

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  - Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.
- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

### О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



Harbard College Library



FROM THE FUND OF

CHARLES MINOT
Class of 1828

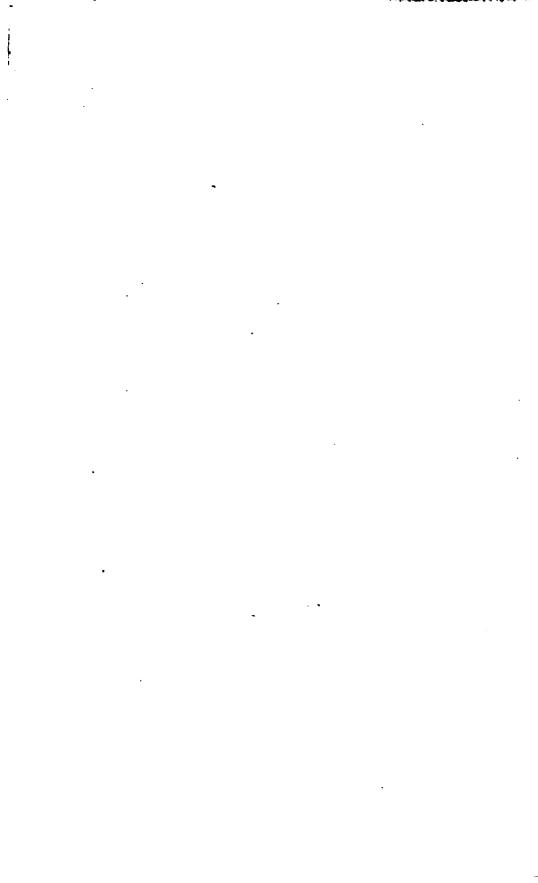

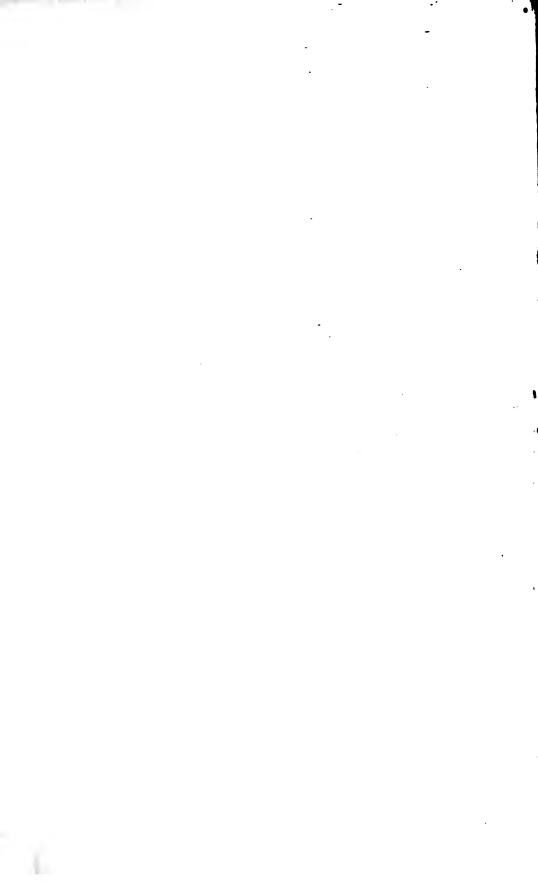

|   | <b>7.</b> |   | • | • |   |   |
|---|-----------|---|---|---|---|---|
| • |           |   |   |   |   |   |
|   | -         |   |   |   |   |   |
|   |           |   | • |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   | •         |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   | • |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   | • |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
| • |           |   |   |   | • |   |
| • |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   | •         |   |   |   | • |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
| • |           | • |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           | • |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
| - |           |   |   |   |   | • |
| - |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
|   |           |   |   |   |   |   |
| • |           |   |   |   |   |   |

## жизнь и труды

# М. П. ПОГОДИНА

Дни минувшіе и р'вчи Ужь замолкшія давно.

Князь Вяземскій.

Былое въ сердцѣ воскреси И въ немъ сокрытаго глубоко Ты духа жизни допроси!

Хомяковъ.

И я не будущимъ, а прошлымъ оживленъ!

В. Истоминъ.

«Не извращай описанія событій. Поб'єду изображай какъ поб'єду, а пораженіе описывай какъ пораженіе». (Наказъ Персидскаго Государя Наср-эддинъ-шаха Исторіографу Риза-кули-хану).

«Цари и вельможи! Покровительствуйте Музамъ: онъ благодарны». Погодинъ.

«Пою... чондеже есмь».

Николая Варсукова

КНИГА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ Типографія М. М. Стасюлевича. В. О., 5 л., 28 1900 V5lav 4350.2.801



Minot fund



2911

### изданіе

Потомственнаго Почетнаго Гражданина

Александра Николаевича

MAMOHTOBA.

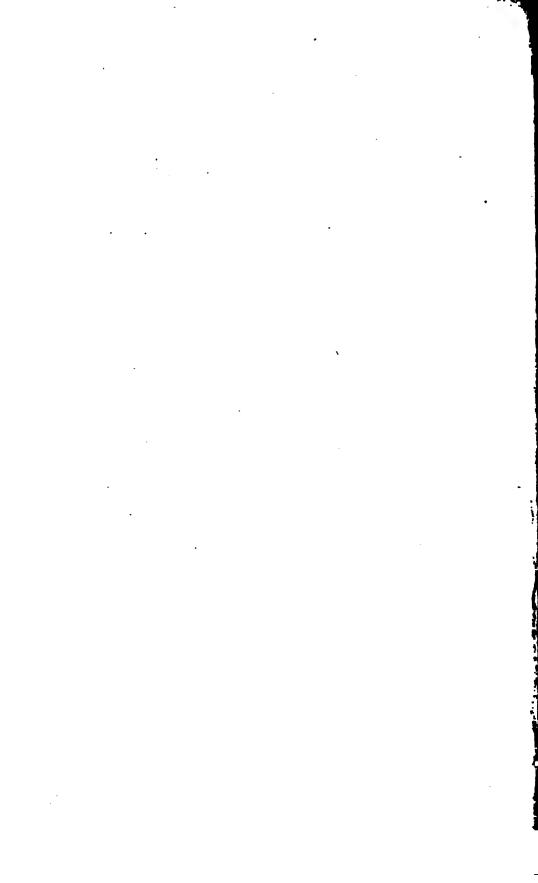

## оглавленіе.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CTPAH.        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ГЛАВА I (1855). Высочайшій маннфесть императора Але-<br>ксандра ІІ-го о вступленін на престоль. Письмо А. С. Хомя-<br>кова. Пріємь членовъ Государственнаго Совъта и СПетер-<br>бургскаго Дворянства. Принесеніе въ Москвъ върноподдани-<br>ческой присяги. Мысли и чувства С. Т. Аксакова по выслу- |               |
| шанін высочайшаго манифеста                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1-7           |
| наследника престола. Письмо митрополита Филарета ГЛАВА III. Торжественная ода М. А. Дмитріева на восшествіе на престоль императора Александра II-го. Письма М. А. Дмитріева въ Погодину (о Сенать, цензуръ и пр.). Представненіе оды М. А. Дмитріева государю. Письма И. С. Акса-                    | 7—10          |
| кова къ князю Д. А. Оболенском и А. С. Хомякова къ А. Н. Понову                                                                                                                                                                                                                                      | 10—15         |
| Николая І-го. Письма И. С. Аксакова                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16—19         |
| о необходимости облечься въ Русское платье.  ГЛАВА VI. Нерешительность митрополита Филарета представить государю икону преподобнаго Сергія въ день его рожденія. Въ тотъ же день Погодинъ представляеть государю написку о Дарскомъ еремени. Письмо М. А. Динтріева по по-                           | 19 <b>—23</b> |
| воду этой записки                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23—30         |

| ·                                                           | PAH.          |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| митрополита Филарета, протојерея А. Г. Лебединцева, А. С.   |               |
|                                                             | 35            |
| ГЛАВА VIII. Графъ Л. Н. Толстой о Севастопольской           |               |
| оборонъ. Назначеніе князя М. Д. Горчакова главнокомандую-   |               |
| щимъ, на мъсто князя А. С. Меншикова. Мученическая кон-     |               |
| чина адмирала В. И. Истомина. Письмо П. С. Нахимова къ      |               |
| К. И. Истомину                                              | -39           |
| ГЛАВА IX. Возобновившаяся со дня Благовъщенія осада         |               |
| и оборона Севастополя. Смёна Французскихъ главнокоман-      |               |
|                                                             | -42           |
| ГЛАВА Х. Производство П. С. Нахимова въ адмиралы.           |               |
| Приказъ его по Севастопольскому порту. Замъчание князя А.   |               |
| С. Меншикова по поводу производства Нахимова въ адми-       |               |
| ралы. Ввгляды Нахимова и протојерея Лебединцева на свои     |               |
| обязанности. Митрополить Аганангель. Занятіе непріятелемъ   |               |
|                                                             | <b>-45</b>    |
| ГЛАВА XI. Письмо Н. И. Пирогова въ своей супругъ.           |               |
|                                                             | 50            |
| ГЛАВА XII. Третья бомбардировка Севастополя, откры-         |               |
|                                                             | )—5 <b>3</b>  |
| ГЛАВЫ XIII—XIV. Прівидь и пребываніе въ Севасто-            |               |
|                                                             | 360           |
| ГЛАВА XV. Отъездъ высокопреосвященнаго Иннокентія           |               |
| нев Севастополя. Его слово въ Одесской Успенской едино-     |               |
|                                                             | l <b>—6</b> 3 |
| ГЛАВА XVI. Мученическая кончина адмирала П. С. На-          |               |
| химова. Примъчанія великаго князя Константина Николаевича   |               |
| въ статъв Погодина о Нахимовв. Письмо П. А. Васильчикова.   |               |
|                                                             | 371           |
| ГЛАВА XVII. По вызову М. А. Динтріева, Погодинъ на-         |               |
| писаль политическое письмо. Отзывь объ этомъ письмъ графа   | 1 7E          |
| Д. Н. Блудова                                               | <b>1—</b> 75  |
| Ермолову. Князь Д. И. Святополкъ-Мирскій о последнемъ       |               |
| актъ Севастопольской трагедіи. Несчастное сраженіе при ръкъ |               |
|                                                             | 680           |
| ГЛАВА XIX. Паннхида по Нахимов' Христіанское при-           | 000           |
| готовление графа Д. Е. Остена-Сакена къ решительной ми-     |               |
| нуть. Посабднее бомбардирование Севастополя. Переправа на-  |               |
| шихъ войскъ на Съверную сторону. Плачъ протојерея А. Г.     |               |
| Лебсдинцева надъ развалинами Севастополя. Свидътельство     |               |
| князя В. И. Васильчикова о доблестяхъ князя М. Д. Гор-      |               |
|                                                             | 084           |
| ГЛАВА ХХ. Паденіе Севастополя императоръ Александръ         | • • •         |
| II-й переносить съ мужественною твердостью. Высочайшій      |               |
| прикавъ по Россійскимъ арміямъ. Вѣсть о паденін Севасто-    |               |
| поля производить въ Россіи удручающее впечатленіе. Митро-   |               |
| полить Филареть, Погодинъ, О. М. Бодянскій, Т. Н. Гранов-   |               |

|                                                              | СТРАН.           |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| скій, И. С. Тургеневъ, С. Т. Аксаковъ, И. С. Аксаковъ. М. А. |                  |
| Максимовичь. Ободрительное письмо В. И. Даля въ Погодину     | 8491             |
| ГЛАВА XXI. Слухъ о намфренін государя прибыть въ             |                  |
| Москву. Приготовленія Погодина къ этому прибытію. Письмо     |                  |
| графини А. Д. Влудовой. Приготовленія митрополита Филарета   |                  |
| въ прибытію государя въ Москву. Прибытіе государя въ         |                  |
| москву. Привътственная ръчь митрополита Филарета. Привът-    |                  |
| мосьцу. Привыственная рычь митрополита чиларета. Привыт-     | 01 100           |
| ственная статья Погодина                                     | 91—100           |
| ГЛАВА XXII. Успъхъ привътственной статьи Погодина.           |                  |
| Письмо Погодина въ внявю Вас. А. Долгорукову. Московскіе     |                  |
| слухи. Письма по поводу статьи Погодина: П. И. Бартенева,    |                  |
| И. С. Аксакова, графини А. Д. Блудовой, О. И. Тютчева, М.    |                  |
| А. Максимовича, князя П. А. Вяземскаго, Т. Н. Грановскаго.   |                  |
| Отзывъ А. В. Никитенко о стать  Погодина                     | 100-107          |
| ГЛАВА XXIII. Пребываніе государя въ Москвъ и въ              |                  |
| Свато-Тронцкой Сергіевой Лавръ. Путешествіе государя въ      |                  |
| Николаевъ и Крымъ. Предположение Погодина вхать въ Ни-       |                  |
| колаевъ, съ цвлью имъть тамъ аудіенцію у государя. Письмо    |                  |
| къ Погодину О. И. Тютчева                                    | 107-112          |
| ГЛАВА XXIV. Погодинъ, по поручению императрицы Ма-           |                  |
| рін Александровны, знакомить наслідника и великих княвей     |                  |
| съ Московскими священными древпостями. Участіе принимае-     |                  |
| мое въ этомъ обоврвнін самою императрицею Маріею Але-        |                  |
| всандровною. Письмо, графини А. Д. Блудовой въ Погодину.     |                  |
| Великая княгиня Елена Павловна и великій князь Констан-      |                  |
| тинъ Няколаевичъ. Мечта Погодина уединиться въ Сибирь, для   |                  |
| изученія Татарь.                                             | 112-120          |
| ГЛАВА XXV. Пребываніе государя въ Николаевъ. Письмо          |                  |
| П. С. Савельева въ Погодину. Отставка Д. Г. Бибикова и гра-  |                  |
| фа. П. А. Влейнинхеля                                        | 121-128          |
| ГЛАВА XXVI. Повздка государя въ Крымъ. По пути               | 121 120          |
| завяжаеть въ Одессу. Слово Иннокентія. Пребываніе государя   |                  |
| въ Крыму. Высочайшій приказъ. Замічаніе митрополита Мос-     |                  |
| вовскаго Филарета. Рескрипть князю М. Д. Горчакову. Пись-    |                  |
| мо К. Д. Кавелина въ Погодину. Возвращение государя въ       |                  |
| MOCEBY                                                       | 128-133          |
| ГЛАВА ХХVII. Кончина графа М. М. Вьельгорскаго. Рес-         | 120-100          |
| вринтъ императрицы Маріи Александровны отцу почившаго.       |                  |
| Письмо И. В. Кирвевскаго.                                    | 133—138          |
| ГЛАВА XXVIII. Пребываніе государя въ Москвъ. Письмо          | 100-100          |
| Погодина къ друзьямъ въ Петербургъ. Взятіе Карса. Отплытіе   |                  |
| Англо-Французскаго флота отъ Кронштадта. Прівадъ въ Москву   |                  |
|                                                              |                  |
| изъ Крыма виязя М. Д. Горчакова. Беседа его съ митрополи-    | 120 145          |
| TON'S MOCROSCRIM'S OHAPPETON'S                               | 138145           |
| ГЛАВА ХХІХ. Назначеніе князя П. А. Вявемскаго това-          | 145 150          |
| рищемъ министра Народнаго Просвъщенія                        | 145—152          |
| ГЛАВА ХХХ. Кончина К. Н. Батюшкова. Последніе дви            | 150 1EA          |
| графа С. С. Уварова.                                         | 152 <b>—15</b> 6 |

; (刊)

|                                                            | CTPAH.           |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| ГЛАВА ХХХІ. Кончина и погребеніе графа С. С. Ува-          |                  |
| рова                                                       | 156—163          |
| ГЛАВА ХХХІІ. Назначеніе графа Д. Н. Блудова прези-         |                  |
| дентомъ Академін Наукъ. Вступительная его річь. Привіт-    |                  |
| ственная рычь И. И. Давыдова                               | 163—169          |
| ГЛАВЫ XXXIII—XXXV. Новое паданіе твореній Пуш-             |                  |
| кина и Гоголя. Нъсколько словъ Погодина по поводу этого    |                  |
| наданая                                                    | 169—181          |
| ТЛАВЫ XXXVI—XXXVIII. Посатаніе дни, кончина и по-          |                  |
| гребеніе Т. Н. Грановскаго. Б. Н. Чичеринъ посвящаеть па-  |                  |
| мяти его свое сочинение объ Областных учреждениях России   |                  |
| въ XVII въкъ                                               | 182—196          |
| ГЛАВА ХХХІХ. Слово воспоминанія Погодина объ умер-         |                  |
| шихъ: К. А. Неволинъ, Т. Н. Грановскомъ и С. Е. Ранчъ.     | 196 <b>—20</b> 1 |
| ГЛАВА XL-XLII: Переписка К. Д. Кавелина съ Пого-           |                  |
| динымъ                                                     | 201—219          |
| ГЛАВА XLIII. Прощальное слово старому Москвитянину.        |                  |
| Виновность Погодина въ неуспъхъ Москвитянина. Скандалы     |                  |
| въ его Конторъ                                             | 219 - 224        |
| ГЛАВА XLIV. Погодинъ созываетъ совътъ для изысканія        |                  |
| средствъ поддержать Москвитянинъ. Неудавшаяся мысль пе-    |                  |
| редать этоть журналь Е. Ө. Коршу. Безплодные переговоры    |                  |
| Погодина съ А. А. Григорьевниъ о прододженіи Москвитя-     |                  |
| <b>и</b> ина                                               | <b>224—230</b>   |
| ГЛАВА XLV. Драма А. Н. Островскаго Не такъ живи            |                  |
| какъ хочется печатается въ Москвитяниню. Удаленіе кзъ Мо-  |                  |
| сквитянина дучшихъ писателей: С. П. Жихарева, А. О. Писем- |                  |
| скаго, А. А. Потехина                                      | 2 <b>3023</b> 8  |
| ГЛАВА XLVI. Статьи А. А. Григорьева о комедіяхъ А.         |                  |
| Н. Островскаго. Письмо графини Е. П. Ростопчиной. Тяжелое  |                  |
| матеріальное положеніе А. А. Григорьева                    | 238—243          |
| ГЛАВА XLVII. Неудачные переговоры Погодина съ Сла-         |                  |
| вянофилами о сдачь нив Москвитянина. Неудачное также       |                  |
| ходатайство Погодина о передачв редавціи Москвитянина      | •                |
| Протошинскому. Погодинъ получаетъ довволение печатать въ   |                  |
| Москвитянинъ политическое обозрвнів                        | 244—248          |
| ГЛАВА XLVIII. Участіе въ Москвитянинъ С. Т. Акса-          |                  |
| кова, А. М. Кубарева и М. А. Максимовича. Указатель въ     |                  |
| Москвитянину, составленный П. И. Бартеневынъ               | 248— <b>255</b>  |
| ГЛАВЫ XLIX-LII. Возникновеніе Русскаго Въстника.           |                  |
| Впечатавніе произведенное объявленіемъ объ изданіи Рус-    |                  |
| скаго Въстника. Постщение Москвы издателями Современника   | 255282           |
| Г.ІАВА І.ІІ. Неудавшееся ходатвйство М. Н. Катвова         |                  |
| объ опредълении Погодина директоромъ Департамента Народ-   |                  |
| наго Просвъщенія. Потадка Погодина въ СПетербургъ. По-     |                  |
| хожденія его въ Съверной столицъ. Возвращеніе его въ Мо-   |                  |
| скву и охлажденіе къ Каткову. Опредёленіе В. Э. Корша ре-  | 000 00=          |
| лакторомъ Московскихъ Въдимостей                           | 282-290          |

|                                                             | CTPAH.               |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| ГЛАВА LIV. Положеніе Славянофиловъ съ воцареніемъ           |                      |
| императора Александра ІІ-го. А. С. Хомяковъ                 | 290 - 295            |
| ГЛАВА LV. Переселеніе С. Т. Аксакова изъ Абрамцева          |                      |
| въ Москву. Знакомство Аксаковыхъ съ графомъ Л. Н. Тол-      |                      |
| стыть. Приветственная рачь ему А. С. Хомякова со вступле-   |                      |
| нісив въ Общество Любителей Россійской Словесности. Поли-   |                      |
| тическая записка К. С. Аксакова                             | 295 - 301            |
| ГЛАВЫ LVI-LVII. Государственное ополченіе. Служба           | 200 001              |
| въ немъ И. С. Аксакова и Ю. О. Самарина                     | 301-312              |
|                                                             |                      |
| ГЛАВА LVIII. Вознивновеніе Русской Беспові                  | 312 <del>-3</del> 16 |
| ГЛАВА LIX. Рашительныя дайствія А. И. Кошелева. Из-         |                      |
| браніе Т. И. Филиппова въ редавторы Русской Беспеды. Про-   |                      |
| грамма этого журнала. Письмо Т. Н. Грановскаго въ К. Д.     |                      |
| Кавелину                                                    | 316 - 319            |
| ГЛАВА LX. Сочувственныя отношенія Мочковскаго Цен-          |                      |
| зурнаго Комитета къ возникающей Русской Беспоп. Письмо      |                      |
| В. И. Навимова въ виязю П. А. Вяземскому. Потядка Т. И.     |                      |
| Филиппова въ СПетербургъ. Рекомендательное письмо П. А.     |                      |
| Плетнева въ князю П. А. Вявемскому о Т. И. Филипповъ.       |                      |
| Хлопоты Т. И. Филиппова временно не увънчались успъхомъ.    |                      |
| Отвазъ А. С. Норова въ разръщени А. И. Кошелеву издавать    |                      |
| Русскую Бесподу                                             | <b>32</b> 0324       |
| ГЛАВА LXI. Повзяка въ Петербургъ А. И Кошелева и            | 020 021              |
|                                                             | 324-328              |
| A. C. XOMAROBA                                              | 324-320              |
| ГЛАВА LXII. Настойчивое ходатайство В. И. Назимова о        |                      |
| разръшени издания Русской Беспов. Письмо Т. И. Филиппова    | 000 005              |
| къ И. В. Киръевскому.                                       | 328-335              |
| ГЛАВА LXIII. Въ лицъ внязя II. А. Вяземскаго Слави-         |                      |
| нофилы находить себ'в ходатая предъ правительствомъ. Высо-  |                      |
| чайшее соизволеніе на разсмотрівніе сочиненій Славянофиловъ |                      |
| обыкновеннымь цензурнымь порядкомь. Письмо А. С. Хомякова   |                      |
| въ А. С. Норову, по поводу статьи О ходъ Просвъщенія на     |                      |
| Запади и въ Россіи. Мивніе князя П. А. Вяземскаго объ этой  |                      |
| статьв. Назначеніе В. И. Назимова Виленскимъ генералъ-гу-   |                      |
| бернаторомъ. Желаніе М. Н. Каткова о зам'вщеній открыв-     |                      |
| шейся ваканцін попечителя Московскаго Учебнаго Округа       |                      |
| графомь С. Г. Строгановымъ. Боявнь С. Т. Авсакова, чтобы    |                      |
| эту ваканцію не заняль М. Н. Мусинъ-Пушкинъ. Назначеніе     |                      |
| Е. П. Ковалевскаго попечителемъ Московскаго Учебнаго        |                      |
| Округа. Отзывъ о немъ князя П. А. Вяземскаго. Погодинъ      |                      |
| привътствуетъ новаго Виленскато генераль-губернатора.       | 335-343              |
| ГЛАВА LXIV. Программа Русской Бестьды вызываеть             | 300 010              |
| полемику. Отвътъ А. И. Комелева и Т. И. Филиппова Москов-   |                      |
| скима Выдомостяма. Равномысліе И. С. Аксакова со своею      |                      |
| братіею Славянофилами. Письмо М. А. Максимовича въ По-      |                      |
| орынен славинофилани. письмо иг. А. Максимовича къ по-      | 343352               |
| годину                                                      | <del>343</del> —332  |
| ГЛАВА LXV. Выходъ въ светь произведенія С. Т. Авса-         |                      |
| кова: Семейная Хроника и Воспоминанія. Отзывъ М. А. Дин-    |                      |

ŀ

|                                                                                                                     | CTPAH.          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| тріева объ этомъ произведеніи. Рецензія Н. П. Гялярова-Пла-                                                         |                 |
| тонова, напечатанная въ Русской Беспол. Разривъ Аксако-                                                             |                 |
| выхъ съ М. Н. Катковымъ по поводу этой рецензіи. Разборъ                                                            |                 |
| Семейной Хроники О. М. Динтріева, напечатанный въ Рус-                                                              |                 |
| ском Вистички. Н. П. Гиляровъ-Платоновъ                                                                             | <b>352-35</b> 8 |
| ГЛАВА LXVI. Новая понытка Погодина обновить свой                                                                    |                 |
| Москвитяния. Переговоры съ А. А. Григорьевымъ, кончив-                                                              |                 |
| тіеся ничэть                                                                                                        | <b>358—366</b>  |
| ГЛАВА LXVII. Мысль Славянофиловъ, подъ вровомъ Рус-                                                                 |                 |
| ской Беспеды возстановить Москвитянинь. Переписка А. И.                                                             |                 |
| Кошелева съ А. А. Григорьевымъ. Письмо И. Д. Бъляева къ                                                             |                 |
| Погодину. А. А. Григорьевъ и А. Н. Островскій поступають въ                                                         |                 |
| сотрудники Современника. Переписка Погодина съ А. И. Ко-                                                            |                 |
| шелевымъ                                                                                                            | 366—3 <b>75</b> |
| ГЛАВА LXVIII. Неискреннее привътствіе Погодинымъ                                                                    |                 |
| появленія на горизонть Русской журналистики Русского Вист                                                           |                 |
| ника н Русской Беспов. Непріятное объясненіе М. Н. Кат-                                                             |                 |
| вова по поводу этого привътствія. Эпилогь въ Москвитя-                                                              | 057 000         |
| нину, написанный Погодинымъ                                                                                         | 375—380         |
| ГЛАВА LXIX. Объявденіе объ наданін Москвитянина въ                                                                  |                 |
| 1856 году. Ироническое замъчаніе Отечественных Записок                                                              |                 |
| по поводу этого объявленія. О. Белюстинъ, П. А. Безсоновъ и                                                         |                 |
| и М. А. Дмитрієвъ выразнии желаніе, чтобы <i>Москвитання</i> продолжался. Письмо графини Е. П. Ростопчиной въ Пого- |                 |
| дину. Прощаніе Погодина съ публикою передъ отправленіемъ                                                            |                 |
| CBOHM'S B'S TYMIC EPAS                                                                                              | 380 – 385       |
| ГЛАВА LXX. Занятія Погодина Русскою Исторією. Из-                                                                   | 000-000         |
| дветь въ светь VI и VII томы своихъ Изсандованій, Замима-                                                           |                 |
| ній и Лекий о Русской Исторіи. Изследованів Погодина о                                                              |                 |
| древнихъ Русскихъ деньгахъ Заивчаніе Д. И. Прозоровскаго                                                            |                 |
| на это изследование                                                                                                 | 385-391         |
| ГЛАВА LXXI. Записка графа А. И. Мускца-Пушкина о                                                                    |                 |
| Лаврентьевскомъ спискъ Несторовой Льтописи. Подхожный                                                               |                 |
| списовъ Слова о полку Игоревъ. Занятія М. А. Максимовича                                                            |                 |
| этимъ памятнивомъ. Россійская Родословная Книга внязя II.                                                           |                 |
| В. Долгорукова. Древнее Евангеліе, хранящееся въ Паф-                                                               |                 |
| нутьевскимъ Боровскомъ монастыръ. Статья Н. И. Костома-                                                             |                 |
| рова о гетман'в Иван'в Свирговскомъ. Пов'всть о Гор'в и Зло-                                                        |                 |
| частін. Археологическіе труды К. Тихонравова. Письмо барона                                                         |                 |
| М. А. Корфа въ Погодину. П. К. Щебальскій—О правленія ца-                                                           |                 |
| ревны Софін. Л'ётопись Григорія Грабанки                                                                            | <b>391-40</b> 0 |
| ГЛАВА LXXII. Посошковъ. В. Д. Олсуфьевъ обращается                                                                  |                 |
| къ Погодину за историческими справками. В. В. Григорьевъ                                                            |                 |
| печатаеть въ Москвитания переводъ Записки Турецкаго ди-                                                             |                 |
| пломата. Д. А. Милютинъ о Суворовъ                                                                                  | 400-407         |
| ГЛАВА LXXIII. Рецензія Н. С. Тихонравова на Мелочи                                                                  | •               |
| изэ запака моей памяти М. А. Динтріева. Два неизданныя                                                              |                 |
| CTUXOTRODERIS VI. VI. IMMTDIERS HOMOGUMICS I DUDOAMBEUS YRS-                                                        |                 |

|                                                                                                                 | OTPAH.                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| затель къ Владимірскимъ Губерискимъ Відомостямъ, К. Тихо-                                                       |                          |
| правова, Портретная Галлерея Погодина                                                                           | 407—414                  |
| Н. Н. Гозицыный.                                                                                                | 414-426                  |
| ГЛАВА LXXVI. Правднованіе въ Москв'в пятидесятил'я-                                                             | 414-420                  |
| няго юбилея М. С. Щепкина.                                                                                      | 426-446                  |
| ГЛАВА LXXVII. Предположение Погодина о соединении                                                               |                          |
| Россін съ Индією желтяною дорогою. Просительное письмо                                                          |                          |
| Погодина въ государно объ обезпечении семейства умершаго                                                        |                          |
| Мицкевича. Чествованіе въ Москвѣ С. А. Хрудева                                                                  | <b>446</b> – <b>45</b> 6 |
| ГЛАВА LXXVIII. Погодинъ впадаетъ въ унывіе, вслед-                                                              |                          |
| ствіе видінняго имъ сна. Утішительныя письма къ нему: С. П.                                                     |                          |
| Певырева, В. А. Кокорева, П. А. Безсонова и князя Н. Н.                                                         |                          |
| Голицына. Мысли М. Н. Каткова объ истевшемъ 1855-иъ годъ                                                        | <b>456—46</b> 0          |
| ГЛАВА LXXIX (1856). Слухъ о прибытии въ Москву Се-                                                              | 404 450                  |
| вастонольских моряковъ. В. А. Кокоревъ.                                                                         | <b>461 —47</b> 0         |
| ГЛАВЫ LXXX—LXXXV. Прибытие въ Москву Севасто- польскихъ моряковъ и чествование ихъ                              | 470—525                  |
| ГЛАВА LXXXVI. Изнанка Московских праздниковъ въ                                                                 | 410-020                  |
| честь Севастопольских моряков, представления Погодиным                                                          | 525532                   |
| ГЛАВА LXXXVII. Чествованіе въ Москві графа Д. Е.                                                                | 020 002                  |
| Остенъ-Сакена. Прівздъ въ Москву Н. Н. Муравьева-Карскаго                                                       | 532-542                  |
| ГЛАВА LXXXVIII. Завлючение Парижского мира                                                                      | 543 - 548                |
| ГЛАВА LXXXIX. Пребываніе императора Александра II                                                               |                          |
| вь Москвв. Слово Филарета. Привътствіе М. Н. Каткова и                                                          |                          |
| С. П. Шевырева. Неожиданное препятствіе, встрітившееся со                                                       |                          |
| сторовы цензуры въ обнародованію прив'єтствія С. П. Шевы-                                                       |                          |
| рева. Свиданіе Погодина съ княземъ Вас. А. Долгоруковымъ.                                                       |                          |
| Назначение внязя А. М. Горчавова министромъ Иностран-                                                           |                          |
| ныхъ Дълъ. Вторичное посъщение Москвы императоромъ                                                              | T 40 TT 0                |
| Александромъ И-мъ                                                                                               | <b>548 –556</b>          |
| ГЛАВА XC. Кончина Ф. Ф. Вигеля. Кончина П. Я. Чаа-                                                              | 557 - 566                |
| ГЛАВА XCI. Заграничное путешествіе Погодина. Вы вздъ                                                            | 557 - 566                |
| ня Москвы. Завзжаеть въ Ушаки и гостить тамъ у В. А.                                                            |                          |
| Коворева                                                                                                        | 566 - 573                |
| ГЛАВА XCII. Пребываніе Погодина въ СПетербургъ.                                                                 |                          |
| Кончина И. В. Кирвевскаго и отпевание его въ церкви Знамения.                                                   |                          |
| Слово протојерен Осодора Сидонскаго надъ его гробомъ. Впе-                                                      |                          |
| чатавніе произведенное кончиной И.В. Кирвевскаго. Кончина                                                       |                          |
| П. В. Кирвевскаго                                                                                               | <b>573 – 580</b>         |
| ГЛАВА XCIII—СП. Погодинъ путешествуетъ по Германіи,                                                             |                          |
| Франціи и Австріи. Возвращеніе въ Москву. Даеть баль. Изъ                                                       |                          |
| чужих враевъ Погодинъ возвращается съ бородою. Саркастическое посланіе М. А. Дмитріева. Письмо. С. П. Шевырева. | EQQ - 601                |
| стическое послане м. А. динтріева. письмо. С. п. піевырева.                                                     | 580—631<br>632—641       |

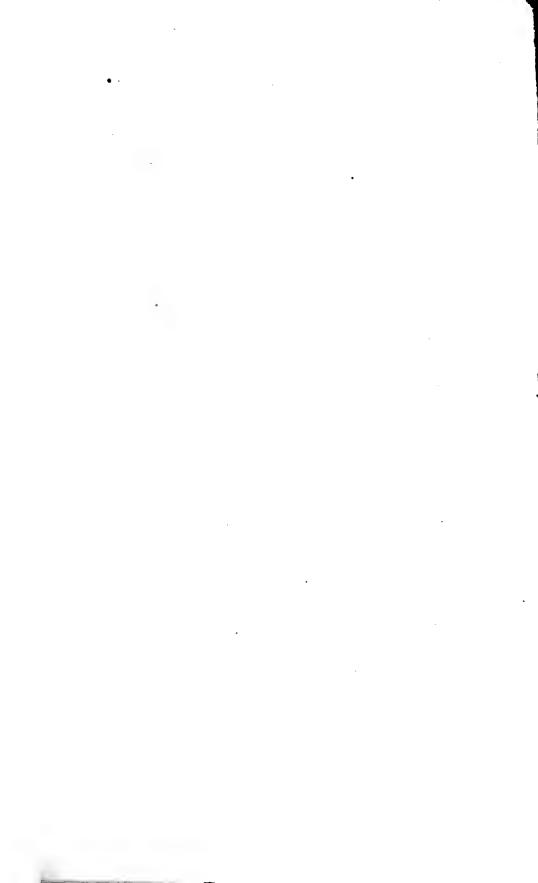

"Божією Милостію, Мы, Александръ Вторый, Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, Царь Польскій и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всемъ вернымъ нашимъ подданнымъ. Неисповедимому въ путяхъ своихъ Богу угодно было поразить всёхъ насъ неожиданнымъ страшнымъ ударомъ. Любезивитій Родитель нашъ Государь Императоръ Николай Павловичь, после кратковременной, но тяжкой болезни, развавшейся въ последніе дни съ неимоверною быстротою, скончался сего 18 февраля. Никавія слова не могуть выразить скорби нашей, которая будеть скорбію й всехь верныхъ нашихъ подданныхъ. Смиряясь предъ таинственными судьбами Небеснаго Промысла, мы только въ немъ ищемъ Себъ утьшенія и отъ Него одного ожидаемъ себъ дарованія намъ силь для подъятія бремени, волею Его на насъ возлагаемаго. Какъ опланиваемый нами любезнейшій Родитель нашъ посвящаль всё свои усилія, всё часы своей жизни, трудамь и юпеченіямъ о благв подданныхъ, тавъ и мы въ сей печальчый, но и торжественный важный часъ, вступая на праронтельскій нашь престоль Россійской Имперіи и нераздільыхъ съ нею Царства Польскаго и Великаго Княжества Финяндскаго, предъ лицемъ невидимо соприсутствующаго намъ Бога, пріемлемъ священный объть имъть всегда единою цълію благоденствіе Отечества нашего. Да руководимые, повровительствуемые призвавшимъ насъ къ сему великому служенію Провидъніемъ, утвердимъ Россію на высшей степени могущества и славы, да исполняются чрезъ насъ постоянныя желанія и виды Августейшихъ нашихъ предшественнивовъ: Петра, Еватерины, Александра Благословеннаго и Незабвеннаго нашего Родителя. Испытанное усердіе любезныхъ нашихъ подданныхъ, теплыя мольбы ихъ, соединенныя съ нашими, предъ алтаремъ Всевышняго, будуть намъ пособіемъ. Призываемъ ихъ къ сему, повельвая имъ съ темъ вместе учинить присягу въ верности намъ и Наследнику нашему, Его Императорскому Высочеству Цесаревичу Великому Князю Николаю Александровичу. Данъ, въ С.-Петербургъ, въ 18-й день февраля, въ лъто отъ Рождества Христова 1855-е, Царствованія же нашего въ первое.

На подлинномъ собственною Его Императорскаго Величества рукою подписано:

АЛЕКСАНДРЪ $^{u-1}$ ).

Въ полночь, 19 февраля 1855 г., А. С. Хомяковъ писалъ графинъ А. Д. Блудовой: "Судьбы Божіи неисповъдимы и неотразимы. Есть человъвъ, котораго сердце теперь исполнено глубочайшей сворби и невольнаго страха передъ великимъ служеніемъ, на воторое онъ призванъ. Дай Богъ, чтобы нашлись люди, которые бы съумъли ему сказать слово отрады; дай Богъ, чтобы его успокоили. Пусть только въритъ онъ Россіи: она никогда не выдавала, никогда не выдастъ своего государя. Будутъ мундирныя, будутъ форменныя молитвы; но, не дожидая ихъ, нынче ночью уже десятки, сотни, тысячи станутъ на колъни, въ своихъ домахъ и помолятся невидимо и неслышно, но усердно и тепло за него, за его счастіе и кръпость въ подвигъ жизни. Не думаю, чтобъ такія молитвы были безплодны" 2).

"Въ самый день смерти императора Ниволая I-го, Алевсандръ II-й", — повъствуетъ Татищевъ, — "повелълъ Государ-

ственному Сов'ту собраться на другой день, въ исход'в 1-го часа по-полудни, на собственной половинъ его императорскаго величества. 19 февраля, представленію государю предшествовало заседание Государственнаго Совета, при чемъ Советь выслушавъ высочайшій манифестъ, мибніемъ положиль: принести присягу на върность подданства государю императору и наслъднику его цесаревичу и великому внязю Николаю Александровичу. Вследъ за темъ Советь, въ полномъ составе перешелъ во внутренніе покои Зимняго Дворца, гдв императоръ Александръ П-й обратился въ нему съ следующею речью: "Въ годину тяжкихъ испытаній, посётило насъ новое несчастіе. Мы лишились отца и благод'втеля всей Россіи. Повойный государь, мой незабвенный родитель, любилъ Россію, и всю жизнь постоянно думаль объ одной только ея пользв. Каждое его дъйствіе, каждое его слово, имъли цълію одно и тоже: пользу Россіи. Въ постоянныхъ и ежедневныхъ трудахъ его со мною, онъ говорилъ мнѣ: Хочу взять себѣ все пріятное, и все тяжкое, только бы передать теб'в Россію устроенною, счастливою и покойною. Провиденіе иначе, и покойный государь въ последние часы своей жизни, сказаль мив: Сдаю тебь мою команду, но въ сожальнію, не въ такомъ порядкъ какъ желалъ, оставляя тебъ много трудовъ и заботъ. Я отвъчалъ ему: Ты \*) върно будешь тамъ молиться за твою Россію, и за дарованіе мив помощи. — О, вфрно, буду-отвичаль онь. Я увфрень въ этомъ, потому что душа его была душа чистая. Въ этой надеждв на молитвы моего незабвеннаго родителя, и въ упованіи на помощь Божію, на которую я всегда наделяся и надеюсь, я вступаю на родительскій престоль". При сихъ словахъ, государь императоръ изволилъ осънить себя знаменіемъ вреста. Послъ нъкотораго молчанія, отъ сильнаго внутренняго волненія, государь продолжаль: "Помните, господа, что Государственный Совыть есть высшее въ Государствъ сословіе, и потому

<sup>\*) &</sup>quot;Мы всегда говорили другь-другу ты".

долженъ подавать собою примъръ всего благороднаго, полезнаго и честнаго. Повойный государь, въ последнія минуты жизни, передавая мив волю свою, о разныхъ предметахъ государственнаго управленія, поручиль мив благодарить Государственный Совыть, за усердную его службу, въ продолжение его царствованія. Исполняя эту волю моего незабвеннаго родителя, я надъюсь, что Совъть будеть и при мив продолжать дъйствовать такъ же, какъ дъйствоваль при покойномъ государъ, то-есть: благородно, чисто и честно. Другихъ дъйствій отъ этого высшаго учрежденія, я и не ожидаю. Независимо отъ особой благодарности всему Совету, повойный государь, въ свои последнія минуты, вспоминая о своихъ сотруднивахъ, поручиль мев по-имянно благодарить министровъ, работавшихъ съ нимъ въ его царствованіе. Васъ, внязь Алевсандръ Ивановичь (Чернышовь), покойный государь велёль особенно благодарить за вашу долговременную и преврасную при немъ службу, и поручиль мив, обнять вась за него. И вась, графъ Карлъ Васильевичъ (Нессельроде), повойный государь благодарить за вашу службу. Въ васъ, графъ Алексви Оедоровичъ (Орловъ), государь имълъ друга, постоянно ему преданнаго и върнаго. И васъ, графъ Павелъ Дмитріевичъ (Киселевъ), повойный благодарить за службу ему. Графъ Дмитрій Ниволаевичь (Блудовь), покойный государь вась также бзагодарить за вашу полезную ему службу. И васъ, графъ Петръ Андреевичъ (Клейнмихель), -- васъ, графъ Панинъ, покойный государь благодарить за вашу ему службу. И вась, Туркуль. Также и васъ, внязь Голицынъ, -- за порядовъ по вашей части. И васъ, Норовъ и Брокъ. Тебя, милый братъ (великій князь Константинъ Николаевичъ), государь особенно поручилъ благодарить за прекрасное начало твоей службы".

Послѣ этого обращенія въ членамъ Государственнаго Совѣта и министрамъ, государь съ пламеннымъ патріотическимъ чувствомъ обратился съ рѣчью въ Петербургскому Дворянству и свазалъ: "Я желалъ васъ видѣть, господа, чтобы передать вамъ слова покойнаго нашего благодѣтеля... Онъ былъ уже

такъ слабъ, что не могъ даже читать самъ выраженія вашихъ чувствъ. Эта обязанность была возложена на меня. Ваше усердіе, господа, усладило его последнія минуты. Выслушавъ все, онъ свазалъ: Благодари ихъ, благодари искренно; скажи имъ, что я никогда не сомиввался въ ихъ преданности, а теперь еще болве убъдился. Благодарю васъ, господа! Я увъренъ, что эти слова глубово залягутъ въ вашемъ воспоминаніи. Вы-во главъ другихъ: передайте ихъ всъмъ. Времена трудныя. Я всегда говориль покойному государю, что твердо уповаю, что Богъ, милостію своею, сохранить Россію. Я надвялся дожить вместе до дней радостныхъ, но Богу угодно было решить иначе. Я въ васъ, господа, уверенъ, я надеюсь на васъ. Я уверенъ, что Дворянство будеть въ полномъ смыслъ слова благороднымъ сословіемъ и въ началъ всего добраго. Не унывать! Я съ вами, вы-со мною"! Потомъ, переврестившись, государь прибавиль: "Господь да поможеть намъ! Не посрамимъ вемли Русскія"! И, обнявъ губерискаго предводителя, завлючиль: "Въ лицъ вашемъ еще разъ благодарю все Дворянство. Прощайте, господа, Богъ съ вами"! 3).

Князь В. А. Черкасскій писалъ Погодину: "Государь принималь во Дворцѣ депутацію Петербургскихъ дворянъ и, говорять, прекрасно говорилъ" <sup>4</sup>).

Манифесть о восшествіи на престоль императора Алевсандра П-го повезь въ Москву генераль-адъютанть Ланской, при рескриптъ къ графу А. А. Закревскому, въ которомъ было между прочимъ начертано: "Первопрестольный градъ, колыбель моя, соединитъ свои слезы и молитвы съ моими".

Но Москва была недовольна тёмъ, что ей не передали по телеграфу слова императора Николая I, обращенныя къней за нъсколько часовъ до его кончины и увъковъченныя княземъ П. А. Вяземскимъ въ его извъстномъ стихотвореніи <sup>5</sup>).

21 февраля 1855 года, митрополить Филареть писаль въ исполнявшему обязанность оберъ-провурора Св. Сунода А. И. Карасевскому: "Богъ праведный, но и милосердный, посътиль

насъ, какъ выражается Святая Церковь, печалію, но потомъ исполниль сердца наши радостію, оправдавь надъ нами царствовать возлюбленнаго Ему благочестивъйшаго государя императора Александра Николаевича. Приветствую васъ сею радостію. Да будеть сей дарь Божій въ благословеніе Отечеству нашему! О принесеніи его императорскому величеству върноподданнической присяги въ Москвъ, вчера въ 3-мъ часу по-полудни, сегодня донесено мною Святвишему Суноду. Все совершилось мирно и торжественно... Мы своро узнали о посъщеніи Божіемъ на Отечество наше: но ничего не могли д'влать въ ожиданіи указанія свыше. Между тімь, генераль-губернаторь и внязь С. М. Голицынъ предложили мнв, чтобы главное собраніе для присяги было въ канедральной церкви Чудова монастыря; потому что въ Успенскомъ соборъ, по состоянію ихъ здоровья, быть не могутъ; и присовожупили, что они беруть на себя оправдать сіе распоряженіе предъ государемъ императоромъ. На сіе я почелъ долгомъ согласиться, принявъ въ разсуждение, что отсутствия сихъ особъ допустить не должно... Въ началъ 3-го часа, между двумя стънами народа, наполнявшаго Кремль, достигъ я церкви, и не скоро дошелъ до алтаря: такъ наполнена была церковь. Облачась и вышедъ изъ алтаря съ высочайшимъ манифестомъ въ рукахъ, я остановился на предалтарномъ амвонъ, и, предъ чтеніемъ, перекрестился; то же сдёлали всё присутствующіе, какъ одинъ. Чтеніе слушано въ глубокомъ молчаніи. Потомъ молитвословіе клира, кол вопреклоненная молитва к многолетие благочестивъйшему государю императору. Присяга произнесена также мною, и повторена за мною присутствующими. Долго стояль я, держа на Евангеліи врестъ, и смотрълъ на тъснившихся наперерывъ для цёлованія, съ желаніемъ, чтобы они всегда такъ ревностно стремились исполнить волю цареву " 6).

Въ Погодинскомъ архивѣ сохранился листокъ, писанный, по нѣкоторымъ признакамъ, со словъ С. Т. Аксакова, подъ заглавіемъ: Мысли и чувства по выслушаніи высочайшаго манифеста, отз 18-го февраля 1855 года, въ которомъ читаемъ:

"Была страшная година: шелъ Наполеонъ на Александра; нобѣдоносный галлъ съ порабощенною Европою шелъ на смиренную Русь... Погибъ великій завоеватель, погибли побѣдоносные легіоны; восторжествовала и освободила Европу смиренная Русь.

"Еще страшнъе пришла година: опять Наполеонъ, рука въ руку съ обезумъвшей Британіей, ведетъ Галльскіе легіоны, и опять идетъ съ ними вся Европа, но уже не рабой послушной; собственной злобою пылая, идетъ она сокрушить великую Русь, которая сорокъ лътъ оскорбляла ее своимъ могуществомъ, смиреніемъ, благодушіемъ и Православіемъ.

"Идутъ они, приврываясь личиною мнимыхъ защитнивовъ разрушающагося Исламизма. Крестъ защищаетъ луну, Евангеліе—Алкоранъ; просвъщеніе сражается за невъжество, человъколюбіе—за законность тиранства магометанъ надъ православными христіанами.

"И опять стоить противъ Наполеона Александръ со смиренною Русью. Онъ пріемлеть скипетръ и корону въ самое рѣ-шительное и грозное мгновеніе; онъ объщаеть возвесть Русскую землю на высшую степень славы и могущества: сочувствуеть и върить ему смиренная Русь, крестомъ осъняеть чело—и горе врагамъ ся" 7).

### II.

Но день присяги быль омрачень событіемь, которое многими было принято за зловъщее знаменіе. "Не должно оставлять", — писаль митрополить Филареть А. И. Карасевскому, — "неизвъстнымь вашему превосходительству происшествіе, которое, нослъ свътлаго вчерашняго дня, сдълало для меня темнымьвечерь. Предъ тъмъ, какъ у меня должна была начаться всенощная, для приготовленія къ священнослуженію нынъшняго дня, явился ко мнъ сакелларій Успенскаго собора и объявиль, ято второй колоколь Ивановской колокольни, называемый реуть, упаль, пробивъ два пола и три свода и что отъ сего

два человъва тяжело, четыре легко ранены, а три лишились жизни. Нынъ слышаль я, что при разобраніи падшихъ матеріаловъ, еще найдены двое умершихъ. Я поручидъ сакелларію немедленно составить донесение и представить въ Сунодальную Контору. При семъ, предвидя, что не могу нынъ быть въ Сунодальной Конторы, вчерашнимы вечеромы пригласилы я состоящаго въ должности провурора (А. А. Лопухина) и предложиль объявить Сунодальной Конторъ мое мивніе, чтобы составлена была следственная воммиссія изъ Новоспасскаго архимандрита (Агапита), изъ состоящаго въ должности провурора и изъ архитектора... Относительно причины паденія воловола, достовърно то, что мъстное начальство въ семъ невиновно... Изъ словесныхъ сведеній отъ сакелларія должно завлючить, что нивто въ семъ не виноватъ. Въ 1812 году, реуть упаль и лишился части своихъ ушей. Кавъ оставшіяся уши не могли держать его, то верхнюю часть его просверлили и сввозь отверстіе пропустили желізы, воторыя бы поддерживали его въ замънъ потерянныхъ ушей. Теперь оказывается, что, какъ говорить сакелларій, эта м'ёдная верхушка колокола отдёлилась отъ него, и такъ сіи остальныя уши съ своими железами не выдержали его тяжести. Можетъ быть, ржавчина постепенно перевдала верхушку колокола; а во время звона боковое движеніе колокола, при дійствіи мороза, способствовало отдёленію верхушки отъ тяготіющаго надъ (?) нею колокола въ двв тысячи пудовъ" в).

Само собою разумѣется, что Погодинъ не могъ остаться равнодушнымъ въ этому несчастному событію. Въ Дневникъ своемъ, подъ 20 февраля 1855 года, онъ записалъ: "Упалъ колоколъ. Что за удивительное событіе! Женщина выглядывающая изъ верхняго окошка: жива ли Аннушка? Я жива. Что это значитъ? Къ Самарину".

К. И. Невоструевъ доставилъ Погодину слѣдующую историческую справку о павшемъ колоколъ: "По справкъ, оказалось: упалъ вторый по величинъ колоколъ, тотъ самый, который, въ 1812 г., падалъ отъ взрыва. Имя ему реута, а въ

просторѣчія *ревун*г. Онъ не имѣлъ одного уха, отъ чего въ народѣ также слылъ карнаухимъ... Литъ при царѣ Михаилѣ Өедоровичѣ ...

Для предупрежденія толковъ, Погодинъ вздумаль описать это событіе, но встрѣтилъ въ этомъ препятствіе со стороны графа А. А. Завревскаго. 23 февраля 1855 года, Ө. П. Корниловъ писалъ Погодину: "графъ Арсеній Андреевичъ поручилъ мнѣ благодарить васъ за сообщеніе ему любопытнаго замѣчанія вашего объ упавшемъ колоколѣ... Но печатать онаго онъ не разрѣшилъ, находя, что это не остановитъ, но еще болѣе распространитъ толки <sup>9</sup>).

Митрополить Филареть, отстаивая предъ Святвишимъ Сунодомъ возстановленіе реута, между прочимъ писалъ: "Реутъ извъстенъ и замъчателенъ, какъ колоколъ особенно хорошаго звука. Если, бывъ просверленъ и поднятъ, вновь дастъ услышать свой голосъ, всъ будутъ довольны, и это будетъ побъда надъ бывшимъ разрушительнымъ событіемъ. Но если не будетъ сдъланъ опытъ сохранить его, а прямо разобьють его и выльютъ новый, который уступитъ ему въ звукъ, то, въроятно, многіе скажутъ: зачъмъ поспъшили разбить прежній, а не постарались сохранить его " 10)?

Трудны были всё эти дни для престарёлаго митрополита, и 4 марта 1855 года, онъ писалъ своему лаврскому нам'встнику Антонію: "Трудно было мнё все сіе время по моему здоровью, и по затруднительности распоряженій. Вы видёли въ соборё частицу сихъ затрудненій. Указъ о панихидё былъ нолучень; а указа о манифестё и восшествіи на престолъ не получено. И я на указё о панихидё долженъ былъ сдёлать распоряженіе о присягв "11).

21 мая 1855 года, изъ Царскаго Села, обнародованъ другой высочайтий манифестъ, въ которомъ начертано: "На злучай кончины нашей прежде достиженія любезнійшимъ сыномъ нашимъ и наслідникомъ нашимъ опреділеннаго закономъ возраста для совершеннолітія императоровъ, правителемъ Государства до совершеннолітія его, назначается нами

любезнѣйшій братъ нашъ великій князь Константинъ Николаевичъ" <sup>12</sup>).

По поводу обнародованія этого манифеста, митрополить Филареть писаль ректору Академіи архимандриту Алексію слідующее: "Манифесть о назначеніи великаго князя Константина Николаевича правителемь, въ случай несовершеннолітія наслідника престола, есть предохранительная мітра, за которую вітроподданные должны быть благодарны царствующему государю императору. Такъ и покойный назначаль великаго князя Михаила" 13).

### III.

Вступленіе на престоль императора Александра II многими встрѣчено съ упованіемъ на лучшее будущее. Племянникъ И. И. Дмитріева, носившій въ душѣ своей преданія старины, М. А. Дмитріевъ, привѣтствовалъ это событіе Одою на восшествіе на Престоль Его Императорскаго Величества Государя Императора Александра II, въ которой между прочимъ читаемъ:

> ... Но солнце вновь явилось намъ! Ты-наше солнце, Царь нашъ новый!...

Прими вънецъ, къ вънцу рожденный! И власти скипетръ, опредъленный Тебъ съ рожденія судьбой! Младенецъ встръченный Москвой Въ ся Кремлъ, въ ся святынъ, Ты нашъ съ тъхъ поръ; ты нашъ отнынъ, Какъ повелитель и отецъ!...

... Твоя великан страна
Великой требуетъ управы!
То правды путь, не шумной славы,
И неусыпный царскій трудъ!
Но за него твои потомки
Скорьй, чъмъ за побъды громки,
Тебъ любовью воздадутъ!

Война не есть уставъ природы! Пройдеть она; вздохнуть народы; И помнить внукъ, какъ давий сонъ, Что шелъ въ Москву Наполеонъ: И пашетъ поле безоружный! Но хлёбъ и правда вёчно нужны! Блаженъ народъ, гдё мириый плугъ Не позабытъ безъ воздаянья; Гдё, мимо всёхъ, къ бёдё страданья, Къ обидё Царь склоняетъ слухъ!

Доступный Царь есть образь Бога!...
... Но знаемь мы: ты вротовь духомь!
Давно полна Россія слухомъ
Небесной благости твоей 14)...

"Утѣшительные вѣсти, — писалъ митрополитъ Филаретъ къ Антонію, — о новомъ государѣ, какъ онъ въ первые часы явилъ себя царемъ въ полной силѣ и мудрости" 15). — "Порадуйтесь, — писалъ Ө. И. Прянишниковъ къ Погодину, — что Богъ оставилъ Россію въ рукахъ умнаго и твердаго царя".

Изъ своего уединенія въ Сызранскомъ селѣ Богородскомъ, М. А. Дмитріевъ, 21-го марта 1855 года, писалъ Погодину: "Поздравляю васъ со вступленіемъ на престоль благодушнаго государя. Я какъ то, въ предчуствіи моемъ, предвижу благонолучіе для Россіи. Дай Богъ"! Въ другомъ письмѣ (отъ 31 марта) Дмитріевъ писалъ: "При добромъ царствованіи и мы сдѣлаемся авось лучше. Любовь изгоняемъ страхъ, сказано у апостола Павла. А вмѣстѣ съ страхомъ изгналась бы такая подлость, которая перешла всѣ предѣлы, тотъ обманъ, въ которомъ, такъ-сказать, стакнулась вся Россія, и на которыхъ выросли поколѣнія"...

Погодинъ просилъ Дмитріева писать о Сенатъ. На эту просьбу послъдній отвъчалъ: "Вы пишете, чтобъ я писалъ объ Сенатъ. Ни за что въ свътъ!

Infandum jubes renovare dolorem!

Virg.

Сенатъ улучшился бы самъ собою, еслибъ улучшились всѣ ачала. Ложь, страхъ, самоуправство властей, повлонение не авону, а силѣ, недовърчивость, подозрительность; излишняя

довъренность въ лицамъ избраннымъ и любимымъ; пресъченіе, мимо ихъ, всъхъ путей правды: вотъ наши болъзни; а не Сенатъ. Сенатъ дуренъ отъ нихъ. Исправленіе одного какого-нибудь понятія повело бы уже къ неисчислимому благу; напримъръ, чтобы мимо закона, по дъламъ судебнымъ, не было высочайщихъ повелъній".

По поводу отзыва Погодина о Московской цензуръ, Дмитріевъ писалъ: "Ваши слова о Московской цензуръ подтверждають, сказанное мною. Страхъ все еще дъйствуеть. Скоро ли отъ него освободишься! Ко мив пишуть, что хотять пересмотръть цензурный уставъ. Этого мало! Надобно сдълать, чтобы не было министерскихъ предписаній, которыми одними руководствуются цензоры, оставляя уставъ безгласнымъ. Надобно кому-нибудь открыть государю, что въ прошедшее царствованіе предписаніе, подписанное министромъ, было выше устава, подписаннаго государемъ. Надобно убавить у цензоровъ ихъ позорнаго жалованья, и въ замену освободить ихъ отъ страха. Да мало ли что надобно! Вы въ письмахъ своихъ находили ошибочною нашу политику; но она была еще въ цвътущемъ состоянии въ сравнении съ тъмъ, что было внутри Россіи. Написать объ этомъ нельзя, потому что это будетъ порицаніе прошедшаго, сильнійшее вашего! Трудно будетъ государю. Да и вто надоумить на все это. Кто изъ близвихъ это знасть? Военные не знають; а Панины и другіе побоятся, потому что и сами участвовали въ умноженіи общей безурядицы; да Панинъ еще и не понимаетъ ничего этого, а другіе и боятся понять! Одно средство государю: не върить однимъ избраннымъ, и дать доступъ слову всяваго добраго и знающаго подданнаго. Надобно имъть въ памяти басню Крылова: Орелъ и Кротъ".

Въ письмѣ своемъ, отъ 8 іюля 1855 года, М. А. Дмитріевъ писалъ Погодину: "Какъ вамъ понравилась моя ода? Я думаю, васъ прежде всего удивило, какъ и Аксакова, что это ода! А Аксаковъ, не читая, обрадовался возвращенію такой старины! Вамъ извѣстно, я думаю, что, хотя и хва-

лили ее, темъ не мене она возбудила въ Москве много толвовъ, не совсвиъ благопріятныхъ для автора. А именно: дивились, что я не упомянуль ни словомь о въ Бозв почивающемъ великомъ государъ, и пугались, что я напомянуль о о хавов и о правдв. Что васается до перваго, то и митрополить Филареть, въ слове своемъ на день рожденія нынешняго государя, ни словомъ не упомянуль о прежнемъ; а касательно втораго - говорить правду владывамъ всегда было правомъ стихотворцевъ. Но чтобы разомъ уничтожить всё эти толеи казеннаго усердія и вошедшаго въ привычку страха, я ръшился поднести мою оду, черезъ графа Блудова, самому государю императору. Нынв я получиль отъ графа Блудова отвътъ, что государь принялъ мою оду съ особеннымъ благоводеніемъ, и поручиль ему изъявить мив оное. Это только н было мив нужно. Однако нужно, чтобъ объ этомъ знали. О такихъ подношеніяхъ всегда извіщають въ газетахъ; но Петербургскіе конечно объ этомъ не напечатають. И потому я посладъ, чрезъ моего сына \*), напечатать о томъ въ Московских Видомостях. Если же самъ редакторъ не решится, то на этотъ случай, я послаль въ сыну письмо въ попечителю, и въ доказательство, -- подлинное письмо графа Блудова. Вы понимаете, что мей это особенно нужно. Если же и это не подвиствуетъ, я буду писать въ Норову" 16).

Дъйствительно, М. А. Дмитріеву пришлось обратиться изъ Сызрани въ А. С. Норову съ письмомъ слъдующаго содержанія: "Напечатавъ мою оду на восшествіе на престоль государя императора, я имъдъ счастіе поднести ее его императорскому величеству, и получиль увъдомленіе отъ графа Блудова, что государь императоръ соизволилъ принять сію оду съ особеннымъ благоволеніемъ, поручивъ ему изъявить мнъ оное. Желая сдълать о семъ извъстнымъ, чрезъ посредство Московскихъ Вюдомостей, я, по отсутствію моему изъ Москвы, поручилъ это моему сыну, и препроводилъ для до-

<sup>\*)</sup> Өедөра Михайловича. Н. Б.

вазательства подлинное письмо графа Блудова. Но, не смотря на этотъ документъ статсъ-секретаря, имфющаго право объявлять высочайшія повельнія, не смотря на то убъжденіе, представляющееся съ перваго взгляда, что нивто не осмълится навлепать на себя публично и печатно монаршее благоволеніе, боязливая Московская цензура, въ продолженіе нъсволькихъ уже недёль, дёлаетъ мнв въ этомъ затрудненіе, объщаетъ и не ръшается даже представить о томъ на разрѣшеніе вашего высовопревосходительства. Опасаясь, что она и до нынъ еще не ръшилась на это и въ такой крайности, непобъдимой нивакими обывновенными путями, я осмъливаюсь безпокоить васъ симъ письмомъ моимъ и покорнъйше просить ваше высокопревосходительство разрешить цензуре напечатаніе о томъ въ газетахъ, по самой простой, посланной мною программъ, по образцу обывновенныхъ подобныхъ извъстій".

Послѣ переписки съ Московскимъ Цензурнымъ Комптетомъ, А. С. Норовъ счелъ нужнымъ обратиться по сему предмету къ самому графу Д. Н. Блудову, который, 15 ноября 1855 года, отвѣчалъ ему: "Съ своей стороны, не вижу препятствія къ дозволенію дѣйствительному статскому совѣтнику Дмитріеву, напечатать въ Московских Вподомостях о принятіи съ благоволеніемъ поднесеннаго мною государю императору экземпляра оды г. Дмитріева. Разумѣется, что при семъ должны быть употреблены самыя выраженія письма моего къ автору оды".

Увъдомляя объ этомъ (30 ноября 1855 г.) Московскій Цензурный Комитеть, А. С. Норовъ прибавиль: "нужнымъ считаю присовокупить, что г. Дмитріевъ поставлень въ извъстность о таковомъ моемъ распоряженіи чрезъ Сызранскій Земскій Судъ".

Въ тоже время И. С. Аксаковъ писалъ князю Д. А. Оболенскому: "Возникаетъ новая эра государственнаго бытія, начинается новая эра и для нравственно-общественнаго существованія каждаго русскаго. И конечно каждый отъ всей

глубины души благословить новаго царя на подвижническій путь, ему предлежащій, и пожелаеть, чтобы царствованіе его было обильно плодами тепла и свъта, добра и разума, и богато всявою честностію. Не знаю, что будеть дальше, но первый манифестъ всемъ по сердцу. Желательно было бы, чтобы новый царь чаще обращался въ народу съ своимъ царственнымъ словомъ и чтобы полною безбоязненною исвренностью скрвплялись естественныя узы, связывающія подданныхъ съ государемъ. Впрочемъ, минута такъ важна, что молчаніе ей приличнъе, чъмъ обычное разглагольствование"... 17) Подобныя же мысли выражаль и Хомявовъ, напримъръ, въ письмъ своемъ въ Гильфердингу: "Дай Богъ, доброй воли и яснъйшаго пониманія молодому государю! Особенно дай Богъ ему довърія въ Россіи и невърія въ тымъ, вто оподозриваеть всякое умственное движеніе. Мы дошли до великихъ бъдъ и срама по милости одного умственнаго сна; но перемъны не могуть быть слишвомъ быстрыми". Но въ А. Н. Попову, Хомявовъ съ нъвінить сомнівніемъ писаль: "Съумівемъ ли мы оправдать себя теперь, или наша бездейственность доважеть, что мы даже не заслуживаемъ возможности действовать? Скорыхъ перемвиъ я не жду, но харавтеръ будущаго царствованія будеть непрем'вню зависить отъ того, вто первые подадутъ голосъ: честные или бездушные? Это решитъ отчасти вопросъ: можно или нътъ уважать эту землю; можно или нъть довърять ей и позволить мыслить вслухъ и жить общительно? Велика отвътственность на всъхъ и на каждомъ. Дай Богъ намъ того, чего не достаетъ у многихъ: истинной любви въ добру, правдъ и Россів... А вакая въроятно идеть фабривація влеветь? Какъ стараются напугать, заподозрить и пр.? Должно быть, просто любо" 18)!

Въ Москвъ, манифестъ и рескриптъ къ графу А. А. Закревскому произвели сильное впечатлъніе, и Москвичи почувствовали сердечную потребность выразить свои чувства и мысли предъ своимъ землякомъ, — воцарившимся императоромъ Александромъ II-мъ.

Подъ 20-мъ февраля 1855 г., Погодинъ записалъ въ своемъ Дневникъ: "Извъстіе отъ Хомявова о необходимости адреса. Поъхалъ въ Чудовъ монастырь. Молился. Думалъ". Хомявовъ же, въ писъмъ своемъ въ Погодину, писалъ: "Въ собраніи, въ 2 часа, собираются всъ и генералъ-адъютантъ изъ Питера. Адресъ необходимъ. Если есть готовый, вези! Я послалъ свой въ Самарину. Самаринъ тебя очень зоветъ. Адресъ необходимъ. Отецъ умеръ: неужели сыну не сважутъ, что мы о немъ жалъемъ".

Но К. С. Авсаковъ написалъ Погодину укорительное письмо за то, что онъ не повхалъ въ Петербургъ, на похороны императора Николая. "Пользуясь твиъ" — писалъ онъ Погодину, --- , что Иванъ вдетъ въ Москву, пишу въ вамъ, чтобы поговорить хотя заочно вой о чемъ. Вы конечно читали рескрипть государя Филарету; рескрипть очень замівчателень. обращенныя собственно въ Филарету, повазались мий довольно сухи: быть можеть самь Филареть виновать въ томъ тономъ своего письма, въроятно, вазеннымъ; но замътили ли вы полное чувства обращение въ Мосввъ въ этомъ ресвриптъ, обращение твиъ болве замвчательное, что оно вовсе не было вынуждено содержаніемъ рескрипта? Видно, что государь помнить, что онъ родился въ Москвъ, видно, что онъ придаетъ этому значеніе, что ему пріятно говорить объ этомъ. Въ первый день своего парствованія, государь уже писаль печатно къ Закревскому: Москва, колыбель моя. Въ рескриптъ въ Филарету, онъ выражается: родная мню Москва; по волю Провидинія, Я родился подъ сънію древней, отечественной, православной

святыни. Но Москва молчить и не торопится сказать ласковое слово своему уроженцу, не отвъчаеть ничъмъ на его привъть, полный любви! Это жаль, и какъ-то странно. Извъстіе о восшествін новаго царя застаеть Московское Дворянство въ Собраніи: оно не посылаеть въ нему ни адреса, ни депутаціи. Филареть не вдеть въ Петербургь. Bы, человъкз мино знакомый государю, импющій... значеніе представи*теля Москвы*, — не подете тоже. Депутація Черткова была не по приговору Дворянства, и была, говорять, смешна. За что же встрвчается такъ холодно доброе расположение Алевсандра Ниволаевича? Не будемъ ли мы сами виноваты, если оно не выростеть во всеобщему благу? Пусть, сохраняя все достоинство свое, Москва скажеть, что и она помнить, что государь нынёшній родился въ Кремле и иметь это благимъ предзнаменованіемъ. Вотъ бы что, между прочимъ, совътовалъ я сделать вамъ. Вы знаете сколько добрыхъ слуховъ ходить о государъ. Соберите всъ эти слухи и напишите маленьвій о нихъ отчеть, подъ названіемъ: Слухи о государь Александрь Николаевичь во время его воцаренія. Въ началь надо объяснить, что слухи могуть быть невърны, но что они важны во всякомъ случай, ибо выражають всегда, вакъ думаетъ страна о государъ, чего желаетъ и чего отъ него надвется... Написавъ это, пошлите Блудову".

Въ Погодинскомъ архивъ сохранился автографическій черновивъ написаннаго Ю. О. Самаринымъ адреса, котораго такъ желалъ и Хомяковъ, и К. С. Аксаковъ. Вотъ его содержаніе: "Государь! По волъ Божіей, великая судьба совершилась. Всъ помыслы, всъ чувства твоихъ върноподданныхъ сливаются въ глубовое, душевное сочувствіе съ твоею несказанною, сыновнею скорбью; всъ уста соединяются единой молитвъ, да дастъ тебъ Господь Свою отраду силу для перенесенія ниспосланнаго Имъ испытанія. Іжки времена, въ которыя Богъ полагаетъ на твою главу рскій вънецъ; но, мужайся царь Россіи! Мы твердо, сомнънно въримъ, что Господь не оставитъ Своею милостью

сердечнаго союза царя съ его подданными. Московское Дворянство, также какъ и весь Русскій народъ, готово принести на служеніе тебі и Отечеству всі свои силы, достояніе и жизнь".

Мы не знаемъ, дошелъ ли этотъ адресъ по назначенію, но знаемъ только изъ письма Томашевскаго къ Погодину, что "царь принималъ депутацію Московскихъ дворянъ", и что онъ говорилъ "отъ души, просто, умилительно хорошо, и не двусмысленно" 19).

Съ вончиною императора Ниволая I, по свидетельству А. О. Смирновой, "во Дворцъ нътъ болье чего-то такого, что придавало церемоніямъ важность и величіе. Какъ эти люди, - продолжаетъ Смирнова, - плохо воспитаны! Громво болтають, смеются, толкаются! Какъ страшно будеть, когде спадеть эта внёшность, какая ужасная пустота обнаружится передъ всвии! Даже Віельгорсвіе недовольны, по видимому, своимъ настоящимъ положениемъ. Мишель (отецъ) \*) говорилъ мив: "Я больше ничего не знаю; я потеряль руководящую нить новостей; при этомъ Дворв все двлается таинственно и втихомолку". Въ другомъ письмъ, А. О. Смирнова писала: "Графъ Блудовъ печаленъ. Онъ вчера мив признавался: каждодневно молюсь я Богу, чтобы онъ простиль мив то чувство презрѣнія, воторое я испытываю противъ всѣхъ людей въ настоящее время. Въ Пасхальную ночь, Киселевъ сказалъ ему, съ явнымъ намфреніемъ его уколоть: вотъ два вымирающіе Русскіе варварскіе обычаи: пасхальныя лобзанія и кареты въ четыре лошади" 20).

Иванъ Сергъевичъ Аксаковъ, близко принимая въ сердцу интересы переживаемаго времени, дълился своими чувствами въ письмахъ въ родителямъ и такъ писалъ имъ, отъ 8-го апръля 1855 года: "Положение какое-то странное; всъ въ недоумъни, никто не проченъ, никто не знаетъ настоящаго

<sup>\*)</sup> Достопочтенный графъ Миханлъ Юрьевичъ Віельгорскій. Н. Б.

пути, которымъ хочетъ идти Правительство. Государь все живетъ какъ наследникъ, живетъ въ прежнихъ комнатахъ, носитъ генералъ-адъютантскій мундиръ. Очень усиливается Ростовцовъ, котораго въ Петербурге называютъ Мазариномъ".

Въ другомъ письмъ И. С. Авсакова читаемъ: "Все слухи, да служи, все таже тометельная неопределенность, но какъ и они интересны, то сообщаю вамъ всё Московскія политическія сплетни. Броку \*) плохо и на его м'єсто прочать Княжевича или Позена. Государь намфренъ лично слушать довлады тольво министровъ Иностранныхъ Дель, Финансовъ и Военнаго, а прочіе будуть довладывать Государственному Совъту и Комитету Министровъ. Преследование раскольниковъ прекращено. Императрица подарила Тютчевой Маколея. Нессельродъ хочетъ подписать миръ и выдти въ отставку... Вообще въ Петербургв вавъ-то стало глухо и менве говорятъ, четь въ последніе дни парствованія Ниволая Павловича. Это понятно: прежніе связи при Двор'в ослаб'вли, еще не опредълилось ни направленіе, ни положеніе отдъльныхъ лицъ, всв еще въ недоумъніи... Погодинъ не вдеть въ намъ по случаю дорогъ. Къ нему на Дъвичье поле доступъ не очень леговъ и третьяго дня онъ остался ночевать у Самарина. Оба вечера мы сидъли до 4-го часа, но разговоръ быль объ Іоаннъ Лъствичнивъ и т. п. До такой степени всъмъ надовло вертеться оволо слуховъ и гаданій " 21).

## V.

Склонность государя допустить Русское платье и бороду весьма обрадовала словенофиловъ. "Здёсь всё радуются", — писаль Хомяковъ къ Гильфердингу, — "проявленію стремленія къ мародному и Русскому. Не знаю, какъ въ Питерё. Освобожденіе отъ наружнаго подражанія важно, какъ знамя, вызывающее освобожденіе мысли отъ чужаго авторитета, какъ вызовъ

<sup>\*)</sup> Бывшій тогда министръ Финансовъ.

въ самомышленію. Въ добрый часъ молвить". О томъ же писалъ Хомяковъ и А. Н. Попову: "Здёсь всё радуются Русской одеждё или стремленію въ ней. Такъ ли у васъ въ Питерё? Даже прежніе враги Русскаго платья повеселёли, какъ будто они сами его желали, да желать не смёли" 22).

И. С. Авсавовъ извъщалъ своихъ родителей, что "камергерамъ и придворнымъ чинамъ даются какія-то богатыя Русскія платья". Въ другихъ своихъ письмахъ И. С. Авсавовъ сообщаетъ: "Говорятъ, государь сказалъ о бородъ, въ отвътъ на вопросъ о бородъ и Русскомъ платъв вообще: "А мев какое дъло? Пусть одъваются какъ хотятъ"... Государю недавно представляли рисунки боярскихъ костюмовъ; онъ сказалъ, что теперь покуда онъ это намъреніе отложитъ, но изъ всъхъ словъ видно, что ему очень хочется ввести Русское платье, и въ обществъ Петербургскомъ даже дамы толкуютъ о сарафанахъ. Выйдетъ страшное безобразіе, но нужды нътъ: чрезъ все это должно пройти. Каммергеровъ переименовываютъ въ стольниковъ, камеръ-юнкеровъ—въ ключниковъ" 23).

"Придворныя новости", — писалъ Погодину П. С. Савельевъ, — "состоять покуда только въ проектахъ новыхъ мундировъ. Придворнымъ чинамъ хотятъ дать боярскіе кафтаны и бобровыя шапви. Эта невинная забава имфеть по врайней мфрв ту хорошую сторону, что убъетъ наши неленые фраки. Л. А. Перовскій наділь уже стрільовый вафтань, Русскіе саноги и генеральскія эполеты. Впервые является при Двор'в Руссвій вафтанъ съ зв'вздами". Въ томъ же письм'в Савельевъ сообщаеть и следующее: "Въ заключение сообщу довольно любопытную для васъ вещь, показывающую, какъ любознательна царствующая императрица. Когда Перовскій представляль государю найденныя въ Псковской губерніи гривенки, то онъ велъть показать ихъ и императрицъ. Она пожелала знать подробно, что такое гривна, отъ чего теперь гривна равняется десяти копъйкамъ, и мнъ поручено написать для нея объ этомъ записку".

А. И. Кошелевъ съ радостію изв'ящаетъ Погодина о сл'я-

дующемъ: "Сважу вамъ радость: въ Сапожковскомъ увздваничнаютъ носить Русское платье. На дняхъ, на обвдв, было семь, а въ будущую субботу должно быть за столомъ у насъ девять человъвъ въ Русскихъ платьяхъ. Теперь въ Сапожковскомъ увздв надвли Русское платье пять Кошелевыхъ, три Ивановскихъ, трое Протасовыхъ, одинъ Колюбакинъ, всего двънадцать человъвъ. Есть надежда, что эта мода перейдетъ в за границы Сапожковскаго уъзда".

Супруга же А. И. Кошелева, Ольга Өедоровна, представила Погодину, изъ Песочни, целое разсуждение о необходимости облечься въ Русское платье, и мы представляемъ это разсуждевіе въ его подлинномо видів. "Прежде чімъ начну свое письмо, любезнъйшій Михаилъ Петровичъ", — писала она, — "прошу васъ убъдительно читать меня одинъ и не говорить о моемъ письмъ и не показывать его. Назовите это какъ хотите, но когда я пишу кому, мий очень непріятно чтобы читаль другой и это меня связываеть; а хочется мив вамъ свазать безостановочно задуманное - и важется мит это легко относительно васъ, потому что върю вашей отвровенности, и просто сважете, согласны вы или не согласны, потому и потому-и не будете насмёхаться надъ собственно мыслью моей или надъ изложеніемъ ся. Діло идеть о Русскомъ нарядів. Вы знасте на что Александръ Ивановичъ и я (кстати объ Александръ Ивановичь, онъ съ недвлю увхалъ въ Лебедянь) мы сшили себъ Русскія платья и надіваемь ихъ, но желательно было бы носить ихъ. Кажется мив, время совершенно по тому присивло: и война, и перемъна покроя служащимъ военнымъ и статскимъ, и новое дарство и сила времени, и важность теперешнихъ событій, все это отымаеть у переміны платья характеръ тщеславный и колоритъ партій; вещь выходитъ с рыезная и естественная и для ограниченных умовъ, чисто д по патріотизма, пожалуй и кваснаго. Но согласитесь, что н сить мий одной невозможно, выскочкой никто изъ нашего с абаго пола не согласится быть --- во-первыхъ, по свойственв і стыдливости; во-вторыхъ, что роль партій, по моему, жен-

щинъ не слъдъ выдерживать потому уже, что дъло женщини въ обществъ мирить людей, а не дразнить ихъ; въ-третьихъ, что непріятно, очень непріятно, чтобъ не сказать бительно, въ дълъ серьезномъ имъть характеръ тщеславія, игры, костюма, который надъваешь ради того, что къ лицу. Ну теперь что же вамъ делать, скажете вы, какъ упрочить? А воть вы извините, что я такъ просто говорю-знаю пословицу, что у бабы волосъ дологъ и пр.: но такъ и быть прочтите до вонца и отвётьте мив что и кавъ. Не выпусвайте въ Москвитянинъ Парижскую моду и оговоритесь въ томъ, что вы это нарочно сдёлали, что стыдно теперь и пр. пора сбросить иго моды Французской и пр. Какъ нарочно, носиль въ прошломъ году платья въ обхватъ ногъ, а нынъшняя картинка приказываетъ такую ширину, что едва въ дверь взойдешь; однимъ словомъ, у васъ слово живое, сильное. Подбивайте насъ на это дело статьей въ Москвитянина, да другою-въ Московских Видомостях. Пусть и въ Питеръ прочтуть; да главное, надо чтобы въ провинціи надели а то въ Петербургѣ испортятъ поврой. А чтобы женщины надъли, нужно чтобы тужчины уговаривали, а мы люди пустые, глупые, полъ слабый и робкій, безъ поддержки мужчинъ не годимся въ дъл общественномъ; а за нами то вамъ будетъ легче, не смотря на то что вы поль сильный и твердый, люди все умные а за нами отъ васъ совершенно отымется колорить партіи и электрически двинется столь дольно желаемое. Напишите, что знаете черезъ корреспондентовъ своихъ, что въ нъсколькихъ губерніяхъ, я вамъ могу назвать четыре, въ которыхъ несколько семействъ оделись по-русски (но чурт меня не называть и даже Сапожковскій убодъ не нужно); а безъ поддержви и возбужденія они же непремінно бросять. Теперь самая минута, не правда ли? Позже будеть труднъе-да еще потому необходимо поспёшить, что общиваться долго, да въ де ревнъ покроемъ не ошибешься -- а къ зимъ будетъ у всъхъ готово. Я себъ сдълаю обще-русскій — и мъстное — а потомъ мы можемъ другъ у друга перенимать что удобнъе, что врасивве и составятся наряды на всв вкусы, на всв лица. Любезнъйшій Михаилъ Петровичь, пожалуйста не сътуйте на меня, что я васъ своимъ письмомъ отвлекаю отъ другаго занятія, но мив кажется это дело очень серьезнымъ, давно объ этомъ думала, что это не напишетъ никто; но вчера запала мнъ мысль вамъ прямо написать. Кому лучше васъ! Но вчера по случаю праздника была съ гостьми цёлый день а въ умё все писала и представлялась мив вся ваша статья и действіе ея-сегодня села и вотъ сколько наскребла. Извините, сочинять письма не умъю, округлять фразъ и проч. не по мев. Но вы меня поняли, я уверена, и уверена что не будете насивхаться надо мной и надъ грамматическими погрешностями. Желаю вамъ отъ души всяваго успъха -- будьте здоровы и Богомъ хранимы. Ответьте мив скорей, скорей. Погода у насъ чудная. Занимаюсь садкой деревьевь и кустовъ въ саду. Жду въ вонцъ овтября сына, воторому дають коммиссіи въ Воронежъ и Тамбовъ. Что за грустное время. Безпрестанно, при извъстіяхъ, сердце сжимается и духъ падаетъ" 24).

И. С. Аксаковъ спрашивалъ своихъ родителей: "Серьезно надъваетъ Самаринъ Русское платье или такъ, чтобы иногда тъшить себя дома? Видно, приспъваетъ время" <sup>25</sup>).

## VI.

Наступалъ день преподобныхъ Зосима и Савватія, Соловецкихъ Чудотворцевъ, 17 апрёля 1855 года, — день рожденія воцарившагося государя.

Недоумъвая, послать или не послать во дню рожденія государя ивону, митрополить Филареть писаль Антонію: "Я въ недоумъніи, послать ли ивону государю императору во дню его рожденія? Что дълается по принятому правилу и обычаю: то дълаю съ мыслію: тавъ должно; и остаюсь въ повот въ отношеніи въ послъдующему. Но вогда представляется что-либо свыше обычая: тогда спрашиваю себя: вто есмь авъ, чтобы поступать съ дерзновеніемъ? и не нахожу

ответа. Если бы мив решиться писать государю, то надзежало бы въ случав, преимущественно важномъ, при восшествін его на престоль; но я и тогда не ръшался. Почему теперь быть смелье? Нынешній генераль-губернаторь при повойномъ государъ началъ писать поздравительныя письма, и получать отвътные рескрипты. Не знаю какъ это дълалось: но это особенность царскаго нам'естнива въ столицъ, вавъ онъ себя представляетъ. Къ государынямъ императрицамъ я писалъ потому, что на то была ихъ воля. Къ государю императору писаль о пожертвованіи; и тогда сказаль, что не вдругъ решился писать собственно въ нему. При повойномъ государъ о пожертвованіи, сколько помню, писаль я въ оберъ-прокурору, для довлада его величеству. Преподобный Сергій не прогнівается, что я, по моему недостоинству, не сделаю себя посланнивомъ Его въ государю, и преподателемъ его благословенія: и за мое недостоинство не уменьшить Своихъ молитвъ о немъ въ Богу, и непосредственно подасть ему Свое благословеніе... Таковы мон помыслы. Однаво ивону оставляю у себя, чтобы еще подумать. Если не ръшусь послать, возвращу ее".

Икона была возвращена 26).

Но Погодинъ, въ данномъ случав, не руководствовался правилами митрополита Филарета и дерзнулъ въ тотъ день обратиться къ государю съ письмомъ и при ономъ приложить записку подъ заглавіемъ: *Царское время*.

По этому поводу въ *Днеоникъ* Погодина, 1855 года, мы находимъ слъдующія записи:

Подъ 11 априля: "Набросалъ о Царскомъ времени. Обдумывалъ письмо, письмо поздравительное".

- 21 —: "Отправилъ статью въ Назимову съ письмомъ. Кошелевъ доволенъ также статьею".
- 24 —: "Письмо положено на столъ вамердинеромъ въ день рожденія".

Замъчательная записка Погодина *Царское время* была препровождена по назначеню при слъдующемъ письмъ: "Государь!

Среди торжественных славословій, коими оглашается нын'є вся Россія, позволь смиренному труженику Исторіи, удостоенному издавна высочайшаго твоего благоволенія, принести теб'в искреннее поздравленіе.

"Благослови Богъ твое царствованіе и ниспошли тебі помощь свыше довершить все доброе, начатое твоимъ незабвеннымъ родителемъ, исправить все оказавшееся несогласнымъ съ пользами Отечества, восполнить недостающее и предпринять нужное для содійствія счастія твоихъ подданныхъ, которые встрітили тебя съ такою любовію и такими надеждами.

"Приношу тебъ малую лепту отъ своихъ трудовъ и размышленій, и почту себя счастливымъ, если этотъ краткій мой очервъ, внушенный чувствомъ неограниченной въ тебъ преданности, дастъ поводъ разсмотръть тщательно вопросъ важнъйшій въ нашемъ государственномъ быту, вопросъ о чарскомъ оремени" <sup>27</sup>).

"Время царское, —писалъ Погодинъ, — дороже всего на свътъ. Оно должно быть сберегаемо и соблюдаемо до послъдней минуты, для ръшенія важнъйшихъ вопросовъ государственныхъ, для размышленія о существенныхъ предметахъ управленія.

"Занимать царя частностями и подробностями, развлекать формами и церемоніями—есть величайшее гражданское преступленіе.

"Петръ I, отличавшійся отъ природы особенной дівтельвостію, и работавшій во всю жизнь отъ утра до вечера, жаловался часто на недостатовъ времени. А у него въ управленіи было только десять милліоновъ. Теперь Русское государство считаетъ до семидесяти милліоновъ жителей; слідовательно, число дівлъ умножилось всемеро, по естественному прищенію народонаселенія; въ семдесятъ разъ—по вновь возівшимъ разнообразнымъ отношеніямъ между гражданами, енміющимъ сравненія съ прежними. Въ такой же соразмітрости всіз дівла стали сложніте, мудреніте и трудніте для різшенія. юйско Петра I едва равнялось одному нынітинему отдівльному корпусу. Что такое была торговля, впёшняя и внутренняя, финансовая часть, при немъ, и что онё при насъ! О печати ему нечего было почти думать, между тёмъ какъ для современнаго государя печать есть одинъ изъ самыхъ важныхъ предметовъ заботы. Сравните число служащихъ чиновниковъ, которыхъ надо руководствовать, наблюдать, награждать и накавывать. А донесенія объ особыхъ происшествіяхъ со всёхъ концовъ Имперіи, оффиціальные пріемы, осмотры, путешествія, проэкты, доносы, жалобы, мнёнія! Присоедините множество дёлъ, назову ихъ искусственными,—дёлъ пустыхъ и ничтожныхъ, коимъ придается иногда важность для полученія лишней аудіенціи, для сообщенія докладу разительности, при чемъ запутываются понятія, и должны напрягаться умственныя способности, съ заблужденіемъ часто въ награду!

"Мы не говорили еще о вибшнихъ отношеніяхъ, кои ограничивались при Петръ I сосъдпими государствами. Нынъ, къ Русскому царю везутся депеши изъ всъхъ пяти частей свъта, изъ Европы и Азіи, Африки, Америки и Австраліи. Политика отдаленнъйшихъ государствъ, со всъми ея превратностями, связь ихъ между собою, требуютъ неусыпнаго вниманія. До какихъ же колоссальныхъ размъровъ достигло количество дълъ, повергаемыхъ на высочайшее воззръніе, ръшеніе, утвержденіе! Мысль цъпенъетъ!

"И вотъ Русскій царь дёлается первымъ труженикомъ своего Царства, несчастнёе послёдняго батрака, у котораго, послё тяжкихъ ежедневныхъ трудовъ, остается все-таки нёсколько времени для беззаботнаго отдохновенія. У Русскаго царя нётъ этого времени — для возношенія своего духа къ Богу и теплой сердечной молитвы, нётъ времени для вкушенія тихихъ радостей въ кругу своего семейства; ему некогда подумать о себъ, о важнёйшихъ человъческихъ вопросахъ и задачахъ земной жизни; ему некогда заглянуть въ книгу и освъжить свою мысль, свое чувство. Предъ его глазами мелькаютъ безпрестанно длинные списки текущихъ обязанностей, и встаютъ грознымъ привидёніемъ высокія груды

безконечныхъ дёлъ, подъ которыми онъ долженъ проводить свои черты, груды, кои завтра смёняются новыми, и такъ дале, безъ конца... Сизифова работа!

"Есть ли физическая, не только умственная возможность заниматься ими, съ перерывами и отвлеченіями, еще болье тягостными, безъ противуестественнаго напряженія, безъ нензбъжнаго утомленія, безъ разслабленія всъхъ силъ, иногда медленнаго, но всегда гибельнаго, не зародивъ во глубинъ своего сердца этого страшнаго внутренняго червя тоски, досады, неудовольствія, который подточитъ самое кръпкое тълесное здоровье, и истомитъ самую твердую душу? Какое зръніе не притупится отъ однихъ взглядовъ, бросаемыхъ по заказу на всю эту пестроту?

"Несчастная система, низведшая во гробъ, вибств со вившними неожиданными ударами, повойнаго императора Николая Павловича! Въ порывъ неограниченнаго своего усердія во благу Отечества, онъ хотълъ дълать все самъ, работалъ въ продолжение тридцати почти лътъ, не думая о себъ, и палъ навонецъ жертвою царственнаго долга, самимъ на себя возложеннаго. Увлевшись блистательнымъ примфромъ онъ не подумалъ, что со временъ Петра I обстоятельства перемънились, и что Петровское дъланіе, перенесенное въ наше время, становится оптическимъ обманомъ, что большая часть дълъ, не смотря на видимую непосредственную зависимость отъ государя, обращаются такимъ образомъ въ добычу частнаго произвола, застрахованнаго священнымъ царскимъ именемъ, и потому безнаказаннаго, или делается, такъ сказать, сама собою по установленному порядку, вопреки, часто, его желанію, въ ущербъ общей пользів, въ противоположность Россін по бумагамъ съ Россіею въ натуръ.

"Первая, по моему мнѣнію, задача Государственному Совту въ наше время, — разобрать и опредѣлить, какія дѣла олжны быть представляемы на высочайшее воззрѣніе, и какія, безъ малѣйшаго нарушенія самодержавной власти, могутъ быть рѣшаемы разными отдѣльными высшими вѣдомствами. "Вторая задача, — опредёлить, въ накой степени можетъ быть допущена гласность, въ видахъ предохраненія правительственныхъ и прочихъ рёшеній отъ произвольности и учрежденія надъ ними новой необходимой инстанціи — бдительнаго общаго миёнія, безъ котораго само правительство остается часто во тьмё.

"Эта гласность, въ предълахъ благоразумной осторожности, доставитъ еще государю и его ближайшимъ сотрудникамъ средства узнавать людей, которыхъ при прежней системъ узнавать было невозможно, а въ тъсномъ вругъ приближенныхъ мудрено дълать и выборъ. Даръ выбирать людей, впрочемъ очень ръдкій въ Исторіи всъхъ государствъ, лишился нынъ почти своей цъны и значенія, потому что государь, по ходу дълъ, не можетъ быть въ такомъ близкомъ общеніи съ народомъ, въ какомъ былъ Петръ I и Екатерина II. Этотъ случайный даръ долженъ замъниться дъйствіями гласности и общаго мнънія.

"Государь, освободясь изъ-подъ бремени гнетущихъ его, часто бевъ нужды и пользы, дѣлъ, облегчась, такъ сказать, во всѣхъ своихъ движеніяхъ, войдя въ свои человѣческія права, возможетъ посвящать полное вниманіе на дѣла, достойныя его высокаго сана, употреблять свое время на спокойныя размышленія о великой царской обязанности, обращать свой умъ, куда заблагоразсудится, и вести Богомъ ввѣренный ему народъ къ великой его цѣли, по избранному пути, такъ, какъ Богъ ему на сердце положитъ. Господи! вразуми его, спаси, сохрани и помилуй" 28)!

Записка эта пришлась по душё М. А. Дмитріеву, и онъ писаль Погодину: "Сколько истины въ томъ, что государю, за этимъ хламомъ дрянныхъ дёлъ, некогда заняться дёломъ и некогда отдохнуть! Никто, никогда еще не говорилъ у насъ этой правды, и такой правды! Честь вамъ! Но вообразите, что для одного этого нужно передёлать всю систему правительства! Въ такую зашли мы трущобу! Вотъ что надобно: 1) Уничтожить Совётъ и учредить другой, изъ немногаго числа лицъ,

чтобы этотъ Советь быль въ полномъ смысле Советь государя: тогда онъ будеть и Государственный. Его дело было бы разсматривать не дёла, а высшіе вопросы Государства, внёшніе и внутренніе. 2) Дать власть нынёшняго Совета Сенату. Но передъ этимъ истребить всв предписанія министровъ въ оберъ-провурорамъ, воторыя более ослабили силу и унизили власть Сената, чъмъ самое учреждение Совъта. Этими предписаніями Сенать доходить до absurdum, и государь ничего этого не подозрѣваетъ! Сенатъ опредѣляетъ поднести государю докладъ, и по закону имъетъ на это право. А циркулярное предписаніе велить, чтобы опреділеніе, по которому Сенатъ завлючаетъ довладъ, оберъ-прокуроръ присылалъ на просмотръ въ министру. Министръ тоже имветъ на это право, ибо онъ генералъ-прокуроръ, тотъ же оберъ-прокуроръ висшаго разряда: оберъ-прокуроръ есть только ero délégué! А изъ этого выходить, что чуть только дёло немножко щевотливо, или противъ сильнаго лица, министръ предписываеть дать противъ Сената предложение. И все это, вредя сущности дела и уничтожая силу закона, не выходить изъ законнаго порядка! Весь же этоть порядокъ напоминаеть стихи Княжнина о лекаръ:

> И лучше онъ хотель по вниге уморить, Чёмь жезнь по естеству больному подарить!

Да мало ли что! А учрежденіе жандармовъ, которое способствовало не въ уничтоженію, а въ систематической организаціи взяточничества, при которой уже не боятся! Въ цензурѣ тоже. Отечественныя Записки имѣли покровителемъ Владиславлева; а онъ былъ адъютантомъ графа Бенкендорфа. И потому имъ все съ рукъ сходило, а въ Москвѣ не пропускали ничего! Въ вашей бумагѣ о цензурѣ, какъ вамъ не пришло въ голову написать еще одно замѣчаніе: 1) Что ставы цензурные всѣ хороши; но что цензоры слѣдуютъ не мъ, а неизвѣстнымъ намъ секретнымъ предписаніямъ мипестровъ. 2) Что эти предписанія, даже при такомъ госуцарѣ, воторый болѣе всѣхъ бывшихъ и будущихъ былъјаloux de son pouvoir, отмѣняли уставъ, имъ же подписанный, отмѣняли его же законъ, и онъ или не зналъ этого, или допускалъ это! Покойный государь чрезвычайно заботился о централизаціи, и никакъ не замѣтилъ, что онъ ввелъ вредную централизацію лицъ, а не дѣлъ! Эта же централизація лицъ отразилась и въ централизаціи покровительства дурнымъ людямъ и въ централизаціи взятокъ, которыя только въ его царствованіе дошли до обезпеченія, по восходящей линіи, и до ужасныхъ размѣровъ!" 29).

### VII.

Въ минуту воцаренія императора Алевсандра ІІ-го, Россія, переживала тяжелое время... Защита Севастополя стоила ежедневно геройскому гарнизону неисчислимых потерь. Подкрыленія подходили медленно и въ недостаточномъ числё... Съ призывомъ государственнаго ополченія, напряжены были до врайнихъ предёловъ боевыя силы государства; не менёе истощены были и его финансовыя средства, а между тъмъ въ веснъ слъдовало ожидать вторженія Турокъ въ Закавказье и появленія Англо-Французскаго флота въ Финскомъ заливъ. Наши берега на Бъломъ моръ и Восточномъ овеанъ оставались совершенно открытыми для непріятельскихъ нападеній... Изъ всёхъ Европейскихъ государствъ, если не считать папы, одинъ только король Неаполитанскій обнаруживаль въ намъ искреннее дружеское расположеніе. Война грозила стать всеобщею. Россіи приходилось вступить въ борьбу со сплотившеюся воедино противъ нея всею Европою. Въ виду этой грозной опасности, императоръ Александръ II не смутился и не паль духомъ, но бодро и твердо приступиль въ выполненію наміченной имъ двойной задачи: все стараніе приложить въ заключенію мира почетнаго; если это окажется недостижимымъ, собрать и направить всв вещественныя и нравственныя силы Россіи на отраженіе ея враговъ. Такую ръшимость государь ясно выразиль въ ръчи, съ которою

обратился въ явившимся привътствовать его воцарение дипломатическимъ представителямъ иностранныхъ государствъ. Государь разъясниль чужеземнымь дипломатамь, что ответственность за кровопролитную войну отнюдь не должна падать на императора Ниволая I; торжественно объявиль имъ, что останется въренъ чувствамъ, одушевлявшимъ его родителя, и будеть строго придерживаться началь, руководившихъ политивою Александра I и Ниволая І. "Начала эти", — сказалъ ниператоръ, — "суть начала Священнаго союза. Если этотъ союзъ болве не существуеть, то вина за то лежить, конечно, не на моемъ отцъ. Его намъренія всегда были прямодушны и честны, и если, въ последнее время, оне не везде оценены по достоинству, то я не сомнъваюсь, что Богъ и Исторія воздадуть имъ должную справедливость". При этихъ словахъ государь строго взглянулъ на смущеннаго Австрійскаго посланнива графа Эстергази и затемъ продолжалъ: "Я готовъ протянуть руку примиренія, на условіяхъ, принятыхъ моимъ отцомъ; но если совъщанія, которыя откроются въ Вънъ, не приведуть въ почетному для насъ результату, тогда я, господа, во главъ върной моей Россіи, и весь народъ смъло вступимъ въ бой".

Въ пиркуляръ къ дипломатическимъ представителямъ Россіи, государственный канцлеръ развилъ мысли, высказанныя государемъ иностраннымъ дипломатамъ при пріемъ ихъ. "Съ почтительностію сына", — писалъ графъ Нессельроде, — "императоръ воспринимаетъ изъ наслъдія своего родителя два обязательства, равно ему священныя: первое требуетъ отъ его величества развитія всъхъ силъ, предоставленныхъ ему волею Всевышняго для защиты цълости и чести Россіи. Второе — возлагаетъ на него долгъ: съ настойчивостью посвятить свою заботливость совершенію дъла мира, основанія котораго уже утверждены императоромъ Николаемъ".

Русскимъ уполномоченнымъ на Вънскихъ совъщаніяхъ, князю А. М. Горчакову и В. П. Титову, предписывалось строго придерживаться приведенныхъ выше четырехъ пунктовъ <sup>30</sup>).

Но самъ государь не довъряль Вънскимъ конференціямъ. Въ Дневникъ Погодина, подъ 21 марта 1855 г., мы находимъ слъдующую запись: "Главное, что государь не въритъ Вънскимъ конференціямъ". Еще въ январъ 1855 года, князъ П. А. Вяземскій писалъ Д. П. Съверину: "Я по простотъ своей держусь въ политикъ одного правила, и понимаю въ политикъ одно: il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Особенно же когда разбойники лъзутъ въ комнату съ угрозою. А до сей поры я въ Нъмецкой политикъ того не вижу. Вижу, что все мало по малу, дълаютъ уступки и угождаютъ разбойникамъ, а намъ даютъ совъты и наставленія. Ни одна еще кошка не смъла перейти на нашу сторону прямо и отврыто. Боюсь болъе Въны нежели Севастополя, боюсь болъе дъятельности одного Горчакова нежели бездъйствія другого. Вотъ тебъ моя политическая исповъдь" з1).

Недовърчиво относился въ Вънъ и митрополитъ Московскій Филаретъ, который 30 апръля 1855 года писалъ Антонію: "Время природы иногда улыбается; а время человъческое все болье хмуритъ брови. Кажется, Австрія хочеть исполнить въ совершенствъ предсказаніе умершаго перваго своего министра, что она удивитъ міръ своею неблагодарностію" <sup>32</sup>).

Протоіерей А. Г. Лебединцевъ, сообщаетъ какъ слухъ (11 апр. 1855) высокопреосвященному Иннокентію: "Говорять, что князь Горчаковъ своему брату главнокомандующему писалъ изъ Вѣны и просилъ скорѣе порадовать доброю вѣстію, необходимою для лучшаго хода переговоровъ " 33).

Хомявовъ же оставался доволенъ дъятельностью нашихъ дипломатовъ въ Вънъ, и писалъ Гильфердингу: "Что у насъ дълается въ міръ политическомъ? Что въ военномъ? Тяжело, но не безнадежно; а все-таки дай Богъ мира! Однако, Горчаковъ и Титовъ не совсъмъ такъ осрамились, какъ мы боялись. Документъ хорошъ, но не достало немножко художественнаго выраженія и не довольно выпуклости въ выставленіи нашей правоты. Впрочемъ, и за то спасибо. Замътна пе-

ремъна въ дучшему противъ прежнихъ нотъ, и общественное мнъніе приписываетъ это государю. Что же скажутъ объ этомъ въ чужихъ краяхъ" <sup>34</sup>)?

Самъ же В. П. Титовъ писалъ изъ Вѣны (24 апр.) своему другу Погодину: "Спасибо за твою увѣренность, что мы съ Горчаковымъ не посрамимъ Русской земли. Не смотря на трудность и бѣды временъ, слава ея чиста и высока между самими врагами. Да благословитъ и укрѣпитъ Богъ нашихъ Крымскихъ богатырей. Будущее прекрасно, просторно. Все, съ помощію Всевышняго, разовьется и поспѣетъ въ свою пору и время, лишь бы мы сами себѣ не измѣнили, и продолжали подвизаться единодушно, постоянно, просвѣщенно. Стремясь въ благородной цѣли, дразнить никого не слѣдуетъ и незачѣмъ. На взглядъ, Западъ враждебенъ. Но со временемъ и онъ отдастъ намъ справедливость. Кланяйся за меня Хомякову, Свербеевымъ, Елагинымъ, Шевыреву, Кошелевимъ" зъ).

Въ это самое время пронесся слухъ о миръ. Хомяковъ отнесся сочувственно въ этому слуху. "Здѣсь", — писалъ онъ, 14 марта 1855 года, въ графинъ А. Д. Блудовой, — "сильные слухи о миръ. Дай Богъ, въ добрый часъ! Испорченнаго не исправишь, и теперь можно только желатъ подешевле отдѣлаться, въ надеждѣ со временемъ поправиться. Если мы понями свои ошибки и твердо ръшились идти по новымъ, болѣе естественнымъ путямъ, нетрудно будетъ намъ воротить съ лихвою то, что теперь потеряемъ вслѣдствіе цѣлаго ряда ошибовъ или, лучше сказать, вслѣдствіе ошибочной системы, какъ дипломатической, такъ и внутренней политики. Но о прошломъ говорить нечего. Оно должно служить урокомъ, а не предметомъ какихъ бы то ни было укорительныхъ и праздымъ пересудовъ: на будущее всѣ смотрятъ съ надеждою; по чувство общее" зб.).

Но не всё относились такъ радостно въ этимъ слухамъ инре, вакъ Хомявовъ. Явились и горячіе противниви его. Кажется",—писалъ С. Т. Аксаковъ въ Погодину,— "дёло вон-

чено и миръ непремънно будетъ завлюченъ. Говорить о нашемъ положении теперь не следуетъ; о немъ не следуетъ н думать, чтобъ не сойти съ ума. Я по врайней мёрё, стараюсь увърить себя, что завхаль въ Россію какъ-то случайно, что помню отеческую землю вавъ будто во снъ, что я поселнася въ Россіи, устроилъ свое благосостояніе и посреди семейства, подъ защитой монкъ привилегій, доживаю спокойно мой въкъ. Какая мив надобность до оскорбленія народной гордости чуждаго мив государства, до помраченія его славы, до его внутренняго безобразія!.. Но воть о чемь следуеть намь переговорить: время страха и слабости пройдеть своро, опять появится храбрость, твердость и апетить. Следовательно, надобно ожидать гоненій и следовательно, нужна величайшая осторожность. Я употреблю всё силы вразумить своихъ и прошу васъ хорошенько поговорить объ этомъ съ Константиномъ <sup>и 37</sup>).

О Петербургъ, въ апрълъ 1855 года, А. О. Смирнова, писала въ Москву следующее: "Представьте себе, что Петербургь меня считаеть въ большомъ фавора при всахъ дворахъ; говорятъ, что я интриговала и добилась всего черезъ бъдную Анну Тютчеву, состоящую при молодой императрицъ. На Аннъ сосредоточена ненависть всъхъ партій, враждебныхъ стариву Блудову. Этотъ бъдный старивъ слыветь за подстревателя, за войну во чтобы то ни стало, такъ вакъ онъ присоединился въ мненію великаго князя Константина, и они вдвоемъ утверждали, что невозможно сделать дальнейшія уступки; что лишь только мы уступимъ по первому пункту, Наполеонъ найдетъ способъ опять повести войну, такъ какъ война есть sine qua non его дальнвишаго существованія во Франціи. Мит даже дълали съ горечью упреви за мою любовь въ Константину. Мнв сообщили то, что произошло въ Советь, и прибавили: вашь дорогой любимець Константинь поддержаль Блудова. Я отвъчала: Я въ восторгъ отъ этого и, вогда я его увижу, я его поздравлю. А воть танциейстеръ меня ненавидить, Богъ знаеть за что, можеть быть

потому, что его посредственность стоила намъ пораженій и . я нивогда не увлекалась (geschwärmt) имъ" <sup>38</sup>).

7 апрыл 1855 г., митрополить Филареть инсаль въ Автовію: "Надежды о мирі поколебались, чего и прежде опасаться надлежало. Австрія все говорить о мирі, и собрала армію, какой никогда не иміла, и заключила договорь съ нашими врагами. Теперь она трактуеть о мирі: въ тоже время вновь учреждаеть у себя военное министерство. Это ли миролюбіе? Никогда столько не говорили о мирі, какъ въ послідніе года два. Не вто ли время, о которомъ сказано: егда бо рекуть: миръ и утвержденіе, тогда внезапу нападеть на нихъ всегубительство, якоже бользнь во чревь имущей, и не имуть избъжати (1 Сол. У, 3)? Борьба около Севастополя усиливается, и можеть сділаться рішительною. Господи, спаси царя и воинство и царство" 39).

## VIII.

Участнивъ Севастопольской обороны, графъ Л. Н. Толстой, писаль: "Уже шесть мъсяцевъ прошло съ тъхъ поръ, какъ просвистало первое ядро съ бастіоновъ Севастополя и верыло землю на работахъ непріятеля; и съ тъхъ поръ тысяча бомбъ, ядеръ и пуль не переставали летать съ бастіоновъ въ траншей и изъ траншей на бастіоны и ангелъ смерти не переставаль парить надъ ними.

"Тысячи людсвихъ самолюбій, успёли осворбиться, тысячи усиёли удовлетвориться, тысячи — усповоиться въ объятіяхъ смерти. Сколько розовыхъ гробовъ и полотняныхъ покрововъ! А все тё же звуки раздаются съ бастіоновъ, все также съ невольнымъ трепетомъ и страхомъ смотрятъ въ ясный вечеръ Французы изъ своего лагеря на желтоватую изрытую землю бастіоновъ Севастополя, на черныя движущіяся въ немъ фигуры нашихъ матросовъ и считаютъ амбразуры, изъ которыхъ сердито торчатъ чугунныя пушки; все также въ трубу разсматриваетъ съ вышки телеграфа, штурманскій унтеръ-офи-

церъ пестрыя фигуры Французовъ, ихъ батареи, палатки, волонны, движущіяся по Зеленой горѣ и дымки вспыхивающіє въ траншеяхъ; и все съ тѣмъ же жаромъ стремятся съ различныхъ сторонъ свѣта разнородныя толпы людей, съ еще болѣе разнородными желаніями, къ этому роковому мѣсту. А вопросъ нерѣшенный дипломатами, все еще не рѣшается порохомъ и вровью...

..., На бастіонъ и на траншев выставлены бълые флаги, цвътущая долина наполнена тълами, прекрасное солнце спускается въ синему морю и синее море, колыхаясь, блестить на золотистыхъ лучахъ солнца. Тысячи людей толпятся, смотрятъ, говорятъ и улыбаются другъ другу. И эти люди—христіане, исповъдующіе одинъ великій законъ любви и самоотверженія,—глядя на то, что они сдълали, съ раскаяніемъ не упадутъ вдругъ на колѣна передъ Тъмъ, кто давъ имъ жизнь, вложилъ въ душу каждаго, вмъстъ со страхомъ смерти, любовь къ добру и прекрасному, и со слезами радости и счастія не обнимутся какъ братья? Нътъ!...

"Но не мы начали эту войну, не мы вызвалн это страшное кровопролитіе. Мы защищаемъ только родной кровъ, родную землю и будемъ зашищать ее до последней капли крови" <sup>40</sup>)...

Мы же обратимся къ описанію событій Севастопольской обороны.

На мъсто князя А. С. Меншикова, главнокомандующимъ войсками въ Крыму былъ назначенъ князь Михаилъ Дмитріевичъ Горчаковъ.

Прибытіе внязя Горчавова "придало" — пишетъ протоіерей Лебединцевъ — "нашимъ дъйствіямъ характеръ болье ръшительный. 9-го марта онъ обозръвалъ наши укръпленія и мъстность, причемъ воодушевлялъ солдатъ ласковымъ словомъ, чего нивогда не слышали отъ внязя Меншикова, и въстію, что идутъ въ намъ войска, снаряды и довольствіе въ огромномъ количествъ" ... Князь Меншиковъ, оставляя Крымъ и слагая причину малыхъ успъховъ на посредственность генераловъ, его окружавшихъ, сказалъ: "и Ерофеичъ мнъ не помогъ "1).

"Назначеніе Горчакова",—свидѣтельствуетъ Погодинъ,— "принадлежитъ покойному" <sup>42</sup>). — "Съ вступленіемъ Горчакова",—писалъ И. С. Аксаковъ,— "въ управленіе, солдаты перестали голодать" <sup>43</sup>). Но отецъ Аксакова писалъ слѣдующее къ Погодину: "По моему, горизонтъ нашъ также мраченъ и я не радъ отставки Меншикова и еще менѣе назначенію Горчакова" <sup>44</sup>).

Прибытіе князя Горчакова въ Севастополь совпало съ мученическою кончиною адмирала Истомина.

7-го марта 1855 года, въ 10 часовъ утра, ядро брошенное съ Французской батареи, оторвало голову адмиралу Владиміру Ивановичу Истомину.

"Истоминъ", -- по свидътельству его племяннива В. К. Истомина, -- "принадлежалъ въ тому тесному вружву, въ воторомъ первыя места занимали П. С. Нахимовъ и В. А. Корниловъ... За Синопскій бой Истоминъ произведенъ въ контръадмиралы, и въ этомъ чинв васталъ его грозный 1854 годъ. Когда послъ Альминскаго сраженія и отступленія армін внязя Меншикова въ Бахчисарай, обнаженный Севастополь, съ скромнымъ составомъ Черноморскихъ экипажей и самой незначительной частью сухопутных войскъ, ожидалъ нападенія непріятелей съ Сіверной стороны, Истоминъ быль назначенъ вомандиромъ Съвернаго укръпленія. Впослъдствін, когда эту должность приняль на себя В. А. Корниловъ, Истоминъ назначенъ въ нему начальникомъ штаба; а когда убъдились въ неожиданномъ движеніи непріятеля на беззащитную Южную сторону, Истоминъ получилъ въ командование четвертую оборонительную дистанцію Малахова кургана... Въ теченіе полугода, не раздъваясь, Истоминъ отстаиваль ввъренную ему позицію... Въ вровавый день октябрьской бомбардировки, Истоминъ имълъ несчастіе лишиться товарища и друга В. А. . орнилова. Съ этого дня до самой вончины, не смотря на вну руки и контувію головы, Истоминъ буквально ни на динъ день не повинулъ бастіона... Онъ не допусваль возожности повинуть живымъ Малахова кургана и, по выраженію очевидцевъ, съ какою-то суровою страстностью исполняль свою обязанность. И велика была его сила на Малаковомъ курганъ! Истоминъ и курганъ срослись въ одно нераздъльное понятіе для Севастополя. Предчувствія Истомина сбылись; ему не суждено было остаться въ живыхъ, не суждено было пережить оставленія Севастополя"...

9-го марта 1855 года, изъ Севастополя, осиротълый П.С. Нахимовъ писалъ брату страстотерица, Константину Ивановичу Истомину следующее: "Любезный другь Константинъ Ивановичъ! Общій нашъ другь Владиміръ Ивановичъ убить непріятельскимъ ядромъ. Вы знали наши дружескія съ нимъ отношенія, и потому я не стану говорить о своихъ чувствахъ, о своей глубокой сворби при въсти объ его смерти. Ситму вамъ только передать объ общемъ участіи, которое возбудила во всёхъ потеря товарища и начальника, всёми любимаго. Оборона Севастополя потеряла въ немъ одного изъ своихъ главныхъ дъятелей, воодушевленнаго постоянно благородною энергіею и геройскою рішительностію; даже враги наши удивляются грознымъ сооруженіямъ Корнилова бастіона и всей четвертой дистанціи, на которую быль избрань покойный, какъ на постъ самый важный и въ началъ самый слабый. По единодушному желанію всёхъ насъ, бывшихъ его сослуживцевъ, мы погребли тъло его въ почетной и священной могилъ для Черноморскихъ моряковъ, въ томъ свлепъ, гдъ лежить прахъ незабвеннаго адмирала Михаила Петровича, и первая вибств высовая жертва защиты Севастополя, покойный Владиміръ Алексвевичь. Я берегь это место для себя, но ръшился уступить ему. Извъщая васъ любезный другъ, объ этомъ горестномъ для всёхъ насъ событіи, я надінось, что для вась будеть отрадною мыслію знать наше участіе и любовь къ покойному Владиміру Ивановичу, который жилъ и умеръ завидною смертію героя. Три пража въ свленъ Владимірскаго собора будуть служить святынею для всвхъ настоящихъ и будущихъ морявовъ Черноморскаго флота. Посылаю вамъ кусокъ Георгіевской ленты, бывшей на шеб

повойнаго въ день его смерти, самый же врестъ разбитъ на мелкія части"...

Этотъ кусовъ ленты, какъ святыня, хранится у племянника повойнаго адмирала, В. К. Истомина 45).

"Ночь на 7-е марта" — повъствуетъ протоіерей Лебединцевъ — "была одна изъ ужаснъйшихъ. Полагаютъ, что непріятелемъ брошено бомбъ и ядеръ до четырехъ тысячъ. Идя къ утрени. я едва не подвернулся подъ осколки бомбы, лопнувшей у самыхъ воротъ церковныхъ"...

# IX.

Въ день Благовъщенія 1855 года, осада и оборона Севастополя возобновилась съ удвоенною силою.

"Страстную седмицу", - повъствуеть протојерей Лебединцевъ, -- "мы провели, благодареніе Богу, не испытывая особеннихъ страховъ. При слушаніи Страстей Христовыхъ, спокойствіе молящихся болье нарушено было сверканіемь въ окнахъ огня, чёмъ звуками выстреловъ... Светлый праздникъ, съ 5 часа утра, страшно уже омраченъ дымомъ и ужасами отврытой бомбардировки, которою такъ долго стращали враги наши. Во время утрени, стоя у престола, нъсколько разъ ощущалъ я такое сотрясеніе отъ выстрёловъ на самое зданіе церкви, что полъ подъ ногами колебался. Богъ въсть, что будеть, но спету известить васъ, что насталь наконець, часъ, кажется, ръшительный. Не знаю, впрочемъ, кто первый открылъ огоньны или непріятели. Можеть быть, что и мы. Ибо слышно было о планъ внязя Горчакова, имъвшемъ своро исполниться. Онъ предполагалъ привлечь внимание неприятелей на Севастополь и вдругъ устремиться на нихъ всёми силами отъ поргуна, гдъ все въ тому готово и куда перевелъ онъ свою вартиру. Вчера вечеромъ былъ онъ, по случаю перваго дня г чаздника, въ городъ и слушалъ литургію въ Михайловской 1 ркви. Темная ночь, въ которую бдёли и ожидали перваго 1 аздничнаго часа, хотя и была освъщена молніями пушечнаго огня, но этотъ огонь быль обывновенный и не нарушаль въ храмахъ Божінхъ спокойствія и сладостныхъ минутъ пасхальной службы. Они переполнены были православными вовнами, коимъ, впрочемъ, объявлено было всякую минуту быть готовыми и въ другой службъ. Потому и для свътлаго двя начальники были въ тёхъ же сёрыхъ шинеляхъ, какъ и солдаты. То есть, мы праздновали Пасху, подобно Израилю, стоя, препоясавшись, и съ жездами въ рукахъ, будучи готовы на все отъ непріятелей, знакомыхъ по Пасхі Одесской. Разсказывали, будто бы они даже присылали парламентера съ предложеніемъ на три дня праздника перемирія, но что князь Горчаковъ, сославшись на ихъ прошлогоднія действія у Одессы, не даль веры слову ихъ; такъ будто бы и отвечаль. Хотя вившняго освіщенія на храмахъ теперь не было у насъ, но ихъ прекрасно освъщалъ народъ, не вмъщавшійся въ храмахъ и съ свъчами стоявшій на дворь и по улиць, гав стояли ряды съ пасхами, приготовленными для освященія. На бастіонахъ пасхальная служба была совершена іеромонахами...

..., Какъ въ праздникъ Рождества Христова, такъ и теперь, обычнаго по городу христославленія мы не совершали. Ибо нётъ къ кому идти: два-три купца, да и тё выёхали ради праздника къ семействамъ въ Симферополь. Были впрочемъ у митрополита; намёревался я быть у губернатора, Нахимова и у Сакена, но узнавъ, что они принимали праздничные визиты въ четыре часа, какъ скоро возвратились отъ литургів, я не могъ безпокоить ихъ въ 9 часу. Посётилъ съ пёніемъ церковнымъ раненыхъ и также сестеръ, въ ихъ квартирѣ, в затёмъ возвратился домой...

..., Время въ объднъ, но громъ бомбардировки еще на на минуту не смолкалъ...

..., Иду на молитву подъ страхомъ... Ужели у Бога не нашлось лучшихъ молитвенниковъ, что и мнъ гръшному пришлось возносить общественную молитву въ такомъ мъстъ и въ такое время?..

..., Чтобы въ празднивъ не делать неприличнаго празд-

нику, лукавые Англофранцузы вчера посадили вмёсто себя въ траншен Туровъ, которые, бывъ рады случаю и чести, непомёрно ярились штуцернымъ огнемъ, даже залпами" <sup>46</sup>).

Съ трепетнымъ чувствомъ следя съ Девичья Поля за проискодившемъ въ Севастополе, Погодинъ, подъ 9 мая 1855 года, записалъ въ своемъ Диевникъ: "Севастополь. Это жертвоприношение и священнодействие".

По свідініямъ сообщеннымъ въ Петербургъ, А. О. Смирнова, писала въ Москву: "Союзники бомбардировали пасхальный врестный ходъ. Ихъ изв'естили, что это наше празднованіе Пасхи, полагая, что они превратять огонь на нъсколько часовъ; они же, напротивъ, стади бомбардировать съ простью. Одна изъ сестеръ милосердія была ранена. Серафима Ушакова, та самая, что говорила "я только бомбы боюсь", прівхавъ въ Севастополь, возымела необычайную храбрость: она ходить на четвертый бастіонь, знаменитый бастіонь смерти, подымаеть раненыхъ и поить солдать чаемъ. Явилась такая отвага. Она легко ранена осколкомъ гранаты, убившей нъсволько человъкъ рядомъ съ нею. Всъ очень довольны сестрами. Мой мужъ отправиль двенадцать фельдшеровь въ Пирогову. Онъ всёхъ очаровываетъ, повидимому не знаетъ усталости, раненые его любять, и онъ ихъ вылѣчиваеть. Старшая сестра изъ тёхъ, которыя посланы великою княгиней Еленой, ведеть для нея журналь. Она говорить, что бомбардировка усилилась на Страстной недёлё, особенно въ Великую Пятницу и на заръ Свътлаго Воскресенья. Въ крестный ходъ, на Южной и Корабельной, бомбы падали каждыя пять минуть, много было убитыхъ (и раненыхъ); они умирали при пвнін Христосъ Воскресе! Англичане, годъ тому назадъ, бомбардировали пасхальный крестный ходъ въ Одессв, когда городъ (чть не защищенъ. Вотъ цивилизація во всей ся прелести" 47)!

Долгъ справедливости обязываетъ замѣтить, что нѣкоторыя с въдънія, сообщаемыя въ этомъ письмъ, опровергаются вышериведеннымъ письмомъ очевидца, протоіерея Арсенія Гавривча Лебединцева.

Желаніе конца томительной войны было до такой степени сильно у защитнивовъ Севастополя, что они готовы были "принять и штурмъ съ радостію... И чёмъ скорёе, тёмъ было бы лучше".

"Доктора и сестры", — свидътельствуетъ протоіерей Лебединцевъ, — "не спятъ ни днемъ, ни ночью. Тяжкое зрълище въжилищахъ слезъ, стоновъ и смерти. Духовныя требованія духовными выполняются съ примърнымъ усердіемъ и аккуратностію. Богослуженіе въ церкви моей идетъ неопустительно. Вчера легло одно ядро у меня предъ порогомъ".

Въ апрълъ 1855 года, произошла смъна Французскихъ главнокомандующихъ. На мъсто Канробера назначенъ Пелисье. 13 апръля 1855 года, протоіерей Лебединцевъ писалъ: "Сегодня въ 1 часу послъдовало общее согласіе на уборку тълъ. Французы вышли на это печальное зрълище очень разряженными. Впрочемъ, въ полдень у нихъ были салюты съ кораблей: нътъ ли у нихъ торжества? Тутъ же удостовърились, что у нихъ мъсто Канробера заступилъ Пелисье, потерявшій руку въ Алжиръ. Принято тълъ нашихъ пятьсотъ; число тълъ Французовъ полагаютъ тысячу пятьсотъ" 48).

#### $\mathbf{X}$ .

12-го апрёля 1855 года, П. С. Нахимовъ отдалъ слёдующій приказъ по Севастопольскому порту: "Геройская защита Севастополя, въ которой семья моряковъ принимаетъ такое славное участіе, была поводомъ къ безприм'трной милости монарха ко мні, какъ къ старшему въ ней. Высочайщимъ приказомъ, отъ 27-го числа минувшаго марта, я произведенъ въ адмиралы. Завидная участь им'ть подъ своимъ начальствомъ подчиненныхъ, украшающихъ начальника своими доблестями, — выпала на меня. Я надъюсь, что гг адмиралы, капитаны и офицеры дозволятъ мні здісь выразить искренность моей признательности сознаніемъ, что, геройски отстанвая драгоцівный для государя и Россіи Севастополь, они доставили мив милость незаслуженную. Матросы! мив ли говорить важь о вашихъ подвигахъ на защиту роднаго намъ Севастополя и флота! Я съ юныхъ лють былъ постояннымъ свидетелемъ вашихъ трудовъ и готовности умереть по первому
приказанію; мы сдружились давно; — я горжусь вами съ дётства. Отстоимъ Севастополь, и если Богу и императору будетъ угодно, вы доставите мив случай носить мой флагъ на
гротъ-брамъ-стеньгъ съ тою же честью, съ вакою я носилъ
его, благодаря вамъ, и подъ другими клотиками; вы оправдаете довъріе и заботы о насъ государя и генералъ-адмирала
и убъдите враговъ Православія, что на бастіонахъ Севастополя мы не забыли морскаго дёла, а только укръпили одушевленіе и дисциплину, всегда украшавшія Черноморскихъ
моряковъ. Прошу всёхъ частныхъ начальниковъ, приказъ сей
прочесть при собраніи своихъ командъ" 49).

Князь Меншиковъ, по поводу производства Нахимова въ адмиралы, сказалъ: "его сдълали безполезнымъ. Его было дъло равнять корабли, тянуть веревки, смочить снасти и со всъми браниться". Приведя эти слова, протојерей Лебединцевъ замътилъ: "Кажется, генералъ-адмиралъ лучше понимаетъ Нахимова, чъмъ бывшій морской министръ".

"Моряки" — свидътельствуетъ о. Лебединцевъ, "почти восемь мъсяцевъ защищая Севастополь своею грудью, не могутъ безъ негодованія говорить о бездъйствіи арміи и какомъ-то холодномъ равнодушіи ея генераловъ. Наконецъ, почти нътъ флота; перевелись и матросы и офицеры. Отъ экипажа осталось всего тридцать шесть человъкъ... Кому Севастополь — не родной, тоть не пойметъ болъзни моряка... Нахимовъ съ трудомъ теперь находитъ и своихъ больныхъ, о коихъ онъ заботился болъе, чъмъ отецъ: они стали ръдки на перевязочныхъ пунктахъ и въ госпиталяхъ. Много есть прекрасныхъ сторонъ въ этомъ адмиралъ, между прочимъ память о морякахъ-покойникахъ. Въ этомъ мъсяцъ я служилъ для него три панихиды: 5-го числа— по Корниловъ, 11-го— по Лазаревъ и 15-го— по Истоминъ. Онъ не забываетъ дней кончины ихъ. "Очень

мала теперь семья наша", — говориль онъ мив на могиль, — "и неудобно теперь собираться сюда, но должень исполнить долгь свой". Владимірскій храмь будеть теперь какъ бы на гробахь мучениковь. Два адмирала пали за въру, и третьяго кончина была страдальческая, если покойникъ смотръль на свои страданія, какъ должно".

По поводу производства Нахимова въ адмиралы, протоіерей Лебединцевъ писалъ высокопреосвященному Иннокентію: "Адмиралъ Нахимовъ, по случаю производства своего въ этотъ чинъ, приказалъ по флоту благодарить семью моряковъ сознаніемъ, что незаслуженную милость монаршую онъ получилъ за доблести своихъ товарищей. Словесно же онъ выражался, что въ случав вторженія непріятелей въ городъ, онъ первый долженъ пасть при защитв его. Такъ онъ понимаетъ ту славу, которую пріобрвли Черноморцы въ последнее время, и не хотвлъ бы пережить ея".

Одинаково съ Нахимовымъ и самъ протојерей Лебединцевъ смотрълъ на свои священническія обязанности. "Что намъ дълать", — писаль онъ, — "въ случать бы Господь попустилъ вторженіе непріятелей въ городъ. Думаю, что мы не должны оставлять Церкви, пока не будемъ отозваны отъ нея начальствомъ или прогнаны непріятелемъ. Такъ по крайней мърть я понимаю долгъ священника и святость храма Божія и такъ готовъ поступить въ надеждт на милость Божію".

Замѣчательно, что во время адской осады Севастополя, спокойно проживаль въ немъ митрополить Агаеангель, и 29 апрѣля 1855 года, протоіерей Лебединцевъ писалъ Инновентію: "Преосвященный митрополить здравствуетъ по старчески и хотя ядра и ракеты съ моря летали чрезъ его квартиру (непріятели перепробовали свои снаряды со всѣхъ сторонъ по городу, и все напрасно: не горитъ городъ), сидитъ дома неподвижно. Непонятно, почему старецъ не согласился на ваше предложеніе ѣхать въ Одессу или Корсунь, гдѣ нашелъ бы пріютъ, покой и довольствіе. Впрочемъ, "стьмя

свято—стояние всякаю прада, а его санъ и старчество непорочное сами говорять въ пользу этого стояния"  $^{50}$ ).

Къ концу апръля 1855 года, положение наше подъ Севастополемъ еще болъе ухудшилось. Прибывшія изъ Южной арміи подкръпленія не возстановили равновъсія силь, потому что тогда же подоспъли къ союзникамъ подкръпленія несравненно сильнъйшія. Къ тому же, главное начальство, какъ мы уже знаемъ, надъ Французскою армією перешло отъ "неръшительнаго Канробера въ руки энергичнаго и настойчиваго Пелисье". Борьба миною и сапою закипъла съ новою силою вокругъ Севастополя, а Англо-Французскій флоть, овладъвъ Керчью, вошелъ въ Азовское море и бомбардировалъ Бердянскъ, Маріуполь и Таганрогъ 51).

"Слухъ о занятіи непріятелемъ Керчи, —писалъ протоіерей Лебединцевъ, — произвелъ у насъ тревожное впечатлъніе. Впрочемъ, унынія ни въ чемъ не зам'ятно. Напротивъ, и это объясняють вакимъ-то особымъ соображениемъ нашего главнокомандующаго". Но это настроение вскорт перемънилось на другое. Наванунъ приступа въ Севастополю, т.-е. 24 мая 1855 г., протојерей Лебединцевъ писалъ: "Уже слышится неудовольстіе и на действія новаго главнокомандующаго; даже въ самомъ штабъ его недовольны его бездъйствіемъ, говоря: внязь Меншиковъ котя что-нибудь по крайней мфрф дфлалъ. Благодаря зною, очень впрочемъ тяжелому для раненыхъ больныхъ, днемъ мы пользуемся совершенною тишиною, но по ночамъ нётъ покою и безопасности нигде. Въ последнюю ночь однимъ осколкомъ бомбы на фронтонъ съ восточной стороны церкви разбито всевидящее око и самый фронтонъ поврежденъ; другой осколокъ пробилъ каменный сводъ въ алтаръ, именно между престоломъ и царскими дверями, и і угомъ разбилъ икону на стене алтаря; два осколка достигли 1 оей квартиры ... Всякій разъ бол'йе уб'йждаюсь въ храненіи ] ожіемъ и пова будеть оно надъ храмомъ Божіимъ, не рътусь оставить его"...

З мая 1855 года, изъ Севастополя Н. И. Пироговъ писалъ своей супругъ въ С.-Петербургъ: "Я по немногу собираюсь въ дорогу съ пріятнымъ убъжденіемъ, что Севастополь не будетъ взятъ, а если падетъ, то не отъ недостатка мужества, а отъ интригъ и дичностей. Посмотримъ, что будетъ дълаться на Балтійскомъ. Я не знаю, какъ можно отъ меня ожидать, чтобы я, пробывъ шесть мъсяцевъ въ осажденномъ городъ, еще бы вздумалъ безъ нужды оставаться въ немъ тогда, какъ война, можетъ быть такая же, будетъ свирънствовать около мъстъ, гдъ находится мое семейство и гдъ я столько же могу быть полезнымъ, но съ большею пріятностью для себя, потому что буду находиться съ моими или вблизи моихъ".

Въ мат же 1855 года, постиль Петербургъ и Погодинъ, и вотъ что писалъ онъ: "Опять принимаюсь невольно за перо. Сердце мое не то, что бъется въ лѣвомъ боку, а историческое, чуетъ грозу надъ Петербургомъ. Когда я, со станців желт по дороги протвжалъ по Невскому проспекту и видълъ жителей спокойно и беззаботно ходившихъ и тавшихъ взадъ и впередъ, безъ малт петербургомъ процины на лицъ, между тъмъ какъ въ десяти верстахъ отъ города, въ десяти верстахъ отъ Русскаго престола заряжается непріятельская пушка,— признаюсь, испугался, и въ ту же минуту пришло мнт на умъ Евангельское выраженіе: Боште и молитеся, да не внидете в напасть (Мато., XXVI, 41).

"Тогда же я сообщиль свои опасенія многимь лицамь, которымь страхь мой показался напраснымь, потому что всь мёры приняты и преграды поставлены.

"Признаюсь, эта самая увъренность, оказала на мен совершенно противное дъйствіе. Судьба любить всегда, а в особенности кажется въ наше время, любить, думаль я, кактоудто шутить надъ соображеніями, разсчетами и мърами че

ловъческими. Чтобъ не подтвердилось это замъчание въ Петербургъ!

"Какъ бы ни было, Англичане замышляють върно что нибудь пагубное! Они оказались несостоятельными въ глазахъ Европы и упали въ общемъ мнѣніи: имъ необходимо подняться опять и дать новое доказательство своей силы и значительности. На Черномъ морѣ они сдѣлать не могуть ничего въ этомъ родѣ, потому что тамъ заслоняють ихъ вездѣ Французы, а на Балтійскомъ—они почти одни и посмотрите, какъ тихо и скромно они начали нынѣшнюю кампанію, въ противоположность прошлогодняго хвастовства. Мы не хотимъ нынѣ предпринимать никакихъ дѣйствій, а только строже блокировать гавани, твердятъ они безпрестанно съ цѣлію усыпить вниманіе: быть тутъ худу! А между тѣмъ, силы собраны страшныя, военныхъ снарядовъ присылается безъ числа. Быть тутъ худу!

"Но будеть и худо, если сожгуть у насъ Петербургъ? Осмълюсь отвъчать: Едва ии! Можеть быть, сожжение Петербурга будеть для России благодъяниемъ небеснымъ, великимъ подвигомъ Русскаго Бога, ангела-хранителя нашего, который бдить надъ нашею судьбою и ведетъ насъ, вопреви намъ самимъ, къ великой цъли, свыше для насъ предназначенной. У меня мелькала уже однажды эта мысль, въ прошломъ году, и я выразилъ ее въ 9-мъ письмъ о настоящей войнъ въ отношени къ Русской Исторіи.

"Петербургъ исполнилъ свое. Болѣе онъ не можетъ причинить ничего кромѣ вреда. Сами мы не могли бы оставить его, положивъ на него столько трудовъ, денегъ, времени, сотворивъ изъ него почти чудо, —и вотъ сами враги наши берутъ на себя задачу указать намъ нашъ путь и вразумить гасъ о нашемъ предназначеніи. Англичане боялись насъ въ і зін и за Азію начали съ нами войну, а сами, истребивъ І етербургъ, и укажутъ намъ путь въ Азію и дадутъ поводъ І твердить тамъ наше господство, отъ чего мы отказывались сами.

О, люди! Жалкій родъ"!

Изъ Петербурга, Погодинъ вернулся въ мрачномъ расположеній духа. Узнавъ объ этомъ, Кошелевъ, изъ своего Разансваго имфиія Песочии, 9-го іюля 1855 года, писаль ему: "Давно собирался я въ вамъ писать, почтеннъйшій Миханль Петровичъ, но сперва хлопоты по ховяйству, потомъ гости (Хомяковъ, Самаринъ, графъ Д. Н. Толстой и др.) не позволяди мив этого исполнить. Теперь я боленъ и сижу въ комнать, а потому хоть не твердою рукою, а хочу сказать, что у меня на душъ. Говоритъ, что вы возвратились въ Москву мрачиве ночи. Видно вы вывхали оттуда румянве утра. Неть, дражайшій Михаиль Петровичь, не должно увлеваться иннутными, ничъмъ не вызванными надеждами, но пуще всего не надобно отчаяваться. Мнв важется, что все идеть еще лучше чёмъ мы могли ожидать. Севастопольская защита такъ хороша, что искрами своими она можетъ одушевить всю Россію. Тридцать леть насъ душили, становили подъ безвоздушный колпавъ, старались всячески погасить въ насъ и волю и умъ; возможно ли чтобъ вдругъ мы стали опять полными людьми. Слава Богу, что упълъли люди на Черномъ моръ; быть можеть, по милости ихъ и мы будемъ опять людьми. Мы не можемъ стать въ рядахъ нашихъ войсвъ; но твиъ не менве мы должны сражаться и не предаваться ни праздности, ни отчаянію. Мев кажется, что передъ нами стоить врагь опасное всбять соединенныхъ Англо-Франко и Сардо-Турокъ -- стать врозь, есть можь, которая овладела всемъ и всеми. И Церковь, и Государство, и всё сословія, и важдый изъ насъ въ отдёльности волею или неволею ему служить. Противь этого врага намъ надобно всячески сражаться. Вы написали прекрасныя статьи противъ лжи нашей политики въ нынъшнихъ обстоятельствахъ. Переберите другіе предметы, вамъ особенно близкіе и извъстные, напримъръ: докажите что строгая, безумная цензура еще болъе вредна для правительства, чёмъ даже для гражданъ, ибо правительство ничего не узнаеть върнаго и должно во всемъ основываться на донесеніяхъ (по необходимости лживыхъ) своихъ чиновниковъ. Хорошо было бы также доказать, что Исторіи, передълываемыя по заказу, только вредны, ибо всё знають что въ насъ ложь и даже что остается истины, подъ этою поврышвою, уже не можеть прицести пользы. Я уговариваль Хомякова написать о лжи церковной, а Самарина-о лжи правительственной. Я собираюсь написать о лжи пом'вщичьей н врвиостной (т.-е. врвиостных людей). Очень бы мив хотелось уговорить Киревеского также писать противъ лжи. Онъ могъ бы выбрать своимъ спеціальнымъ врагомъ ложь общественную или частную. Главною причиною слабости нашихъ действій доселе было, какъ мне кажется, неопределеніе врага. Мы вооружаемся (и то болье на словахъ) то противъ того, то противъ другого; но оставляли въ повой главнаго врага -- лжи, которая есть корень всёхъ злоупотребленій, снъдающихъ Россію. Правительство и въ особенности царь желаеть и не можеть не желать добра Россіи, но онъ мало дълаетъ добра Россіи, по неизвъстности средствъ могущихъ оное осуществить. Местные чиновники по необходимости агуть; въ Петербургв ничего не знають (прежде они по врайней мірь знали то, что они ничего не знають относительно Россіи; а теперь, вооруженные лживыми донесеніями и цифрами, они утратили даже и это знаніе); вниги и журналы ничего высвазать не могутъ; отвуда же истина можетъ проявиться? Явно, что мы бродимъ теперь во тьмъ глубовой и немудрено, что безъ смысла хватаемся за то, что намъ подъ руки попадается. Авось хоть эта война убъдить насъ, вакъ она убъдила Англію, въ дрянности нашей административной системы и во джи нашего положенія. Перечель письмо. Вижу, что оно написано несвязно, безтолково, ибо всю ночь быль у меня жарь; но отправляю его, ибо увърень, что а bonne entente demi - mot suffit. На дняхъ, т.-е. въ концъ ітля, будеть Самаринъ въ Москвъ. Повидайтесь съ нимъ. ! навное дёло: не опускать рукъ. Толиите и отверзется вамъ. і йчась получиль на мои записки, посланныя въ С.-Петерргъ, следующій ответь отъ внязя Голицина, чрез полицію: еподданнъйшее прошение надворнаго совътника Кошелева съ двумя записками, въ коих оне издагаеть инкоторыя финансовыя свои предположенія, препровождены по принадлежности ка господину статсь-секретарю Броку. Каково! Славне! Готовлю еще записку объ откупахъ. Пошлю й ее. А потокъ осенью напишу о застов всеобщемъ въ Россіи въ торговомъ и промышленномъ отношеніи. Не разомъ можно пробить ствну; а и капли камень пробиваютъ".

## XII.

Въ день сраженія при Ватерлоо, 25-го мая (по новому стилю 6-го іюня) 1855 года, Пелисье сдёлаль приступь въ Севастополю.

"Плохо, очень плохо намъ", --писалъ протоіерей Лебедивцевъ, -- "въ последніе дни поволебалась наша уверенность въ неодолимости Севастополя. 25 мая непріятель открыль третью адскую бомбардировку; 26-го, около 6 часовъ вечера, бросился на наши редугы Волынскій, Селенгинскій и Камчатскій и заналь ихъ: ибо на редугахъ, кромъ артиллерійской прислуги, почти нивого не было; прикрытія были спрятаны отъ бомбъ въ городъ и поздно поспъли на помощь. Потери наши убитыми и ранеными не менње пяти тысячь, до ста орудій осталось у непріятелей и до тысячи зарядовъ. Въ плънъ поналось пятнадцать офицеровъ и две роты солдатъ. Причиною сему, вавъ говорять всв, наша врайняя оплошность и недостатовъ распорядительности. Сегодня съ утра стало тиме. Но эта тишина не возвратить войскамь и намъ прежнято духа. Я вижу въ нашемъ несчастіи попущеніе Божіс, которое, вогда нужно навазать, отнимаеть и умъ у начальниковъ. Всякъ заботится теперь о безопасности своей, которой нъть болье и на томъ кускъ города, который досель считался убъжищемъ. Въ домъ у меня ни одного уже ока нътъ; только въ самомъ домъ еще не было бомбы, а кругом з его буквально все обито. Осколкомъ бомбы пробило алтар. между престоломъ и царскими дверями. Прятаться негдь, г

каждую минуту боишься за жизнь, которую если желаль бы сохранить, то единственно для семейства, которое... Боже мой, какая доля его ожидаеть, при жалвихъ средствахъ духовнаго попечительства? Думаю поскорбе исповедаться во гресхахъ и, предавшись волё Божіей, ожидать штурма".

На другой день, т.-е. 31 мая, протојерей Лебединцевъ писаль: "Непріятели отняли у нась три редуга: Волынсвій, Селенгинсвій и Камчатсвій. Когда поспінили наши резервы изъ города, редуты были возвращены, Волынсвій и Селенгинсвій-генераломъ Хрулевымъ, а Камчатскій-лично адмираломъ Нахимовымъ, который, по незнанію сухопутнаго дёла, здёсь едва не попался въ плвиъ, но былъ вирученъ и вынесенъ на рувахъ матросами. Въ то время, какъ Нахимовъ и Хрулевъ на Карниловомъ бастіон'в хвалились другъ-другу (они — бывшіе друзья) о своемъ успъхъ, имъ дали знать, что непріятели опять бросидись на редуты, воторые и на этотъ разъ остались за нами. Но каково бы ни было внечатление непріятелей, наше собственное весьма тягостно. Въ одинъ голосъ всъ говорять, что одна надежда на Бога. Осуждая теперешнихъ началовождей, съ сожалвніемъ стали вспоминать о внязв Меншивовъ, у вотораго дъла шли сравнительно лучше. Дъйствительно, у насъ бываютъ факты, воторые весьма стоютъ воминссіи Ребуна. Наприм'връ, въ последнемъ деле: въ городе не врежде узнали объ угрожавшей опасности, когда сами подвергшіеся опасности дали знать о томъ: быотъ тревогу, и долго-долго на звувъ барабановъ нътъ собирающихся; наконецъ собрадись баталіоны и блуждають по улицамъ, спрашивая у подходящихъ, вуда именно требуется подврепленіе; солдаты авляются на мъсто съ пустыми сумами и должны были снимать сумы съ убитыхъ и раненыхъ, на съверныхъ батареяхъ, в орыми преимущественно могли наносить вредъ непріятелю; н оказывается вдругъ снарядовъ во время самаго действія б бардированія города, и при томъ днемъ, вогда всё бодрс ують. Бомбардировка, прекратившаяся на четыре часа по с чаю уборки тёль, затёмь немедля возобновилась и только

30 мая утромъ затихла. Флоту почти нѣтъ мѣста теперь. Онъ расположенъ у бона, между Николаевской и Михайловской батаренми. Госпиталь и сестеръ имѣютъ перевести въ Дуванку. Въ Севастополѣ останется только перевязочний пунктъ и тотъ на Сѣверной. Кто можетъ, убирается изъ города: дилижансы вдругъ возвысились отъ восьми рублей выше двадцати рублей только до Симферополя. Митрополитъ вчера имѣлъ отправиться туда же. Въ послѣднюю бомбардировку уже не было мѣста охраняющаго, а хранилъ видимо одинъ Богъ, на котораго и теперь вся надежда. Въ моей квартирѣ или церковномъ домѣ не уцѣлѣло ни одного овна отъ бомбъ, которыя только въ самый домъ и церковь не попадаль. Цѣнныя вещи, какъ своей церкви, такъ и кладбищной и Херсонесской, укладываю въ ящики, чтобы отправить въ Смиферополь" 52).

Въ донесеніи государю внязь Горчавовь называль положеніе свое отчаяннымъ. "Теперь я думаю", -писалъ онъ, добъ одномъ только: какъ оставить Севастополь, не понеся непомернаго, можеть быть, более двадцати тысячь урона. О ворабляхъ и артиллеріи и помышлять нечего. Ужасно подумать". Еще большимъ уныніемъ проникнуты донесенія внязя Горчавова военному министру. Въ нихъ, какъ и въ письмахъ въ императору, постоянно "звучить одинъ припъвъ: положеніе безвыходно, но отнюдь не по винъ главнокомандующаго"; но императоръ Александръ II и не думалъ укорять или порицать несчастливаго вождя. Напротивъ, онъ все стараніе приложиль въ тому, чтобы ободрить его, утвшить, возбудить въ немъ упавшій духъ и надежду на успёхъ. "На счеть отвътственности вашей передъ Россіей", - писаль онъ ему, -- "если суждено Севастополю пасть -- совъсть ваша можеть быть спокойна; вы наслёдовали дёла не въ блест щемъ положеніи, сдёлали съ вашей стороны для поправлег я ошибовъ все, что было въ человеческой возможности; войс в подъ вашимъ начальствомъ поврыли себя новою славою, бе примърною въ военной Исторіи, чего же больше"?

Но темъ не мене государь не допускаль мысли объ оставлении Севастополя. Къ тому же, 6 июня 1855 года, Севастопольский гарнизонъ отбилъ повсеместно штурмъ, поведенный союзниками после двухдневнаго усиленнаго бомбардирования на Корабельную сторону. Блистательный этотъ подвигъ возбудилъ снова въ защитникахъ Севастополя надежду на успехъ. Воспрянулъ духомъ и внязь Горчаковъ.

Въсть о побъдъ тъмъ болъе обрадовала государя, что незадолго до того онъ, уступая настояніямъ внязя Горчавова, послаль ему разръшеніе въ крайнемъ случать сдать Севастополь союзникамъ. Теперь же государь писалъ внязю Горчавову: "Объ оставленіи Севастополя, надъюсь, съ Божіей помощью, что ръчи не будеть больше" 53).

Но радость была непродолжительна, и непріятель снова возобновиль свой убійственный огонь по многострадальному граду, продолжавшійся съ особенною силою съ 24 іюня по первыя числа іюля 1855 года <sup>54</sup>).

## XIII.

Въ эту тяжкую годину окровавленный и опаленный Севастополь былъ озаренъ посъщениемъ архиепископа Херсонскаго и Таврическаго Иннокентия.

25 іюня 1855 года, высокопреосвященный Инновентій веожиданно прибыль утромъ на С'яверную сторону Севастополя.

Сохранилось современное свидётельство объ этомъ достопамятномъ посёщении святителя.

Неизвъстный намъ почтенный авторъ повъствуетъ: "Я встрътилъ его въ Куринской балкъ, идя къ раненымъ въ в 4. Мнъ указали, что въ каретъ, которая стоитъ, пріъхалъ кіерей; я пошелъ и увидалъ въ ней Иннокентія. Послъ чти пяти лътъ, онъ мнъ показался очень постарълымъ. В съ нимъ встрътились, какъ старые знакомые. Я подочъ къ нему во время; лица, которыя должны его встрътить

и принять, по крайней мёрё, позаботиться о ночлеге, -- туть не случилось, и конечно, онъ быль доволенъ моник - услугами, хотя я для него совершенно постороннее лицо. Пальба въ это время была несильна Oak вамътилъ, что предполагалъ гораздо болъе, нежели тъмъ болъе, что встрътившіяся ему лица были совершеню спокойны, хотя это мёсто было небезопасно. Я замётиль ему, что въ Севастополе нивто не въ безопасности, а между темъ. викто о ней и не подумаеть, и не только здёсь видите спокойствіе на лицахъ, но и тамъ, гдв теперь убиваютъ, на бастіонахъ, в тамъ матросы играютъ въ карты, и сказываютъ сказки, иначе можеть быть упадокъ духа, а это всего гибельнъе..... Мы направились въ Съверное укръпленіе, гдъ святитель долженъ быль остановиться. Когда поднялись на гору, то онъ привазаль остановиться вареть, и началь подробно разспращивать о всявомъ бастіонъ (съ этого мъста видна вся линія, огонь и непріятельскія батарен, траншен и лагерь). Прежде всего бросились въ глаза редуты: Камчатскій, Волынскій и Седенгинскій, которыми уже владёль непріятель. Въ это время Малаховцы съ Камчатскаго завели живую перестрёлку. Осматривая всю линію, опоясывавшую южный Севастополь и гладя на непріятельскую позицію, онъ началь ділать свои замізчанія стратегическія, но, конечно, по старой тавтик Суворовской, когда довъряли штыку болъе пули и стуцера!-- При стуцерахъ это правило сошло на второй планъ, если еще не далье. Впрочемъ, точно такія же понятія имъли до Севастополя и всв наши полвоводцы, лучшіе герои прежнихъ временъ. Въ Сфверномъ украплении онъ остановился въ пустой солдатской палатев и сейчась же нашлись знавомые ему: туть встрётился съ нимъ генераль Тетеревниковъ, завязался разговоръ самой близвій о положеніи настоящихъ лівт Иннокентій говориль, что прівхаль посмотреть Севастопо и пройти по траншенмъ, но генералъ ему не совътовалъ, спасибо ему. Върно то же самое мивніе имъли, и удержа: неумъстное самоотвержение главновомандующий внязь Горчо

вовъ и графъ Сакенъ, и весьма благоразумно. Каждый изъ знавшихъ Инновентія знастъ, что онъ не боялся смерти и готовъ быль всегда жертвовать собою. Но его могли ранить и болве. Онъ пошелъ бы не одинъ по бастіонамъ. время собраніе нізскольких лиць въ одномъ мізсті привлевло обы все внимание непріятеля, и сыпались бы градомъ снаряды туда; а на бастіонахъ и въ траншеяхъ не только нелья было сказать, что-нибудь командъ, но даже въ нъкоторыхъ мъстахъ мы отправляли и Богослужение шопотомъ, чтобъ не слышно было непріятелю. И даже до возможной степени сокращали-молитвословія, водосвятія и проч... Какую бы пользу принесло присутствіе Инновентія въ траншеяхъ? Какое бы дъйствіе произвела рана его на тъхъ, кои върою жили, побъждали и умирали. За симъ я перевозилъ Инновентія съ Сіверной на Южную, на катері съ парохода Эмборусз. Онъ вздиль въ графу Сакену. Ему уже сказано было, что по рейду палять изъ мортирной батареи, поставленной въ развалинахъ Херсониса; сказали уже, что нъсколько часовъ раньше упала бомба на корабль Париже. Съ благословеніемъ, но безъ страха, взошелъ Инновентій на катеръ, благословиль гребцовъ. Я спросиль: благословите отваливать? Съ Богомъ. Ребята ударили въ весла, я сказалъ: навались (морсвое техническое слово, значитъ: сильней). Окинувъ взоромъ рейдъ и городъ, Иннокентій спросиль: а гдв Париже?... Я ему разсказалъ имена судовъ, около которыхъ мы шли. Мы были уже на серединъ бухты, какъ летитъ бомба изъ Херсониса. Я пристально гляжу на архіерея: мив хочется видеть, какъ на него подействуеть, и грешенъ, признаюсь, мотель, чтобъ бомба упала поближе — она упала у насъ за кормою, и онъ такъ быль твердъ, что трудно было уловить и рем'вну въ его лиц'в. Я сказалъ: навались; ребята навалил зь, и вотъ идетъ другая, и упала впереди насъ, дъйствіе

"Увавшія двѣ бомбы нисколько не помѣшали нашему ка-<sup>1</sup> 'у, и мы благополучно пристали къ Графской пристани (она же Екатерининская). Когда мы вышли изъ ватера, Инновентій замітиль, что туть мало поврежденій, и вірно сюда мало палять? Я проводиль его до Ниволаевской батареи, гдів ввартироваль графъ Савень, а самъ отправился на свое подворье. У Савена онъ пробыль недолго, и вогда возвращался, то графская пристань была уже разрушена.

"Обратно владыво переправился безъ всякихъ привлюченій и въ этотъ же день успёлъ еще съёздить въ главновомандующему князю Горчакову, на Инкерманскія высоты".

"На другой день, въ субботу, владыво служилъ объдню въ Съверномъ укръпленіи, въ походной церкви. При богослуженіи присутствоваль и внязь Горчавовь 55). Къ молящимся высокопреосвященный обратился съ Словомъ, въ которомъ, между прочимъ свазалъ: По всему лицу земли Русской нътъ ни одного сына Отечества, воторый бы въ настоящее время не привиталъ постоянно мыслію своею съ вами, мужественные защитники Севастополя, который не скорбълъ бы вашими скорбями, не бользноваль вашими ранами, равно вакъ не радовался бы о вашихъ успъхахъ, не хвалился вашею твердостію и мужествомъ. Темъ паче мнв, какъ духовному пастырю страны сей, хотя и недостойному, невозможно не присутствовать всегда съ вами духомъ, молитвою и не раздълять отъ души всего, что происходить вами — и радостнаго и печальнаго. Посему-то въ прошедшемъ году, не смотря на то, что городъ вашъ быль твмъ, непосредственно предъ мною первой въсти о вторжени въ вамъ враговъ-немедленно поспѣшилъ сюда, дабы раздѣлить съ вами самые первые дни опасности; и если, при всёхъ усиліяхъ, не успель достигнуть тогда до васъ, то потому, что всв пути въ вамъ были уже пресъчены врагами. Видя сіе, я, подобно птицъ, кружащейся вокругъ занятаго къмъ-либо гнъзда (, долго странствоваль по разнымь мъстамь вокругь ваше! города; и не прежде оставилъ здёшній полуостровъ, как совершенно увърившись, что самая главная опасность дл [

. . . Наконецъ, давнее желаніе наше исполнилось! Благодареніе Богу, мы теперь среди васъ: видимъ ваше лице, слышимъ вашъ голосъ, можемъ оснать васъ руками! Въ семъ случать, прежде всякаго слова, мы желали бы братски обнять встать васъ и облобызать каждаго ттыть святымъ лобзаніемъ, которое апостолъ Павелъ препосылалъ сущимъ въ отдаленіи, возлюбленнымъ ученикамъ и братіямъ своимъ о Христъ" 58).

"Послѣ обѣдни", — свидѣтельствуетъ очевидецъ, — "я въ послѣдній разъ принялъ благословеніе святителя. Выходя изъ церкви, въ сопровожденіи главнокомандующаго, онъ благословлялъ солдатъ, тѣснившихся принять благословеніе. На ходу съ нами разговаривалъ и давалъ просфоры" <sup>57</sup>).

# XIV.

На другой день, 26-го іюня 1855 года, архіепископъ Инновентій священнодъйствоваль въ Михайловскомъ соборъ и произнесъ слово: "Не смотря на эти неумолвающіе удары громовые, мы паки съ радостію исходимъ предъ васъ, братія, для второго и последняго собеседованія съ вами... Ибо, долго ли намъ быть у васъ? По самому образу настоящей жизни и роду занятій вашихъ здёсь, мы должны оставить васъ, дабы дать вамъ болъе досуга и удобности въ великому двлу вашему. А между твмъ, можно ли было вчера, за одинъ разъ, высказать все, что было у насъ на душъ?.. Послъ стольнихъ опасностей, вами перенесенныхъ, и посреди стольихъ новыхъ опасностей, вамъ непрестанно угрожающихъ, н-по необходимости-кажетесь намъ такими людьми, кои же вавъ бы не принадлежатъ нашему міру, и съ коими, о тому самому, нельзя довольно наговориться. Но, о чемъ есъдовать? Найдите, если угодно, для сего предметь вы

сами; только не требуйте, братія мон, чтобы мы начали учить васъ и наставлять чему-либо. Ахъ, теперь, какъ сами видите, время уже не учить и учиться, а творить изученное и дъйствовать, время — молиться и, если нужно, умирать, какъ подобаетъ христіанину и истинному сыну Отечества! Если бы впрочемъ для кого-либо потребно было вразумленіе, то мы віруемъ, что нашъ Наставнивъ теперь и Учитель-самъ Духъ Святый, Который никогда не оставляеть истинно върующихъ безъ необходимыхъ для нихъ тайныхъ озареній въ ихъ сердць, тымъ паче не можеть оставить безъ сего васъ, кои за Въру и Отечество полагаете свои души. Внимайте сему Божественному Наставнику, ныев глаголющему въ нашей совъсти; исполняйте върно внушаемое Имъ;-и вы, какъ увъряетъ возлюбленный ученикъ Христовъ, не потребуете, да кто учить вы (1, Іоан. ІІ, 27). Что касается до насъ, коимъ выпалъ редкій жребій — быть свидетелями вашего безпримърнаго положенія, и коимъ, по всей въроятности, не представится подобнаго, крайне поучительнаго случая въ другой разъ, то мы погръщили бы не только противъ самихъ себя, но и противъ всвхъ будущихъ слушателей нашихъ, если бы не постарались понять и изучить твердо всю вашу, такъ великую и такъ громогласную, проповъдь Севастопольскую. Да, братія мон, все, происходящее у васъ здёсь, я называю не иначе, какъ проповодію всемірною, которая произносится только на земль, а слагается не на земль, а на небы! Ибо, кто изъ самыхъ первыхъ и дъятельныхъ виновниковъ и распорядителей настоящей брани можетъ сказать, что происходящее здёсь совершается не по другимъ причинамъ, а по его волъ, и окончится, когда и вакъ ему угодно? Нътъ, къ вамъ-сюда простираетъ теперь взоры вся вселенная; отсюда ожидають решенія своея судьбы целые царства и народы; но нивто не въдаетъ и не можетъ сказать, что выйдеть наконець изъ этихъ молній и громовъ, коими, какъ нѣкогда Синай (Исх. XIX, 18), окруженъ столько времени нашъ городъ. Въ качествъ земныхъ посредниковъ при семъ великомъ дёлё явятся, безъ сомнёнія, и, можеть быть, не оденъ Монсей и Авронъ, но самыя скрижали новаго политическаго завъта сойдуть съ неба, написанныя перстомъ Божіниъ (Ис. XXXI, 18). За симъ, братія моя, предаемъ васъ н судьбу вашу въ руцв Господа и всемогущей благодати Его. О, да будеть и преизбудеть она на важдомъ изъ васъ! Съ радостію поспъшнить на свиданіе съ вами, коль своро отвроется въ тому хотя малая удобность. Если же суждено свыше-не срътаться намъ болье въ этой земной юдоли, то молимъ Господа о единомъ, -- да будемъ сподоблены взаимнаго свиданія тамъ, гдё нёть более ни печали, ни воздыханій, и гдъ срътившіеся никогда уже не разлучаются. Въ заключеніе, витесто взаимнаго прощальнаго слова, повторимъ слова св. Навла: Аще живемь, Господеви живемь: аще же умираемь, Господеви умираемъ. Аще убо живемъ, аще умираемъ Господни есмы (Римл. XIV, 8), Аминь" 58).

"Въ 8-мъ часу утра", — свидътельствуетъ очевидецъ, противъ Адмиралтейства я увидёль выстроенныя команды. Люди эти были взяты со всёхъ батарей съ боевой линіи, по нъскольку человъкъ, большей частью съ Георгіемъ, и всъхъ вёдомствъ, туть были: матросы, армейцы, инженеры и другіе, они были взяты съ своихъ мёсть, чтобъ быть при службё архіерейской, и послі передать своимъ товарищамъ видінное н слышанное. Посрединъ этого варе стоялъ столъ, убранный для освященія воды и аналогій. Я подходиль уже въ собору, и по времени думаль, что еще не началась служба; смотрю; вавъ уже выходить изъ церкви архіерей и со служащими, всв внесли иконы, въ сопровождении генералитета. Туть были: главновомандующій внязь Горчавовь, графъ Савенъ, начальникъ штаба Коцебу, дежурный генералъ Ушаковъ, Нахимовъ . другіе. Подошли въ столу, и началось молебствіе съ водожвященіемъ, послѣ чего архіерей окропилъ святой водой и гачалъ давать ивоны защитникамъ Севастополя: князю Горчакову, Копебу, графу Сакену, Нахимову и другимъ; иконы были изъ разныхъ мъстъ, присланныя въ нему: Знаменія Пресвятыя Богородицы изъ Новгорода, Святителя Митрофана изъ Воронежа, Святителя Няколая и другія. При врученіи иконы говориль по нескольку словь, при чемь объясняль сочувствіе всёхъ сыновъ Россіи въ Севастополю, въ знавъ чего изо всъхъ вонцовъ изъ Россіи присланы поборниви, заступниви ихъ странъ, святые предстатели, Святители Николай и Митрофанъ. Я могъ только разслышать, когда онъ вручалъ икону Знаменія Пресвятый Богородицы, туть сказаль, что "это та икона, предъ которою долженъ былъ отступить самъ Андрей Боголюбскій". Все это продолжалось недолго; какъ во время служенія об'єдни, такъ и теперь пальба не прекращалась и нъсколько бомбъ разръшились около собора, не смотря на то, что было еще рано; а чёмъ далёе, тёмъ болёе усиливалась, върно поэтому такъ рано все это происходило. До 9-ти часовъ утра все кончилось, и люди возвратились къ своимъ мъстамъ. Опять замъчу то же, что еслибъ было позднъе, то непріятель могь бы замітить на одномь місті большое собраніе людей, и направиль бы туда болье орудій; и очень могло быть, что не даль бы кончить священнослужение".

Послѣ богослуженія высовопреосвященный Инновентій отправился привѣтствовать Брянскій егерскій полкъ съ его шефомъ. Полкъ этотъ за отбитіе штурма 6-го іюня былъ переименованъ въ полкъ генералъ-адъютанта князя Горча-кова, о чемъ только-что полученъ высочайшій приказъ" 59).

Другой очевидецъ этого событія, Ершовъ, въ своихъ Севастопольскихъ Воспоминаніяхъ пишетъ: "Не передать словами всей торжественности иныхъ дней, напримъръ, 26 іюня, когда преосвященный Инновентій совершалъ литургію въ Михайловскомъ соборъ и благословлялъ войска при торжественномъ пъніи Спаси, Господи, люди Твоя"!

"Да благословитъ Господь", — писалъ протојерей Лебединцевъ высовопреосвященному Инновентію, — "и въ обратномъ пути входы и исходы ваши. Сколько посъщеніе ваше для всъхъ въ Севастополъ было нечаянно, и потому еще болъе радостно, столько нечаянно для меня совершилось отшествіе ваше и потому было прискорбно. Я даже не успълъ принять вашего благословенія при отбытіи вашемъ изъ Севастополя . . . . . . Не по своей волъ, а по вашей, вседа для меня священной, я очутился въ Севастополъ, гдъ застигли меня обстоятельства, которыя выше моихъ силъ" 60).

По возвращении изъ Севастополя, высовопреосвященный Инновентій произнесъ слово въ Одесской Успенской единовърческой церкви, въ которомъ, между прочимъ, сказано: "Послъ невраткой разлуки, мы опять теперь съ вами! Между твиъ, давнее желаніе наше, благодареніе Богу, исполнилось: ны посътили нашъ многострадальный Севастополь; видёли городъ, исполненный героевъ и мучениковъ; смотръли вблизи на купину, горящую и несгорающую; слышали громы, неуступающіе звукомъ своимъ, можеть быть, Сунайскимъ, но гораздо губительнъе ихъ; ибо эти громы, не какъ Божіи, поражають безъ разбору всёхъ и каждаго. Боже мой, что это за необывновенное и ужасное положение!.. Это не городъ, а пространная пещь Вавилонская, разженная не седмерицею, а семьдесять врать, въ коей находятся не три отрока, а цёлая многочисленная рать наша. Представьте дванадесять нынашнихъ поприщъ земли, въ вида звазднаго полукруга, простертыхъ отъ одного до другого врая залива морскаго; ообразите, что это протяжение земли, въ поприще шириною, далось огнедышущимъ, такъ что день и нощь извергаетъ въ себя огнь, жупель и смерть. И подъ этимъ огнедышуниъ вънцемъ нашъ многострадальный Севастополь!.. И таюе мученическое положение сего города продолжается не

дни и недели, а уже едва не целый годъ! Подлинно, если есть скорбь велія, о коей можно сказать, яковаже не была от начала міра досель (Мате., XXIV, 21), то это скорбь н теснота Севастопольскія! О! если бы и въ семъ случае сбились оныя утвинтельныя слова Спасителя: яко избранных ради прекратятся дніе оны (Мато. XIV, 22.). И ужель таковыхъ на пространств' святой земли Русской? По столь необычайной тесноте и озлобленію, продолжающимся при томъ столь долгое время, естественно, братія мои, что мы ожидали увидёть въ защитникахъ осаждаемаго города хотя мужество, но дошедшее до крайности и истощенія, предполагали найти хотя пламенное желаніе продолжать стоять противу враговъ, но безъ твердой надежди отстоять защищаемое. И что же насъ встретило тамъ? Терпвніе — безъ вонца, мужество — безъ всявихъ предвловъ в условій, самоотверженіе всецілое, упованіе полное и непоколебимое. Да, братія мои, благодареніе Богу, тамъ есть военачальники, неуступающіе духомъ древнимъ великимъ поборникамъ Земли Русской, — такіе военачальники, кои способны и достойны были бы предводить не человъческими бранями, а и Тосподними!.. (Апок. IX, 1). Тамъ есть простые воины, кои ум'вють д'виствовать не однимъ сружісив вещественнымъ, а и духовнымъ, то-есть, върою и молитвою. Тамъ нашли мы такое презрвніе смерти, такую любовь въ Отечеству, такую преданность въ волю Божію, что, витесто того, чтобы поучать чему-либо слушавшихъ насъ, мы сами учились у нихъ великой наукв жить и умирать за Ввру и Отечество. Трогательнее всего было посещение техъ храминъ, въ коихъ возлежать многочисленные сонмы уязвленныхъ на брани воиновъ нашихъ. Грустно было смотръть на это множество жертвъ вражды человъческой, на этотъ большею частью цвътъ воинства, пожатый и обезображенный огнемъ и мечемъ!.. Но, какъ отрадно было вмёстё съ темъ видеть и заметить, что эти герои переносять свои страданія съ безпримірнымъ теривніемъ и благодушіемъ, что на лицахъ ихъ выражается

не сворбь и ропотъ, а довольство собою и самоусповоеніе: важдый самымъ взоромъ своимъ, кажется, говоритъ намъ: я исполниль долгь свой! Отечество должно быть довольно мною! Когда я возвъщаль имъ, что Севастополь нашъ стоить и, Богъ дасть, устоить; что вровь ихъ посему пролита не напрасно, ибо гордость враговъ уничтожена; что по всёмъ враямъ Россін хвалять и прославляють ихъ деянія и удивзаются ихъ мужеству; что благочестивъйшій государь готовить имъ награды и успокоеніе; что святая церковь молится за нихъ-живыхъ и умершихъ, и благословляетъ ихъ труды и подвиги:--о, вакъ свътлъли тогда ихъ взоры, какъ воспламенялось байдное лице, какъ порывались они выразить, имъ свойственнымъ язывомъ, чувство преданности царю и Отечеству! Среди тысящей страдающихъ отъ недуга не было ни единаго, который пожальль бы о своей рукь или ногь, воихъ лишился; но сволько такихъ, кои отъ всей души сожалели о томъ, что имъ нельзя снова разить враговъ!.... И отъ врачующихъ не разъ имель утешение слышать я, что, не смотря на ихъ внушенія воставшимъ отъ недуга-идти на отдыхъ и покой, или даже возвратиться на время въ роднымъ, -- выздоравливающіе просили, какъ милости, немедленно возвратить ихъ подъ ствим Севастополя, для его за-MHTM " 61).

# XVI.

Всявдъ за отбытіемъ архіенископа Херсонскаго и Таврическаго изъ Севастополя, "Черноморскій флотъ",—свидётельствуеть князь В. И. Васильчиковъ,— "понесъ новую жестокую потерю. 28 числа іюня, Нахимовъ былъ пораженъ пулею вътову. Не смотря на тяжкую рану, онъ остался живъ, но приходилъ боле въ сознаніе. Черезъ два дня онъ умеръ е подлежить сомненію, что Павелъ Степановичъ пережить аденія Севастополя не желалъ. Оставшись одинъ изъ числа такъ сподвижниковъ прежнихъ доблестей флота, онъ искалъ

смерти и въ последнее время сталъ более чемъ вогда-либо выставлять себя на банкетахъ, привлекая вниманіе Французскихъ и Англійскихъ стрелковъ многочисленною своею свитою и блескомъ эполетъ, которыхъ онъ во всю осаду не снемалъ, точно такъ, какъ Корниловъ и Истоминъ. Онъ былъ пораженъ Французскою пулею въ то время, какъ взойдя на сторожевую караулку 4-го бастіона, онъ въ подзорную трубу разсматривалъ Французскія работы и долго не трогался съ мёста, какъ бы ожидая того роковаго свинца, который долженъ былъ положить конецъ его доблестной жизни" 62).

"Адмирала Нахимова",—писалъ протоіерей Лебединцевъ, 12 іюля 1855 года, изъ Севастополя,— похоронили также въ будущемъ храмѣ Владимірскомъ, со всею честію чину его подобающею. На непріятельскомъ флотѣ приспущены были флаги". 63).

7-го іюля 1855 года, О. С. Авсавова писала Погодину: "Мы опять встревожены бользнію Оленьви—что туть дылать? Но это не мышаеть сильно грустить о раны Нахимова и о томь, что Горчавовь выставиль Коцебу первымь генераломь".

Память Нахимова почтиль и Погодинъ. Написавши о вончинъ его статью, Погодинъ еще до печати, счелъ долгомъ отправить ее на благоусмотръне великаго князя Константина Николаевича, отъ котораго немедленно же, изъ Стръльны, отъ 24 іюля 1855 года, получилъ слъдующій отвътъ: "Возвращая вашему превосходительству статью вашу о Нахимовъ, я полагаю болъе удобнымъ неотлагательно напечатать оную въ газетахъ, не ожидая Морскаго Сборника, въ которомъ она потеряетъ достоинство современности. Нъкоторыя замъчанія сдъланы мною на поляхъ" 64).

Замѣчанія великаго внязя Константина, продиктованныя А. В. Головнину, мы приведемъ въ примѣчаніяхъ въ статьў Погодина.

Погодинъ писалъ: *Нахимовъ получилъ тяжелую рану! Нахимовъ скончался!* Боже мой, какое несчастіе! Эти роковыя слова не сходили съ устъ у Московскихъ жителей въ продол-

женіи трехъ посліднихъ дней. Везді только и быль разговорь что о Нахимові. Глубован, сердечная горесть слышалась въ безпрерывныхъ сітованіяхъ. Старые и молодые, военные и невоенные, мужчины и женщины, показывали одинаковое участіе.

"Да, въ воротвое время Нахимовъ пріобрѣлъ себѣ общее расположеніе и сдѣлался народнымъ любимцемъ.

"Какъ же это случилось? Чему обяванъ онъ былъ такимъ ръдкимъ у насъ счастіемъ, такою завидною извъстностью?

"Синопской побъдъ, которой громъ раздался и утъшилъ Русскія сердца именно въ то время, когда онъ особенно смущались несчастіями нашихъ внъшнихъ отношеній; Синопской побъдъ сначала, и потомъ—пяти-шести словамъ, сказаннымъ имъ въ разныхъ случаяхъ и разнесшимся съ быстротою молніи по всей Россіи.

"Михаил Петрович Лазаревз—вот кто сдплал все-сь! Разбить Турокз—что за важность, а еслиб другихь-то-сь! Ахг, какг обуты и одъты Турецкіе матросы, ваша свптлюсть! \*). Береште Тотлебена: его зампнить не къмг, а я что-съ! Хрулева-съ должны мы благодарить за свои аренды-съ!

"Воть эти слова, въ которыхъ сказывалась вся душа, которыми обрисовывался весь человъкъ, — вотъ эти слова, которыхъ придумать и сочинить не придумаешь и не сочинишь, возбудили общее сочувствие къ Нахимову, въ оправдание прекрасной Русской пословицы: сердце сердцу въсть подаеть. Не видавъ въ глаза Нахимова, настоящие Русские люди вообразили и оцёнили его скоро и върно; по какому-то безотчетному чутью, они поняли, увидъли, отгадали, что это человъкъ простой и добрый, посвятивший себя службъ, преданий своему дълу безъ заднихъ мыслей \*\*) и дальнихъ видовъ, заботающий безъ хвастовства, способный на всякия пожертво-

<sup>\*)</sup> Это не ясно.

<sup>\*\*)</sup> Галлипизмъ.

ванія, готовый всегда пролить кровь за честь своего флага и ноложить животь за любезный свой Севастополь, идъ онг почти родился, воспитывался, служилг и прославился \*).

"Воть вакое вдругь составилось понятіе въ Россіи о Нахимовъ, и всякими новыми свъдъніями, отъ пріъзжихъ изъ Крыма и чрезъ письма, подтверждались первые предположенія и слухи. Всъ говорили и писали, что матросы считають и называють Нахимова своимъ роднымъ отцемъ, любять его какъ родного отца, и готовы по нервому слову буквально лъзть съ нимъ въ огонь и воду. Ребята, вонъ—ъдетъ нашъ отецъ,—говорили они, завидя издали его адмиральскія эполеты, которыхъ онъ не снималь никогда, хотя онъ и служили цълью зоркому непріятелю.

"Нахимовъ, самъ солдатъ по преимуществу, понималь преврасную, могучую натуру Русскаго солдата, которую напрасно западные враги и ихъ слёпые послёдователи обвиняють въ машинальности. Нахимовъ находилъ въ ней ту чувствительную струну, которую лишь тольво умёй привеста въ сотрясеніе, и потомъ дёлай что хочешь. Опъ постигаль это великое искусство одушевлять бранные полки и составлять съ ними одно, или эту Суворовскую науку поблождать, которая поднимается иногда надъ всёми высовими соображеніями тактики и мудреными предначертаніями стратегім, которая оставляеть далеко за собою всё ухищренія политики и козпи дипломаціи, которая не спрашиваеть никогда о числё враговъ, противъ нея вооружившихся, смотрить смёло, не мигая, въ жерло пушекъ, на нее направленныхъ, и не нонямаеть только никакихъ невозможностей.

"Достоинъ великаго уваженія умъ, почетное мѣсто наукѣ, необходима вещественная сила, но выше всего на свѣтѣ, къкъ на войнѣ, такъ и въ мирѣ, сильнѣе всякихъ пушекъ, штукеровъ и мортиръ—это духъ.

<sup>\*)</sup> Нахимовъ родился не въ Севастополѣ, воспитывался въ Морскои Корпусѣ. Возмужалъ и полное морское образованіе получилъ въ Балтії скомъ флотѣ, гдѣ командовалъ фрегатомъ Паллада.

"Что такое духь? Опредвлять его я тенерь не стану, а укажу только на его двиствія и чудеса. Духомъ взяль Суворовъ неприступный Измаилъ; духомъ Румянновъ разбилъ вейско въ десять разъ сильнъйшее подъ Кагуломъ; духомъ остановили Остерманъ и Ермоловъ Нанолеоновы полчища подъ Кульмомъ; духомъ создалъ Лазаревъ эту нравственную армаду въ Черноморскомъ флотъ и Севастопольской кръпости, которая представляетъ такое пособіе нашимъ крабрымъ сухопутнымъ войскамъ, и противъ которой тщетно усиливается, впродолженіи цълаго года, вся почти Еврона съ адскими изобрътеніями своихъ Пексановъ, Ланкастеровъ и Минье.

"Съ Нахимовымъ, воспитанникомъ и наслъдникомъ Лазарева, мы были спокойнъе и за самый Севастополь, — при
всей благодарной довъренности къ его сподвижникамъ, —
им были увърены, что онъ скоръе погребется подъ его дымящимися развалинами, со всъмъ върнымъ своимъ гарнизономъ, —
чъмъ уступитъ врагамъ, — и вдругъ услышать, послъ радостнаго, блестящаго отраженія, что онъ налъ случайно, нри
обменовенномъ ежедневномъ осмотръ, какъ будто даромъ, о,
это горько, это тяжело!

"Память тебъ въчная, достойный Руссвій человъвъ, цамять тебъ въчная вмъстъ со всъми унавшими, надающими, и, увы, еще упадущими на завътныхъ высотахъ Севастополя!

"Честь вамъ, и слава, и горячая благодарность, всёмъ священнодъйствующимъ, всёмъ жертвоприносящимся, по въщему царскому слову, за святое и великое дёло: за вёру, отечество и братьевъ!

"Подъ Севастополемъ, во время оно, равноапостольный нашъ внязь Владимиръ принялъ святое врещеніе водою. Подъ Севастополемъ врещается теперь вся Россія огнемъ и вровію. Севастополь святьеть въ нашихъ глазахъ со всякой минутою, возвышаетъ народный духъ, проявляетъ сокровеныя нашп силы, искупаетъ грехи, привлекаетъ благословеніе Божіе... Севастополь приросъ теперь въ сердцу всявато Русскаго человъка, — и не оторвать его нашимъ вра-

гамъ, хоть бы они явились въ новыхъ тысячахъ и тьмахъ, и взяли его десять разъ.

"Безпримърная оборона Севастополя останется въчнимъ украшеніемъ Русскихъ лътописей; имена его защитниковъ, этихъ земныхъ ангеловъ хранителей Отечества, будутъ поминаться нынъ, присно и во въки въковъ, вмъстъ съ именамя воителей Куликова поля, Полтавы, Бородина, и между ними всегда будетъ провозглащаться громко имя добраго, простаго и храбраго Нахимова" 65)!

"Записку вашу", —писалъ Погодину, изъ села Песочнаго, отъ 5 августа 1855 года, А. И. Кошелевъ, — "и при ней славную статью о Нахимовъ я получилъ, почтеннъйшій Михаилъ Петровичъ. Ваша статья — чудная. Я прочелъ ее сперва для себя, потомъ женъ, потомъ гостямъ, и всявій разъ съ новымъ удовольствіемъ. Да, сударь, духъ чудеса творить, а вы духъ —то и хотъли удушить. Спасибо, отъ души спасибо за эту превосходную статейву. Знаете, я былъ боленъ, когда получилъ вашу статью; получилъ ее вечеромъ и въ тотъ же вечеръ прочелъ ее три раза. Она на меня такъ подъйствовала, что я всю ночь ее прочиталъ во снъ, а потому провелъ ночь врайне безпокойную".

По поводу этой статьи Н. В. Бергъ сообщилъ Погодину слъдующее письмо въ нему (т.-е. Бергу) вапитана перваго ранга Бутакова, слъдующаго содержанія: "Вчера, любезный Николай Васильевичъ, привезли мнъ корректурный листовъ превосходной статьи г. Погодина объ Нахимовъ. Она очаровательно-Русская, но есть одно мъсто, которое, если не поздно, всякій морякъ попросилъ бы измънить: моряки всъхъ націй всегда считали браннымъ себъ словомъ названіе солдата, в именно Нахимовъ больше всякаго другого: Да, онг солдата-сг! что это за матросз-сг! Да не покажется это мелочностью съ моей стороны! Я очень хорошо понимаю, что г. Погодинъ уптребиль это слово въ широкомъ смыслъ, но съ именемъ Нахимова оно такъ не сходится, что въроятно не мнъ одногу покажется, что его лучше бы замънить хоть словомъ воимъ в

Въ то же время Погодинъ дѣлаетъ оригинальное порученіе Н. В. Бергу, пребывавшему тогда въ Севастополѣ, собирать тамъ анекдоты и всякія мелочи о Нахимовѣ и присылать ихъ въ нему, въ Москву. На это Бергъ отвѣчалъ:

"За статейву о Нахимовъ душевно благодаренъ... Она весьма по сердцу здъшнимъ воинамъ. Посылаю вамъ письмо объ ней Бутакова... Не мъщаетъ напечатать экземпляровъ сто отдъльныхъ и прислать сюда для раздачи по бастіонамъ и кораблямъ. Вы говорите, чтобы я собиралъ о Нахимовъ анекдоты, мелочи, и скоръе, чтобы напечатать въ статейкъ. Вы опять какъ будто не помните, что мы осаждены, и мъряете Севастополь Московскимъ аршиномъ, забывая, что здъсь земля дрожитъ у насъ подъ ногами... До разсказыванья ли анекдотовъ" 67)...

Важное дополнение въ статъв о Нахимовв, Погодинъ получиль и отъ Петра Алексвенича Васильчикова, который 19 сентября 1855 года, писаль ему: "Я быль у вась вчера по-утру н не засталь вась дома, и такъ какъ я завтра собираюсь въ Петербургъ, мев приходится письменно изложить то, о чемъ я надвялся лично иметь удовольствіе объясниться съ вами. Въ статъв вашей о повойномъ адмиралв Нахимовв вы приводите слова этого героя-мученика, сказанныя имъ отвътъ Остенъ-Сакену, когда тотъ уговаривалъ его беречь себя и не подвергать себя безъ нужды опасности, и, если не ошибаюсь, воть отвъть Нахимова, какъ вы его передали читателямъ вашимъ: Что-съ, не бъда, какъ васъ или меня убыоть, а воть жаль-то будеть, если что случится съ Тотлебенома. Въ этихъ словахъ есть пропускъ. Нахимовъ, какъ я знаю изъ достовърнаго источника, сказалъ: А вот жаль будеть, если что случится съ Васильчиковымъ или Тотлебеномъ. Гонечно, пропускъ этотъ произошелъ отъ ошибочной перели вамъ словъ Севастопольскаго героя, конечно отъ этого 1 3 уменьшатся достоинства и заслуги доблестнаго начальі ка штаба въ Севастополь, и онъ самъ, какъ человъкъ дъйвующій изъ уб'вжденія и по долгу, а не изъ славы людской, не станеть домогаться огласки собственныхъ подвиговъ; но можеть быть знающимъ и умъющимъ цвнить его людямъ будетъ прискорбно видъть, что врасноръчивое перо ваше не воздало ему должной славы, можетъ быть даже нъкоторые изъ близкихъ въ нему и любящихъ его увидятъ какую-то преднамъренность въ этомъ пропускъ, наконецъ каждый хорошій гражданинъ долженъ желать, чтобы, теперь особенно, живое слово нашего Отечества воздавало каждому должное сиіque suum tribuito — это одна изъ величайщихъ наградътъхъ, которые съ такимъ самоотверженіемъ жертвуютъ собою въ защиту Отечества. Вотъ на какомъ основаніи я ръшился обратиться въ вамъ съ настоящимъ письмомъ, и простите мою смълость".

Въ завлючение плачевной повъсти о мученической вончинъ адмирала Нахимова упомянемъ о томъ сильномъ впечатлъніи, вакое произвело это событіе на Тимоеся Николяевича Грановскаго, скончавшагося въ томъ же роковомъ 1855 г.

По свидетельству А. В. Станкевича, Т. Н. Грановскій, за месяцъ до своей смерти, отдыхалъ въ деревив, "съ горестнымъ смущеніемъ следиль за великой борьбой, которую вела тогда Россія, и за всёми явленіями, сопровождавшими ее а... Онъ съ нетерпъніемъ ожидаль прихода почты, приносившей въсти съ мъста, гдъ длилея упорный бой. "Что-то узнаемъ завтра",повторяль онь наканун'в дня, въ который ожидаль газеть. Съ глубовимъ сочувствіемъ и уваженіемъ говорилъ онъ о Черноморскомъ флотъ, о морякахъ его. "Былъ же уголовъ въ Русскомъ Царствъ, гдъ собрадись такіе люди", -- новторялъ онъ. Корниловъ и Истоминъ уже пали въ бою. Пришла въсть и о смерти Нахимова. "Легъ и онъ," - говорилъ расстроганный Грановскій. - Что же? Такая смерть хороша; онъ умеръ въ пору. Передъ концомъ своего ноприща вызвать общее сочувствие о себъ и заключить его такою смертью... Чего же желать болье, да и чего бы еще дождался Нахимовъ? Его недоставало возлѣ могилъ Корнилова и Истомина. Тяжела потеря такихъ людей, но страшние всего, чтобы вивств съ ними не погибло въ Русскомъ флотв преданіе о правахъ и духв такихъ моряковъ, какихъ умелъ собрать вокругъ себя Лазаревъ".

# XVII.

8 іюля 1855 года, М. А. Дмитріевъ, изъ своего Богородскаго, взывалъ въ Погодину: "Что вы не напишите вашего суда о современныхъ происпествіяхъ? Что это такое? Англичане просто разбойники; Французы, --- фанфароны свободы и равенства, эти рабы, проливающіе кровь свою за авантюриста, убъжавшаго изъ тюрьмы! Нътъ! Это война не восточная, не Крымская! Это начало переварки всёхъ гнилыхъ Европейсвихъ стихій! Она вончится не взятіемъ, или отбитіемъ Севастополя. Она, какъ тридцатильтняя, будеть имъть свои фазы, которыхъ не ожидали начиньщики! Въ 1812 году, было простое тройное правило, а теперь сложное. Россія, безъ сомевнія, устоить, ибо она сильна par la force d'inertie, которую трудно сдвинуть, хоть это будеть ей стоить дорого. А Европа, влаемая всякимо вытромо ученія (Ефес., IV, 14), непремівню поколеблется въ своихъ основаніяхъ, ежели только это не вончится вавими-нибудь четырьмя пунктами, и тому подобнымъ. Но если и кончится такъ, то это будетъ не надолго 68).

Погодинъ, какъ бы въ отвътъ на это воззваніе, гордый сознаніемъ, что онъ одинъ говорилъ умершему царю все, что хотълъ, безъ мальйшаго ограниченія, и что это останется в Исторіи в), разразился предъ самымъ исходомъ Севастоноля новымъ политическимъ письмомъ, въ которомъ писалъ: "Подобно древней Кассандръ, считаю я своимъ злополучнымъ долгомъ возносить по временамъ голосъ и сообщать во всеуслышаніе то, что представляется мысленнымъ моимъ взорамъ среди безпрерывныхъ тщательныхъ наблюденій надъ текущею Исторіей.

"Это второе эрвніе, это историческое чутье обманывалоченя різдво (на что могу я представить много осязательных ъ доказательствъ изъ прежнихъ моихъ политическихъ писемъ) и потому заслуживаетъ довърія.

"Говорю такъ, разумъется, съ тою единственно цълью, чтобъ привлечь сколько-нибудь ениманія въ содержанію настоящей моей записки, дабы она не проскользнула безъ дъйствія, доставивъ одно занимательное чтеніе.

"Преданность моя престолу извёстна государю императору съ древнихъ лётъ, и онъ знаетъ, что перомъ моимъ водить одна искренняя любовь къ Отечеству, которой, не смотря на грубость иногда ен выраженія, отдавалъ справедливость самъ покойный его родитель.

"Обстоятельства такъ важны и страшная развязка прибижается такъ быстро, подобно Евангельскому жениху, что судьба пяти дѣвъ-юродивыхъ должна приводить въ трепетъ всякаго истиннаго сына Отечества, кольми паче сановниковъ, находящихся при кормилѣ правленія.

"Общее вниманіе Европы, Россіи, правительствъ, народа устремлено теперь на Севастополь и Кронштадтъ. Точно подъ Севастополемъ разыгрывается страшная драма, надъ Петербургомъ восходитъ грозная туча; но рѣшеніе великаго вопроса происходитъ не тамъ. Это только занавѣсы, за которыми совершается главное дѣйствіе, кроваво-громовые отводи вниманія, и предметы для разговоровъ праздной Европейской публики.

"Не для Севастополя, котораго враги удержать не могуть, если и возьмуть, не для Кронштадта, котораго разрушеніе съ самимъ Петербургомъ причинитъ только временный убытокъ (и, можетъ быть, въковъчную пользу) употребляють Франція и Англія ежегодно по милліарду, приносять въ жертву сотни тысячъ войска, истощаютъ свои силы и ставятъ на карту свою судьбу!

"Они хотять раздълить между собою Турцію, точно вавъ въ прошедшемъ стольтіи раздълена была Польша, съ тою разницею, что мы отстраняемся отъ завоннаго участія въ наслъдствъ, теряемъ плоды стольтнихъ усилій, подвиговъ в побъдъ, отталвиваемся съ презръніемъ отъ того вънца, до котораго привасались уже рукою.

"Эта цёль обнаруживается теперь такъ ясно, что для ея усмотрёнія не нужно даже второго зрёнія, а достаточно первое, лишь бы не закрывалось оно туманомъ.

"Уже въ газетахъ говорится о требованіи союзниками проливовъ Константинопольскаго и Дарданельскаго, въ обезпеченіе Турецкаго займа.

"Сильнъйшія укръпленія воздвигаются ими на всъхъ важнъйшихъ пунктахъ Чернаго моря, не исключая Крымскихъ береговъ.

"Да—передъ нашими глазами враги берута во владъніе Турцію. Константинополь, Египеть, Аравія, Малая Азія, острова, гавани въ Синопъ, Батумъ, Трапезунтъ, Варнъ, чего дебраго въ Еникалъ, Камышъ, вознаградятъ ихъ съ лихвою за принесенныя жертвы, и покроютъ съ излишкомъ всъ ихъ долги, прошедшіе, настоящіе и будущіе.

"Молдавія или Валахія, по старинному плану Талейрана, отдадутся, можеть быть, Австріи, если это искаріотское государство находится съ ними вз тайном заговорть, въ чемъ едва ли и сомнъваться можно.

"Изъ Славанскихъ странъ — Болгаріи, Сербіи, Босніи, образуются свободныя государства, которыя рады будутъ получить себѣ политическую независимость отъ кого бы то ни было, и примутъ съ благодарностью западное покровительство.

"А мы? Мы отсидимся на развалинахъ Севастополя, озаренные славою неустрашимости и твердости, оправданные предъ Европою въ приписанныхъ нами замыслахъ властолюбія, доказавшіе торжественно свою невинность и простосердечіе!

"Но недолго продолжится и это сповойствіе! Польша встанеть непремінно, ободренная и возбужденная врагами, которымь захочется ослабить насъ вдосталь. Мы должны будемь спіншть на западную границу и отстаивать грудьюродные преділы...

"Неминуемо нападеніе и съ прочихъ сторонъ, которое можно предвидёть по нравоученію басни Крылова, о львів въ старости.

"Вотъ тогда-то отодвинется Россія въ самомъ дѣлѣ на двѣсти лѣтъ назадъ, въ исполненіе западной похвальбы, воторую мы слушали съ такою улыбкою презрѣнія, какъ нѣчто нелѣпое и невозможное, вотъ тогда-то вздрогнутъ и застонутъ въ своихъ глубокихъ могилахъ кости Петра, Екатерины, Александра и самого Николая Павловича!

"Въ мудреныхъ внёшнихъ обстоятельствахъ принимаетъ государь свою державу, разстроенную въ то же время и внутри, хоть ослёпленные льстецы и славятъ ея благоденствіе! Какая страшная отвётственность угрожаетъ ему въ потомствё! Какія проклятія посыплются на его повойнаго отца! Какое презрёніе достанется на долю настоящаго правительства, всёхъ васъ, допустившихъ и допускающихъ подобные ужасы...

"А они грозятъ намъ—это върно! Пусть всякій изъ васъ, читающій эти строки, скажеть, положа руку на сердце, могуть ли они случиться съ нами или нътъ?

"Если могут», такъ... такъ подумайте, какъ ихъ отвратить! "Скажутъ: есть Богъ, Который событіямъ полагаетъ предълъ, его же не прейдеши.

"Противъ этого положенія никто спорить не станетъ, но нельзя спорить и противъ другого, что люди съ своей стороны должны дёлать свое дёло, предаваясь въ волю Божію, отъ коей всегда зависитъ исходъ.

"Другое возраженіе: предположенія въроятны, но все-тави, по тъмъ, или другимъ причинамъ, могутъ не исполниться, и въ случав ихъ неисполненія, всякое новое наше движеніе можетъ причинить вредъ въ настоящихъ обстоятельствахъ.

"Въ томъ-то и мудрость политиви—выбрать такое положеніе, найти такія средства, принять такія міры, кон, во всякомъ случаї, застраховывая потерю, обезпечивая пользу, не могли бъ причинить намъ никавого вреда, какъ бы ни оборотились обстоятельства.

"Не стану ихъ указывать теперь, чтобъ не отвлекать вниманія отъ главной цёли моего письма, которая есть—показать, по долгу званія своего и присяги, историческое значеніе минуты, возбудить, уяснить сознаніе опасности великой, какой не бывало еще въ Русской Исторіи, ни на Куликовъ полъ, ни подъ Полтавою, ни въ Бородинъ, опасности тъмъ болъе страшной, что она вовсе какъ будто не примъчается.

"Кавъ бы то ни было, настоящее письмо мое послужитъ, чего оборони Боже, обечнительным актома нашихъ государственныхъ людей предъ судомъ Исторіи и предъ судомъ потомства, если они, не возвышаясь нада формами и формальностями, оставятъ молодого государя, удрученнаго сворбію, смущеннаго страшной отвътственностію, волнуемаго мудреними ежеминутно-новыми обстоятельствами, —безъ дъятельнаго, ревностнаго, всесторонняго своего содъйствія, и не постараются облегчить его бремени, превышающаго человъчесвія силы".

Письмо свое Погодинъ заключаетъ такъ:

"Въ званіи историка долженъ присовокупить я здёсь, что отечественная Исторія представляєть одинъ, впрочемъ разительный, примёръ для ободренія: въ 1600 годахъ вся Россія доставалась Сигизмунду III, но онъ хотёлъ взять прежде Смоленскъ,—и далъ время перемёниться обстоятельствамъ, спастись Россіи! Не будетъ ли теперь задержка подъ Севастополемъ имёть подобное значеніе? О, еслибы! Во всякомъ случав, темная надежда не должна ослаблять дёятельности!"

Это политическое письмо свое Погодинъ отправилъ въ Петербургъ, въ графинъ А. Д. Блудовой, и вскоръ получилъ отъ нея слъдующій отвътъ: "Вяземскому я передала вашу статейку и батюшкъ тоже; оба васъ благодарятъ, и батюшка говоритъ: все это справедливо, да вы не предлагаете никакого средства сами, чтобы помочъ злу" 70).

### XVIII.

Престарвлый фельдмаршаль внязь М. С. Воронцовь, не найдя исцеленія своихъ недуговъ въ чужихъ враяхъ, возвратился въ Россію, и 21 іюля 1855 года, изъ Петергофа, съ глубовой грустью писаль тоже престарелому своему другу А. П. Ермолову следующее: "На счеть силь я не вижу никакого успёха и тому болёе причиною моральныя чувства вообще, безпрестанное безповойство отъ изв'естій, иногда в'врныхъ, иногда несправедливыхъ, на счетъ дълъ вообще и на счеть всего, что происходить особливо въ Севастополъ и вообще въ враякъ, где я столько летъ жилъ спокойно и старался всёми силами быть полезнымъ. Теперь къ этому присоединилось и безпокойство на счеть сына моего. Но на все воля Божія; онъ исполниль долгь свой, когда просился на самое опасное мъсто, и табъ вавъ я уже совершенно неспособенъ для вакого-нибудь дъла, онъ меня замъняетъ въ исполненіи въ сію критическую минуту священнаго долга важдаго Русскаго. Чёмъ бы все это ни кончалось, геройская защита Севастополя спасаетъ нашу военную славу и составляеть одну изъ блистательныхъ страницъ нашей военной Исторіи" 71).

Наступаль последній акть трагедіи Севастопольской, и только новому Данту было бы подъ силу описать этоть Адз Севастопольскій. 20 іюля 1855 года, выёхаль изъ Владикавказа въ Севастополь, бывшій адъютанть главнокомандующаго Кавказскою армією князя М. С. Воронцова, князь Дмитрій Ивановичь Святополкъ-Мирскій. "По мёрё приближенія къ Симферополю",—писаль онъ,— "видъ мёстности становился все печальнёе, — пыльная, широкая въ цёлую версту дорога, и по ней въ нёсколько рядовъ транспорты повозокъ, нагруженныхъ ранеными и больными,—множество палыхъ лошадей и воловъ, удушливый воздухъ, зной, какое-то красное мрачное солнце въ облакахъ пыли, и ни одного предмета, на кото-

ромъ взоръ могъ бы отдохнуть и усповоиться. Въ светлую звъздную ночь подъбхаль я въ станціи за два перегона отъ Симферополя. Пока перепрягали лошадей, я сълъ на крыльцъ станціоннаго дома. Какіе-то глухіе звуки послышались въ отдаленіи. "Что это", — спросиль я амщивовь. — "Это стреляють въ Севастополв" -- ответили мив. Сердце мое забилось сильнъе, близость цъли удвоила нетерпъніе, и я поскакаль впередъ съ вакой-то лихорадочной посившностью. Симферополь нивлъ видъ одного громаднаго госпиталя, - вездв больные, раненые, похороны. Я пробхаль, не останавливаясь. Навонецъ, 30-го іюля 1855 года, вечеромъ, прибылъ я въ главную ввартиру Крымской арміи, находившуюся въ это время на Инверманскихъ высотахъ. Тутъ нашелъ я многихъ знакомыхъ и товарищей, которые тотчасъ же повели меня посмотреть Севастополь. Нельзя себе представлять картины болве торжественной и ужасающей, какъ быль видъ осажденнаго города съ Инверманской высоты, въ особенности во время ночи. Гулъ пушечныхъ выстреловъ, трескотня ружейной перестръзки, крики ура, свътящійся полеть бомбъ и гранать, перекрещивающихъ воздухъ въ разныхъ направленіяхъ, и какой-то неопределенный, сливающийся въ одно целое шумъ борьбы, движенія, криковъ, приказаній, полный таинственности и ужаса. Адъ! вырывалось невольно восилицание, -- потому, что то, что было передъ глазами, нивогда еще не представлялось человъческому взору и не имъло земного названія. Иногда все утихало, и эта таинственная тишина казалась еще ужасиве и торжествениве... Не могу придумать словъ для выраженія моихъ ощущеній. Это быль страшный кошмаръ, преследовавшій меня всю ночь...

..., Насколько видъ Крыма, Симферополя, главной квартиры и издали самого Севастополя дѣлалъ мрачное, какое-то бевотрадное впечатлѣніе, — настолько впечатлѣніе, производимое видомъ южной стороны Севастополя, было отрадное и успоконвающее. Тутъ вездѣ кипѣла покойная, разумная дѣятельность, безъ суеты и малѣйшаго страха. Команды слѣдо-

вали въ порядет по разнымъ направленіямъ, — офицеры провзжали и проходили свободно по улицамъ, вавъ въ мирное время, на бульварт были даже дамы съ зонтивами въ рукахъ противъ загара отъ солнечныхъ лучей. Между ттиъ, тутъ же падали и разрывались бомбы, гранаты, ражеты... Но все это представлялись явленіями совершенно обыкновенными... И вст вновь прибывшіе невольно, естественно подчинялись такому настроенію... Удивительный духъ, чудный народъ, и сколько для этого нужно втры, смиренія и душевнаго смокойствія" 12)!..

"Ежедневныя потери неодолимаго Севастопольскаго гарнивона", — писалъ по этому поводу государь въ виязю Горчавову, — "все болъе ослабляющія численность войсвъ нанихъ, которыя едва замъняются вновь прибывающими подкрыщеніями, приводять меня еще болье въ убъжденію въ необходимости предпринять что-либо ръшительное, дабы положить конецъ сей ужасной бойнъ, могущей имъть, наконецъ, пагубное вліяніе на духъ гарнизона".

Дабы облегчить отвётственность внязя Горчакова, государь предлагаль ему созвать военный совёть: "Пусть жизненный вопрось этоть будеть въ немъ со всёхъ сторомъ обсуждень и тогда, призвавъ на помощь Бога, приступите въ исполненію того, что призвается наивыгоднёйшимъ".

Большинство военнаго совъта высвазалось за наступленіе со стороны ръки Черной, и князь Горчаковъ ръшился атаковать союзниковъ въ ихъ укрвиленіяхъ безъ всякой, однако, надежды на успъхъ, какъ видно изъ письма его, къ военному министру, писаннаго наканунъ сраженія, 3-го августа 1855 г.: "Я иду противъ непріятеля потому, что еслибы я этого не сдълалъ, Севастополь все равно палъ бы въ скоромъ времени. Непріятель дъйствуетъ медленно и осторожно; онъ собралъ невъроятное множество снарадовъ на своихъ батареяхъ; его подступы насъ стъсняють все болье и болье, и вътъ почти ни одного пункта въ Севастонолъ, который не нодвергался бы его выстръламъ. Пули свищутъ на

Ниволаевской площади. Нельзя заблуждаться пустыми надеждами; я иду навстрёчу непріятелю при самыхъ плохихъ обстоятельствахъ. Его позиція весьма сильна... У меня сорокъ три тысячи человёкъ пёхоты, а у непріятеля, если онъ распорядится какъ слёдуетъ, шестьдесятъ тысячъ... Не оставьте вспомнить о своемъ об'єщаніи — оправдать меня. Если дёла примутъ дурной оборотъ, я нисколько не виноватъ въ томъ. Я сдёлалъ всевозможное, но задача была слишкомъ трудна съ самаго прибытія моего въ Крымъ".

4-го августа 1855 года, сраженіе при рѣвѣ Черной было нами проиграно на всѣхъ пунктахъ.

Болъзненно отозвалось въ душт государя скорбное объ этомъ извъстіе. "Неудачная попытка на Черной", —писаль онъ къ князю Паскевичу", —доказала, что атаковать намъ союзниковъ съ теперешними силами трудно, если не невозможно. Между тъмъ, геройскій гарнизонъ Севастоноля съ каждымъ днемъ тастъ... Весьма желательно, чтобъ Севастоноль могъ удержаться до октября, ибо къ тому времени Горчановъ получить значительное подкръпленіе дружинами ополченія. ...Я не серываю отъ себя всю трудность положенія Севастополя... Будемъ же кръпиться, молиться и уповать на помощь свыше. Съ нами Богъ, да не постыдимся во-въки"!

Князю же Горчавову, государь писаль: "Да поможеть намъ Богъ до конца выдержать тяжкое испытаніе, свыше намъ ниспосланное. Вы поймете, что въ душ'в моей происходить, когда я думаю о геройскомъ гарнизон'в Севастоноля, о дорогой крови, которая ежеминутно проливается... Сердце мое обливается этою кровью, тімъ боліве, что горькая чаша эта досталась мит по наслідству; но я не унываю, а надімось на милость Божію и счастливъ, видя чувства, которыя одушевляють васъ и всёхъ вірныхъ сыновъ Отечества" 13).

Когда въсть о поражени при ръкъ Черной достигла Москвы, то А. С. Хомяковъ писаль въ Петербургъ, къ А. Н. Попову, слъдующее: "Знаете въроятно о горячемъ дълъ подъ Севастополемъ. Оно кажется было неудачно; но хорошо то,

что атаковали мы отъ Черной. Значить, духъ бодръ. Что-то будеть, а пора бы Двору нашему пріосаниться; мивніе въ Европь, важется, поворачиваеть въ нашу пользу, а этих надобно бы пользоваться, показавъ въ одно время и величайшее миролюбіе и ръшительное намъреніе не мириться, покуда хоть одинъ непріятель въ Землъ Русской чаловня поверения поверен

#### XIX.

На другой день посл'в сраженія при р'вк'в Черной, т.-е. 5 августа 1855 года, Пелисье снова отврыль бомбардированіе Севастополя. "Вчера, т.-е. 10 августа,— пишеть протоіерей Лебединцевь, — въ 7 часовъ вечера я служиль панихиду по адмирал'в Нахимов'в, въ присутствіи графа Сакена, адмирала Новосельскаго и др. Ядра и гранаты такъ учащали надъ м'встомъ покоища адмирала, что просили отступить сколько возможно отъ устава великой панихиды".

18 августа 1855 года, протоіерей Лебединцевъ посётиль графа Д. Е. Остенъ-Савена, и по поводу этого посёщенія писаль: "Засталь графа слушающимъ всенощную дома. Онъ нездоровъ и пожелаль говёть. Думаю, что онъ христіански приготовляется въ рёшительной минутё, которая ожидаеть насъ".

Самъ протоіерей Лебединцевъ поселился въ минъ, на Николаевской батареъ, спасшись чудеснымъ образомъ отъ смерти въ своемъ помъщеніи, разрушенномъ бомбою въ 12 часовъ ночи. Проснувшись передъ этимъ отъ сильной жажды, овъ вышелъ изъ своей комнаты, въ которой спалъ, для безопасности, на полу, у стъны, ниже подоконника, но лишь только перешелъ черезъ съни въ кухню, бомба влетъла въ его спальню и, лопнувши здъсь, разрушила половину церковнаго дома, при чемъ осколкомъ ранила въ ногу спавшаго въ сосъдней квартиръ малолътняго сына священника Демьяновича. Сожителями протоіерея Лебединцева въ минъ, были два мичмана, изъ воихъ одипъ, нынѣ вице-адмиралъ Вейсъ, былъ недавно Севастопольскимъ городскимъ головой.

*Ръшительная минута* навонецъ наступила. 24 августа 1855 года, началось послёднее бомбардированіе Севастополя, продолжавшееся три дня.

"Севастополь", — повъствуеть протоіерей Лебединцевь, — "важется болье не существуеть и на бумагь. Ибо всь управленія, вакъ губернское, такъ и вомендантское, закрыты, городовыя присутственныя мъста, а также полиція упразднены. Служащіе люди объявлены свободными отъ своихъ должностей... Съ разсвътомъ 24 августа открыта непріятелями новая бомбардировка. Объ ужасахъ той не стану говорить. Чъмъ долъе непріятели къ этому варварству приготовляются, тъмъ становатся превосходнъе въ этомъ дълъ" 75).

Навонецъ, 27 августа 1855 г., въ 10 часовъ пополудни, внязь М. Д. Горчаковъ отправиль въ государю слёдующую телеграмму: "Войска вашего императорскаго величества защищали Севастополь до крайности, но болёе держаться въ немъ, за адскимъ огнемъ, коему городъ подверженъ, было невозможно. Войска переходятъ на Сёверную сторону, отбивъ окончательно, 27-го августа, шестъ приступовъ, изъ числа семи, поведенныхъ непріятелемъ на Западную и Корабельную стороны; только изъ одного Корнилова бастіона не было возможности его выбить. Враги найдутъ въ Севастополё однъ окровавленныя развалины" 76).

"Мив кажется, — писаль протоіерей Лебединцевь, — что удобне оплавивать, чемь описывать это тяжкое печальное событіе. Омытый кровію, прославленный мужествомь, обратившій на себя взорь всего света, затмившій славою всё города, какіе когда-либо были осаждаемы, онь — этоть знамений и вмёсте злополучный городь, наконець, оставлень им. Мы не могли ожидать сего; едва ли могли ожидать с ми непріятели, того желавшіе".

Въ другомъ письмъ своемъ, въ Инновентію, протоіерей бединцевъ писалъ: "Много было дней печальныхъ для Се-

вастополя въ последнемъ годе, но не было дня более печальнаго какъ тотъ, въ который погребенъ Севастополь подъ развалинами своими. Военнаго покойника напутствують вы могилу залпами пушевъ и ружей. Севастополь напутствоваль себя въ свою могилу собственными залпами, которыхъ громче и страшиве отъ вва нивто не слышаль. Здесь быль и свой дымъ вадильный, котораго не представить ни одному живописцу, если онъ не былъ свидетелемъ техъ страшныхъ облавовъ, вои новымъ, кавимъ-то грознымъ небомъ висели надъ Севастополемъ. Здёсь были и свои слевы-это волны моря. которое само содрогалось при взрыва береговых украпленів и обливало родные берега волнами, бывшими следствіемъ страшнаго сотрясенія. Если упоминать и о зрителяхъ его последняго исхода, то и въ числе многочисленных враговь, здесь бывшихъ, можетъ быть, многіе возвращались отъ страшнаго врвлища, біюще в перси своя. Прости Севастополь"!

Наванунѣ паденія Севастополя, 26 августа 1855 года. Шафаривъ писалъ Погодину: "Что провидѣніе и мудрость нашего монарха (т.-е. императора Австрійскаго) оберегли нась отъ войны, мы благодаримъ Бога и нашего монарха. Что касается до Россіи, то всѣ безпристрастные умѣренные консерваторы желаютъ, чтобы ея сила и терпѣніе показали себя и въ этой грустной и плачевной войнѣ, и не сомнѣваются въ ея конечной побѣдѣ, хотя и сожалѣють о настоящих бѣдствіяхъ, неизбѣжныхъ съ войной "77).

Въ записвахъ своихъ Лореръ сказалъ: "Генералъ-губернаторомъ былъ внязь Горчавовъ, братъ того, воторому выпалъ несчастансый экребій сдать Севастополь". Эти строви дали поводъ внязю В. И. Васильчивову заявить следующее: "Сколько мив известно, Севастополя нивто, нивогда, нивому не сдавалъ. . . . Князь Горчавовъ, усмотревъ, что дальнейше и оборона Севастополя безполезна и была бы неблагоразуми, вывелъ изъ него войска и отступилъ на Северную сторогу бухты. Разве это сдача? Мив важется, что внязь Горчавогь не принадлежалъ въ тому разряду людей, которые могу в съ повойнимъ духомъ нережить такое постидное событіе... Нёть! князю Горчавову не випадало такого несчастливаго жребія; но за нимъ остается та великая передъ Россіею заслуга, что онъ предусмотрёль неизбёжную развязку и благовременно приняль міры въ тому, чтобы снасти войска свои отъ необходимости положить оружіе, не цёлою вонечно армією, но хотя бы отдёльными частями и вомандами. . . . Для этого онъ соорудиль мость черезь бухту, помощію вотораго ему удалось сохранить армію и спасти Русскія знажена отъ незаслуженнаго повора, чтобы случилось въ день наденія Малахова Кургана, если бы въ тылу армін не окавалось сообщенія съ С'яверной стороны? Мость сохраниль насъ отъ такого безъисходнаго гори . . . Сооружение этого моста составляеть доблестный авть распорядительности главнокомандующаго, и если дело это не было оценено по справедливости современниками, то оно темъ не мене делаеть величайшую честь, какъ главному распорядителю; такъ и исполнителю его, генералу Бухмейеру, заслуги вотораго остались невознаграженными и даже незамъченными. Превративъ оборону, причинявшую слишкомъ большія потери, князь Горчавовъ отступилъ отъ Севастополя и занялъ съ арміею своею угрожающее противъ непріятелей положеніе, которое заставило ихъ отвазаться отъ дальнейшаго наступленія и согласиться на мирные переговоры.

"Я знаю, что многочисленные недоброжелатели внязя Горчакова упревають его въ нервшительности и нераспорядительности. Настоящій факть доказываеть противное. Между тімь, эти обвиненія, разносимыя стоустною молвою, немало номрачали подобающую ему славу... Не подлежить сомнівнію, что тревожная заботливость объ арміи, свойственная его характеру, причиняла внязю немало излишнихъ трудовь и заботь; но мні тоже извістно, что онъ быль готовь отказаться оть выбшательства въ подробности діла, всявій разъ, вогда ему пепадался человівь, заслужившій его довіріе и готовый откровенно разділить съ нимь эти труды, эту отвіт-

ственность. Тогда его натура усмирялась, и чёмъ болёе была опасность, тёмъ онъ становился хладновровнёе и спокойнёе. Совершивъ трудное и доблестное дёло, онъ не забылъ своихъ подчиненныхъ и осыпалъ ихъ наградами за такой подвигь, за починъ и исполнение котораго вся слава принадлежить исключительно ему одному, лично".

Въ заключение внязь В. И. Васильчиковъ выражаеть надежду, что "безпристрастное потомство отдастъ должную справедливость маститому воину. Русскій народъ не заклеймить себя грубою неблагодарностью въ такимъ дѣятелямъ, каковымъ былъ внязь Михаилъ Дмитріевичъ Горчаковъ, весь въвъ свой посвятившій на честную и безкорыстную службу родинъ и исполнявшій долгъ свой съ самоотверженіемъ, достойнымъ великихъ мужей древности" <sup>78</sup>).

### XX.

Императоръ Александръ II перенесъ это новое испытаніе съ христіанскою покорностію воли Божіей, съ мужественною твердостію государя, исполненнаго въры въ Россію.

30 августа 1855 года, въ день своихъ именинъ, онъ воздалъ должное защитникамъ Черноморской твердыни въ следующемъ высочайшемъ приказъ по Россійскимъ арміямъ: "Долговременная оборона Севастополя обратила на себя вниманіе не только Россіи, но и всей Европы. Въ теченіе одиннадцати мъсяцевъ гарнизонъ Севастопольскій оспаривалъ у сильныхъ непріятелей каждый шагъ родной земли... Четыревратно-возобновляемое жестокое бомбардированіе, коего огонь былъ справедливо именованъ адскимъ, колебало стены нашихъ твердынь, но не могло потрясти и умалить постояннаго усердія защитниковъ ихъ... Но есть невозможное и для пороевъ. 27-го сего мъсяца, непріятель успълъ овладъть вальнымъ Корниловскимъ бастіономъ, и главнокомандующій Крымскою армією, щадя драгоцінную своихъ сподвижниковъ крові, ръшился перейти на Стверную сторону города, оставилъ осг

ждающему непріятелю однѣ окровавленныя развалины. Скорбя душою о потерѣ столь многихъ и доблестныхъ воиновъ и съ благоговѣніемъ покоряясь судьбѣ Всевышняго, я признаю святою для себя обязанностію изъявить отъ имени моего и всей Россіи, живѣйшую признательность храброму гарнизону Севастопольскому за кровь, пролитую имъ... Нынѣ, войдя снова въ ряды арміи, сіи испытанные герои, служа предметомъ общаго уваженія своихъ товарищей, явять, безъ сомнѣнія, новые примѣры тѣхъ же воинскихъ доблестей... А имя Севастополя и имена защитниковъ его пребудутъ вѣчно въ памяти и сердцахъ всѣхъ Русскихъ, совокупно съ именами героевъ, прославившихся на поляхъ Полтавскихъ и Бородинскихъ".

Князю же Горчанову государь писаль: "Не унывайте, а вспомните 1812-й годъ и уповайте на Бога. Севастополь не Москва, а Крымъ—не Россія. Два года послѣ пожара Москвасто, побѣдныя войска наши были въ Парижѣ. Мы тѣ же Русскіе и съ нами Богъ" 78)!

Въсть о паденіи Севастополя произвела въ Россіи удручающее впечатлівніе.

"А моя душа прискорбна есть", — писалъ святитель Московскій своему лаврскому нам'єстнику, 31 августа 1855 г.; — праздники наши Господь обращаеть въ плачъ. Вчера священнослуженіе совершаль и съ миромъ, не зная в'єсти уже распространившейся. Но вошель къ генераль-губернатору, къ об'єду, встр'єчаю слова: Какая печальная впость! Спрашиваю, что это значить, и узнаю о паденіи Севастополя... Сильно поразила меня сія в'єсть, съ возникающими отъ нея мыслями о посл'єдствіяхъ. Господь да умилосердится надъ нами гр'єшными".

На другой день, т.-е. 1 сентября, митрополить писаль: "Мысль о Севастопол'в наводить сумравъ. Господь да даруеть, еже въ миру и ут'вшенію" <sup>80</sup>).

Чувства свои Погодинъ выразилъ лаконически въ слъдующихъ записяхъ Дневника своего 1855 года:

Подъ 30 августа: "Вдругъ, за объдомъ вскрививаютъ извъстіе, что Севастополь взятъ. Послалъ за газетой. Правда! Такъ и ударило по лбу. Вечеръ и ночь въ стращномъ безповойствъ.

- 31 "Извъстіе отъ Муханова нъсколько ободрительнье. Гарнизонъ спасенъ. Орудія отчасти. Вздиль объдать въ клубъ. Толковалъ съ разными лицами. Ахлестышевъ съ почтеніемъ. Уныніе, но въ карты все-таки играютъ и пофранцузски говорятъ".
- О. М. Бодянскій весьма живо передаеть въ своемъ Диевникъ 1855 года (подъ 30 августа) впечатленіе, которое произвело въ Москвъ извъстіе о паденіи Севастополя. Въ этомъ Дневникъ мы читаемъ: "Андрей мой, пришедши отъ портного, въ которому былъ посланъ, сказалъ, что, молъ, "Севастополь взять ".-- "Какъ?" -- "Да такъ-съ", говорить, "ужъ и читають: взять-моль, съ бою Французами. Народъ сотнями толпится въ трактирахъ, въ городъ охаютъ и врестятся отъ ужаса". Провърить его нечемъ было, но и не върить нельзя. На другой день весь городъ узналъ о томъ изъ особыхъ прибавленій къ Московским Въдомостям и изъ Поличейских. Разсказывають одни, что первую вёсть объ этомъ привезъ какой-то князь Оболенскій, который, прибывши изъ Петербурга по чугункъ утромъ, успълъ де явиться съ представленіемъ въ генераль-губернатору по случаю тезоименитства государя и распустить въсть между собравшимися. По другимъ, будто бы въсть эта разнеслась, вогда чиновничество находилось въ Чудовъ монастыръ, гдъ графъ Завревскій получиль денешу по телеграфу, отошель въ овну, прочель и тотчасъ сообщилъ шепотомъ окружавшимъ его. Ударъ былъ страшный, темъ более, что неожиданъ никемъ. Все уже повърили и частнымъ, и печатнымъ, своимъ и чужимъ объявленіямъ о недоступности Севастополя. Многіе изъ Москвичей лишились, отъ одной евсти о взятін неодолимаго, своихъ членовъ: напримъръ, говорятъ объ Ермоловъ, что у него отнялись на время ноги. Я знаю одного москвича, который со-

зваль было въ себъ гостей на объдъ, какъ имяниниясъ, и когда только подано было первое блюдо, то новый гость изъ почтамта вошелъ въ нему и при всъхъ разсказаль о паденіи Севастополя. Гости не могли болъ продолжать объда, встали и черезъ минуту разошлись во-свояси" <sup>81</sup>).

"Въсть о паденіи Севастополя", — писаль Т. Н. Грановскій, — "заставила меня плакать. А какія новыя утраты и позоры готовить намъ будущее. Будь я здоровь, я ушель бы въ милицію, безъ желанія побъды Россіи, но съ желаніемъ умереть за нее. Душа набольла за это время. Здёсь всё порядочные люди понивли головами" 82).

Въ то время, когда совершился разгромъ Севастополя, И. С. Тургеневъ пребывалъ въ своемъ Орловскомъ селъ Спасскомъ, и оттуда, 5 сентября 1855 г., писалъ С. Т. Аксавову: "Хотълось бы написать вамъ о моихъ весьма неудачнихъ охотничьихъ похожденіяхъ, но извъстіе о Севастополъ, полученное здъсь вчера, лишило меня всякой бодрости. Хотя бы мы умъли воспользоваться этимъ страшнымъ урокомъ, какъ Пруссаки Іенскимъ пораженіемъ" 88)!...

"Сегодня поутру", —писалъ С. Т. Аксаковъ въ своему сыну Ивану, --- "получили мы горестное извёстіе о взятіи или объ отдачъ Севастополя! Нельзя сказать, чтобъ я не ожидать этого, особенно после несчастного нападенія на Өедюхины горы, гдв 12 т. Францувовъ отбили и разбили 40 т. Руссвихъ. Кромъ всего другого, паденіе Севастополя ръшило для меня вопросъ великой важности. Я давно уже подозръваль, что Русскія войска не могуть равняться съ Французсвими; теперь я убъдился въ этомъ окончательно. Если мы, въ числе 40 т., не могли взять укрепленія, защищаемаго 12-ю тысячами, если мы, при равныхъ, въроятно, силахъ, не могли удержать такихъ укрвиленій, какихъ не видывало военное искусство, то дело для меня становится ясно. Я верю, что частныхъ явленій храбрости было много, но общаго духа не было, да и быть не могло. Куда возиться намъ съ народомъ, который весь, какъ одинъ человекъ, можетъ прійти въ восторгъ отъ одного восклицанія: "да здравствуеть Франція!" который весь пронивнуть чувствомъ военной чести и славы, который знаеть, за что умираеть. Вёра Русскаго человёва тиха и спокойна; онъ можеть за нее умирать, а не побыждать. Это страшная разница. То, чему такъ долго не хотвлось вврить, совершилось. Хоть и предупрежденъ я быль слухами, но чтеніе депеши Горчакова о Севастопол'в перевернуло меня всего. Воображаю, что за отчаянная, баснословная была битва! Пронесся здёсь слухъ, что Корниловскій бастіонъ мы вновь отбили. Или мало всёхъ этихъ жертвъ, чтобы пронять и вразумить Россію! Ужасно. Воображаю, какъ дрались! Приказъ арміямъ представляеть дёло гораздо въ худшемъ видъ, нежели депеши Горчавова: въ немъ говорится о Севастопольскихъ герояхъ, какъ о людяхъ, уже окончившихъ свое дёло и поступающихъ вновь въ ряды армін. Этотъ привазъ можно было бы тавъ написать, что всв полезли бы отнимать Севастополь! Грустно. Говорять, будто Горчаковь отозванъ. Кавъ я былъ бы радъ этому: ни одного счастиваго дела во всю вампанію. Могу себе представить, вакое дъйствіе произвела на всёхъ вась эта новость! Ахъ, какъ тамъ дрались, я думаю. Картина этой битвы безпрестанно мев рисуется. Не ожидаль я этого. Прощайте".

Въ другомъ письмѣ С. Т. Аксаковъ писалъ своему сыну: "На душѣ такъ грустно и тяжело, какъ никогда не бывало, особенно потому, что не только не видишь исхода изъ настоящаго положенія, но предчувствуешь, напротивъ, что это только начало общихъ бѣдствій. Впечатлѣніе, произведенное отдачею Севастополя, со всѣми пушками и безчисленнымъ множествомъ снарядовъ — не слабѣетъ, а напротивъ, разростается часъ отъ часу болѣе. Съ Севастополемъ былъ связанъ великій вопросъ: его не сюрпризомъ взяли у насъ, ч послѣ годовой осады мы сами сдали его, торжественно при знавшись предъ цѣлой Европой, что вся Россія не моги противиться какой-нибудь стотысячной Французской арміг. Остальныхъ я ни за что не считаю. Никакихъ положител

ныхъ извъстій нътъ. Горчаковъ, за гръхи Россіи, остается главновомандующимъ; въроятно, онъ отступитъ до Перекопа, если не будеть отръзанъ. Зимовать намъ негдъ, а у непріятеля все приготовлено для зимовки. Но это бы все ничего: мое отчанніе происходить отъ другихъ причинъ, о которыхъ говорить здъсь неумъстно. Я покуда не умъю владъть съ собой и по временамъ предаюсь такому волненію, которое мнъ вредно. Впрочемъ, я работаю изъ всъхъ силъ надъ собою".

"Какъ неумодима правосудна судьба", —писалъ И. С. Аксаковъ, въ отвётъ своему отцу; — "какъ жестока въ своей логикъ! Признаюсь — я не очень негодую на Горчакова; Севастополь палъ не случайно, не по его милости; я жалъю, что не было тутъ искуснъйшаго генерала, чтобы отнять всякій поводъ къ искаженію истины; онъ долженъ былъ пасть, чтобы явилось въ немъ дѣло Божіе, т.-е. обличеніе всей гнили правительственной системы, всѣхъ послъдствій удушающаго принципа. Видно — еще мало жертвъ, мало позора, еще слабы уроки; нигдъ сквозь окружающую насъ мглу не пробивается луча новой мысли, новаго начала" <sup>84</sup>).

М. А. Мавсимовичъ, съ своей Михайловой Горы, 12 овтября 1855 года, писалъ Погодину: "Послѣ взятія Севастополя, гдѣ и новозаложенный храмъ во имя Равноапостольнаго—достался въ руки враговъ, мнѣ уже не кочется и посылать за газетами... Отступленіе отъ Силистріи и сдача Севастополя—это такіе два акта въ современной жизни Руси, послѣ которыхъ мнѣ такъ больно на душѣ, такъ досадно и грустно, что и сказать не могу . . . Жалко мнѣ объ одномъ, что не въ Москвѣ, не съ вами я, въ настоящее время".

Не унываль только В. И. Даль и 19 октября 1855 года, изъ Нижняго, писаль Погодину: "Вы спрашиваете, каково у чась въ Нижнемъ, что говорить народъ, не падаемъ ли мы ухомъ. Сохрани насъ Господи отъ этого, Господь, который юпускаетъ все что дёлается надъ нами и надъ другими, корый сверхъ силъ ни на кого тяготы не налагаетъ. Не въ лять Богъ, а въ правдъ. Рано ли, поздно ли, золото всплы-

веть изъ этой грязи и возьметь свое. Народъ нашъ всегда и всюду одинавовъ; у него нътъ ни понятій, ни чувствъ другихъ, кромъ довольно яснаго уразумънія необходимости, покориться всёмъ тягостямъ оборонительной войны. Если бы мы вели войну заграничную, то сужденія могли бы еще быть различны; но доколё мы сами только отбиваемся отъ наступнива, ни въ народъ, ни въ другихъ сословіяхъ, словомъ, ни въ одной Русской головъ не можетъ угиъздиться иной помисель, какъ вставать поголовно вкругь непріятеля, по мере того, какъ онъ надвигается впередъ. Чёмъ онъ далее зайдеть, тъмъ ему тяжелье, а намъ легче. Удобство морского сообщенія, обширность нашихъ береговъ, сила, огрожныя средства, умѣнье-все это на его сторонъ; но намъ стоить только не поворяться, и поворить насъ нельзя. Онъ можеть занять стотысячною арміею любую береговую містность, сділавъ внезапную вылазку---но онъ можетъ держаться на ней только докол'в будеть стоять въ такихъ силахъ и не углубится въ материкъ. Какъ бы ни была тесна дружба союзасредства на войну такого рода должны истощиться. Устойчивость наша должна взять верхъ. Чъмъ болье непріятель захватить, темъ труднее ему оградить и удержать занятое, тъмъ легче будетъ намъ обходить его и поражать по частямъ; а когда настанетъ срокъ неминуемаго передома, то бъдствіе наступателя неизбъжно, а поражение его не уступить бывшему за нашу память примъру.

"Какія испытанія суждено намъ перенести до этого вождельннаго перелома — это въдомо Тому, Кто даль человъку волю на все дурное, а Самъ ведетъ его къ добру. Нельзя роптать, нельзя даже увлекаться нетерпъніемъ, надо каждому дълать свое дъло, предоставивъ промыслу Божію свое. Пора придетъ, не спросясь насъ, какъ и солнышко восходитъ, не спрашиваясь, — и возьмемъ свое. Мы твердо въримъ, что пора эта не за горами и что отчизна наша должна вытти изъ борьбы со славою и честію; наука, въ томъ значеніи, какъ нонимаетъ слово это народъ, великое дѣло, и она, конечно, послужитъ намъ не къ худу, а къ добру" 85).

## XXI.

За три дня до паденія Севастополя, по Москві разнесся слухь о наміреніи государя прибыть въ первопрестольный градь. Подъ 24 августа 1855 года, Погодинъ записаль въ своемъ Дневнико: "Об'ядалъ въ клубі и игралъ въ карты. Слухъ о долговременномъ пребываніи царя въ Москві. Думалъ, какъ себя держать въ отношеніи къ нимъ. Я долженъ показать имъ получаемыя оскорбленія".

Тъмъ не менъе, этотъ слухъ возбудилъ въ Погодинъ сомнънія, "писать ли о прибытіи государя", или не писать. "Нътъ", записываетъ онъ въ своемъ Диевникъ, подъ 26 августа, "не буду безъ вызова, а мысли зарождаются".

Въ то же время Погодинъ занялся собираніемъ свёдёній о Москве, и на всякій случай написаль "краткую записку о предметахъ для обозрёнія Москвы" <sup>86</sup>).

Между темъ, графиня А. Д. Блудова, 21 августа 1855 года, писала изъ Петербурга въ Погодину следующее: "Я увърена, что вы будете очень довольны провздомъ государа въ Москву, для поклоненія Святынямъ Московскимъ и повядки въ Троицвую Лавру. Она сама по себъ хороша и полезна, да сверхъ того хороша тъмъ, что выпутались на сей разъ нелъпыхъ придворныхъ преданій, которыми связать государя. Дёла наши въ Крыму идуть не хорошо, и иногіе хотвли отсовътовать повздку въ Москву на время въ опасеніи, что если придеть роковое изв'єстіе изъ Крыма въ самое первое пребывание государя въ Москвъ, то это сдъчеть дурное впечатление и охладить къ нему народъ. Мне жется, что опасеніе опять происходить отъ иностраннаго глада мыслей-и что наше народъ, напротивъ, сближается ь царемъ и какъ-то нъжнъе ему преданъ именно въ бъдвенныхъ обстоятельствахъ! — Надъюсь, что такого дурного

навъстія не будеть, но вообще положеніе не веселое, надъюсь что Москва покажеть новую какъ всегда или даже большую любовь къ царю! Еще хорошая мысль—30-го августа, въ день имянинъ государя, выходз придворный будеть не въ дворцовой домашней церкви, а въ соборъ Александро-Невской лавры; стало быть, народз увидить, что государь и его семейство молятся по православному. Государь за крестнымъ ходомъ поъдеть верхомъ, а государыня въ парадной золотой каретъ и весь дворъ будеть ожидать въ соборъ.

"Прочитавъ извъстное вамъ письмо князя Горчакова изъ Віны, государь свазаль: — "Это все однь фразы. — Но неужем кто-нибудь в Россіи могь думать, что Впискія конференціч серіозны, а не комедія только, чтобъ вышрать время. И государь и государыня ужасно грустны отъ последнихъ известій изъ Севастополя-у насъ тысяча человёкъ въ день выбываеть изъ строю!--Намедни государыня (Марія Александровна) залилась слезами, отвёчая на вопросъ объ этомъ... Прівзжаго Герова я видела одинъ разъ; теперешнія обстоятельства таковы, и пріфажіе сюда Славяне такъ болгають послъ и разсказываютъ разныя вещи, что, признаться, я стала очень осторожна съ ними, пока продолжается теперешнее положеніе наше. Мы отъ нихъ совершенно отръзаны и я совсвиъ не знаю, какія мысли и намеренія нашего Кабинета, вавъ говорится, на ихъ счетъ. Это врепко метаетъ мне въ сношеніяхъ съ ними "87).

Письмо это было доставлено Погодину внягинею В. θ. Вяземскою.

Озабоченный предстоявшимъ прівздомъ государя въ Москву, митрополить Филареть, еще 24 августа 1855 года, писаль своему лаврскому намъстнику Антонію: "Отъ двухъ или трехъ благородныхъ посътителей Лавры извъстно, что они соблазнились картиною страшнаго суда въ Троицкомъ Соборъ, гд въ адъ написаны люди въ мундирахъ съ эполетами, а жур налистъ съ торчащею изъ кармана тетрадью. Если что по добное допущено, постарайтесь на сихъ дняхъ поправить « 88)

Между твиъ, 1 сентября 1855 года, государь, въ сопровожденіи двухъ императрицъ и августейшихъ детей своихъ, въвхалъ въ Москву. Въ день своего прівзда, государь въ сопровождении высочайшей фамилии вступиль въ Успенсвій соборъ, и при священныхъ вратахъ его онъ быль приветствованъ интрополитомъ Филаретомъ следующею речью: "Благочестивъйшій государь! Твой древлепрестольный градъ, которому особенною судьбою даровано было съ радостью предчувствія принять тебя вступившаго въ жизнь, принести первое благодареніе Жизнодавцу, даровавшему тебя Россіи, первую молитву о твоемъ преуспъяніи, надобно ли изъяснять, съ вакими чувствованіями видить тебя, какъ исполненіе своихъ моленій, предчувствій, надеждъ, какъ начало новыхъ высшихъ надеждъ Оте чества". Въ завлючение слова владыва свазалъ: "Мы приносимъ Господу еще желаніе уврёть тебя вскорт съ знаменіемъ священнаго помазанія въ твоемъ родительскомъ и прародительскомъ вънцъ среди благословеній Неба и Россіи" 89).

Наванунѣ пріѣзда государя, т.-е. 1 сентября 1855 года, Погодинъ записалъ въ своемъ Дневнико: "Набросалъ рѣчь государю въ воображеніи. Послѣ обѣда ѣздилъ смотрѣть пріѣздъ государя. Не написать ли въ Назимову или Константину Ниволаевичу и напомнить о необходимости статьи. Спросить тону. Воротился въ часъ Деляновъ. Разговоръ о Петербургѣ и службъ". Въ самый же день пріѣзда, въ Дневнико Погодина читаемъ: "Думалъ о разстроенномъ положеніи и говорилъ рѣчь въ своихъ четырехъ стѣнахъ, которой нивто не спрашиваетъ. Грустно и тяжко".

Не смотря на это, 10 сентября 1855 года, въ Московских Впосмостях, огласилось восторженное слово Погодина, напечатанное съ разръшенія самого государя. "Вотъ онъ".— исалъ Погодинъ,— "вотъ онъ, нашъ добрый, благодушный, илостивый, вотъ онъ, нашъ первенецъ, что родился въ Кремлъ, одъ звономъ колоколовъ Ивана Великаго, что крещенъ въ удовъ монастыръ, предъ мощами Алексія митрополита,— отъ онъ, смиренный цесаревичъ, что двадцать лътъ ужъ слу-

жилъ Отечеству, усердно и безукоризненно, такъ что нигдъ, никогда и ни отъ кого не послышалось ни малъйшей на него жалобы, —вотъ онъ, нашъ новый царь, что принявъ таниственное знамя, изъ рукъ повойнаго родителя, ободрилъ народъ въ первую минуту своего царствованія любезными намъ именами Петра, Екатерины и Александра!

"Въ 1837 году, предъ первымъ его посещениемъ Москви, имъвъ счастие писать для него историческую записку, я заключилъ ее следующими словами:

....Когда императорскій флагь на времлевскомъ дворці возв'єстить его прибытіе, когда большой Успенскій коложоль начнеть свой торжественный благовъсть, и царская площадь покроется тымочисленнымъ православнымъ народомъ, и единодушное "ура!" грянетъ громомъ при видъ вожделъвнаю державнаго первенца Москвы, пусть онъ всмотрится въ эти лица, пусть онъ вслушается въ эти звуки: онъ услышить въ нихъ, онъ прочтетъ въ нихъ, яснъе всъхъ лътописей, нашу Исторію; онъ постигнеть по нимъ върнъе всваъ статистичесвихъ вывладовъ тайну Русскаго могущества, онъ узнаеть въ эту великую минуту откровенія, что такое Москва, что такое Русскій человікь, что такое святая Русь: предъ нимъ разоблачится ел безконечное будущее, его высокое предназначеніе, и юное, чистое, добродътельное сердце его насладится такими чувствованіями, какихъ выше, священные ныть для царей на этомъ свътъ".

"Мы всё, Московскіе жители, мы помнимъ живо этотъ незабвенный для насъ день, мы помнимъ, съ какимъ восторгомъ принятъ былъ августейшій наследникъ, начинавшій тогда, по достиженіи совершеннольтія, свою царственную службу Отечеству.

"Нынъшній пріємъ ему, уже Русскому царю, быль еш з торжественнъе и умилительнъе. Опасныя, грозныя обстоятель ства, въ воторыхъ находится Россія, огненное испытаніе, которому она безспрестанно подвергается, мысль объ этомъ не удобоносимомъ бремени, когорое по неисповъдимымъ предна чертаніямъ Промысла, пришлось ему вдругъ, паче чаянія, понести на своихъ плечахъ, мысль объ этомъ мудреномъ кормилѣ, которымъ онъ долженъ править, какъ будто застигнутый ночью въ яростную бурю, на открытомъ морѣ, —все это вмѣстѣ возвышало участіе, возбуждало особенное расположеніе, влекло съ новою силою сердца, и безъ того давно ему безусловно преданныя.

"Голубчикъ нашъ! Какой онъ задумчивый! Утвиь его, Господи!" "Помоги ему, обрадуй его!" "Помилуй насъ!"—вотъ восклицанія, которыя слышались на всякомъ шагу, при всякомъ на него взглядъ! Объяви онъ свою волю въ эту минуту, и весь народъ встанетъ, какъ одинъ человъкъ, и бросится, закрывъ глаза, куда ему будетъ угодно, готовый на всякіе труды и пожертвованія...

"Жаль, что западные враги наши не имъють здъсь своихъ свидътелей, воторые объяснили бы имъ настоящее положение России, и подали бы имъ понятие о силахъ, таящихся въ глубинъ ея души, ожидающихъ мгновения, чтобъ явиться наружу! Они, увлеченные доселъ призражами своего робкаго воображения или нечистой совъсти, върно задумались бы продолжать войну, которой отдаленный успъхъ не значитъ ничего въ сравнение съ положительными, настоящими и будущими ихъ потерями, и еще болъе грозящими воловратностями!

"Надо же было случиться, чтобъ государь, занятый все лъто обороною съвернаго врая, вакъ бы въ успокоеніе тъни Петровой, могъ навъстить насъ, могъ повидаться съ своею родною Москвою, именно въ то время, какъ получено, хотя знающими ожиданное, но тъмъ не менъе прискорбное извъстіе объ оставленіи нами южной части Севастополя.

"Многіе опасались, что это прискорбное извѣстіе помѣтаєть торжественному изліянію вѣрноподданническихъ чувствъ. )пасенія, происходящія отъ незнакомства съ природою Руской! Напротивъ, чѣмъ грознѣе время, чѣмъ труднѣе обстояельства, чѣмъ сложиѣе опасности, тѣмъ завѣтъ, союзъ царя народа бываетъ у насъ тѣснѣе, чище, тверже, святѣе,

лишь бы они понимали другь друга, какъ учить наша Исторія.

"Потеря Москвы не есть потеря Отечества, какъ сказаль нашъ старый Кутувовъ, въ ту злополучную, или, върнъе, казавшуюся влополучною годину нашествія на Россію двадесяти языкъ, подъ предводительствомъ перваго военнаго генія въ міръ.

"Съ паденіемъ Севастополя, не упала Россія, можно бъ съ большимъ правомъ сказать теперь, еслибъ даже и упалъ Севастополь, но Севастополь не упаль, онъ стоить, озаренный славою, въ народномъ сознаніи, и поднимаеть всёхъ насъ на высоту своего величія. Безъ искупительныхъ жертвъ не происходить въ мір'в ничего великаго. Чімъ жертва чище, тъмъ успъхъ върнъе и долговъчнъе. А какъ чиста, высока и свята была Севастопольская жертва, мы всё, и самые враги наши, были свидетелями почти цёлые двенадцать месяцевы! Цълые двънадцать мъсяцевъ мужественные защитники его стояли необоримою живою ствною предъ вражьими силами, собранными почти со всей Европы, подъ губительнымъ огнемъ безчисленныхъ орудій всёхъ родовъ, подъ тлетворнымъ дыханіемъ, важется, самого злого духа, трудясь отъ утра до вечера и отъ вечера до утра, воздвигая ежеминутно новыя преграды, защищая грудью всякій шагь. Они не отдали бы в теперь южной части, еслибь главноначальствующій, "щадя драгоцинную своих сподвижнивов вровь", не ришился прервать на время жертвоприношеніе, дать отдыхъ великодушному сонму.

"На одной батарев, подверженной преимущественно непріятельскимъ выстрѣламъ, и терявшей ежедневно по какому-то значительному количеству людей, начальство хотѣло смѣнить прислугу. Оставьте насъ, отвѣчали герои, на три дня насъ станетъ, а тамъ, что Богъ дастъ, то и будетъ!

"Вотъ какимъ духомъ одушевленъ Севастополь, вотъ какимъ духомъ одушевлена Москва и вся Россія! Враги встрѣтятъ у насъ много Севастополей, и народъ вѣруетъ, что мы выйдемъ непремѣнно съ честію и славою изъ роковой борьбы. Не можетъ быть, чтобъ крестъ уступилъ полумѣсяцу, не можеть быть, чтобъ Христось повлонился Магомету. Провидёние себё не противорёчить. Симъ знамениемъ побёдищи, свазано древле, а сіе знамение въ нашихъ рукахъ, а не вражьихъ. На нашей сторонё правда: мы защищаемъ Отечество и ищемъ христіанской свободы братьямъ, а они чего хотятъ, чего ищуть? Тавъ можетъ ли быть, чтобъ Богъ унизилъ насъ предъ ними за правое и святое дёло, нами предпринятое? Вотъ какъ разсуждаетъ народъ, и кто осмёлится свазать, чтобъ онъ ошибался? Будемъ же терпёть и надёяться!

"Временныя страданія наши служать только довазательствомъ, что мы не вполн'в еще достойны своего высоваго назначенія. Маститый пастырь недавно напомниль намъ, что опасн'яйшіе враги наши—это гріхи. Вонмемъ мудрому гласу, поваемся отъ чистаго сердца, произнесемъ исвренній об'ять исправленія, примемся вс'й усердно за діло, сволько его дівлать кому достанется.

"Севастополь повазаль въ полномъ блескъ все, что есть прекраснаго и высокаго въ Русской природъ, но тамъ же увидъли мы и многіе существенные наши недостатки, особенно въ отношеніи къ Европейской искусственности, или вообще къ образованію, которое по всѣмъ частямъ необходимо должно быть у насъ уравнено съ нашими врагами. Не станемъ стыдиться гласнаго сознанія въ этихъ недостаткахъ, напротивъ, будемъ благодарны за всякое благонамъренное указаніе; не будемъ обвинять никого, а всъ, соединенными силами, приложимъ стараніе объ ихъ отстраненіи, и предадимся спокойно въ волю Божію. Что ему угодно, то и будетъ!

"Для исторической полноты — продолжаетъ Погодинъ скажемъ здёсь нёсколько словъ о дальнёйшемъ пребываніи царскаго семейства въ Мосвве.

"Государь прібхаль въ пятницу, въ двінадцатомъ часу, предъ полночью. Погода была ужасная, дождь лиль какъ изъ ведра, но все пространство отъ желізной дороги до дворца било усыпано народомъ. Никто, казалось, не слыхаль дождя и не чувствоваль никакихъ неудобствъ. Лишь только пока-

зался онъ на крыльцѣ, съ государынею, нашею другою Марією, и прочими членами своего семейства, какъ грянуло ура, в вслѣдъ за его коляскою полилось какимъ-то безпрерывнымъ громвимъ потокомъ звуковъ до самого Кремля.

"Экипажи стояли кучами по всёмъ площадямъ: и старъ, в младъ хотёли, если не видёть, то по крайней мёрё слышать и чувствовать прибытіе дорогихъ гостей.

"Коляска остановилась у Иверской часовни, ярко освъщенной среди окружающаго мрака. Мудрено передать ощущение Русскаго человъка, Московскаго жителя, при видъ издали царя и царицы, здъсь колънопреклоненныхъ.

"О шествін въ Успенскій соборъ по Красному врыльцу, въ сопровожденіи многочисленной свиты, при звон'я вс'яхъ колоколовъ, при восторженныхъ кликахъ народныхъ, сказано выше. Это одна изъ такихъ минутъ, какія бываютъ только въ Москв'я.

"Изъ Успенскаго собора, по отслушаніи торжественнаго молебна, нашъ маститый пастырь, повелъ царя, съ подъятымъ крестомъ, въ соборы Архангельскій и Благов'ященскій... Народныя волны двигались по ихъ направленію.

"На третій день царь принималь во дворцѣ всѣ Московскія сословія, дворянство и купечество, чиновниковь и мѣщань, всѣхь безь исключенія граждань, кто только хотѣль его видѣть,—и выражаль всѣмъ свое благоволеніе.

"Потомъ последовали осмотры полевыхъ полковъ, дружинъ ополченія, кадетскихъ корпусовъ, — этихъ разсадниковъ, где приготовляются новые защитники Отечества, — рядъ минутъ усладительныхъ и незабвенныхъ!

"Ученому сословію и учащемуся юношеству онъ выразиль свое особенное благоволеніе при общемъ пріемѣ, и объщался, при первой возможности, посѣтить нашъ столѣтній Университеть, имѣющій счастіе считать его своимъ членомъ.

"Во вторникъ, 6-го сентября, царь, по святому обычак предвовъ и по внушенію собственнаго благочестиваго сердца убхалъ помолиться въ Троицъ-Сергію со всъмъ своимъ се-

мействомъ: съ царицею-матерью, съ царицею-супругою, со всёми дётьми и великими внягинями.

"Воротясь съ богомолья, царь отправился обозрѣвать войсва, расположенныя въ южныхъ предѣлахъ. Можно себѣ вообразить, какое дѣйствіе произведетъ онъ въ войскахъ своимъ появленіемъ. Самъ Богъ внушилъ ему эту благую мысль.

"Великій князь Константинъ Николаевичъ уже уѣхалъ въ Николаевъ, осматривать оборонительныя средства, тамъ приготовленныя.

"Веливій князь Ниволай Ниволаевичъ за нимъ вскор'в последовалъ.

"Великій князь Михаилъ Николаевичъ будетъ сопровождать государя въ его путешествіи.

"Наслёдникъ и меньшіе его братья занимались между тёмъ обозрёніемъ Московскихъ достопамятностей. Они учились въ Москве уважать и любить этотъ народъ, которому...

"Нѣтъ, нѣтъ нынѣ народа въ мірѣ выше Русскаго. Мы еще не повредились въ своемъ естествѣ, въ насъ еще живо человѣческое чувство, мы способны еще въ самопожертвованіямъ, мы помнимъ Бога, у насъ есть будущее...

"Государь! Ты даруешь намъ много средствъ учиться, воздълывать таланты, въ такомъ обиліи намъ Богомъ ниспосланные, ты даруешь намъ много средствъ усовершенствовать наши способности, чтобъ употребить ихъ на службу тебъ, Отечеству и человъчеству. Мы ожидаемъ отъ тебя новыхъ указаній, возбужденій, поощреній, мы ожидаемъ отъ тебя милости, льготы, наряда! Со внутреннимъ устройствомъ, никакіе внѣшніе враги намъ не опасны, никакія несчастія для насъ не страшны!

"Но я измѣнилъ складу и цѣли моей статьи, въ волненіи всѣхъ чувствъ своихъ я увлекся... Пусть простять мнѣ мое невольное отступленіе. Не до формъ теперь и формальностей, не до фигуръ и правилъ, не до приличій и условій. Одно у всѣхъ теперь на умѣ, объ одномъ всѣ мы должны думать, въ одному всѣ должны мы стремиться, одного всѣ желать,

объ одномъ всѣ молиться: Отечество, Святая Русь, Боже, царя храни<sup>и 90</sup>)!

## XXII.

По порученію внязя Вас. А. Долгорувова, 23 сентября 1855 г., Богоявленскій писаль Погодину: "Князь Василій Андреевичъ возложилъ на меня пріятное порученіе ув'ядомить васъ объ успъхъ вашей прекрасной статьи на встръчу императора въ старой и доброй Москвъ. Этотъ привътный вличь, такъ върно выразившій задушевныя думы и завътныя чувства, неизсявающія въ живомъ родник'в Руссваго сердца,принять въ Петербургъ со всеобщимъ восторгомъ. Петербургъ завидуеть, что это слово было произнесено въ Мосвив, которой вы, милостивый государь, въ эту высовую минуту имъли честь быть представителемъ, какъ ораторъ. Всв ищутъ вашей статьи и жалбють, что она не напечатана въ числв шестидесяти милліоновъ. На этотъ разъ всё и литераторы, и не-литераторы соединились въ похвалахъ и писателю, и гражданину. Пользуясь случаемъ, я, старый москвичъ, считаю за величайшее удовольствіе свидётельствовать вамъ мое глубочайшее почтеніе".

Въ Диевникъ же своемъ, подъ 20 и 22 сентября 1855 г., Погодинъ записалъ: "Мельгуновъ—съ извъстіемъ объ усивъхахъ статьи въ образованномъ обществъ. Кубаревъ—съ извъстіемъ объ усивхахъ въ обществъ нисшемъ. У Давыдова. Вечеромъ въ Авсаковымъ. Восторгъ отъ статьи. Написалъ письмо въ Долгорукому. Думалъ о себъ. Я, дъйствительно, какъ юродивый".

Въ письмъ же своемъ въ внязю Василію Андреевичу Долгорувову, Погодинъ писалъ: "Долгомъ считаю принесть вашему сіятельству исвреннюю благодарность за ваше благосвлонное вниманіе, которое я увидълъ въ порученіи вашемъ. Г. Богоявленскій извъстилъ меня объ успъхъ моей статьи. Во исполненіе вашего приглашенія, сдъланнаго миъ въ Москвъ.

нивю честь сообщить вамъ одну мысль, воторую въ нынвшнихъ обстоятельствахъ можно, важется, употребить въ дёло. Зная недостатовъ вашего времени, постараюсь говорить кавъ можно вороче. Люди на военную службу нужны --- солдаты и офицеры, а у насъ есть цълое сословіе, которое не знаеть что дълать съ избыткомъ своихъ членовъ — я говорю о сословін духовнома. Не одинъ польъ можно составить изъ монастырскихъ здоровыхъ послушнивовъ! Очень знаю, что правительство не хотело прежде прибегать въ этой мере, опасаясь ропота, но нынъ обстоятельства новыя, и если государь посылаеть подъ ядра трехъ своихъ братьевъ, то у сельсваго дьячка можно безъ зазрънія совъсти спросить на службу лишняго сына, котораго и вормить ему не чвиъ. Число мъсть по Духовному Въдомству уменьшилось, а сословіе расплодилось, въ ущербу своего благосостоянія и вравственности. Отврыть ему пути для поступленія въ военную службу, совративъ ея срови, предоставивъ нъвоторыя преимущества, объщавъ земли для поселенія по ея окончаніи, -- и духовенство должно принять такую меру за благоденніе, а не за притвсненіе. Но надо повести дело умпючи. Не умівючи, съ грубыми старыми формами, разумбется, такая мбра принесеть вредъ, а не пользу. Почему бы не очистить и арестантсвія роты, остроги, -- это, разумвется. тихомолюмь ".

Далъе Погодинъ продолжаетъ: "Имъю и другія мысли, чувствую въ себъ силу, возможность быть полезнымъ, и готовымъ служить. Мнъ ненужно ничего: что далъ мнъ Богъ, того не дастъ мнъ царь. Мои соровальтнія занятія съ ихъ плодомъ, сочиненіемъ почти готовымъ, сулять мнъ все, что человъвъ-гражданинъ желать себъ можетъ; слъдовательно, отвлекаясь отъ труда, наполнявшаго всю мою жизнь, я приношу жертву, въ исполненіе своей присяги, какъ русскій преданный Отечеству и царю. Скажи мнъ царь: не нужно, замолчи, и я замолчу, не только съ ропотомъ, но даже съ благодарностію, чтобъ возвратиться къ своему любезному царственному дълу,—Исторіи Русской;—замолчу съ чистой со-

въстью и сознаніемъ истиннаго гражданскаго долга... Обратите вниманіе на мон слова. Вспомните прежнія мон политическія записки: еслибъ обращено было на нихъ дійствительное вниманіе, то многое было бы теперь иначе. Воть что я хочу сообщить еще вашему сіятельству: Непремвино надо дъйствовать на общее мнъніе, непремънно надо дъйствовать на народъ, хочеть ли правительство вести войну, какъ при Александръ I, или считаетъ необходимымъ миръ. Къ миру или войнъ, но надо непремънно приготоваять народ, чтобъ ничего не случилось для него нечаянно. Приготовлять народъ не могуть тв наемныя перья, на кои указываль мив вашь чиновникь, предлагавшій мив полицейскіе матеріалы. Долженъ сказать вашему сіятельству еще нісколько словь о дійствін моей извістной стажы. Купцы, мъщане, чиновники, нисшее дворянство отъ нея безъ памяти, читають, перечитывають и учать наизусть. Цёль моя возбудить чувство преданности болье и болье къ особъ государя; довазать его доступность и готовность въ всявимъ полезнымъ преобразованіямъ, утвшить въ потерв Севастополя, укрыпить надежду на благое окончание войны для Россін, достигнута вполнъ. Но въ высшемъ сословін слышатся упреви и осужденія: не должно относиться тавъ просто въ верховной власти, говорять они, и недолжно упоминать о нашихъ недостаткахъ. Такіе судьи не понимаютъ времени, не понимають дъла и обстоятельствъ, и губять то, что желають сохранить, губять по невёдёнію, хоть нёкоторые и съ добрымъ намбреніемъ. Есть у меня средство подбиствовать и на Европейское мивніе, котя здісь я найду, можеть быть, еще больше возраженій. Главная наша біда состоить въ томъ, что мы никакъ не хотимъ понять простой истины: Востовъ есть Востовъ, а не Западъ; Западъ есть Западъ, в не Востовъ. Мы увлекаемся Западомъ и примъняемъ его въ себь, что Русскому здорово, то Ньмцу, т.-е, Западу смерть и наобороть. Воть еслибы поняли эту пословицу, вы государственные люди, то дёла пошли бы у насъ иначе, въ вашей

чести, къ славъ Отечества и государя, къ общему удоволь-

Письмо свое Погодинъ завлючаетъ такими словами: "Простите простоту моей ръчи. Вы слушали меня снисходительно, и дали мив смелость писать въ вамъ также, не трудясь надъ прінсканіемъ пріятныхъ фразъ и льстивыхъ оборотовъ. Изъ ответа вашего я увижу, должно ли это первое письмо остаться последнимъ".

Князь Вас. А. Долгорувовъ увлонился отъ отвёта на это письмо, и вмёсто него Богоявленсвій писалъ Погодину слёдующее: "Князь поручиль мнё благодарить васъ за вниманіе и надёстся, что вы извините ему его невольное молчаніе: онъ долженъ еженедольно, кром'в докладовъ, важдый день писать письма на Каввазъ, въ Крымъ, Варшаву, Ригу, Ревель и Гельсингфорсъ. Еслибы вы видёли, какъ онъ проводить время отъ ранняго утра до поздней ночи, то не стали бы и спрашивать. Князь просилъ особенно сказать вамъ, что онъ вспоминаетъ съ величайшимъ удовольствіемъ минуты, проведенныя въ вашемъ обществъ, и искренно желаетъ повторенія подобнаго пріятнаго случая".

Въ Погодинскомъ архивъ сохранился листовъ, писанный неизвъстною намъ рукою, содержаніе котораго имъетъ связь съ вышеприведеннымъ письмомъ Погодина въ князю Вас. А. Долгорукову, по вопросу о наборъ рекрутъ съ духовенства. "Въ городъ", —читаемъ въ этомъ листвъ, — "т.-е. начиная съ Газетнаго переулка и вокругъ Кремля, нынъшній день ходятъ сильные разговоры, что состоялось высочайшее повельніе о наборъ рекрутъ съ лицъ духовнаго званія и главное, что по этому случаю Филаретъ, митрополитъ Московскій, слагаетъ съ себя управленіе митрополіей (конечно, по прошенію) и удаляется въ свой скитъ; на его мъсто, одни утверждаютъ, назначенъ Исидоръ, экзархъ Грузіи, другіе — Иннокентій, Херсонскій. Нъкоторые успъли даже узнать слова, какія сказалъ Филаретъ по полученіи указа Синода о наборъ: "Его отецъ меня всегда уважалъ, а онъ не хочетъ слышать никакого

представленія... Старъ я, чтобы гнуться и перемънять себя, не зная, изъ чего"! Можеть быть, вамъ не совстви интересно читать такія въсти, но мнт кажется, что въ настоящее время все, что говорять вокрукт Кремля, какъ бы ни было иногда даже нельпо, все не безполезно и для будущаго времени записать".

Но не одни вупцы и мѣщане восхищались словомъ Погодина, обращеннымъ въ прибывшему въ Москву государю.

Тавъ, П. И. Бартеневъ написаль въ Погодину следующее восторженное письмо: "Если возвышенныя чувства составляють истинное благо души нашей, то глубовая благодарность должна быть воздана человеку, который уметъ пробуждать и оживлять ихъ. Красноречивыя страницы нынешняго номера Московскист Въдомостей исполнили меня самыхъ сладвихъ ощущеній; оне не выходять ивъ головы в сами собою заучиваются наизусть" э1).

"Прочелъ статью Погодина", — писалъ И. С. Аксаковъ къ своимъ родителямъ, — "о пребываніи государя въ Москвъ. Върю его искренности и понимаю, что положеніе государя дъйствительно внушаетъ сильное участіе; что же касается до послъднихъ строкъ статьи, то, хотя онъ и новость въ наше время (послъ Николая) и кажутся чъмъ-то смълымъ, однакожъ не думаю, чтобы онъ имъли большой успъхъ" эз).

Изъ Петербурга графиня А. Д. Блудова писала Погодину: "Не могу добиться узнать, когда бываетъ овказія въ Москву и очень досадно на Оболенскаго, что онъ туда съёздиль, не сказавши мнё. По почтё же, какъ хотите, чтобъ я писала къ вамъ о томъ, что говорятъ объ вашей статьй! На всявій случай пишу, что о ней слышала, а если узнаю, что втонибудь ёдетъ, перешлю вамъ письма. Два было мнёнія здёсь — одни находили, что первая часть: Вото ото! еслишкомъ диверамбическое. Я, признаться, сама не очень люблю этотъ тонъ въ прозё. Другіе, къ моему великому удявленію и смущенію, и (это большая часть бюрократіи и такъ называемаго средняго общества) негодовали на васъ и на

цензуру за то, что говорите, что намъ нужно многому учиться, и что отъ государя ждемъ еще многаго. Вообразите, что кричали, вавъ можно такія вещи писать? Кавъ можно сознаться, что не все у насъ совершенство; какъ можно намекать государю, что онъ можетъ и долженъ нвкоторыя вещи перемънить. Каково? Сами отъ утра до ночи все критикують, а сважи слово правды въ самыхъ приличныхъ выраженияхъ, эта ватага вричитъ и негодуетъ, и ея, дескать, оскорбили върноподданническія и патріотическія чувства. Мить больно видіть, вакъ лесть подлейная, лесть булгаринская, пронивла до этихъ душеновъ! Въ высшемъ вругу (вромъ вступленія) очень понравилась статья и обрадовались, что она была пропущена, вавъ признавъ переворота въ цензуръ и благородной исвренности. Воть на счеть вашей статьи. Но теперь должна сказать вамъ упревъ съ своей стороны. Зачёмъ вы говорили Анив Оедоровив Тютчевой: "Зачвиъ прівхали они въ Москву? Сидели бы дома да плакали"! Что же это за капризы, г-нъ Погодинъ? Пишете сюда: "Что же не вдетъ царь? Зачвиъ не повазывается"?-Прівхаль, а вы упрекаете, что прівхаль, а на другой день пишете: Вота она!

"Что васается до статьи вашей", — писалъ Погодину Ө. И. Тютчевъ, — "то я навърное знаю, что она была читана и перечитана съ большимъ участіемъ и признательностію, и я не понимаю, какимъ образомъ, въ последнее время, въ бытность двора въ Москвъ, вы не имъли случая сами въ этомъ убёдиться".

На статью Погодина отвливнулся съ своей Михайловой Горы и самъ М. А. Мавсимовичъ. "Отъ всего сердца обнимаю тебя", — писалъ онъ, — "тебя, душа моя, Русская душа — Погодинъ! За твои усладительныя статьи о Нахимовъ, о Гогогъ, и, навонецъ, за твою преврасную статью о пребываніи въ Москвъ нашего надежи-царя, нашего второго благословеннаго! Когда ты говоришь о восклицаніяхъ Москвичей: Голучочих наша! Утпыть его Господи!.. Эти сердечныя строви визываютъ слезу даже и теперь, когда пишу объ нихъ уже по воспоминанію... Спаснбо тебъ! Легче становится на душъ,

при такихъ утолительныхъ статьяхъ, какъ твои, въ наше грустное смутное время $^{\mu}$ .

Изъ Лъсного, 18 сентября 1855 года, внязь П. А. Ваземскій писаль Погодину: "Книгу Ветерана я вамь не посылаль и не посылаю, но той же причинъ, но которой сапожникъ безъ сапогъ. У меня нътъ ни единаго экземпляра. Но ожидаю присылки изъ-за границы и тогда представлю вамъ. Бумагъ вашихъ я не выручалъ, потому что вамъ самимъ извъстно, какъ трудно выручить что-нибудь изъ женсвихъ рувъ, а тъмъ паче, вогда эти руви августъйшія; но при свиданіи, можеть быть, вамъ удалось войти опять во владеніе своею собственностью. Съ большимъ удовольствіемъ читаль я статью вашу въ газетахъ. Она и вдёсь вообще понравилась. Надвюсь, что вы виделись съ А. С. Норовымъ и успъли съ нимъ побесъдовать и потолковать. По возвращеніи его сюда, думаю, если Богъ дасть, побывать въ Москвъ, т.-е. въ теченіе овтября. Не знаете ли чего о Московскомъ профессоръ Щепкинъ, котораго я видълъ за границею въ жалкомъ положеніи здоровья, и не знаете ди чего о трудахъ его, которые онъ наибревался выслать въ Москву? Онъ вселилъ въ меня большое сочувствие въ себъ и свойствами своими, и страданіемъ. Можете, безъ сомнівнія, узнать о немъ отъ отца его и очень обяжете меня, если передадите мнъ желаемыя свъдънія" <sup>93</sup>).

Кавъ и следовало ожидать, А. В. Нивитенко отнесся несочувственно въ статъв Погодина, и въ Дневникъ своемъ, подъ 19 сентября 1855 года, записалъ следующее: "Въ публиве много говорятъ о статъв Погодина, написанной по случаю пріёзда государя въ Москву. По-моему, тамъ много самохвальства. "Мы первый народъ въ міре, мы лучше всёхъ" и т. д. Но тутъ есть одно мёсто замечательное, потому что оно выражаетъ общее чувство—это то, где авторъ говорить о "любезныхъ намъ именахъ Петра, Еватерины, Александра",— о Николав ни слова. Говорятъ, государь самъ пропустиль

эту статью въ печать. Мусинъ-Пушкинъ не велѣлъ ее перепечатывать въ здёшнихъ газетахъ" 94).

Мы уже замётили, что статья Погодина произвела сильное впечатлёніе во всёхъ сферахъ. "Читалъ ли ты статью Погодина"?—спрашивалъ Т. Н. Грановскій К. Д. Кавелина,—ее пропустилъ самъ царь, но здёшніе бары, Закревскій, князь С. М. Голицынъ и проч. въ ярости. Погодинъ хочетъ уёхать изъ Москвы. "Они мнё подкинутъ мертвое тёло въ садъ,—говоритъ онъ,—и отдадутъ подъ судъ за душегубство". Вообще здёшнее высшее общество боится, чтобы новый царь не былъ слишкомъ добръ и не распустилъ насъ. Общество притёснительнёе правительства".

Въ другомъ своемъ письмѣ Грановскій писалъ: "У насъ еще продолжаются толки о статъѣ Погодина. Всю эту бурю поднялъ Филаретъ. А Погодинъ не перестаетъ писать свои безконечныя и безполезныя письма. Теперь избралъ темою проектъ соединенія Россіи съ Индіей посредствомъ желѣзной дороги. Это что-то въ родѣ Александра Ивановича Герцена. Изъ двухъ противоположныхъ лагерей, а выходитъ одинъ и тотъ же вздоръ" это.

## XXIII.

Умиленіе, слезы, восторженныя клики сонмища народнаго, произвели радостное впечатлініе на душу государя. "Посреди сихь тяжких обстоятельствь",—читаемъ въ письмів его къ князю Паскевичу,— "сердцу моему было отрадно въ родной москей встрітить завітный задушевный пріемъ. . . . Да поможеть намъ Богъ выдержать до конца испытаніе, свыше намъ посылаемое. Я не унываю, а надінось на милость Божію и на общее сочувствіе нашей Руси къ правому нашему дізду".

Изъ Лавры преподобнаго Сергія государь взяль образь преподобнаго, тотъ самый, что сопровождаль царя Алексівя Михайловича во всіхъ его походахь, быль съ Петромъ Ве-

ливимъ подъ Полтавой, а въ 1812 году — съ Московскимъ ополченіемъ, и отправилъ его въ внязю Горчавову съ тёмъ, чтобы сія святая икона оставалась при главной ввартирѣ Крымской арміи. "Да помогутъ намъ молитвы преподобнаго Сергія", — писалъ государь внязю Горчавову, — "такъ кавъ благословеніе его даровало намъ побъду при Димитріѣ Донскомъ".

Принимая и лобызая въ Лаврѣ этотъ образъ, государь, по свидѣтельству ключаря Успенскаго собора Петра Ильича Виноградова, "почти навзрыдъ плавакалъ" <sup>96</sup>).

5 сентября 1855 года, Т. Н. Грановскій писаль А. В. Станкевичу: "Въ Москвъ теперь вся царскай фамилія. Константинъ Николаевичъ вдетъ отсюда въ Николаевъ, государь неизвъстно куда, въ Варшаву или въ Николаевъ. Народъ встръчаетъ ихъ съ восторгомъ. На большомъ пріемъ, происходившемъ въ самый день нашего прівзда сюда, государь очень благосклонно говорилъ съ членами Университета и повторилъ Дворянству замъчаніе, уже сдъланное предводителю, на счетъ плохихъ офицеровъ ополченія" 97).

Въ Мосввъ происходили, подъ личнымъ предсъдательствомъ государя, военныя совъщанія, въ участію въ воторыхъ онъ пригласиль военнаго министра князя В. А. Долгорукова, генераль-адъютанта барона Ливена и бывшаго адъютанта и личнаго своего друга внязя А. И. Борятинскаго. Плодомъ этихъ совъщаній была составленная государемъ записка о предстоящихъ военныхъ дъйствіяхъ. Върный своему слову, императоръ Александръ II считалъ паденіе Севастополя лишь началомъ новой войны.

Первоначальное намёреніе государя было: изъ Москвы отправиться въ Варшаву, для соображенія съ вняземъ Паскевичемъ мёръ на случай войны съ Австріей. Событія въ Крыму заставили его перемёнить это рёшеніе и, отложивъ поёздву въ Варшаву, ёхать въ Николаевъ, чтобы условиться съ Лидерсомъ, а если можно, то и съ вняземъ Горчаковымъ, о дальнёйшихъ дёйствіяхъ на югё. "При томъ считаю сердечною

обязанностью", — писаль государь князю Паскевичу, — "лично благодарить славныя войска наши за геройскую защиту Севастополя. Они долгь свой исполнили свято! Не ихъ вина, что труды ихъ не были увёнчаны полнымъ успёхомъ".

Увъдомляя внязя Горчавова о поъздвъ въ Николаевъ и о намъреніи оттуда прослъдовать въ Крымъ, государь назначилъ ему свиданіе въ Симферополь, а въ Николаевъ предписаль явиться начальнику штаба Крымской арміи внязю В. И. Васильчикову и генералу Тотлебену. На случай прітяда въ Крымъ, государь "строжайшимъ образомъ" запретилъ дълать вакія-либо приготовленія для смотровъ войскъ, замъчая: "они и безъ того много претерпъли и потому не хочу, чтобы прітядъ мой былъ имъ въ тягость".

Государю предшествовали великіе внязья Константинъ и Николай Николаевичи. Самъ же государь, въ сопровожденіи великаго князя Михаила Николаевича, выбхаль изъ Москвы 8 сентября, и 13-го 1855 г. былъ въ Николаевъ 98).

Въ день своего отъезда изъ Москвы, государь, по свидетельству О. М. Бодянскаго, "после, смотра на Красной площади, возвратившись домой, вскор'в явился въ Успенскій соборъ съ супругой и матерью. Ключарь собора (какъ самъ равсказываль мив), оставшійся одинь послі об'єдни, на всявій случай, едва успёль привазать постлать вовры и, облачась въ епитрахиль, явиться у дверей съ врестомъ и святою водою. Повлонившись и приложившись въ ивонамъ, государыня-мать спросила, гдв гробъ патріарха Филарета, и вогда онъ былъ указанъ, она долго молилась у него и близъ лежащихъ митрополитовъ (Фотія и Кипріяна), равно вакъ у Ризы Господней, сильно обливаясь слевами, благословляя сына, который тоже врёнко плакаль, обнимая ее; Государыня-супруга тояла поодаль съ заплаванными глазами. Выходя уже почти въ собора, императрица Александра Өеодоровна спросила, где надпись, сделанная въ 1812-мъ году на одномъ изъ толбовъ собора, въ которой сказано, сколько пудовъ золота и серебра взято ими въ ономъ; но влючарь не могъ повазать ея, такъ какъ она еще при возобновленіи была замазана по неосмотрительности зав'ядывавшаго этимъ д'ёломъ <sup>699</sup>).

Въ тотъ же день, т.-е. 8 сентября 1855 года, князь П. А. Вяземскій изъ Петербурга писалъ В. П. Титову: "Вся вдёсь заняты отъёздомъ царя изъ Москвы въ Николаевъ, а вто говорить и на Сёверную часть Севастополя. Присутствіе его, безъ сомнёнія, ободрить и воодушевить войска, которыя, впрочемъ, по словамъ пріёхавшаго на дняхъ Анатолія Борятинскаго, не лишились бодрости. За войска можно ручаться. Они герои и мученики. Но хорошо будеть на мёстё и лично пощупать нашихъ генераловъ; о способности ихъ не мнё судить. Но нельзя не сознаться, что нётъ имъ счастья; а на войнё, какъ въ игрё, счастье едва ли не выше умёнья, или науки. Такъ думалъ и Наполеонъ" 100).

Погодинъ же взывалъ въ графинъ А. Д. Блудовой и въ Ө. И. Тютчеву: "Откликнитесъ. Да надобно случая" — отвъчала ему графиня Блудова, — "чтобъ откливнуться на ваши вопросы, а я ни одной окказіи не имъла. Пишу нынче два слова по почтъ. Видимъ, что вы въ такомъ волненіи, что вамъ нужна перемъна мъста и кругъ знакомства. Пріъзжайте сюда — холодно, сыро, грустно, скучно здъсь, но можетъ быть все это будетъ имътъ успокоительное дъйствіе на васъ. — Новостей, кромъ самыхъ печальныхъ, нътъ. Государя ждутъ сюда въ 20-му октября, но маршрутъ еще неизвъстенъ. Онъ здоровъ и не унываетъ — съ любовію и умиленіемъ пишетъ о морякахъ Севастопольскихъ, которые теперь уже на батареяхъ въ Николаевъ".

Находясь въ возбужденномъ состояніи, Погодинъ вздумаль такть въ Николаевъ и домогаться тамъ аудіенція у государя; но друзья отклонили Погодина отъ этого несчастнаго предпріятія. "Что касается до вашего намтренія,—писала ему графиня А. Д. Блудова,—просить аудіенціи у государя, чтобъ сказать ему въ общихъ выраженіяхъ, что положеніе опасно, что система дурна, что люди недостаточно умны, недостаточно учены.... Все это знаеть и государь, и весь свъть. Нужно знать, какз и чюмз, и кюмз пособить горю. И знаете-ли вы сами это во всёхъ подробностяхъ? И можете ли въ одной аудіенціи все это ясно и дёльно высказать? Кажется, не можете? А тогда на что по пустому ёздить въ Николаевъ, гдё ужъ и такъ самыя обстоятельства глаза волятъ своей грубой, неотразимой истиной. Лучше пріёзжайте сюда на нёсволько недѣль—посердитесь, побранитесь съ нёкоторыми людьми, посмотрите поближе на машину здёшнюю и сдѣлаетесь менѣе нервнымъ, и тогда если не можете принести пользы въ настоящемъ, утѣшитесь мыслію, что избранныхъ мало, а этихъ избранныхъ Провидѣніе знаетъ и въ свое доброе время укажетъ на нихъ".

"Вей ваши здёшнія друзья", —писаль Погодину, изъ Петербурга, Ө. И. Тютчевъ, -- "того мивнія, что лучше вамъ дождаться возвращенія государева и прібхать сюда, въ Петербургъ, чемъ вхать на авось въ Николаевъ". Въ томъ же письм' Тютчевъ писалъ Погодину и следующее: "Теперь, вавъ бы ни было грустно и больно, вотъ вамъ мое задушевное роковое убъждение о настоящемъ кризисъ: дъло идетъ не о Россіи одной, но о ціломъ племени. Удержить ли оно за собою свою историческую самостоятельность для будущаго развитія или окончательно погубить и утратить ее. Болье тысячи лёть готовилась нынёшняя борьба двухъ великихъ западныхъ племенъ противу нашего. Но до сихъ поръ все это только были авангардныя дёла, теперь наступиль чась последняго, решительнаго, генеральнаго сражения ... Все авангардныя дела были нами проиграны, отъ исхода предстоящей битвы зависить рашение вопроса: которой изъ двухъ самостоятельностей должно погибнуть: наша или западная, но одна изъ нихъ должна погибнуть непремвнно-быть или не быть, мы или они ... Теперь, если мы взглянемъ на себя, т.-е. на Россію, что мы видимъ?.. Сознаніе своего единственнаго историческаго значенія ею утрачено, по крайней мірь въ такъ называемой образованной, правительственной Россіи. Живетъ ли оно еще въ народъ, одному Богу извъстно. Въ

чемъ же это историческое значеніе? А именно въ томъ, что Россіи, какъ единственной представительницъ самостоятельной всего племени, предназначено было возсоздать эту самостоятельность для всего племени. Этотъ историческій законъ Россін быль ея жизненнымь условіемь, вив воего неть и для ней самой исторической жизни. Все это, сознаю, очевидно до пошлости, но воть что не пошло: для правительственной Россіи сознаніе этого закона, не смотря на свою очевидность, болье не существуеть. Она уже не органь, а просто наросив. Теперь это омертвение распространится на всю массу, или, неминуемо, должно вызвать изъ глубины ея, последнюю, отчаянную реакцію народной и племенной жизни, не для Россіи одной, но для всего племени; т.-е. оживуть ли кости cia?.. Focnodu Boxce, Tw oncu cia (Iesek. XXXVIII, 3-4), и что же, сважете, передъ этою необъятною, неразрешемою задачею, что же значать голось и усилія частнаго лица?.. Тавъ, вы правы, Господи помилуй! и ... только".

# XXIV.

Императрица Марія Александровна, во время пребыванія своего въ Москвъ, пожелала, чтобы сыновья ея, подъ руководствомъ Погодина, ознакомились съ священными Московским древностями.

9 сентября 1855 г., Оомъ писалъ Погодину: "Николай Васильевичъ Зиновьевъ поручилъ мнѣ свидѣтельствовать вамъ, милостивый государь Михаилъ Петровичъ, совершенное его почтеніе и покорнѣйше просить васъ, пожаловать завтра къ 11 часамъ утра къ ихъ императорскимъ высочествамъ, дабы до полудня осмотрѣть нѣкоторыя достопримѣчательности къ самомъ Кремлевскомъ дворцѣ, а потомъ, до обѣда, куда-нибудъ съѣздить для того, чтобы ознакомить государевыхъ сыновей, сколько возможно, съ древнею столицею. Во всякомъ случаѣ карета будетъ своевременно прислана къ вамъ".

Въ Записках же своихъ О. А. Оомъ писалъ: "Помню

первое мое знакомство съ Погодинымъ, когда я явился въ нему на Дѣвичье Поле и, заставъ его въ свѣтелкѣ, пригласилъ принять на себя ознакомленіе великихъ князей съ достопримѣчательностями первопрестольной столицы. Не воображалъ я тогда, что смущенный и убитый вѣстью о взятіи Севастополя М. П. Погодинъ, принявъ не безъ нѣкотораго выраженія неудовольствія приглашеніе сопровождать юныхъ князей при осмотрѣ Москвы, въ то же время будетъ тайнымъ наблюдателемъ не столько за системою воспитанія, а за наружною обстановкою и за лицами, окружавшими великихъ князей".

Сама императрица Марія Александровна принимала живое участіє въ этомъ обозрѣніи. Довазательствомъ сего можеть служить слѣдующая записва, полученная Погодинымъ отъ В. Д. Олсуфьева: "Императрица желаетъ знать, гдѣ находится и какъ называется церковь, о которой вы говорили и которая почитается вами одною изъ древнѣйшихъ въ Москвѣ".

Миссію свою Погодинъ, повидимому, исполнилъ удачно, нбо Н. В. Зиновьевъ ему писалъ: "По докладу моему государынъ императрицъ Маріъ Александровнъ, ея величество повелъть мнъ соизволила, благодарить васъ отъ имени ея за содъйствіе ваше при осмотръ великими князьями достопримъчательностей Москвы".

Но Погодинъ, какъ замѣтилъ и Оомъ, углубленный въ политическія дѣла, не съ должнымъ усердіемъ исполнялъ возложенное на него императрицею Марією Александровною порученіе, въ чемъ упрекала его графиня А. Д. Блудова. Она писала ему: "Васъ нарочно назначила молодая императрица показать древности Москвы дѣтямъ ея—нарочно съ дѣтьми сама пошла въ Оружейную палату (кажется), а вы опять капризничаете и еле отвѣчаете на вопросы наслѣдника и не стараетесь заинтересовать ребенка. Это замѣтили и мать, и окружающіе, и воля ваша, но эти саргісез de jolie femme замъ не къ лицу, и я не вижу истиннаго патріотизма и желанія добра въ томъ, чтобъ предъ Москвичами или предъ при-

дворными повазаться сердитымъ и невъжливымъ съ женщиною и матерью, съ царицею Русскою. Умъть привлечь в заинтересовать и показать въ лучшемъ и любезнъйшемъ видъ и правду, и Исторію, и историка или, по крайней мъръ, изслъдователя Исторіи, гораздо полезнъе, нежели самому себъ составить репутацію Дунайскаю крестыянина. Это общій недостатовъ васъ, Москвичей. Ваша личность, или вашъ кружокъ, вамъ дороже добра; лишь бы не показаться льстецомъ, вы готовы найти и добродътель порокомъ, и умъ глупостью, и простую учтивость униженіемъ. Вотъ вамъ и на вашъ счеть правда въ вашемъ вкусъ, безъ прикрасъ. Пари держу, что она васъ разсердитъ".

Но Погодинъ въ то время мечталъ попасть въ наставники наследнику и роль путеводителя казалась ему мелкою. Въ этомъ поддерживалъ его и графъ А. С. Уваровъ. "Вы слишкомъ известны государю, —писалъ онъ ему, — чтобы идти проселочными тропами; напишите ему, что вы желаете быть наставникомъ наследника, какъ Жуковскій быль его наставникомъ, и что, чувствуя, что вы можете быть ему полезнымъ, вы прямикомъ къ нему обращаетесь. Это было бы съ вашей стороны хорошо, и для Россіи хорошо".

Но это, къ сожальнію, не осуществилось.

Пребываніе въ Москвѣ великой внягини Елены Павловны произвело благопріятное впечатлѣніе на ученыхъ. Къ тому же ее въ то время прочили въ президенты Академіи Наукъ, о чемъ писалъ Погодину графъ А. С. Уваровъ: "Елена Павловна, можетъ быть, будетъ президентомъ 101). Одно утро провель у нея и Погодинъ 102). По поводу этого посѣщенія графина Блудова писала ему: "Что вы говорите о великой внягинѣ Еленѣ Павловнѣ, что она понимаетъ и вашъ языкъ, и языкъ придворный, совершенно справедливо; знаете ли, почему это? Потому что у нея умъ мужской, а душа женская, что она понимаетъ именно недостатки людскіе, но понимаетъ ст снисхожденіемъ, христіанскою любовію и желаетъ искренно извлечь добро для Россіи изъ всѣхъ способныхъ людей, не

смотря на нѣкоторую разность въ мнѣніяхъ и на недоразумѣнія, въ воторыхъ упрямятся часто и тѣ и другіе, по самолюбію или самообольщенію. Побольше бы слѣдовали ея примѣру и недурно бъ было, да въ несчастію, у насъ ни ея, ни такого образа мыслей не умѣютъ цѣнить " 103).

Т. Н. Грановскій, обласканный великою княгинею Еленою Павловною, спрашиваль одного своего Петербургскаго друга: "Да скажи правду: какъ нодъйствовали на великую княгиню наши профессора и не показались ли ей мои отзывы о лицахъ и вещахъ черезчуръ откровенными. Сама она произвела превосходное впечатлѣніе. Забѣлинъ въ восторгѣ отъ нея и отъ М-lle Раденъ. За то здѣшнія барыни крайне негодуютъ на нее за время, потраченное съ профессорами и отнятое у нихъ" 104).

Упомянувъ о великой княгинъ Еленъ Павловнъ, нельзя умолчать и о великомъ княгъ Константинъ Николаевичъ. Пройдя суровую школу воспитанія, онъ, въ новое царствованіе, выступиль съ особою энергією на государственное поприще.

20 августа 1855 года, веливій князь Константинъ Николаевичъ сдёлалъ слёдующее предписаніе управляющему Морскимъ Министерствомъ: "Желая собрать полныя и подробныя свёдёнія о той части населенія Россіи, которая занимается мореходствомъ, рыбными промыслами, судоходствомъ на ръвахъ и озерахъ, и въ то же время доставить Морскому Сборнику рядъ любопытныхъ статей, я поручилъ князю Оболенсвому прінскать нісколько молодых в талантливых в писателей, которые уже доказали свои дарованія и которыхъ можно бы съ пособіемъ отъ Морского В'едомства отправить на целый годъ въ разные врая Россіи, для помянутыхъ изследованій. Прошу, ваше превосходительство, потрудиться также съ своей стороны поискать подобных элицъ, и по мере появленія ихъ, объявить имъ: 1) что я желаль бы отправить одного въ Архангельскъ и на берега Бълаго моря, другого-на озера Ладомское, Онежское и внизъ по Волгъ, третьяю — на Каму и Оренбургскій край и р. Ураль, четвертаю-въ Астрахань и Каспійское море, пятаю въ Остзейскія губернін, шестого-въ Финляндію. 2) Что цёль командировки ихъ состоить въ томъ, чтобы изследовать и описать подробно быть. нравы и обычаи того населенія, которое занимается промыслами на водъ и изъ котораго, слъдовательно, всего бы полезнъе и натуральные брать матросовъ. Подробной программы для этого изследованія я не считаю нужнымъ давать, предоставляя важдому составлять описанія по собственному усмотрівнію, но прошу васъ составить для нихъ общія указанія тёхъ свідвній, которыя могли бы быть особенно полезны для насъ. 3) По мірт того, что работа этихъ лицъ будетъ подвигаться, я желаю получать отъ нихъ не вавія-либо донесенія, а прямо статьи для Морского Сборника, въ роде прекрасныхъ статей г. Гончарова. 4) Прошу, ваше превосходительство, снабдить этихъ лицъ рекомендательными письмами къ мъстнымъ начальникамъ, объяснивъ участіе, которое я принимаю въ этомъ дълъ. Я не желаю, чтобы объ этомъ предпріятіи что-либо печаталось прежде того времени, когда оно принесеть уже желанные плолы".

Посылая въ Погодину вопію съ сего предписанія, А. В. Головнинъ, между прочимъ, писалъ ему: "Изъ прилагаемой копіи ваше превосходительство увидите предположеніе его высочества, для исполненія воего Морскому Министерству нужно имъть нъсколько молодыхъ даровитыхъ писателей. Не будете ли вы столько добры и не укажете ли намъ на нъсколько способныхъ лицъ, адресуя ихъ въ Фердинанду Петровичу Врангелю, который условится съ ними. Я увъренъ, что великій князь будетъ искренно вамъ благодаренъ".

Въ то же время Погодинъ получилъ и следующее письмо отъ внязя Д. А. Оболенскаго: "Вамъ писалъ Головнинъ о жланіи великаго внязя командировать молодыхъ даровитых литераторовъ для изученія врая и составленія статей для Морского Сборника. Вы пишете мнъ, что боитесь обратиться въ лицамъ вами поименованнымъ, ежели я или мое начальств)

обратимся въ другимъ. Я признаюсь вамъ, что несовершенно понялъ вашу мысль. Намъ нужно нъсколько молодыхъ людей, которые бы согласились вхать въ разныя мъста; судить о способностяхъ сихъ молодыхъ людей никто не можетъ, кромъ тъхъ лицъ, которые по своему положенію имъютъ съ ними постоянное столкновеніе. Поэтому великій князь приказаль обратиться въ вамъ и Шевыреву и просить васъ рекомендовать талантливыхъ молодыхъ людей. Въ числъ здъщнихъ литераторовъ есть также и люди способные, и имъ сдълано также предложеніе вхать. Условія командировки вамъ также извъстны изъ письма Головнина, поэтому я несовершенно понимаю, въ чемъ именно встръчаете вы затрудненіе. Потрудитесь объяснить. Очень бы мнъ хотълось побывать въ Москвъ, но не могу и думать оставить теперь Петербургъ, — дълъ пропасть, хотя я и заболтался съ вами не въ мъру" 108).

Князь П. А. Вяземскій доставиль великому внизю Константину Николаевичу записку П. А. Валуева, на основаніи воторой великій князь, отъ 26 ноября 1855 г., написаль Ф. П. Врангелю слёдующее:

"Въ одной весьма замечательной записке о нынешнихъ тажению обстоятельствами Россіи, при увазаніи причинь, воторыя довели насъ до нынъшняго бъдственнаго положенія, между прочимъ, сказано: "Многочисленность формъ подавляеть у насъ сущность административной деятельности и обезпечиваетъ офиціальную ложь. Взгляните на годовые отчеты. Вездъ сдълано все возможное, вездъ пріобрътены успъхи, вездв водворяется, если не вдругъ, то по врайней мъръ, постепенно должный порядовъ. Взгляните на дело, всмотритесь въ него, отдёлите сущность отъ бумажной оболочки, то что есть, отъ того что кажется, правду отъ неправды ни полуправды, и редво где окажется прочная плодотворная польза. Сверху блескъ, внизу гниль. Въ твореніяхъ нашего офиціальнаго многословія ніть міста для истины. Она затаена между стровами, но вто изъ офиціальныхъ читателей всегда можетъ обращать вниманіе на междустрочіе.

"Прошу ваше превосходительство, сообщить эти правдивия слова всёмъ лицамъ и мъстамъ Морского Въдомства, отъ которыхъ въ началъ будущаго года мы ожидаемъ отчетовъ за нынъшній годъ, и повторите имъ, что я требую въ помянутыхъ отчетахъ не похвалы, а истины, и въ особенности откровеннаго и глубоко-обдуманнаго изложенія недостатковъ каждой части управленія и сдъланныхъ въ ней ошибокъ, и что тъ отчеты, въ которыхъ нужно будетъ читать между строками, будутъ возвращены мною съ большою гласностію".

По свидетельству внязя П. А. Вяземскаго, "сей напечатанный циркулярь быль послё отобрань" 106).

Тъмъ не менъе, циркулярь этотъ произвелъ сильное впечатлъніе. "Всъ какъ-то стали бодръе духомъ", — писалъ С. Т. Аксаковъ своему сыну Ивану, — "да и какъ не ободриться? Ми на каждомъ шагу видимъ, что государь хочетъ правды, просвъщенія, честности и свободнаго голоса. Университеты растворены настежь; Константинъ Николаевичъ далъ циркуляръ по своему Министерству, разумъется, съ соизволенія царя, который начинается такъ: "Въ одной весьма замъчательной запискъ" и пр. Я чувствую, какъ радостно забьется твое сердце! И едва въришь, что наступаетъ время, въ которое честному человъку можно будетъ говорить правду безъ страха".

Но И. С. Авсавовъ, вавъ и слъдовало ожидать, отнесся въ циркуляру скептически и писалъ своимъ родителямъ: "Что васается до циркуляра веливаго князя, то, разумъется, я радуюсь всею душею этому явленію, но не то понимаютъ они подъ офиціальною ложью; это не значитъ ложь довесеній, а ложь формализма, ложь, истекающая изъ самого начала административнаго, изъ понятія о казить и проч., и проч., и проч., и проч., и проч.,

Великій внязь Константинъ Николаевичь относился со чувственно и къ политической дѣятельности Погодина. 27 февраля 1855 года, А. В. Головнинъ писалъ ему: "Князь Оболенскій доставилъ мнѣ по пріѣздѣ изъ Москвы письмо ваше, которое я тогда же представилъ великому внязю генераль-

адмиралу, и его высочество, прочитавъ, тогда же отдалъ августвитему брату своему. Вы опибаетесь, называя Морское Въдомство огромнымъ. Оно вовсе не огромно по числу чиновниковъ, которыхъ весьма немного. Очень жаль, что наши газеты и журналы не обращаютъ вниманія читателей на Морской Сборникъ. Журнала съ подобнымъ направленіемъ у насъ еще не бывало".

Утешенный известиемъ О. И. Прянишникова о сочувственномъ отношения въ нему великаго внязя Константина Николаевича, Погодинъ писалъ: "Усердно благодарю васъ, любезнъйшій Өедоръ Ивановичь, за ваши пріятныя изв'ястія, хоть и параллельныя съ непріятными. Вы напоминаете о жалобахъ Евреевъ въ первый годъ странствованія по пустынъ, на пути изъ Египта. Хорошо, еслибъ мы шли изъ Египта, ну, а вавъ мы премъ въ Египетъ, мимо земли обътованной? Господи! укажи намъ путь. Лестнымъ почитаю желаніе веливаго внязя. Я толвался во всё двери, и стучался подъ всёми овошвами, но нътъ почти нигдъ ни отвъту, ни привъту. А чувствую, что могу свазать и сдёлать именно теперь много полезнаго. Следовательно, желаніе великаго князя принимаю въ сердцу, съ особенной благодарностію. Посылаю вамъ теперь первыя семь писемъ. Въ составъ этого собранія входять мои донесенія 1842 и 1839 годовъ. По моему-он'в важнъе прочихъ, потому что всъ оправдались и утвердились событіями 1848 й следующих в годовь, и следовательно, самымь деломъ отклоняють обвинение въ порзіи. Прочія четыре я до сихъ поръ не переписывалъ, видя безплодность моихъ усилій. Теперь примусь и пришлю непремённо на слёдующей недёлё. А вончивъ, хочу отправиться въ Сибирь, на Амуръ, чтобы не читать и не знать ничего о новой политивъ, которая просто сведеть меня съ ума, если я останусь еще съ ея газетами противными".

Мы уже знаемъ, что Погодинъ, чтобы "найти тонъ" для своей *Древней Русской Исторіи*, давно мечталъ "углубиться въ свой предметъ гдѣ-нибудь на Балтійскомъ морѣ, для живѣй-

шаго воспоминанія о Варягахъ, потомъ въ Кіевѣ, на Днѣпрѣ, для удѣльнаго періода, и навонецъ, въ Сибири—для Монголовъ и Татаръ". Это дало поводъ одному Московскому сатирику написать слѣдующее посланіе нашему историку:

> Отечество наше богато. Въ немъ всякій деньгу зашибеть, Обильно сребро въ немъ и злато: Понятно, что ты патріоть. Но странно, о, старедъ маститый, Ты вздумаль Москву повидать, И градъ старинный, знаменитый, На степи Монголовъ мънять. Поверь мив, ты вдешь безплодно, Свой край покидая родной, Въ пустыни Сибири холодной, Въ предълы Орды Золотой. Исторію нашей Россіи Ловель ты по ига Татаръ. И, вспомнивъ шатанья былыя, Ты прежній почувствоваль жарь: Потядить опять изъ разсчета На счеть тароватой казим: Узнать, вишь, припала охота Характерь Монгольской Орды. Не ѣзди,--и смѣло прогоны Ты можешь въ варманъ положить, Татарщину всю безъ препоны Легко и въ Москвѣ изучить. Пусть дивія річи Островскій Хвастливо тебъ говорить, Молчить многодумный Садовскій, Иль шуть Рамазановъ кричить. Григорьевъ пусть смертнымъ въ забаву Серьезныя пишетъ статьи, И Тертій пусть Богу во славу Поеть неалмопенья свои; Да, главное, чтобъ неуклонно Ты свой Москвитянинь читаль. И скажуть, что ты всесторонне На мъсть Татаръ изучаль 108).

## XXV.

Шестинедъльное пребываніе государя въ Николаєвъ посвящено было приведенію этого важнаго пункта въ оборонительное положеніе, по плану генерала Тотлебена, при чемъ великіє князья Николай и Мяхаилъ Николаєвичи были назначены завъдывать, первый — инженерною, второй — артиллерійскою частями 109).

Во время пребыванія государи въ Ниволаевъ, Погодинъ получиль изъ Петербурга, отъ П. С. Савельева, следующее письмо (отъ 6 октября 1855 года): "Я вамъ давно ничего не писаль, почтенный Михаиль Петровичь, потому, что не до того. Всв мы въ тревожномъ состоянии духа, никто ничего не дълаетъ, никто не принимается за что-нибудь новое, всв чего-то ждутъ, и отвладываютъ двла, говоря:  $\partial o$ того ли теперь! Когда говоришь о чемъ-либо графу Л. А. Перовскому, онъ отвъчаетъ: Помилуйте, до того ли теперь? Графъ Д. Н. Блудовъ не подписываетъ ни одной бумаги, говоря: Помилуйте, теперь не до того! Хорошо, что они чувствуютъ всю знаменательность настоящаго положенія; да жаль, что при этомъ нъмъютъ у нихъ руки и головы. Такъ и со всъми; перечувствуещь много, не сдёлаешь и не выразишь ничего!... Жаль добраго и человъчнаго государя; при всъхъ его добрыхъ желаніяхъ, дёло не легко поправить. А воровство его чиновниковъ! Говорять, въ Николаевъ онъ ужаснулся! Разсказывають, что въ разные банки прислано по нъсколько милліоновъ денегъ на имя неизв'ястныхъ изъ Севастополя, и о томъ идетъ следствіе. - Вотъ еще достоверная быль. Государь встретиль у молодой императрицы Пирогова, который совершенно откровенно высказаль правду о воровствъ въ Севастополъ. Государь не върилъ, выходилъ изъ себя и говорилъ: Неправда, не можеть быть! и возвышаль голось. А Пироговъ, также возвысивъ голосъ, отвъчалъ: Правда, государь, когда я самь это оидполь. "Это ужасно"! — воскликнуль наконецъ царь и едва удержался отъ слезъ. Дай Богъ, чтобъ почаще, погромче и поболъе высказывали истину. Гоголь правъ: не только противъ внъшнихъ враговъ Отечества надо сражаться, но еще болъе противъ внутреннихъ... Но для новыхъ вещей нужны и новые сосуды..... "Жалуетъ царь, да не жалуетъ псаръ"! Дъйствіе этой пословицы испытала на себъ ваша статья, напечатанная въ Московскихъ Въдомостияхъ. Въ Москвъ ее пропустили, тамъ былъ царь. А въ Петербургъ не милуетъ псаръ: Мусинъ \*) запретилъ перепечатывать ее въ Петербургскихъ газетахъ. Великій Мусинъ, онъ не уступитъ Испанскимъ инквизиторамъ! Сдълайте милость, пришлите мнъ оттискъ этой статейки".

Еще до отъвзда государя въ Москву, вышель въ отставку, съ сложеніемъ съ себя званія генераль-адъютанта, Бородивскій герой Дмитрій Гавриловичъ Бибиковъ. 21-го августа 1855 года, графиня А. Д. Блудова писала Погодину: "Наша послёдняя новость — отставка Бибикова и назначеніе Ланского. О личности ни того, ни другого не говорю, потому что ихъ почти не знаю, но боюсь, чтобъ помёщики съ креставнами, а раскольники съ христіанами не сдёлались весьма дерзки и круты, воображая въ паденіи Бибикова торжество своей партіи обскурантистовъ и соммых людей, желающихъ вёчно воснёть во всёхъ предразсудкахъ и въ своеволіи. Дай Богъ, чтобы чёмъ-нибудь явным государь доказаль имъ, что они ошибаются" 110).

Подъ 27 августа 1855 года, Погодинъ записалъ въ своемъ Дневникъ: "Назначенъ Ланской, вмъсто Бибикова. Вотъ назначеніе! Грустно"!

Лучшею харавтеристикою благородной души Дмитрія Гавриловича Бибикова могутъ служить следующія строки его Бородинскаго товарища и друга князя П. А. Вяземскаго:

 $<sup>^{</sup>ullet}$ ) Михаилъ Ниволаевичъ Мусинъ-Пушкинъ, попечитель Петербургскаго Учебнаго округа. H.~E.

Въ день борьбы за Русь святую Ты руки не пощадилъ, А въ дни мира ей другую Гражданиномъ посвятилъ.

И къ отчизнѣ, и къ престолу Снова возгорѣвъ огнемъ, Вѣриый совѣсти глаголу. Шелъ ты съ ней ея путемъ.

Людямъ свойственны ошнови: Ошибаться могь и ты, Но ты не быль флюгеръ гибкій У вертлявой суеты.

Часто и съ двуми руками, Мъстъ и почестей ловецъ, Не сведетъ концовъ съ концами, Обезсиленный дълецъ.

Разъ принявшися за дёло, Не боялся ты трудовъ И одной рукою смёло Съ зломъ бороться быль готовъ.

У иныхъ—примъръ не новый— "Деъ огромных руки" На себя служить готовы, И проворны, и легки;

А на выручку страдальца, Если въ помощь ихъ зовешь, Не найдешь живого пальца, Пол-мизинца не найдешь.

Цёлый міръ будь имъ поставщивъ, А радёть ли о другомъ— Каждый пальчивъ и суставчивъ Въ нихъ разбить параличемъ.

Если жь гдё тобой замёченъ Случай пользё дань принесть, Позабывь, что ты увёченъ, Помнишь ты, что совёсть есть.

А когда сведешь съ къмъ дружбу, Съ другомъ связь твоя кръпка; И на дружбу и на службу Горяча твоя рука <sup>111</sup>). По выходъ въ отставку, Д. Г. Бибиковъ, по увъренію графа А. С. Уварова, сказалъ, что онъ "такъ широко отворилъ двери, что вынесетъ многихъ".

15 октября 1855 года, восноследоваль въ Николаеве высочайшій ресврипть, данный на имя главнокомандующаго путями сообщенія и публичными зданіями генераль-адъютанта генерала отъ инфантеріи графа Петра Андреевича Клейнмихеля, сл'ідующаго содержанія: "Графъ Петръ Андреевичъ! Снисходя на просьбу вашу, и увольняя васъ, согласно желанію вашему, по разстроенному здоровью, отъ управленія путями сообщенія в публичными зданіями, я съ особеннымъ удовольствіемъ изъявляю вамъ при семъ мою исвреннюю благодарность за долговременную и полезную службу вашу, и за то неутомимо-даятельное усердіе, съ коимъ вы постоянно исполняли всё возлагаемыя на васъ обязанности. Созданныя подъ руководствомъ вашимъ, во время управленія ввёренною вамъ частью, по увазаніямъ незабвеннаго и въчныя памяти достойнаго родителя моего, императора Николая Павловича: мостъ чрезъ Неву, Николаевская желёзная дорога, по разнымъ направленіямъ, на значительномъ пространствъ, шоссе, электромагнитные телеграфы, и многія другія, не менфе важныя сооруженія, несомивню свидетельствуя о заслугахь вашихъ, останутся въчными памятниками вашихъ трудовъ. Оставляя васъ въ званіи моего генераль-адъютанта и члена Государственнаго Совъта, я надъюсь, что и на этомъ поприщъ службы вы будете продолжать быть, какъ и прежде, полезнымъ мнв и Отечеству. Пребываю къ вамъ навсегда благосвлонный. Александръ" 112).

Еще въ мартъ 1855 года, графъ А. С. Уваровъ писалъ Погодину: "Мнъ писали, что Клейнмихелю велъно очистиъ казенный домъ для великаго князя Михаила Николаевича г сдать счеты Государственному Совъту за послъдніе три год своего управленія".

За два дня до вышеприведеннаго высочайшаго рескрипта, Погодинъ, подъ 12 октября 1855 года, записалъ въ своемъ Днев-

никъ: "Объдаль въ клубъ. Съ Лонгиновымъ. Празднують побъды надъ внутренними врагами. Клейнмихель и проч. А прочія дъла плохи. Играль въ карты".

"Ежели върить слухамъ", -- писалъ въ Погодину внязь Д. А. Оболенскій (27 октября 1855 г.), — "то действительно, великая побъда одержана нами противъ внутреннихъ враговъ. Клейнмихеля заставили подать въ отставку; эта въсть и здёсь мигомъ разнеслась по всему городу и радость общественная не знаетъ границъ; я, признаюсь, нивавъ не ожидалъ, чтобы восторгъ быль такъ силенъ... Въ моемъ департаментъ \*), гдъ чиновники не имъютъ никакого дъла съ Клейнмихелемъ, всъ другь друга оть избытва чувствъ обнимали; -- на улицахъ, всь, встрычаясь, сообщали новость, какъ бы извыстіе о рышительной побъдъ. Кокоревъ пишетъ мнъ, что когда прочтетъ въ приказв объ увольнении Клейнмихеля, то жертвуетъ на тысячу человъвъ бъдныхъ объдъ въ теченіе мъсяца за здоровье царя. По рукамъ ходять уже стихи! Какое поразительное зрълище. Я читаль объ этомъ въ Николаевъ! Что же сказать послё того о правительстве, которое поставило себя въ такое отношение въ общественному мивнию? Можетъ ли и въ правъ ли оно негодовать за то, что беруть взятки и врадуть вазну. Какое же можеть быть участіе къ общественному делу, когда возможны подобные факты. Ежели бы объяснить государю все значение этой радости общественной при въсти о паденіи Клейнмихеля, какъ бы, кажется, тогда не понять ему, въ чемъ дело. И сколько утешительнаго въ этомъ явленіи, какъ видно, что духовныя силы Россіи подавлены искусственнымъ гнетомъ и какъ при малъйшемъ предлогъ общество наше способно выразить негодование свое. Значить, не замерло въ немъ сознаніе, не смотря на всъ усилія умертвить его, значить върно чуеть оно, гдъ истинный врагъ! Я, съ своей стороны, признаюсь еще не в рю слуху. Начну

<sup>\*)</sup> Князь Д. А. Оболенскій служиль тогда въ Морскомъ Министерствъ. *Н. Б.* 

върить, когда прочту въ приказахъ, но и тогда еще не буду Такого господина, каковъ Клейнмихель, повоенъ. вину ломать нельзя; ему следуеть или сидеть въ вандалахъ или быть министромъ. О другихъ паденіяхъ говорять безъ всякаго основанія, в'фроятно изъ предположенія, что авось съ легкой руки пойдеть рубить. Неть, этого не ожидаю. Я пришлю вамъ на дняхъ программу, которую составилъ для себя о томъ, что нужно говорить въ техъ случаяхъ, вогда спрашивають, что же дёлать? Кавъ помочь? Кавъ выдти изъ нашего положенія? Я зам'ятиль, что обывновенно, вогда увазывають на существующее зло, всегда спрашивають, --ну, что же дълать? -- и при этомъ обывновенно ожидають увазанія на какую-нибудь міру, которую бы можно было пустить въ видъ всеподданнъйшаго доклада, не понимая того, что данная міра можеть быть дівиствительна и иміть смисль только всявдствіе совершенно другого взгляда Ежели взглядъ измънится, то отдъльныя мъры сами собою будутъ последствиемъ этого изменения. Напримеръ, безпрерывно въ высшихъ краяхъ спрашиваютъ: Какъ сделать, чтобы не воровали вазну и чтобы чиновники честно исполняли свои обязанности? Чтобы отвъчать на подобные вопросы, нужно повазать, какъ правительство последовательно убивало въ человъвъ вообще, а въ чиновнивъ въ особенности, всявое чистое побужденіе, -- какъ чиновнивъ на всёхъ ступеняхъ службы, примирясь со всякой неправдой, охладаваеть въ общественному дёлу, не имёя никакой поддержки въ общественномъ мевніи, никакого правственнаго вознагражденія за борьбу противъ неправды, - какъ честный человъкъ съ независимымъ мн віемъ преследовался правительствомъ, какъ комунисть. Как в невозможно требовать отъ человъка, чтобы онъ быль честенъ и вмъсть съ тьмъ безропотно выносил все то, что долженъ былъ выносить всявій служащій, на чиная съ министра до писаря. Конечные результаты изслі дованій подобныхъ вопросовъ очень любопытны; я сділал ихъ въ видъ программы, которую пришлю вамъ на судъ".

Графиня Блудова, 16 октября 1855 г., писала Погодину: "Что же у васъ говорять объ отставкъ Клейнмихеля? Здъсь забыли цълые два года про Крымъ и Карсъ и праздновали какъ побъду" <sup>113</sup>).

28-го февраля 1898 года, Министерство Путей Сообщенія праздновало стол'йтіе своего существованія. По поводу этого праздника, князь В. П. Мещерскій писаль: "Мив сдается, что у нынвшняго юбиляра, т.-е. у Министерства Путей Сообщенія, есть гръхъ въ прошломъ, очищеніе отъ коего следовало бы ему желать. Это безучастіекъ возстановленію во всей ея чистотъ памяти одного изъ замъчательнъйшихъ дъятелей этого въдомства, графа Клейнмихеля, бывшаго столь долго министромъ путей сообщенія при император'в Николав I и столь долго послв пребывающаго въ незаслуженной немилости у Руссваго общественнаго мивнія. Клейнмихель сошель со сцены какъ разъ въ началу царствованія Александра II, сохранившаго въ нему симпатію и уваженіе; но новая эпоха либеральныхъ в'ваній признала себя въ правъ вагрязнить память и имя графа Клейнмихеля на столько, что вездъ утвердилась легенда о подкупности графа Клейнмихеля, и Клейнмихельскіе люди, Клейнмихельское время стали вавими-то запятнанными... Это одна изъ гнуснъйшихъ влеветь того времени. Я съ трудомъ могъ бы указать, вспоминая о различныхъ личностяхъ, видънныхъ на своемъ въку, боле виднаго типа безсребренника, чемъ быль графъ Клейнмихель, и боле безкорыстнаго слуги своего государя, чемъ онъ. Про его отношенія къ деньгамъ можно было сказать, что они были детски чисты... Но не онъ одинъ былъ таковъ; около него совдалась цёлая плеяда прекрасныхъ, способныхъ, нсвусныхъ и честныхъ инженеровъ путей сообщенія, которые считали за честь быть Клейнмихельскими, и которыхъ имена Министерство Путей Сообщеній должно было бы выр'взать на бълыст мраморныхъ доскахъ въ своемъ актовомъ залъ, для назиданія грядущихъ покольній... Разумьется, были тогда инженеры другихъ правилъ и другихъ нравовъ, но не эти

были Клейнмихельскіе; это были отцы и дёти того общаю типа мамонолюбцевь, которые всегда были, всегда есть и всегда будуть въ этомъ и во всякомъ вёдомствё... Эти либеральныя вёянія искали олицетворенія немилаго имъ Николаевскаго времени въ какихъ-нибудь образахъ, для удовлетворенія хулою на нихъ своей антипатіи къ минувшей славной эпохѣ Россіи, и обрёли для этого графа Клейнмихеля, какъ одного изъ любимыхъ и вліятельныхъ сотрудниковъ Николая І; но грёшно вёдомству эту клевету на одного изъ славнъйшихъ его дёятелей не уничтожить " 114).

#### XXVI.

Государь не хотель покинуть Новороссійскій край, неисполнивъ своего завътнаго желанія: посътить Крымскую армію и лично поблагодарить ее за оборону Севастополя. "Я полагаю остаться у васъ три дня", —писалъ государь внязю Горчакову, -- "дабы успёть объёхать на занимаемых в ими позиціяхъ, по врайней мъръ, большую часть вашихъ войсвъ. М'всяцъ тому назадъ, когда положение наше было действительно вритическое, я последоваль вашему совету, но теперь намъренъ это непремънно исполнить . . . И такъ, до скораго свиданія. Прошу васъ хранить прівздъ мой покуда въ тайнь и строжайше запрещаю всякое приготовление смотровъ войскъ, которыя желаю видеть на бивакахъ или на квартирахъ въ томъ видъ, какъ они есть". Въ отвътъ на убъдительную просьбу внязя Горчакова, дозволить, по врайней мере, выставить на станціяхь по ніскольку конвойных вазавовь, послівдоваль отвъть по телеграфу: "Конвой дозволяю. Почетные караулы запрещаю и роты для сего въ Симферополь не приводить. Васъ прошу туда прібхать въ вечеру 27 октября прібхать въ вечеру 27 октября вів,

По пути въ Крымъ, государь посътилъ Одессу. При вступлени государя въ каоедральный соборъ, архіепископъ Херсонскій и Таврическій Иннокентій встретилъ его речью, в коей, между прочимъ, произнесъ: "Еще не возлагалъ ты вы

главу свою вънца прародительского, а уже Провидъніемъ Божінмъ допущено явиться на немъ—тернамъ!.. Плоть и кровь наша не привыкла къ подобному украшенію на вънцахъ царскихъ; но око въры въ сихъ самыхъ тернахъ съ благоговъніемъ и радостію усматриваетъ драгоцънное подобіе вънца Христова . . . Не бойся и да не изнеможетъ душа твоя ото двою древу главень дымящихся сихъ (VII, 4), въщалъ нъкогда пророкъ Исаія вънценосному царю Іудину Ахазу, когда два царства Израильское и Ассирійское соединились противъ него войною неправедною. Какъ близко пророческое слово сіе къ намъ и врагамъ нашимъ" 116).

Въ Одессв государь произвелъ смотръ прибывшему туда Московскому ополченію. "Пересвівъ на верховую лошадь", свидетельствуеть онолченець И. С Аксаковъ, -- "вместе со всею свитою, государь поскаваль вдоль фронта. Громвое ура, вавъ волна, следовала за нимъ. Потомъ государь со свитой остановился на избранномъ для него мъстъ, и войско пошло мимо него церемоніальнымъ маршемъ. Сначала прошли армейскіе піхотные батальоны, потомъ Смоленское, потомъ Московское ополченія. Государь говориль всёмь: хорошо, славно, очень порядочно; очень милостиво говорилъ съ начальнивами дружинъ. Одному онъ сказалъ: Я васъ долго здёсь не оставлю. У графа Толстого онъ спросилъ: Откуда ты и служилъ ли въ военной службъ? прибавивъ: У тебя люди стройно идутъ. Подзывалъ нъсколько разъ Строгонова, который былъ пъшвомъ (онъ хромъ и не можетъ садиться на лошадь) и по этой причинъ, а также и потому, что онъ уже уволенъ, стояль свади государя, въ толив, вместе съ братомъ своимъ, генераль-губернаторомъ. Я стояль подле Строгонова. Государь говорилъ Строгонову, что люди хорошо и стройно идутъ... Я хорошо видель государя и нашель, что онь очень похудълъ. Я ожидалъ нъсколько иного привътствія ополченію " 117).

28 октября 1855 года, государь, сопутствуемый великими князьями Николаемъ и Михаиломъ Николаевичами, быль уже

въ Бахчисарав, гдв находилась главная ввартира Крымсвой армін <sup>118</sup>).

"Государь", — писалъ Погодину Н. В. Бергъ, — "прівхаль сегодня (28 октября) во 2-мъ часу. — Замвчательное обстоятельство: тотчасъ послв того, какъ онъ изъ церкви прошель въ домъ, назначенный для его помвщенія, — надъ этимъ домомъ явились двадцать два орла, которые кружили долго, и потомъ полетвли по направленію къ Евпаторіи. Потомъ явилось опять столько же, и опять покружили надъ его домомъ, и полетвли къ Евпаторіи. Надо замвтить, что до сихъ порь орловъ здёсь было очень мало. Во все время, какъ мы здёсь живемъ, пролетвло орла два — три."

Это извъстіе поразило Погодина, и онъ писалъ: "Здравствуйте, дорогіе гости! Гдъ вы гуляли, гдъ вы летали? Здравствуйте, любезные, давно ожиданные гости! Не Суворовъ ле прислалъ васъ съ поздравленіемъ изъ стънъ взятаго имъ приступомъ Кинбурна? Не Румянцовъ ли отпустилъ васъ съ береговъ прославленнаго имъ Кагула? Не Потемвинъ ли подаетъ въсть изъ покореннаго по его привазанію Изманла? Не Долгорувій ли вланяется съ вами отъ всего завоеваннаго имъ Крыма? Милости просимъ, старые наши орлы! Не нвивняйте же болье славнымъ старымъ знаменамъ Русскаго цара"!

28-го ноября 1855 г., Т. И. Филипповъ писалъ И. В. Кирѣевскому: "Назимову разсказывалъ самъ государь, какъ его встрѣтило войско въ Крыму: когда онъ подъѣзжалъ къ Бахчисараю, его завидѣло войско съ крутой, почти отвѣсной горы, и стремглавъ бросилось къ нему, такъ что у него упало сердце, при видѣ такой стремнины. Солдаты остановили коляску, цѣловали его руки и ноги; онъ говорилъ имъ объ усталости, но, разумѣется, они объ ней мало думалъ. Севастополю поклонился государь въ землю и долго со слезами молился о падпихъ въ бою " 119).

Мъсяцъ назадъ, именно 30 октября 1855 года, въ воскресенье, государь съ великими князьями Николаемъ и Миханломъ Николаевичами слушалъ литургію въ Бахчисарайскомъ

Николаевскомъ соборѣ. Литургію совершалъ протоіерей Арсеній Гавриловичъ Лебединцевъ. Послѣ литургіи государь спрашивалъ отца протоіерея: "Гдѣ получилъ онъ врестъ на Георгіевской лентѣ, и во все ли время осады находился въ Севастополѣ"? За служеніе государь пожаловалъ отцу протоіерею "золотой перстень съ брилліантами", а сослужащему діавону Петру Грибанкѣ—золотые часы.

По совершеніи многольтія, государь и веливіе внязья приложились въ образу преподобнаго Сергія, который съ переходомъ главной ввартиры въ Бахчисарай, переданъ въ церковь. Бахчисарайскій коменданть передаль протоіерею Лебединцеву, что государь, выходя изъ церкви, свазаль, что въ такихъ церквахъ съ вавимъ-то особеннымъ расположеніемъ молишься, ли что государь былъ очень доволенъ служеніемъ 120).

Передъ отъйздомъ изъ Крыма, государь въ приказъ повторилъ выражение царской признательности войскамъ.

Въ этомъ приказъ митрополитъ Московскій Филаретъ обратиль внимание на следующее выражение: Я вами юржусь, какт она (т.-е. Николай I) вами гордился 121), и писалъ своему Лаврскому нам'встнику Антонію: "Благо великимъ, когда близъ ихъ есть одушевленные благочестивою мыслію; и благо симъ, вогда они сію мысль искренно представляють ведикимъ. Помню, какъ прежде 1812 года благочестиво мыслящіе жаловались, что въ царственныхъ автахъ употреблялся только свътскій языкъ, и имени Божія не встрівчалось. Сей годь указаль, гді искать върной опоры и непобъдимой силы. Императоръ Александръ началь говорить христіанскимъ языкомъ. Императоръ Николай Павловичъ говорилъ симъ же языкомъ, и особенно съ силою и назиданіемъ въ последнее время. Такъ и благочестивый государь нынъ царствующій. Но тьмъ ощутительные разногласить вкравшееся нечаянно слово, слишкомъ светское. Невоторые благочестиво мыслящіе изъявляли скорбь, что встрівчалось отъ лица въ Бозв почившаго государя, и встретилось оть лица нынъшняго въ похвалу воинамъ изречение: поржусь

вами. Зачёмъ, говорятъ, въ язывъ благочестивъйшихъ государей ввралось это слово, для него чуждое? Слово Божіе не одобряетъ гордости, и говоритъ: Бого гордымо протившися (І, Петръ, V, 5). Нътъ ли средства редактору царскихъ мыслей подать мысль, чтобы онъ, составляя выраженія, испытывать ихъ вопросомъ: будутъ ли они въ гармоніи съ благочестивымъ царскимъ духомъ " 123).

Вмъсть съ войсками, государь почтилъ рескриптомъ и внязя Горчавова, въ которомъ начертано: "Князь Миханлъ Дмитріевичъ! Во время пребыванія моего въ Крымской армін, я съ особеннымъ удовольствіемъ нашель, что люди въ полкахъ сохранили бодрый, довольный видъ, не взирая на неимовърные труды, перенесенные ими при оборонъ Севастопом, и что въ войскахъ нисколько не изменился тоть во всехъ частяхъ порядовъ, на которомъ основывается благоустройство армін. Такое отличное состояніе ввіренных вамъ войскъ свидётельствуеть о неусыпной заботливости и трудахъ, воторыми единственно вы могли до того достигнуть, и это въ 10 время, когда и мысли, и дъятельность ваши устремлены были на противоборство врагамъ сильнымъ, храбрымъ и не щадившимъ никакихъ жертвъ. По естественному положеню защищаемой части Севастополя, уступая шагъ за шагомъ непріятелю, вы, по благоразумнымъ видамъ опытнаго полвоводца, оставили ему лишь развалины, заплаченныя дорогою ценою пролитой крови, и выведя войска путемъ доселе небывалымъ, вы вновь готовы встретить враговъ съ темъ мужествомъ, съ которымъ всегда водили въ бой полки наши. Отдавая вамъ полную справедливость за заслуги ваши, мев пріятно повторить здісь мою искреннюю признательность, которую выражаль уже вамь лично. Прошу вась, князь, върить въ неизмѣнное мое къ вамъ благоволеніе. Васт искренно мобящій Александрз".

Но отдавая должное войскамъ и доблестному вождю ихъ князю Горчакову, государь съ соврушениемъ сердечнымъ узнавалъ и то, о чемъ писалъ Погодину К. Д. Кавелинъ. "Если бы вы могли прочесть сотую долю того, что я по обязанности службы, слёдовательно офиціально читаю о Крымё и оргіяхъ тамошняго интендантства и Божіемъ судё, совершающемся надъ этой несчастной страной тамошней арміей и сосёдними краями, —вы бы пришли въ ужасъ! Сотии тысяче тёль людскихъ и скотскихъ гніютъ, заражая воздухъ и людей; дома дышутъ заразой; партія больныхъ побываетъ въ деревнё—и деревня вымираеть вся, до послёдняго человёка. А въ сердцахъ людей гніеніе совершается въ размёрахъ еще громаднёйшихъ".

31 октября 1855 года, государь, оставивъ великаго князя Николая Николаевича въ главной квартирѣ, отбылъ съ великимъ княземъ Михаиломъ Николаевичемъ изъ Бахчисарая въ Москву 123).

# XXVII.

Всворѣ по отбытіи государя изъ Крыма, въ Симферополѣ палъ жертвою тифа доблестный другъ страждущаго человѣ-чества графъ Михаилъ Михайловичъ Вьельгорскій.

Графъ Вьельгорскій былъ предсёдателемъ коммиссіи, состоявшей подъ покровительствомъ императрицы Маріи Алевсандровны и имъвшей наблюденіе за провіантскою и госпитальною частями въ Севастополъ. Въ числъ членовъ этой коммиссіи состоялъ, между прочимъ, бывшій министръ Юстиціи графъ К. И. Паленъ и графъ Евграфъ Егоровичъ Камаровскій.

Въ половинъ мая 1855 года, графъ Вьельгорскій прибыть въ Севастополь. Его прівздъ быль какъ нельзя болѣе во-время, потому что распоряженія по госпитальному управленію становились тогда важнѣе, чѣмъ когда-нибудь... Графъ Вьельгорскій нашелъ не сотни, а тысячи страждущихь... Всякій роковой для Крымской арміи день видѣлъ графа Вьельгорскаго на самомъ театръ военныхъ дѣйствій; пока войска наши боролись на Камчатскомъ, Селенгинскомъ и Волынскомъ редутахъ, во время славнаго отбитія штурма 6 іюня, въ дѣлѣ 4-го августа на рѣкѣ Черной, въ продолженіе послѣдней бомбардировки, графъ Вьельгорскій, вмѣстѣ съ достойными нашими врачами, являлся вездѣ, гдѣ помощь его могла быть нужна. "Едва ли кто", — пишетъ очевидецъ, — "кто нравственно выстрадалъ болѣе графа Вьельгорскаго; для доблестныхъ защитниковъ Севастополя существовало увлеченіе героизма и восторга побѣды; для графа Вьельгорскаго даже ликованія побѣды помрачались исключительнымъ видомъ жертвъ, коихъ она стоила; самый достославный день войны былъ для него днемъ скорби, печали и тяжкаго труда" 124)...

Раненаго въ сраженіи, 4 августа 1855 года, при рівть Черной, внязя Д. И. Святопольъ-Мирскаго свезли въ главный перевязочный пункть на Мекензіевой гор'в, и здісь "6-го августа", - повъствуетъ самъ внязь Святополвъ-Мирскій, -"дверь моей землянки осторожно отворилась и вошелъ человъв еще молодой, не военный, благородной, симпатичной наружности. Онъ тихо, съ благоговениемъ, подошелъ во мев и мягкимъ полнымъ участія голосомъ сказаль: "Отъ именя государыни императрицы пришоль узнать, не нуждаетесь ли въ чемъ-нибудь"? Мий повазалось, что его освищаеть вавойто ореолъ святости и мученичества. Слезы выступили на мон глаза. Я отвъчалъ, что благодарю, и ни въ чемъ не нуждаюсь, кром'в здоровья. Онъ безмольно простояль нівкоторое время и ушель, вакъ будто съ сожалениемъ. Это быль графъ Вьельгорскій, присланный въ Крымъ императрицею, для пособія больнымъ и раненымъ. Недаромъ я въ немъ угадалъ мученика. Не долгое время спустя, Вьельгорскій умерь въ Симферопол'в отъ тифа, воторымъ заразился, пос'вщая госпитали. Честь ему и слава, — такан смерть еще доблестиве и завидне, чемъ смерть на поле сражения 125).

14 декабря 1855 года, императрица Марія Александровна почтила неут'єшнаго родителя, сл'єдующимъ рескриптомъ: "Графъ Михаилъ Юрьевичъ! Оц'єнивъ благородное стремленіе сына вашего, изъявившаго желаніе сод'єтьювать облегченію страданій храбрыхъ воиновъ нашихъ, раненыхъ въ Крымской арміи, я поручила ему исполненіе видовъ и намъреній моихъ для достиженія сей полезной и священной цёли. — Благоразумными мёрами своими и неутомимою дёятельностію, питаемой и подкропляемой въ немъ, посреди безпрерывныхъ трудовъ, возвышенною любовію къ ближнему и пламеннымъ усердіемъ къ исполненію принятыхъ имъ на себя обязанностей, графъ Вьельгорскій вполн'я оправдалъ и выборъ мой, и мою довъренность. Тысячи страдальцевъ и тысячи семействъ, оплавивающихъ милыхъ своихъ ближнихъ, благословляли и благословляютъ еще и нынъ человъволюбивыя и истинно-христіанскія его о нихъ попеченія. — Мив пріятно было думать, что, по возвращеніи его въ С.-Петербургъ, буду я имъть сердечное удовольствіе изъявить ему свою искреннюю благодарность за ревностные труды его и за то, что онъ такъ върно угадалъ мои желанія и съ тавимъ успъхомъ привелъ ихъ въ исполнение, за что удостоился онъ получить словесную благодарность отъ государя ниператора, при посвщении его величествомъ Крымской армін. — Но Господу Богу угодно было распорядить иначе. Съ душевною горестью узнала я о преждевременной и неожиданной кончинъ сына вашего. Понимаю, сколь велика должна быть скорбь ваша и не ум'тю выразить вамъ, съ какимъ участіемъ и собол'єзнованіемъ ее разділяю. Но въ печали вашей да будеть вамъ въ утёшеніе сладостная мысль, что сынъ вашъ и въ враткой жизни своей ознаменовалъ себя служебною и полезною дъятельностію и сподобился, по милости Божіей, кончины, которой можеть пожелать себ'в каждый христіанивъ. — Лишенная отрады изъявить сыну вашему чувство моей благодарности, во имя и въ воспоминание его, обращаю ее въ вамъ, темъ более, что онъ въ дому родительскомъ и въ примъръ семейномъ несомнънно почерпнулъ тв чувства и тв правила, которыя отличали его въ жизни и самую смерть его запечатлёли незабвенною памятью 126). Въ семейномъ архивъ родного племянника почившаго

"мученика", Михаила Алексвевича Веневитинова, сохраняется драгоцівное письмо И. В. Кирівевскаго въ А. В. Веневитинову, въ которомъ читаемъ: "Боже мой, какое ужасное извъстіе сообщиль намъ А. И. Рейнгардъ! Михаиль Михайловичь, это чистое, благородное существо-паль жертвою этой проклятой войны! - Признаюсь тебь, немногихъ изъ падшихъ героевъ Севастополя было мив такъ жаль, какъ его. Другіе отдавали свою жизнь съ самоотвержениемъ, но и съ запальчивостью страсти. Въ немъ горълъ чистый огонь самосознательнаго, высоваго самопожертвованія. Героевъ воинскихъ Россія, слава Богу, найдеть. Но гдв найти такого человька, какъ быль онъ, насквозь проникнутаго святостью долга, благородствомъ и возвышенностью убъжденій. Всь, вто принимаетъ участіе въ общемъ ділі, слідили за его дійствіями съ какою-то особенною дюбовью. Какъ перенесеть эту потерю Михаилъ Юрьевичъ \*)? Въ немъ онъ оживалъ новою жизнію. Тяжело даже подумать о его положеніи. Для Матвія Юрьевича \*\*), эта потеря, — я думаю, будеть почти также чувствительна. Онъ, говорять, любиль его почти какъ сыча. Когда я ихъ виделъ вместе, мне вазалось, что иногда,смотря на Михаила Михайловича, въ его глазахъ выражалось столько невольной любви и нъжности, что это замъчаніе мое тогда еще прибавило много преврасныхъ чувствъ въ тому понятію, которое я имъль о внутреннемъ счастіи вашей редкой, дружной семьи. И воть, какъ оборвалось это счастіе семейной любви! Анна Михайловна \*\*\*), говорять была, больше другихъ дружна съ нимъ. Дай ей Богъ силу и въру, чтобы перенести это тяжелое испытаніе! Но за Аполлину Михайловну \*\*\*\*) я боюсь больше всёхъ. Ея здоровье и безъ того

\*\*) Брать Михаила Юрьевича. М. В.

<sup>\*)</sup> Графъ Вьельгорскій, отецъ Миханла Михайловича. М. В.

<sup>\*\*\*)</sup> Сестра Михаила Михайловича, впослѣдствін внягини Шаховская. *Н. Б.* 

<sup>\*\*\*\*)</sup> Рожденная графиня Вьельгорская, супруга А. В. Веневитинова. *Н. Б.* 

разстроено, къ тому же она не знаетъ границъ въ движеніяхъ своего прекраснаго сердца. Потому позволь мив тебъ напомнить, что у васъ въ Петербургъ теперь находится о. Матвый \*), котораго слово не безъ духовной силы. Если ты пошлень за нимъ, то онъ върно не откажется навъстить васъ. — Я увъренъ, что бесъда съ нимъ удержитъ въ христіанскомъ равновёсіи вёрующую душу, которая часто тёмъ способиве терять это равновесіе, чемъ въ ней больше природной любви и самовабвенія. Увлекшись горемъ, мы забываемъ то, что можетъ быть, знаемъ лучше другихъ въ минуты обывновенныя, забываемъ, что Господь любитъ насъ больше, чъмъ мать любить своего ребенка, что если Онъ, Милосердный, посылаетъ намъ утрату, то видно, это не утрата, а пріобрътеніе, - видно это самое лучшее, что только можеть быть для насъ и для утраченнаго. И кто знаетъ, можетъ быть, эта короткая разлука есть необходимое условіе того, чтобы посл'я поливе и внутрениве соединиться. И кто намъ сказалъ, что оставляющій земную жизнь разлучается съ нами? Если въ нашемъ сердцв то чувство, которое составляетъ и его душевную жизнь, то очевидно, что наше сердце становится мъстомъ, гдъ онъ пребываетъ, не мысленно, а существенно сопроницаясь съ нами. Ты поймешь мою мистику, любезный другъ, не смотря на то, что тебя называють деловымъ и положительнымъ человъвомъ. Для тебя жизнь сердечнаятвоя настоящая. Я помню, какое глубокое, какое продолжительное и проницающее горе овладёло тобою по кончинё твоего брата \*\*)! — Зато послѣ ты одинъ устоялъ въ вѣрѣ, вогда друзья твои почти всв волебались и падали. В вренъ Господь Милосердный и Всемогущій. Онъ не погубить чистой любви нашего сердца, что бы ни представлялось въ виимой жизни. Прости меня, любезный другъ, если письмо ое неумъстно. Подумавши, я чувствую, что недостаточенъ

\*\*) Динтрія Владиміровича, скончавшагося въ 1827 г. Н. Б.

<sup>1)</sup> См. Жизнь и Труды М. И. Погодина. Спб. 1894, кн. VIII, 563-569.

свазать слово утвиштельное. Но потребность говорить съ тобой въ эту минуту была сильнъе другихъ соображеній. Обнимаю тебя<sup>" 127</sup>).

# XXVIII.

Въ самомъ началъ ноября 1855 года, государь прибыль въ Москву.

Подъ 6—7 ноября 1855 года, Погодинъ записать въ своемъ Диевники: "Въ Кремль. Опоздалъ. Царь увхалъ. Въ народъ. Объдня въ Чудовомъ. Вяло. Набросалъ о прітадъ государя. Все отвлеченія. Утъщительнаго мало. Государь спъшилъ въ празднику какого-то полка въ Петербургъ. Думалъ какъ бы остановиться. Напишу послъднее письмо в усповоюсь. Видно Богъ не хочетъ, чтобъ дълалось что-нибудь безъ Него. Онъ сдълаетъ, что хочетъ".

10 ноября 1855 года, митрополить Филареть писаль въ Антонію: "Государя императора срётили мы благополучно. Онъ здравствуеть и благодуществуеть. Изволиль сказать, что предъ образомъ, взятымъ изъ Лавры, съ утёщеніемъ молился вмёстё съ войскомъ, и у него оставиль оный. Но Успенскій соборъ, въ которомъ случилось долгонько ждать, не очень милостивъ быль ко мнё, такъ что въ Архангельскомъ, 8 дня, быть я не могъ" 128).

Не довольствуясь лаконическими записями своего Диевника, Погодинъ написалъ въ Петербургъ, къ своимъ друзьямъ, подробное письмо о послёднемъ пребываніи государя въ Москве.

"Государь", — писаль онъ, — "только-что мелькнуль въ Москвъ. Немногимъ посчастливилось его увидъть. А сволько было приготовленій, намъреній, сборовъ! Въ послъднее время ходила по городу мысль встрътить его, по древнему обычаю, у Серпуховскихъ воротъ, и возблагодарить всъмъ міромъ за новую службу, которую Богъ помогъ ему, въ очью нашу, сослужить Отечеству, возблагодарить торжественно за любовь, которую показаль онъ намъ, посътивъ Крымъ, подъ непрія-

тельскими выстрелами, поклонившись священнымъ развалинамъ Севастополя, ободривъ подверженную опасности Одессу,
одушевивъ войска горячими выраженіями царской милости и
признательности, осмотревъ внимательно всё наши позиціи,
даже до переднихъ аванпостовъ, выслушавъ мивнія и советы
всёхъ военачальниковъ, прикоснувшись, такъ свазать, съ сердечнымъ участіемъ къ ранамъ и язвамъ нашихъ мужественныхъ воиновъ во всёхъ походныхъ лазаретахъ и госпиталяхъ, изследовавъ тщательно всё пути сообщенія, столько
въ настоящихъ обстоятельствахъ важныя, принявъ мёры противъ несчастныхъ злоупотребленій, привычки и невежества,
удостовёрясь въ благонадежности средствъ продовольствія,
устроивъ наконецъ подъ личнымъ своимъ, съ братьями, надзоромъ оборону Николаева.

"Кавіе полные, преврасные два мѣсяца, два мѣсяца труда, заботы, попеченія, размышленія, вниманія, состраданія! Кавъ ничтожны предъ ними всѣ празднества, увеселенія и забавы дикой пышности, отвратительной роскоши и языческаго веливольпія! Воть они священные терны, которые увидъль на главь его нашъ враснорычивый Иннокентій. Воть они, воть истинно царскіе труды, за которые народы преклоняются предъ царями! Воть они свътозарные лучи "оть вамени чества", которыми сіяють ихъ вѣнцы! Всѣ прочіе тускнуть предъ ними, если не гаснуть, для глазъ нашего времени!

"Многіе Московскіе граждане нам'вревались выравить свои чувства благодарности царю пожертвованіями на общее д'вло. Усп'яль, кажется, только Кокоревь, принесшій сто тысячь серебромъ въ пользу Вологодскаго и Костромскаго ополченій. Въ газетахъ напечатано еще изв'встіе о представленныхъ ста тысячахъ, ассигнованныхъ г-жею Чебышевой для Измайлювской Военной Богад'вльни.

"Съ четверга начались у насъ слухи и ожиданія. Въ пятницу, прочли мы въ *Инвалидю* извѣстіе, что государь 30 числа быль въ Симферополѣ, — и потому рѣшили про себя, что въ Москву не можетъ онъ поспѣть ближе слѣдующей недѣли.

"Въ субботу (5 ноября) пришло извъстіе, что 31-го государь быль еще въ Бахчисарат и Стверной части Севастополя,—и вмъстъ разнесся слухъ, что къ вечеру онъ прітдеть въ Москву.

"Нивто не хотѣлъ върить. Какъ можно оволо полуторы тысячи верстъ проъхать въ пятеро сутокъ по осенней, въроятно большею частію дурной дорогъ! Между тъмъ, замътно было движеніе полиціи по улицамъ, какое бываетъ обывновенно при подобныхъ ожиданіяхъ. Народъ толиился до самаго вечера по всей дорогъ отъ заставы до Кремля. Собирались кучки въ городъ и по Пятницкой, разсчитывали, оглядываясь вдоль улицы. Завтра узнаемъ все въ Кремлъ, поръшили навонецъ православные, и разошлись по домамъ.

"Каково же было общее удивленіе и недоум'вніе, когда на другой день узналось въ город'в, что государь прівхаль ночью, и по утру выйдеть въ Успенскій соборъ, а оттуда прямо отправится на жел'взную дорогу, въ Петербургъ.

"Всѣ бросились въ Кремль, но до Кремля нескоро дойдешь, какъ ни торопись, изъ Лафертова или Таганки, съ Прѣсни или изъ-подъ Донскаго. Пришли въ Кремль, а его слѣдъ уже простылъ: только колокола доносились издали по пути его поѣзда. Немногіе свидѣтели, которые успѣли рано забраться въ Кремль, разсказывали съ жаромъ вновь приходившимъ изъ всѣхъ воротъ жителямъ о томъ, что они видѣли и слышали. Тотчасъ составились около нихъ кучки, и разспросамъ, восклицаніямъ не было конца!

"Уѣхалъ? — Уѣхалъ. Неужели? — Такъ. Когда? — Въ 10 часовъ. А когда вышелъ? — Въ 9. — А когда пріѣхалъ? — Ночью въ 3-ри. Да когда же онъ спалъ-то? — Видно не спалъ. Сердечный! Голубчикъ! И отдохнуть некогда! Ты послушай еще вотъ что: въ 9 вышелъ, а въ 8 отслушалъ раннюю объдни у Спаса за Золотою рѣшеткою, а въ 7 принималъ начальство Такъ видно и впрямъ онъ не ложился? Батюшко ты нашъ! Вотъ, чай, усталъ-то! Помоги ему Господи. Ну, а съ лица-то онъ каковъ? Какъ супротивъ прежняго? — Съ лица и лучше

и бодрѣе и веселѣе. Ой-ли?—Истинно такъ. Самъ ты видѣлъ? —Слышь, ты самъ видѣлъ, ну вотъ, какъ тебя! Какъ же ты попалъ? —Счастье такое послужило, ни одного толчка не получалъ, и ни одинъ фартальный пальцемъ не тронулъ. А въ Чудовѣ, слышь, митрополитъ спросилъ: какъ дѣла наши, ваше величество? Порядочно, — отвѣтилъ онъ, — Богъ милостивъ. Ой ли? — порядочно, Богъ милостивъ, Слава Тебѣ Господи! Эхъ, горе, не увидали мы его! Ребята, въ Чудовѣ молебенъ. Пойдемъ къ молебну! Не пустятъ? Пустятъ. Велѣно, слышь, всѣхъ пускать вездѣ! Али наша молитва не доходитъ. Помолнися и мы.

"Толпа отдълилась въ Чудовъ монастырь. Пошелъ и я за нею,—но мы застали только многія люта. Нечего разскавывать, какіе усердные поклоны въ землю были положены всёми богомольцами, какими благословеніями сопроводилось драгоцённое имя благочестивъйшаго государя императора Александра Николаевича... и супруги его... и чадъ его...

"Въ трудныхъ обстоятельствахъ приналъ государь свою державу. Ни одно вступление на престолъ въ Русской Истории не сопрягалось съ такими грозными вижиними опасностями,но въ утъщение и ободрение можемъ сказать себъ и то, что ни одинъ государь, съ начала своего царствованія, не пользовался такимъ общимъ расположениемъ, такимъ неограниченнымъ довъріемъ, такою горячею любовію, безъ примъси всявихъ другихъ чувствованій отрицательныхъ, какъ онъ. Всф сердца въ нему стремятся, и не было, можеть быть, никогда минуты, болье благопріятной, вогда-бъ было такъ удобно, тавъ легво, сдёлать всё нужныя преобразованія и исправленія. Преобразованія и исправленія внутреннія для насъ не только нужны, но необходимы. Скажу болье: ими только можемъ мы спастися, ими только можемъ отвратить настоящія опасности и предупредить будущія, кром'в, разум'вется, гніва Божія. Всів человъческия учреждения, независимо даже отъ лицъ и обстоятельствъ, имфютъ свои возрасты, свои степени возвышенія и пониженія своего развитія. Ударить чась, и самое лучшее учрежденіе, отживъ свой вівъ, ділается вреднымъ, тавъ что даже способные и достойные люди въ его предвлахъ не могутъ приносить пользы. Здёсь вивто не бываеть виновать, или всё раздёляють вину, главнымь же виновникомь бываеть время. Дніе лукави суть. Кто знасть Исторію, тоть пойметь меня, ибо вспомнить довазательства моимъ словамъ ніяхъ всёхъ государствъ. Многія формы производства нашихъ дёлъ сдёлались такими глубокими волеями, въ которыхъ вязнетъ и лишается движенія всякая мысль, и мертвъетъ всявая жизнь. Мы привывли въ нимъ, и потому не чувствовали ихъ пагубнаго вліянія, но настоящая война открыла намъ глаза, и вещи представилися въ настоящемъ свъть. Благодъяніе, какого тридцатильтній миръ и тридцатилётняя тишина доставить намъ были не въ состояніи. Намъ остается воспользоваться этимъ внезапнымъ светомъ, и следовать всюду за нашимъ благодушнымъ царемъ, куда онъ поведеть нась и укажеть намь путь; намь остается помогать ему всёми своими силами: словомъ, дёломъ и помышленіями. Время -- новое, а въ новое время нельзя оставаться съ старыми привычвами, нужды--- новыя, и старыя средства удовлетворить ихъ не могуть. Въ новыхъ обстоятельствахъ необходимъ и новый образъ дъйствія. Стараго, нигдъ, очевидво не достаетъ.

"Вотъ для чего необходимо общее участіе, общее усердіє; въ общемъ дѣлѣ долженъ участвовать всякій; общаго дѣла по одиночкѣ не сдѣлаешь. Одному и у каши не споро, говаривали наши предки. Великіе и малые, знатные и простие, богатые и убогіе, старые и молодые, мужчины и женщим, должны одинаково посвящать себя всепѣло на службу Отечества.

"Мы, повторяю, отвывли думать объ общемъ дѣлѣ; им заботились только о себѣ — и вотъ раздается голосъ почти съ неба! Импяй уши слышати, да слышитъ".

Это письмо Погодинъ, чрезъ внязя Вас. А. Долгоруваго, хотёлъ представить государю. З декабря 1855 г., Бого-явленскій писалъ Погодину: "Князь Василій Андреевичъ до

24 ноября жилъ въ Царскомъ Селѣ и наъзжалъ въ городъ на короткое время; поэтому я долго не могъ улучить минуту поговорить съ нимъ на-единѣ. Онъ читалъ вашу статью съ большимъ удовольствіемъ, но, къ сожалѣнію, не могъ принять на себя представленія ея государю. Причина та, что въ Петербургѣ министры строго держатся опредѣленнаго круга своихъ занятій... Я надѣюсь, что вы меня не выдадите. Говоря съ вами, я не знаю, почему не могу выдумывать дипломатическихъ фразъ и пишу откровенно; не судите меня за это. Посылаю при семъ вашу статью и прошу прощенія за ея видъ; она сама виновата: ея буквально рвали изъ рукъ 129

По возвращении въ Царское Село, государь былъ обрадованъ донесеніемъ главновомандующаго Отдёльнымъ Кавказсвимъ Корпусомъ Н. Н. Муравьева, въ которомъ прочелъ: "Божією милостію и благословеніемъ вашимъ, совершилось наше дело. Карсъ у ногъ вашего величества". Государь собственноручно отвъчалъ Муравьеву: "Извъстіе о взятіи Карса, любезный Николай Николаевичъ, обрадовало меня до нельзя. Сердце мое преисполнено благодарности въ благословившему столь блистательнымъ успѣхомъ распорядительность вашу и стойкость храбрыхъ нашихъ Кавказскихъ войскъ... Поздравляю васъ кавалеромъ Св. Георгія 2-й степени, на что вы пріобрами неотъемлемое право. Вмаста съ тама, поручаю важъ передать мое искреннее спасибо всёмъ ввёреннымъ вамъ войскамъ... Я ими горжусь, какъ всегда гордился нашими Кавказскими молодцами. Надъюсь на милость Божію, что паденіе сей гордыни Малой Азін будеть иметь благодетельное вліяніе на ходъ политическихъ дёлъ, какъ на Востовъ, такъ и на Западъ".

Взятіе Карса завершило поб'єднымъ подвигомъ Восточную войну 1853—1856 гг. Ближайшимъ его посл'єдствіемъ было пріостановленіе движенія Омера-Паши со стороны занятой Турками Мингреліи <sup>130</sup>).

26 декабря 1855 г., митрополить Филареть писаль брату лобедителя А. Н. Муравьеву: "Поздравляю вась съ успъ-

хомъ Николая Николаевича. Мнѣ хотѣлось при взятія Карса написать ему, хотя и не быль съ нимъ въ переписвѣ, но силы не было, и не зналъ, куда писать. Вчера узналъ, что онъ въ Тифлисѣ, и тотчасъ написалъ въ нему. Онъ оторчи цари многи, и возвесели Израиля" 131).

Съ наступленіемъ первыхъ морозовъ, Англо-Французскій флотъ, цёлое лёто простоявшій въ виду Кронштадта, и за все время ограничившійся безуспёшнымъ бомбардированіемъ Свеаборга, отплылъ изъ Балтійскаго въ Нёмецкое море. Въ Крыму союзники ничего не предпринимали и только изрёдка перестрёливались съ нашими аванпостами. Къ зимѣ на всёхъ театрахъ войны установилось полное затишье 132).

Наканунѣ Рождества 1855 года, протоіерей Лебединцевь писаль высовопреосвященному Инновентію, изъ Бахчисарая: "Сегодня ожидають сюда генерала Лидерса. Князя Горчавова государь приглашаеть для чего-то въ С.-Петербургь; говорять, будто бы по случаю безнадежности здоровья князя Паскевича, котораго онъ долженъ занять мъсто" 133).

Провздомъ черезъ Москву, князь М. Д. Горчавовъ посвтиль митрополита Филарета, который по поводу этого посвщенія писаль следующее своему лаврскому наместнику Антонію: "Что это за несчастіе, что о злоупотребленіяхъ всё говорять, и никто не можеть победить ихъ! Князь Горчавовъ, отбывая изъ Крыма, могъ по дороге увидеть, что нужно поправить, и передать свои замечанія преемнику. Князь Горчавовъ, проезжая чрезъ Москву, быль у меня. Я нашель его въ здоровье лучше, нежели некоторые говорили. Онъ бодръ; и его разсужденія объемлють многое. Онъ очень хвалить умъ своего предшественника \*) въ Крыму, съ которымъ знакомъ съ молода. Но дивится ему въ некоторыхъ отношеніяхъ. Я, говорить, пишу ему: будеть высадка въ Крымъ; онъ отвечаеть: будеть высадка въ Константинополь. Безъ его требованія, видя нужду, послалъ я ему отрядь войска, и потомъ

<sup>\*)</sup> Князь А. С. Меншиковъ.  $\dot{H}$ . E.

Тотлебена. Онъ не спѣшилъ укрѣплять Севастополь. Я сказалъ, что намъ думалось: почему не было дѣйствовано съ нашей стороны зимою. Онъ отвѣчалъ: и я не знаю; Англійское войско было совершенно разстроено, частію и Французское, хотя меньше. Еще изъявляеть сожалѣніе, что князь Меншиковъ не отдалъ справедливости войску (что я и прежде слышалъ), которое одушевлено наилучшимъ духомъ. Я спросилъ: устоитъ ли Австрія въ этомъ, хотя невѣрномъ неутралитетѣ? Онъ говоритъ: устоитъ въ томъ случаѣ, если мы не потерпимъ значительнаго проигрыша въ войнѣ; одинъ изъ первыхъ министровъ грубый, а другой демократъ, котораго тайная мысль, конечно, есть благопріятствовать демократіи, и слѣдственно неблагопріятствовать Россіи, которая есть главное препятствіе для демократіи" 134).

# XXIX.

Пользуясь затишьемъ, установившимся на всёхъ театрахъ войны, обратимся въ инымъ событіямъ нашего повётствованія, имёвшимъ отношеніе въ жизни Погодина и происходившимъ въ 1855 году.

22 іюля 1855 года, министръ Народнаго Просвёщенія А. С. Норовъ вошелъ въ государю съ следующимъ всеподданейшимъ довладомъ: "Въ Бозе почивающему государю императору Николаю Павловичу благоугодно было всемилостивейше разрёшить мие, войти со всеподданейшимъ докладомъ о назначеніи товарища министра Народнаго Просвещенія, вогда представится лицо, достойное занять это мёсто. Пріемлю смелость, нынё всеподданнейше ходатайствовать предъ вашимъ императорскомъ величествомъ о всемилоствейшемъ назначеніи исправляющимъ эту должность, находящагося при высочайшемъ Дворе камергера, члена Министерства Финановъ и академика, действительнаго статскаго советника князя заземскаго. Зная его съ давнихъ лётъ и убежденный въ го высокихъ душевныхъ достоинствахъ и основательномъ

просвъщеніи, я смъю надъяться, всемилостивъйшій государь, что онъ достойно будеть нести таковое званіе, буде воспослъдуеть на то высочайшее вашего императорскаго величества соизволеніе".

Въ тотъ же день государь, въ Петергофъ, начерталъ варандашемъ: Согласенъ.

24 іюля, внязь Вяземскій представлялся государю и записаль въ своей Старой Записной Книжки: "Поздравить меня съ назначеніемъ. Говориль о славянскомъ направленія, о допетровскихъ тенденціяхъ въ литературѣ, о цензурѣ. Благодариль за послѣднія мои произведенія".

Еще за нѣсколько дней до своего назначенія товарищемъ министра Народнаго Просвѣщенія, князь П. А. Вяземскій представлялся императрицѣ Маріи Александровнѣ, которую "въ первый разъ отъ роду видѣлъ", и подъ 19 іюля 1855 года, записалъ въ той же книжкѣ слѣдующее: "Очень привѣтлива и мила. Разговоръ около часу". Въ тотъ же день, князь Вяземскій былъ приглашенъ на обѣдъ къ вдовствующей императрицѣ. "Предъ обѣдомъ",—пишетъ князь Вяземскій,— "призывала меня одного. Съ чувствомъ говорила о своей скорби. Милостиво о томъ, что писалъ я за границею в которое всегда обращало на себя вниманіе покойнаго императора. Онъ былъ истинно Русскій царъ, сказала она".

10 августа 1855 года, князь Вяземскій, въ званіи товарища министра Народнаго Просв'ященія, быль въ первый разъна министерскомъ докладъ <sup>135</sup>).

Назначеніе внязя II. А. Вяземскаго товарищемъ министра Народнаго Просв'єщенія произвело повсюду радостное впечатл'єніе.

"Слышали ль", —писала графини А. Д. Блудова къ Погодину, — "хорошее назначеніе. Князь П. А. Вяземскій получилъ товарища министра Народнаго Просв'ященія. У него съ государемъ былъ разговоръ о цензурт, довольно ут'яшительный, который вамъ, втроятно, Тютчева разсказала" 126). Весьма сочувственно къ этому назначенію отнесся и Хомяковъ. "Вы знаете, въроятно", — писалъ онъ А. Н. Попову, — "что князь Вяземскій назначенъ въ товарищи въ Норову; едва ли можно было лучше выбрать". А къ Кошелеву онъ писалъ: "Я очень радъ назначенію Вяземскаго" <sup>137</sup>).

Одинъ только И. С. Тургеневъ, неизвъстно на основаніи какихъ источниковъ, писалъ С. Т. Аксакову: "Князь Вяземскій—вы въроятно читали—назначенъ товарищемъ министра Просвъщенія—только онъ, говорятъ, очень плохъ и слабъ. У Норова, сколько слышно, намъренія отличныя—что изъ всего этого выйдетъ 138? Но С. Т. Аксаковъ, озабоченный въ то время печатаніемъ своей Семейной Хроники, отвъчалъ Тургеневу: "Хроника и Воспоминанія переписывальсь на бъло... Константинъ повезъ отрывки, чтобъ прочесть Назимову, который принимаетъ въ этомъ участіе; если дъло не сдълается въ Москвъ, то отправлю мою книгу въ Петербургъ, подъ защиту Блудова и князя Вяземскаго; я не слышалъ, что онъ слабъ и плохъ, и очень порадовался его назначенію. Отличныя намъренія министра ничего не значатъ 139

Въ письмѣ же въ Погодину, С. Т. Авсавовъ весьма рѣзко отзывался о министрѣ. "Прошу васъ", — писалъ онъ, — "не отдавать моей рукописи п..... и д.... Норову... Прочесть что-нибудь извѣстной особѣ — это дѣло другое; но, кажется, трудно теперъ" 140).

Самъ же князь П. А. Вяземскій, вопреви Тургеневу, свидітельствоваль (8 сентября 1855 г.) В. П. Титову о своемъ здоровь слідующее: "За свое здоровье должень я благодарить Бога. Оно держится и подъ суетами діль и даже подъ смертоноснымъ паденіемъ Севастополя" 141).

Князь П. А. Вяземскій, съ присущимъ ему христіанскимъ смиреніемъ и недовъріемъ къ своимъ силамъ, отнесся в предстоявшему ему подвигу, и на восторженное привтствіе Погодина, отвъчалъ: "Покорнъйше и сердечно загодарю васъ, любезнъйшій и почтеннъйшій Михаилъ ветровичъ, за всъ ваши поздравительныя и дружескія привтствія, желанія, надежды и прочее и прочее. Дай Богъ бы

вашими устами медъ пить. Признаюсь, эта радость пока наводить страхъ. Усивю ли, будеть ли возможность оправдать довърейность, воторую мнь овазывають, ожиданія, воторыми встрвчають мое назначение? Воть вопросъ, который меня смущаеть. На А. С. Норова я вполив надвюсь: онъ человъвъ честный, благородный и благонамъренный. Призвавъ меня себв въ товарищи, после тридцатилетнихъ короткихъ и пріятельскихъ сношеній, онъ сдёлаль это съ сознаніенъ. Следовательно, я съ этой стороны повоенъ. Но вообще дело и ему, и мив за немъ, предстоить трудное, щевотливое. Впрочемъ, слишкомъ унывать не будемъ — рады стараться! Помолимся Богу, и, авось, молитва за нимъ не пропадеть. Послужимъ царю и Отечеству, и, авось, служба за ними не пропадеть, то-есть, принесеть пользу общему благу. Я и самь радъ быль бы хоть на несколько дней побывать въ Москев, посмотрёть на добрыхъ людей, съ вами потолеовать и проч. и проч. Но теперь и думать нечего отлучиться. Надобно выдерживать свой искусь и свое послушничество. Развъ поздиве удастся. Графиня Блудова сообщила мий ивкоторыя изъ вашихъ последнихъ присыловъ. Я все прочелъ съ большимъ удовольствіемъ и сочувствіемъ. Желалось бы мив иметь полное собраніе всего, что вы писали въ последніе эти года, и все что впередъ напишете; сделайте милость, высылайте мнъ. Давайте мнъ всъ ваши замъчанія, предположенія ес по части нашего Министерства, -- дорожу мивніемъ людей свідущихъ, опытныхъ, добросовъстныхъ. Разумъется, не могу объщать, что все то пойдеть въ дъло. Это не отъ меня зависить. Но хорошо даже, иное принять въ сведению, если не въ исполнению. Далъе увидимъ, что будетъ и что можно будеть сдёлать. Теперь же наша рёчь впереди, и рёчь пушекъ. Все наше просвъщение-въ заревъ Севастопольскомъ. Наши мужественные мученики-сущіе профессора наши на это время: они учать насъ, какъ жить и умирать. Передайте мой дружескій поклонъ Шевыреву".

Въ другомъ письмъ (отъ 6 октября 1855 года) къ По-

годину, внязь Вяземскій писаль: "Помилуйте, вакое же можеть быть туть сомниніе, разуминств, пишите мни вси вчерашнія, не перебъленныя письма, а черновыя, горяченьвія, только-что изъ печки. Я вамъ на это не отвъчаль, потому что почиталь вашь вопрось одною епистолярною формою, и надёюсь, что вы меня довольно коротко знаете, чтобы вамъ самимъ отвъчать себъ на этотъ вопросъ. На то мы и на ивств чтобы быть на виду и стрвляли въ насъ. Я радъ всякому указанію, всякому совёту, всякому даже порицанію. Будеть ли оть того провъ, это другая статья. Въ дёлахъ жизни усердіе не все превовмогаеть, и добрая воля не есть еще зиждительная воля. На офиціальныя ваши бумаги, по офиціальномъ разсмотръніи оныхъ, будеть и офиціальный отвъть. Попросите г-на Бартенева, прислать мив для прочтенія его біографическіе матеріалы о Жуковскомъ и скажите ему, что перевод его \*) находится въ разсмотреніи у Министерства Иностранныхъ Делъ. У семи нянь дитя безъ глазъ" 142)

"Вы меня поздравляете", — писаль внязь Вяземскій въ В. П. Титову, — , и воспъваете, а я только что не отпъваю себя. Новое назначение мое могло бы во всёхъ отношенияхъ удовлетворять моему самолюбію и даже затронуть душу. И назначеніе было самое милостивое, и представленіе самое радушное н вообще встръчено оно было, можно сказать, единогласнымъ сочувствіемъ. Все это очень хорошо и все это ціню я съ подобающею благодарностію ко всёмъ и за все. Но, признаюсь, со всёмъ тёмъ, преобладающее въ этихъ впечатлёніяхъ чувство, есть чувство унынія. Вы меня знаете и меня поймете. Можетъ быть, лътъ за двадцать тому, отврывающаяся мив двятельность и расшевелила бы меня и пустился бы я въ нее съ упованіемъ. Теперь, что я? До шестидесяти трехъ дъть дожиль нулемъ, который въ счеть не шель, странно н ч сделаться цифрою, которая все-таки иметь некоторое з аченіе и принимается въ разсчеть другими, при общемъ

<sup>\*)</sup> Исторія Сербін Ранке. Н. Б.

итогъ требованій и ожиданій. Тутъ я и не признаю своего цифирнаго достоинства и не надъюсь обогатить этого итога. Помню примъръ Дашкова и Блудова. При вступленіи ихъ въ кругъ государственныхъ дёлъ, можно было надёяться, что ихъ числительная важность произведеть значительный обороть въ положеніи дёль, или по крайней мёрь, что каждый изъ нихъ сохранитъ свою внутреннюю ценность и внесеть ее въ свою отдельную часть. Что же мы видели? Вся ихъ личность демонстразировалась. Вся ихъ цённость размёнялась на гомеопатическія дроби. Изъ чего же мив думать, что я буду ихъ искуснве, самостоятельнве или счастливе? Видно, тутъ не цифры виноваты, а виновата ариометика. Нътъ, какъ ни разсуждай, Севастополю не слъдовало бы пасть, а мив не следовало бы возвышаться . . . Уваровь . . . . Вотъ тоже цифра, которая вездв чего-нибудь дв стоила бы, а съ нашею ариеметикою мало принесла пользы. Скажу по совъсти, что Норовъ очень благонамъренный человъкъ, любитъ и понимаетъ просвъщение и довольно настойчивъ и твердъ въ своемъ направленіи. Онъ, можеть бить, не имфетъ блестящихъ способностей Уварова, но имфетъ гораздо болъе любви и теплоты. Въ этомъ отношении я душевно радъ быть товарищемъ Норову, и увъренъ, что я съ нимъ не оцараную своей совъсти.

"Норовъ отправился въ Казань осматривать Университеть, а я безъ него калифствую на часъ. Вспомните обо мнѣ въ одинъ изъ этихъ вторниковъ и представьте себѣ мою рожу въ Комитетѣ Министровъ, гдѣ я одинъ разъ уже засѣдалъ. Жуковскій спрашивалъ у одного деревенскаго священника, почему отцу нельзя быть при крестинахъ своего младенца? Думаю, отвѣчалъ онъ, потому, что какъ-то неловко и совѣсть убиваетъ. То же могу сказать и о себѣ, когда сажус въ чужія кресла " 143).

Любопытно письмо внязя Вяземскаго и въ Шевыреву которому писалъ: "Мы съ вами не сходились даже и пись менно съ тъхъ поръ, вавъ сблизились поприщами нашими. Но в

менће того, я не сомиванось, что вы и молча привътствовали меня и доброю мыслію, и добрымъ пожеланіемъ при вступленіи моемъ на вашъ путь. Впрочемъ, я привътствовалъ васъ общимъ привътомъ въ соборномъ посланіи моемъ въ вашему ректору . . . Поздравляю васъ съ допущеніемъ неограниченнаго числа студентовъ во всё университеты . . . Нельзя отъ души не поблагодарить А. С. Норова; онъ хотя и съ одною ногою, а не ковыляя, бодро и прямо идетъ путемъ просейщенія. Дай Богъ сохранить ему доверенность благонамъреннаго и благожелающаго царя, и можно надёяться, что со временемъ, съ осторожностію и постояннымъ терпвніемъ, сотрутся черныя пятна, которыя затемняли лучи нашего просвёщенія 144).

Темъ же смиренномудріемъ пронивнуто и письмо внязя II. А. Вяземскаго въ Д. II. Северину. "Сердечно благодарю тебя, милый другъ", —писалъ онъ, — "за письмо твое и поздравленія, хотя и слишкомъ лестныя для моего самолюбія. Твоя радость и могу сказать, общее сочувствіе, которое встр'ятило мое назначение, нъсколько пугають мою робкую душу, потому что эта радость и это сочувствіе возлагають на меня большую ответственность. Отъ меня чего-то ждуть, это очень лестно, но еще страшиве. Впрочемъ, для предупрежденія всякихъ недоразумьній, спышу сказать тебы по совысти, что я очень люблю и уважаю своего министра. Онъ человъвъ очень благонам вренный и теплый къ дёлу просвъщенія. Надіюсь, будемы дівлать, что можно вы извістныхы преділахы н подъ опредъленными условіями. Чёмъ более живешь, темъ болье убъждаенься, что добро скоро сказывается, а не скоро дълается. А между тъмъ, добро все-таки не сказка, а обязанность. Отъ исполненія обязанности, какъ ни будь она трудна, будь она даже не вполив сбыточна, отказываться не должно. Не такъ ли? Въ твоемъ отвътъ не сомивваюсь. Мы съ тобою люди стараго покроя, однокорытники, совоспитанники и сопитомцы Карамзина и Дмитріева. Они любили и цонимали Россію и высоко почитали ея честь и свою. Въ Петербургъ возвритился я послѣ четырехъ-лѣтняго отсутствія, какъ въ пустыню, какъ на кладбище. Мертвыхъ нашелъ я много, а живыхъ своихъ очень мало. Домъ Карамзиныхъ разоренъ смертью и горемъ. Бѣдная Мещерская почти безпрерывно больна. Софьѣ Николаевнѣ (Карамзиной) лучше, но она, безмолвный памятникъ того, что было, не принимаетъ никакого участія въ жизни ея окружающей, и любитъ и страдаетъ молча. Аврора \*) предана тихой, но, можно сказать, ясной и вроткой печали. Блудовъ продолжаетъ жаловаться на свое здоровье, но однако же здравствуетъ, хотя старость и на немъ беретъ свое. Дочь его, Іоанна Славянъ и Востока, бодрствуетъ духомъ и тѣломъ и проповѣдуетъ святую брань ".

#### XXX.

Великій князь Михаилъ Павловичъ разсказываль князю П. А. Вяземскому, что Гумбольдть увёряль его, что нёкоторые древніе діалекты, совершенно исчезнувшіе между людьин, сохранились отчасти только у попугаевъ въ лёсахъ Новаго Свёта. "И мы съ тобою, —писалъ князь Вяземскій своему Арзамасскому товарищу Сёверину, — да съ Блудовымъ, да пожалуй и съ Уваровымъ, принадлежимъ къ этому племени попугаевъ. Для другихъ наша рёчь, наши воспоминанія, щутки, сётованія, —тарабарская грамота. Я вашъ лётописецъ, вашъ запівало, а вы мои слушатели. Угоденъ я вамъ, и съ меня довольно" 145).

Къ числу лицъ, лътописцемъ воторыхъ считалъ себя князь Вяземсвій, принадлежалъ и несчастный К. Н. Батюшвовъ. Послъ долгой, исполненной страданій жизни, онъ наконецъ, 7 іюля 1855 года, скончался въ Вологдъ.

За нѣсколько мѣсяцевъ до кончины Батюшкова, П. А. Плетневъ (6 января 1855 г.) писалъ къ князю П. А. Вяземскому: "О состояніи здоровья Батюшкова я нарочно

<sup>\*)</sup> Аврора Карловна Карамзина, въ первомъ бракъ Демидова. Н. Б.

тадиль справляться у сестры его, Ю. Н. Зиновьевой. Но она знасть объ этомъ не болбе меня и васъ. Родственникъ ихъ Гревеницъ, который последнее время и ходилъ за больнымъ, объявилъ только, что Батюшковъ внезапно пришелъ въ сознаніе и, услышавъ объ осаде Севастополя, попросилъ, чтобы ему собрали поболбе картъ этой мъстности, и съ той поры сильно занимается Европейской политивой. Досадно, что никто не переписывается съ Вологдою... Вотъ что значитъ встать изъ гроба, пролежавши въ немъ тридцать лётъ. Никому ужъ и дёла нётъ до тебя. Право, страшно пережить тёхъ, съ къмъ дёлилъ первыя свои впечатлёнія 146.

Свёдёнія о послёнихъ дняхъ и кончинё Батюшвова иы почерпаемъ изъ письма Фортунатова въ Шевыреву: "Предсмертная болёзнь Батюшкова была непродолжительна. Последній годь онъ видимо слабель силами; въ іюне месяце, съ женою и дътьми Г. А. Гревеница, отправился онъ въ деревню; предполагали, что сельскій воздухъ укрѣпитъ его силы. Но вогда родные увидёли, что больному становилось хуже и хуже, они перевезли его въ городъ; усилія врача, Ө. О. Доброва, были напрасны; организмъ твлесный постепенно разрушался. 7-го іюля, вечеромъ, приглашенъ былъ приходскій священникъ, напутствовать его; больной не обнаружиль желанія приступить въ таинству; тогда обратились въ любимому Батюшвовымъ протојерею Дмитрјевской церкви, Всеволоду Писареву, но онъ нашелъ уже Батюшвова умирающимъ, въ безсознательномъ положеніи. А потому до васъ дошло невърное извъстіе о томъ, будто предъ кончиною просвътять разумъ больного поэта. Но это върно, что больной въ посавдніе годы быль гораздо спокойнье, даже следиль за ходомъ современной войны; припоминалъ иногда прошедшее, но смутно; напримъръ, онъ говорилъ, что Финляндія пріобрътена его кровью, но къ этому прибавляль сожаленіе, что Финляндія сдана Русскими Шведамъ. — В'врно памятны вамъ письма его, пом'єщенныя за н'єсколько л'єть въ Москоитянина, доставленныя въ Редакцію княземъ П. А. Вяземскимъ. Когда мы получили эту внижву Москвитянина, одинъ изъ сыновей Гревеница читалъ ему его письма; онъ, прослушавъ ихъ съ видимымъ удовольствіемъ, свазалъ: написано очекъ хорошо. Но не видно было въ немъ сознанія, что писаль это онъ самъ...

"Погребеніе Батюшкова происходило 10 іюля, въ Спасо-Прилуцкомъ монастырів, въ которомъ были мы съ вани у преосвященнаго Иринея. Ученое сословіе, гимназіи и семинаріи, по приглашенію начальника губерніи, сопровождало изъ города до монастыря тізло усопшаго. Во время отпівванія произнесено надгробное слово протоіереемъ Прокошевымъ. Но какъ Прокошевъ не имізль отъ Г. А. Гревеница никакихъ матеріаловъ, потому и долженъ былъ довольствоваться статьею о Батюшковів, Плаксина, помінщенною въ Энциклопедическомъ Лексиконю" 147).

Вскорѣ послѣ Батюшкова, скончался и старый товарищъ его по Арзамасу, графъ Сергій Семеновичъ Уваровъ, котораго Батюшковъ почтилъ нѣкогда прекраснымъ посланіемъ, автографъ котораго красуется въ библіотекѣ села Порѣчы, и которое заключается знаменитымъ стихомъ:

Подъ съвернымъ родился небомъ, Какъ будто въ Аттикъ рожденъ.

Последніе дни свои графъ С. С. Уваровъ доживаль въ Москве. Въ Днеоникъ Погодина, 1855 года, сохранился целий рядъ записей о его посещенияхъ Уварова.

Подъ 2 января: "Объдаль у Уварова. Тамъ и вечеръ".

- 6 : "Объдалъ у Уварова. Новые разсказы о воспитаніи, ученіи. Слышалъ злобный хохотъ. И бестія Леонтьевъ какъ будто хотълъ трунить надо мною. Кого же онъ во мнъ видитъ и чего они хотятъ. Игралъ въ карты".
- 21 : "У Уварова. Поповъ и Корниловъ. Эгоизи в и самолюбіе отвратительны".
- 8 марта: "Объдалъ у Уварова. Петербургскія нзвыстія. Игралъ въ карты".

Здёсь, подъ Петербургскими извъстіями, Погодинь, оче-

видно, разумблъ полученное имъ письмо (отъ 4 марта 1855 года) изъ Петербурга, отъ академика М. А. Коркунова. Графъ С. С. Уваровъ до конца своей жизни принималъ живое участіе въ ділахъ Анадеміи Наукъ. Въ то время тамъ происходили, по смерти Павла Николаевича Фусса, выборы въ непремънные секретари. По поводу этихъ выборовъ, Коркуновъ писалъ Погодину следующее: "Вчера, въ общемъ собраніи Авадеміи, было объявлено, что графъ Сергій Семеновичь Уваровъ разрешаеть производить выборъ непременнаго севретаря, на основаніи академическаго устава... Трудно намъ осилить Нёмцевъ, которые всё действуютъ согласно, систематически! Мы, Русскіе, не умфемъ подчиняться системф, началу, и до сихъ поръ не можемъ понять, отъ чего Нѣмцы насъ сильнъе, и не хотимъ стать дружно подъ одно знамя, а все действуемъ такъ себъ, зря, по-рыцарски, когда уже прошло время рыцарства. Замётьте: въ Россіи есть, кром'я Авадемін, присутственныя м'вста, гдв почти одни Нівмцы или Поляки; такъ, въ Виленской губерніи Русскіе чиновники составляють безгласное меньшинство, одну шестыхъ между Полявами; такъ, въ Эрмитажъ, кромъ сторожей, нътъ ни одного Русскаго. Рейхель-внатовъ монетъ и медалей; а посмотрым бы вы мои корректуры его описанія медалей?.. Русскому нумизматику надо знать нашу древнюю палеографію да источники Русской Исторіи. У васъ, въ Москвитянинь, была статейка внязя М. А. Оболенскаго о Литовских монетахъ; странно, что ея содержание совершенно согласно съ письмомъ моимъ въ графу С. Г. Строганову, писанному о томъ же предметь по крайней мърв за полгода".

Сдёлавъ это отступленіе, будемъ продолжать слёдить за послёдними днями Уварова, по Дневнику Погодина:

Подъ 13 марта: "Объдалъ у Уварова. Вечеромъ провърели зады".

<sup>— 2</sup> априля: "Объдалъ у Уварова, въ которому по грязи ходилъ пъщкомъ".

- 9 апръля: "Объдалъ и вечеръ у Уварова. Читали съ нимъ его отчетъ".
  - 17 : "Объдалъ у Уварова и вечеръ у него".
- 26 : "Объдаль у Уварова и вечеромъ должень быль остаться тамъ же, въ ужасной жаръ".
- 27 : "Къ Назимову. Просить похлопотать, чтоби Уваровъ назначиль себъ преемникомъ Елену Павловну. Къ Уварову пъшкомъ. Не туда смотритъ! Ему хочется, видно, самому остаться: говоритъ, что указывалъ на Константива Николаевича".
- 9 мая: "Изв'єстіе объ удар'є Уварова. Благодарю вас. Любите сына".
  - 11 : "У Уварова".
  - 13 : "Объдалъ у Уварова. Переврестиль меня".
  - 14 : "Вечеромъ у Уварова".
  - . 19 : "Объдалъ у Уварова".
    - 20 : "Объдалъ у Уварова".
- 25 августа: "Объдалъ у Уварова. Чуть дынетъ бъдный, но все еще парадно. Нъсколько обремененъ желудовъ".
- 3—4 сентября: "Большею частію у Уварова умиравшаго".
- 4 сентября 1855 года, Погодинъ получилъ отъ довтора слъдующую записку: "Графъ С. С. Уваровъ находится въ весьма опасномъ состояніи и часъ отъ часу ожидаемъ его кончины" 148).

#### XXXI.

4 сентября 1855 года, умеръ въ Москвъ въ домъ Тучковой, на Арбатъ, въ Николо-Плотницкомъ переулкъ, графъ Сергій Семеновичъ Уваровъ 149).

"Въ продолжение пяти лътъ", — свидътельствуетъ Погодинъ, — "Уваровъ имълъ нъсколько ударовъ. Живнь его какъ будто боролась со смертию и всякую минуту уступала ей послъ

сильнаго сопротивленія. Въ нынёшнемъ году, съ самаго начала, онъ быль уже очень слабъ и представляль собою какую-то развалину. Грустно, тяжво было видъть его изнеможеннаго, едва передвигавшаго ноги, едва выговаривавшаго слова, тихимъ голосомъ, и воспоминать объ прежней живости, блескв, обаянін. Часто выражаль онь желаніе взглянуть еще хоть разъ на свое любимое Поръчье, но вмъстъ и боялся отправиться, чтобъ не умереть дорогою. Предпоследній ударъ поразилъ его 9 мая 1855 г. Опомнившись, онъ выразиль желаніе пріобщиться Святыхъ Таинъ. А прежде онъ все откладываль исполнение этого христіанскаго долга до Порвчья. Была уже полночь. Сергій Семеновичь забылся опять. Къ утру, проснувшись, спросиль тотчасъ: что же священнивъ? Ему отвъчали, что за священникомъ послано. Въ ожиданіи, опъ велёлъ своему комнатному служителю прочесть вслухъ Отче Наши и, слёдуя мысленно за словами молитвы, врестился. Пришель священнивь, исповъдоваль его н пріобщиль Святыхъ Таинъ. Ему стало нівсколько лучше, но вообще было примътно, что весь организмъ его былъ пораженъ.

"Сынъ и дочь, вызванные эстафетами изъ Петербурга и Нижняго, присвакали усладить его послъднія минуты. Онъ ободрился. Воля и привычка брали иногда свое въ живомъ мертвецъ. По старой памяти, онъ спрашивалъ еще иногда новостей о наукъ, литтературъ и политикъ, и подъ часъ ему хотълось даже скрыть свое положеніе, соблюсти любимое decorum. Такъ, 25 августа, въ день своего рожденія, онъ приходилъ на минуту къ нашему объденному столу, подвязанный бъльмъ галстукомъ.

"Дъти не могли оставаться долъе: сынъ долженъ былъ вести свою дружину въ Кіевъ; дочь—спъшить по дъламъ въ Малороссію.

"Прошло нъсколько дней, Сергій Семеновичь оставался въ одномъ положеніи, какъ 2 сентября онъ получиль новый ударъ, послъдній, послъ котораго не приходиль уже въ себя. Государь императоръ и государыня императрица прибыли въ тотъ день въ Москву и присылали освъдомиться объ его здоровьъ. Полторы сутки пролежаль онъ въ безпамятствъ, тяжело и прерывисто дышавшій. Ближнихъ родныхъ никого не было. Передъ его смертнымъ одромъ стояло два-три профессора, какъ бы отъ лица науки, два-три художника, какъ бы отъ лица искусства, два-три университетскихъ врача, какъ бы отъ лица въдомствъ, находившихся подъ его начальствомъ, и нъсколько домашнихъ людей, готовыхъ принять его послъдній вздохъ. Этотъ вздохъ вылетълъ 4 сентября, въ 11 часовъ безъ четверти.

"Нашъ славный художнивъ Рамазановъ снялъ съ покойника маску. Профессоръ Анатоміи Иванъ Матвѣевичъ Соволовъ набальзамировалъ тѣло съ отличнымъ успѣхомъ. Онъ свидѣтельствуетъ о необыкновенно правильномъ устроенів черепа.

"Когда на вопросъ министра Народнаго Просвъщенія А. С. Норова, во что обошлось бальзамированіе? Соволовь отвъчаль "не болье пятидесяти рублей", то Норовъ воскликнуль:— "Какъ? Вы шутите"?— "Совсъмъ нътъ, ваше превосходительство: ни больше, ни меньше". — "Подите жъ тутъ, толкуйте нашимъ Петербургскимъ эскулапамъ, сказалъ Норовъ, которые за скверное бальзамированіе покойнаго государя содрали десять тысячъ червонцевъ. Вотъ вамъ добросовъстность Нъмцевъ. Просто разбойники. Уморили да и обокрали.

"Университетское начальство распорядилось о возданів покойному министру послёднихъ почестей: шестеро студентовь, днемъ и ночью, дежурили поочередно передъ гробомъ. Панкхиды отправлялись по два раза въ день, въ 12 и 7 часовъ. Хоръ митрополичьихъ цёвчихъ съ удивительнымъ искусствомъ возглашалъ священныя пёсни смерти. Служеніе совершалось благоговейно. Участвовавшихъ въ молитев всегда было столько, что они не могли помёщаться въ тёсныхъ комнатахъ. Профессоры, студенты, чиновники по учебному вёдомству, на чальники, равно какъ и Московскіе граждане изъ всёхъ сословій, спёшили поклониться покойнику<sup>4 150</sup>).

При первомъ извъстіи о кончинъ Уварова, О. М. Бодянскій, подъ 4-мъ сентября 1855 года, записаль въ своемъ Днеоникъ: "Упокой, Господи, умершаго! Не тъмъ будь помянутъ, онъ былъ весьма умный человъкъ, единственный министръ, но по сердцу незавидный и довольно мирволившій иностранцамъ, особенно Нъмцамъ. Жаль было видъть его, почти всъми своими клевретами оставленнаго въ Москвъ, въ послъдніе годы его пребыванія въ ней, по жестокой бользии, не позволявшей уже болье жить въ Петербургъ " 151).

"Рѣшено было", — свидѣтельствуетъ Погодинъ, — "совершить обрядъ отпѣванія въ церкви Университета, который всѣмъ своимъ настоящимъ состояніемъ обязанъ графу Уварову. Всѣ нынѣшніе профессора получили образованіе или утвержденіе въ своихъ должностяхъ подъ его непосредственнымъ начальствомъ; многіе обязаны ему лично" 152).

9 сентября 1855 г., въ 3 часа по полудни, былъ вывосъ тела графа Уварова въ университетскую церковь 153). Гробъ несенъ былъ профессорами; "потомъ", — свидетельствуетъ Погодинъ, — "принятъ студентами и наконецъ выпрошенъ врестьянами изъ его подмосковныхъ деревенъ. Первые ордена были несены деканами: орденъ Св. Андрея Первозваннаго несъ Шевыревъ... Впереди, длинной вереницей, шли воспитанники разныхъ учебныхъ заведеній, по два въ рядъ. Порядокъ въ шествіи соблюденъ былъ отличнъйшій.

"Великая княгиня Елена Павловна, которая относилась къ графу Уварову съ особенной благосклонностію, прівзжала въ университетскую церковь и одна отслужила панихиду передъ его гробомъ.

"Сынъ и дочь, оставившіе отца за нісколько дней еще съ надеждою, едва успівли прівхать накануні отпіванія. Отпівваніе совершаль митрополить Филареть. Изъ учебныхъ заведеній были избранные воспитанники, профессора, учители, почти въ полномъ составі. Когда, по окончаніи священнослуженія, гробъ снесенъ быль съ лестивцы, невоторые префессора хотёли, вакъ и слышалъ, свазать въ нашихъ великольпных сфиях по несвольку словь въ честь покойнаго: профессоръ Меньшивовъ приготовилъ стихи на Греческомъ языкъ, который особенно быль любимъ Сергъемъ Семеновичемъ; профессоръ Леонтьевъ думалъ свазать несколько словъ по-Латынъ объ его знакомствъ съ Латинскими влассивами и объ его познаніяхъ археологическихъ; профессоръ Шевыревъ, хотыль напомнить его отношенія въ Русской Словесности, участіе въ Арзамасскомъ обществъ, вмъсть съ Жуковскимъ, Блудовымъ, Дашковимъ, Батюшковимъ, его опыты о Гречесвой антологіи и починъ въ введеніи гекзаметровъ; я сказаль бы несколько словь объ немь, какь о министре и объ управленіи Министерствомъ Народнаго Просвіщенія, о тіхъ неизвестныхъ публиве усиліяхъ, какія долженъ онъ быль употреблять, при противныхъ Европейскихъ обстоятельствахъ, чтобъ охранять университеты и все ученое дело. По какомуто недоразуменію, наши намеренія не могли быть исполнень, и гробъ вынесенъ изъ свией на улицу среди общаго безмолвія<sup>и 154</sup>).

На произнесенія этихъ річей, какъ свидітельствуєть О. М. Бодянскій, не согласился митрополить Филареть, "считая это языческимъ обычаемъ. Даже за заставой не позволено было прочесть своего краснорічія нашимъ витіямъ, и, такимъ образомъ, человікъ, столько любившій въ свою жизнь річи и самъ щеголявшій ими, остался безъ річей " 125).

Это запрещеніе сильно возмутило Погодина, и онъ писаль: "Но стоять же подушки съ орденами при гробъ, несутся же по улицамъ, ъдуть по сторонамъ на лошадяхъ жандармы, играеть же иногда военная музыка вслъдъ за пъніемъ: Святый Боже, Святый Крыпкій, — и даже палять пушки. Это все не мъшаеть церковному обряду; почему же краткія ръчи помъщають ему? Церковь хоронить христіанина; служба отдаеть свой долгь гражданину; общество поминаеть своего члена. Ръчи — это тъ же цвъты, которые сыплятся на достой-

ную могилу. Я самъ за сохранение старыхъ обычаевъ, но они въдь начались же когда-нибудь, безъ примъра, и сдълались обычаями только вследствіе повтореній перваго действія. Почему же мы не можемъ положить основанія новому обычаю? Въ старину можно было начинать, а теперь нельзя? Здёсь нътъ логиви. Наши праправнуки, исполняя нъвоторые прапрадедовские обычан, что же сважуть объ насъ, своихъ прадахъ. Это были люди мертвенные, автоматы, которымъ нивакой новой мысли не приходило въ голову, и которые не оставили ничего для подражанія, и сами только повторяли зады, да и то съ гръхомъ пополамъ. Впрочемъ, въ Малороссіи произносятся річи світскими лицами при нівоторыхъ погребеніяхъ; такъ, я помню о недавнихъ ръчахъ надъ гробомъ профессора Цыха въ Харьковъ, фельдмаршала Савена въ Кіевъ \*). Говорено еще было, что свътскими лицами могла быть воздана хвала покойному въ особомъ собраніи. Но собраніе им'веть особый характерь: тамъ нельзя ограничиться пятью-шестью словами, которыя могуть быть произнесены только именно предъ гробомъ, и, истекая изъ сердца, онъ произвели бы особенное дъйствіе...

..., Нътъ, не понимають еще у насъ, гдъ, какъ и чъмъ можно дъйствовать на умы"!

Изливъ свое негодованіе, Михаилъ Петровичъ Погодинъ продолжаетъ: "Отъ университетской церкви до заставы гробъ несенъ былъ по разсыпаннымъ цвѣтамъ. Нѣкоторые студенты показали такое усердіе, что почти не перемѣнялись: напрасно крестьяне просили у нихъ позволенія послужить въ послѣдній разъ своему доброму помѣщику. Между этими студентами съ удовольствіемъ замѣтилъ я меньшаго сына графа Строганова, бывшаго попечителя, который съ покойнымъ былъ долго въ 1 ызныхъ пререканіяхъ по службѣ. Въ 3 часа кончилась печыная процессія. За заставою гробъ положенъ былъ на особо

<sup>\*)</sup> Рѣчь надъ гробомъ фельдмаршала князя Ф. В. фонъ деръ-Остенъ-( акена была произнесена въ Кіевѣ М. А. Максимовичемъ. H. E.

устроенныя дроги. Мы отправились, молча, по той дорогь Смоленской, по которой такъ часто, веселымъ караваномъ, ъздили проводить лъто въ Поръчьъ, въ гостяхъ у любезнаго хозяина. Грустно намъ было...

..., На границѣ его владѣнія, на берегу Москвы рѣки, крестьяне встрѣтили гробъ и понесли на рукахъ въ церковь. Тамъ собрались священники изъ окрестныхъ селъ и отслужили панихиду. Изъ церкви понесенъ былъ гробъ опять на рукахъ врестьянами мимо дома... Не въѣхалъ теперь въ ворота нашъ Сергій Семеновичъ... Не могъ взглянуть на свое дорогое Порѣчье... а можетъ быть и взглянулъ... Миръ его праху " 186)!

Въ день погребенія Уварова, Погодинъ получиль отъ воспитателя веливихъ внязей, Н. В. Зиновьева, слѣдующую записку: "Вполнѣ сочувствуя потери, понесенной вами въ графѣ С. С. Уваровѣ, я не сомнѣваюсь въ томъ, что вы пожелал отдать послѣдній долгь, столь уважаемому всѣми покровнтелю просвѣщенія, тѣмъ болѣе, что вы столько лѣтъ прослужили подъ начальствомъ его " 167").

14 сентября 1855 года, "въ селѣ Холму, Гжатсваго увзда, Смоленской губерніи, бросиль я",—писалъ Погодинь,— "послѣднюю горсть земли на гробъ покойнаго графа Сергія Семеновича Уварова. Онъ положенъ въ церкви, рядомъ съ отцомъ и любимымъ братомъ" 158).

"Погребеніе Уварова, — писалъ П. М. Строевъ въ археографу М. А. Корвунову, — было довольно пышно; но до мъста погребенія, села Холма, провожали только сынъ да дочь, Погодинъ да Грудевъ; прежніе пилигриммы въ Поръчье не тронулись отсюда. Sic transit gloria mundi! Кто-то президентомъ Академіи будетъ? Странное дъло! Ужели я такъ старъ? Современи столътняго юбилея Академіи, когда Погодинъ н я удостоились званій корреспондентовъ, почти вся Академія вымерла. Самые старые академики только съ 1828 года праводня пода порадина праводня по пода порадина порадина по почти вся Академія вымерла. Самые старые академики только съ 1828 года порадина по по почти вся Академія вымерла. Самые старые академики только съ 1828 года по по почти вся Академія вымерла.

"Печальную въсть о смерти графа Уварова", — писаль Погодину патріархъ Славянской Филологіи Шафарикъ, — "прочель

я съ горестію въ газетахъ. Добрые старцы уходять одинъ за другимъ. Кто ихъ замѣнитъ? Пусть будеть благословенна его намять. Дай Богъ, чтобы сынъ унаслѣдовалъ вмѣстѣ съ именемъ и добродѣтель и славу отца. Это тѣмъ болѣе желательно, что мы вступаемъ болѣе и болѣе въ то время, когда чистыя и искренно-патріотическія добродѣтели, и въ особенности чистая любовь къ наукѣ, дѣлаются все рѣже и рѣже, и когда эгонзмъ и погоня за литературными выгодами господствуютъ <sup>2160</sup>).

## XXXII.

Въ ноябрѣ 1855 года, князъ П. А. Вяземскій писалъ Шевыреву: "Поздравляю васъ съ президентомъ Академіи графомъ Блудовымъ. Можете сказать намъ: Богъ въ помощъ" <sup>161</sup>)!

Въ засъдании Авадемии, бывшемъ 23 девабря 1855 года, новый президенть обратился въ авадемивамъ съ следующею рътью: "Я не въ первый разъ вступаю въ сіе святилище наукъ, -- наукъ и словесности, которая въ наше время можеть быть еще теснее прежняго съ ними соединяется. Но досель я быль только постороннимь, такь сказать, свидьтелемъ дъйствій Авадемін, постороннимъ, усерднымъ почитателемъ трудовъ и достоинствъ ея членовъ. Нынъ, по волъ и милостивому дов'врію государя императора, им'вю честь предсъдательствовать въ семъ первомъ изъ нашихъ ученыхъ обществъ, и думаю однавожь, что во многомъ, въ главномъ, мон отношенія въ Академіи не изм'внились. И теперь, не чувствуя себя въ состояніи быть настоящимъ, въ собственномъ смыслъ сего слова, ея сотрудникомъ, я буду по обязанности, какъ прежде по одной любви къ познаніямъ и къ изящному въ литературъ, слъдовать тщательно и безпристрастно за ходомъ ея разнообразныхъ, почти всеобъемлющихъ въ области ума занятій, душевно радоваться успёхамъ ея и, какъ смъю надъяться, свидътельствовать о нихъ предъ августвишимъ ея покровителемъ. Нужно ли прибавлять, что,

именуя всемилостивъйшаго государя нашего повровителемъ Академін, мы слёдуемъ не одной обывновенной форм'в выраженія? Его величество есть въ самомъ дёлё покровитель нашего ученаго общества, потому что онъ есть справедливый цънитель всъхъ трудовъ полезныхъ, что ему вполнъ извъстив важность науки, повсюду и можеть быть еще более въ его обширномъ, исполненномъ жизненной силы царствъ. Такова впрочемъ была всегда, и съ самыхъ древнейшихъ временъ счастливая въ семъ отношеніи судьба Россіи. Всегда въ Отечествъ нашемъ науки, просвъщение находили въ нашихъ государяхъ не только благосклонное вниманіе, по діятельное поощреніе и, можно свазать, истинное, постоянное сочувствіе. Сему служить свидетельствомъ и Исторія нашей Авадемів. Учрежденная по мысли и плану Петра Веливаго, она не переставала быть предметомъ попечительности всъхъ его преемнивовъ. Въ благословенное царствование дочери его, въ ней явился безсмертный Ломоносовъ, первый поэть и первый ученый въ преобразованной Петромъ Россіи. Геній сего необывновеннаго человъва, который, казалось, былъ судьбою обреченъ на невъжество, напротивъ, обнималъ почти всъ отрасли науки, и съ темъ вместе указываль, и наставленіемъ, и приміромъ, какъ должно владіть шедшимъ въ 10 время также къ преобразованію Русскимъ словомъ. Онъ в содъйствовалъ сему преобразованію, не во всъхъ еще, но по крайней мфрф во многихъ и важнфишихъ онаго формахъ. Въ немъ мы видимъ соединеніе, или, чтобъ точнъе выразить мысль мою, сочетаніе, хотя еще не совершенное, положительных сведений ученаго съ живостію воображенія и искусствомъ писателя. Сіе соединеніе, всегда желательное, нивъ едва ли не необходимо, если не въ одномъ человъвъ, то уже, безъ сомнвнія, въ сословіяхъ, посвящающихъ себя работь ума. Чрезъ него только можетъ быть достигаема двоявая цёль всяваго ученаго общества, и особенно нашей Академів. Она не есть заведеніе учебное, какъ была отчасти при началъ своемъ; но ея предназначение осталось двоякое. За первымъ и главнымъ: содъйствовать успъхамъ наукъ, расширенію преділовь ихъ, слідуеть непосредственно другое, можеть быть столь же важное: распространять вкусь къ познаніямъ и самыя повнанія, внё вруга, всегда довольно тёснаго, собственно ученыхъ, стараться сделать сін знанія доступными, привлевательными и для тёхъ, вои по обстоятельствамъ или по роду иныхъ наувъ, не могли пріобръсти ихъ при первоначальномъ воспитаніи. Върнъйшимъ, или и единственнымъ въ тому средствомъ, единственнымъ, тавъ свазать, орудіемъ можеть служить нвящная словесность. Она есть, или должна быть постоянной сотрудницей наукъ, даже самыхъ отвлеченныхъ, и сія мысль, безъ сомивнія, была въ виду незабвеннаго, нынъ почившаго въ Бовъ императора Ниволая Павловича, когда онъ соединилъ Академію Петра Веливаго съ Авадеміею Еватерины II, им'вющею главнымъ предметомъ занятій своихъ совершенствованіе отечественнаго языва и слога. Плоды сего соединенія, сей мысли безсмертнаго монарха, вонечно, будутъ соответствовать его ожиданіямъ. Въ томъ ручаются ваши дарованія и общирныя свъдънія, и наше общее усердіе. Но не будеть ли нужно, сверхъ того, что уже сдёлано и продолжается, употребить для своръйшаго достиженія цели, намъ предуказанной, еще другіе способы действія, и въ томъ числе установленіе постояннаго, тавъ свазать, посредничества между жаждущими познаній и обществомъ, которое можетъ удовлетворять сей благородной жаждё? Осмеливаюсь, мм. гг., нынё же, хотя и мимоходомъ, предложить вамъ сей вопросъ. Впоследствии онъ можеть быть предметомъ вашихъ размышленій и соображеній, въ воихъ и я дозволю себъ принять нъвоторое, по мъръ силъ монхъ, участіе. Между темъ, однавожь, и во всякомъ случать, мы не будемъ терять изъ вида перваго, какъ я заметилъ више, и главнаго предназначенія Академіи, успъховъ самой науки, коей польза иногда не есть непосредственно-практическая, -- употребимъ это модное нынъ слово, -- но всегда дъйствительная и рано или поздно дёлается для всёхъ очевидною. Стараясь, на томъ или на другомъ поприщъ, тъмъ или инымъ образомъ, прибавлять къ массъ человъческихъ знаній, мы чрезъ то умножаемъ средства для совершенствованія человъка и для благосостоянія гражданскихъ обществъ, слёдственно можемъ, сг доброю совъстію, какъ сказалъ святий Павелъ, утёшать себя мыслію, что, служа наукъ, служимъ государю и Отечеству".

Въ ответъ на эту речь, академикъ И. И. Давыдовъ преизнесъ следующее: "Сіятельнейшій графъ! Имею честь принести вашему сіятельству отъ лица моихъ сочленовъ-академиковъ торжественное поздравленіе со всемилостив'я ішниъ государя императора назначениемъ васъ превидентомъ Императорской Авадеміи Наукъ. Члены всёхъ трехъ отдёленій Академіи почитають высочайшее назначеніе и счастіемъ для себя, и выражениемъ царскаго благоволения къ высшему сословію ученыхъ, и предзнаменованіемъ новыхъ наукъ для отечественнаго просвъщенія. Мы почитаемъ себя счастливыми при настоящемъ избраніи, потому что видимъ непосредственнымъ начальникомъ своимъ просвъщеннаго вельможу, государственнаго мужа и писателя. Если всявій таланть, всявій трудь ума находить высшую для себя награду въ справедливой оценке самопожертвованія своего для пользи общей, то въ этомъ истинно человеческомъ и благородномъ желанін нельзя отвазать и труженикамъ наукъ. Кто жъ можеть быть лучшимъ цёнителемъ тяжкихъ ученыхъ работъ, ободрителемъ ихъ и совътодателемъ, какъ не тотъ, кто самъ, посвятивъ всю жизнь служенію престолу, постоянно следоваль за ходомъ и совершенствованіемъ наукъ, кому незабвенный творецъ Исторіи Государства Россійскаю зав'ящаль продолжение своего прекраснаго произведения, кого безсмертный Николай І-й облевъ высшею довъренностью, избравъ блюстителемъ законодательства и органомъ воли своей предъ всей Россіею? Авадемія въ назначеніи вашего сіятельства видить и выражение высочайщаго благоволения въ ней государя императора. Кавъ заслуженный государственный сановникъ, вы будете предстательствовать у престола о благѣ Авадеміи, неразлучномъ съ благомъ Отечества. Всегда памятными останутся заслуги знаменитаго предмѣстника вашего по Академіи, въ продолженіе тридцати семи лѣтъ горячо работавшаго съ академиками; но предѣлы наукъ безграничны, расширяются по мѣрѣ успѣховъ въ нихъ; поэтому еще многія отрасли знаній ожидаютъ благотворнаго покровительства, а ученые живительнаго ободренія. При вступленіи предмѣстника вашего въ Академію, не было и трети нынѣшняго числа академиковъ, и Русское отдѣленіе не входило въ составъ Академіи. Но при нынѣшнемъ направленіи просвѣщенія, утѣшительно намъ думать, что подъ вашимъ начальствомъ совершится предсказаніе перваго Русскаго академика, пѣвца императрицы Елизаветы:

О, вы, которых ожидаеть
Отечество оть недръ своихь,
И видёть таковых желаеть,
Каких зоветь оть странъ чужихъ:
Дерзайте, ныне ободренны,
Раченьемъ вашимъ показать,
Что можетъ собственныхъ Платоновъ
И быстрыхъ разумомъ Невтоновъ
Россійская земля рождать.

"Въ настоящемъ случав радуетъ насъ и надежда на новые успъхи отечественнаго просвъщенія. По мысли великаго преобразователя Россіи и августъйшаго основателя сей самой Авадеміи, здъсь должны усовершенствоваться разныя вътви наувъ, составляющихъ не только красу, но и могущество народовь; отсюда свътъ ихъ долженъ разливаться въ дражайшемъ нашемъ Отечествъ. Въ исторіи Русскаго просвъщенія живутъ имена Палласовъ, Миллеровъ, Пілецеровъ, Эйлеровъ, Піторховъ, Ломоносовыхъ, Лепехиныхъ, Озерецковскихъ, Крашенинниковыхъ. Мысль вънценоснаго генія и нынъ исполняется; скромность не позволяетъ мнъ наименовать присутствующихъ въ нынъшнемъ собраніи ученыхъ знаменитостей и отечественныхъ писателей; но эта мысль еще болъе ра-

зовьется, съ благословеніемъ Всевышняго, при вашей люби въ наукамъ и въ родному слову.

"И такъ, исполненные благоговъйной благодарности къ августъйшему покровителю наукъ и Русскаго просвъщенія, мы еще разъ привътствуемъ васъ, сіятельнъйшій графъ, съ новымъ монаршимъ къ вамъ довъріемъ. Видя ваше сіятельство среди насъ, мы радуемся тройственной радостью радуемся за себя, за Академію и за отечественное просвъщеніе" 162).

28 января 1856 года, И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: "О вступленіи въ Авадемію новаго, знаменитаго и витст добръйшаго президента, надобно вамъ напечатать въ Москоммяниять, съ річью его и моею отвітною. Німцы за эту річь на меня злобствовали. Но мнів истина и Русь дороже всего на світів".

"Блудовъ президентомъ Авадеміи кажется дѣла не испортитъ", — писалъ В. В. Григорьевъ П. С. Савельеву, — "Слава Богу, что не нѣмецъ. А странно, почему въ этой Нѣмецкой Академіи президенты все изъ Русскихъ"?

Когда графъ Д. Н. Блудовъ занялъ президентское вресло Академіи Наукъ, В. М. Ундольскій писалъ А. Н. Попову: "Теперь приходитъ, и можно сказать, пришла пора и вамъ дъйствовать въ Академіи и превратить ее изъ Нъмецкой слободы въ православно-Россійскую".

Въ то же время В. М. Ундольскій мечталь перейти на службу въ Петербургъ, т.-е., быть вблизи Академіи Наукъ; но мечтанія его не осуществились, и онъ съ горечью писаль А. Н. Попову: "Попытка перебраться на службу въ Питеръ, какъ видите, не удалась; значитъ, оставя несбыточное, надо снова приниматься за возможное. Что я не честолюбивъ и не искателенъ, это вамъ самимъ, думаю, извъстно. Но мое собраніе, ціну и пользу коего вы тоже ясно постигаете, съ переміщеніемъ моимъ изъ Москвы, нашло бы боліве прочную опору, которой оно здівсь вовсе не имість. Мысль, что двадцатилітніе поиски, усиленные труды и издержки

(по моему состоянію безприміврные) могуть уничтожиться въ нъсколько часовъ, признаюсь, не покидаетъ меня ни на минуту. Мон ежеминутныя лишенія имели цель и, вакь смею думать, не опрометчивую: собрать письменные памятниви не силошь безъ выбора, но только тв, которые объясняють литературу, исторію и правов'єденіе, словомъ, памятники говорящіе. Недостатовъ такого собранія весьма ощутителень, особливо у насъ въ Москвъ. Всъ прежніе собиратели отъ Бауве до Царскаго были обильнее меня внешними средствами. Этому недостатку старался я помочь внутренними средствами: изучениемъ библютекъ, знавомствомъ съ собирателями и производителями. Признаюсь не безъ услажденія: успъхъ превзошелъ мон ожиданія!! Пусть о моемъ собраніи сважуть внатови наши: Строевъ, Погодинъ, Шевыревъ, Бъляевъ, Соловьевъ и вы. Моя же обязанность попечись о его целости. Мечта о Московской Публичной Библіотеве никого почти не занимаетъ. Исполнение ея, конечно, трудиће моего перемъщения въ Петроградъ на службу. Помогите, почтеннъйшій, или по крайней мъръ, научите, что дълать. Довольно сидблъ я у моря и ждалъ погоды; но самъ-то я не Погодинъ, оттого и не дождусь ея".

## XXXIII.

1855 годъ ознаменованъ въ Исторіи Русской Литературы двумя радостными событіями: назначеніемъ князя П. А. Вязеискаго, о чемъ мы уже говорили, товарищемъ министра Народнаго Просв'ященія и изданіемъ твореній Пушкина и Гоголя.

Въ концъ января того года, П. В. Анненковъ выпустилъ въ свътъ два первые тома Полнаго Собранія Сочиненій А. С. Пушкина.

Изданіе сочиненій Пушкина доставило истинную радость Погодину. Въ *Дневникъ* его 1855 года, мы находимъ слѣ-дующія записи:

Подъ 31 января: "Читалъ Пушкина и приписывалъ, что помнилъ. Былъ очень радъ".

- 1. феораля: "Все утро съ веливимъ удовольствіемъ за біографіею Пушвина; вспоминалъ и плакалъ".
- 5 : "Пріятно было вид'ють справедливость, отданную Анненкову Бартеневымъ".

Поль свёжимъ впечатавніемъ Погодинъ написаль Анненкову, и вм'ест'в съ т'емъ укорилъ его за несправедливость въ А. С. Хомявову. На этотъ укоръ Анненковъ, 12 февраля 1855 года, отвъчалъ Погодину: "Вы меня огорчили подозрѣніемъ въ неуваженіи въ такому имени и лицу, какъ Хомяковъ. Въ головъ у меня не было мысли бросить какуюлибо тень на человека, которому многіе и за многое говорять спасибо (да и я въ томъ числѣ). Значить, выразился я ръзво по недосмотру, а наменнулъ я на него, вслъдствіе такой замътки Пушкина: "2 апръля (1833). На дняхъ (въ прошлый четвергъ) объдаль у внязя Ниволая Трубецкаго, съ Вяземскимъ и съ Кукольникомъ, котораго видълъ въ первый разъ. Онъ, кажется, очень порядочный молодой человъкъ. Не знаю, имъетъ ли онъ талантъ? Я не дочелъ его Тасса и не видалъ его Руки. Онъ хорошій музыванть. Вяземскій сказаль объ его игрѣ на фортепіяно: Il bredouille en musique comme en vers. Кукольнивъ пишетъ Ляпунова. Хомявовъ тоже. Ни тотъ, ни другой не напишутъ хорошей трагедін. Баронъ Розенъ им'ьеть болве таланта"! Прошу васъ теперь быть и передъ Хомявовымъ выразителемъ монхъ истинныхъ чувствъ, если бы и онъ нашелъ что-либо непріятное въ моей цитатъ. За тъмъ, благодарю васъ за доброе слово о трудъ моемъ. Если бы вы исполнили намърение свое изложить письменно свои замътки, впечатлънія, опроверженія в дополненія, — вы дали бы драгоціннійшій документь къ жизненной сторонъ біографіи. Что въ молодости и въ вончинъ есть пропуски-не удивляйтесь. Многое даже изъ того, что уже напечатано и извъстно публивъ - не вошло и отдано въ жертву, для того, чтобъ, по крайней мъръ, внутреннюю, творческую жизнь поэта сберечь всю цёликомъ. И она, благодаря благороднёйшему нашему министру и содёйствію умнаго Л. В. Дубельта, — сбережена по возможности. Пропасть однакожъ она — эта жизненная сторона — не можетъ совсёмъ; есть и у меня кой-что, но еще болёе есть у васъ. Напишите же, сообщите, разъясните обликъ поэта въ тёхъ мёстахъ, гдё онъ скученъ въ біографіи или гдё не дописанъ или криво написанъ. Во всякомъ случать, одобреніе, выраженное вами, сказать безъ фразы, дало мнт втру въ мою работу. Всякій будеть занимателенъ, когда заговоритъ о такомъ человть, какъ онъ, но если очевидецъ и пріятель скажеть: похоже, — это уже другое дёло".

О томъ же просиль Анненковъ и въ письмъ своемъ, отъ 12 апрыля 1856 года: "Тоть же неотвязчивый проситель, котораго вы видёли въ Москве, снова прибегаеть въ вамъ. Дъло все о Пушвинъ. Ради Бога, отверзите руку вашу, соберите матеріалы ваши и пособите ему. Время все идетъ: вотъ уже весна на дворъ и весна въ обществъ. Я считаю обазанностію моєю передъ публикой договорить начатую річь о Пушкинъ, когда ръчь начинаеть обжать вообще изъ-подъ льда со всёхъ сторонъ. А какъ заговорить безъ вашей помощи? Я буду въ Москвъ на Ооминой недълъ, проъздомъ, и постучусь у вашей двери. Впустите меня! Если вы дадите мет тогда кусокъ *живато хлюба*, я увезу его въ деревню и потружусь надъ нимъ. Обстоятельства у насъ переменчивы. Кто не торопится сказать того, что сказать имбеть, тоть можеть быть, и не скажеть уже ничего. Сколько у насъ такихъ молчальниковъ, пропустившихъ свою очередь слова, -- сами знаете. Будьте же добры во мив и разрвшите мив слово: 370 оть вась 38висить  $^{4}$   $^{163}$ ).

Эвземпляръ своего Пушкина, Анненковъ посладъ также редавтору Московскист Въдомостей, М. Н. Каткову, который 6 апръля 1855 г., писалъ издателю: "Благодарю васъ отъ всей души за экземпляръ вашего Пушкина. Это драгоцънный для меня подарокъ. Миъ очень досадно, что Московскія Въ-

домости замедлили отзывомъ о вашемъ изданіи. Самъ я не могъ въ посліднее время заняться основательнымъ изученіемъ діла, чтобы написать что-нибудь дільное, и поручить написать статью одному изъ своихъ сотруднивовъ, предоставляя себі впослідствін возвратиъся къ ділу и написать отъ себя, по окончаніи изданія, боліве обширную статью о Пушкинів. Господинъ, которому было поручено діло, внезапно убхаль, не извістивъ меня о судьбі своей статы. Теперь она написана другимъ, Бестужевымъ \*), молодымъ человівкомъ, даровитымъ; статья завтра появится въ Вюдомостияхъ; я не очень ею доволенъ, но она послужить къ оглашенію вашего изданія въ публиків, что теперь всего нужніве ... И такъ, не сітуйте на меня за равнодушіе къ вашему ділу. Я къ нему такъ неравнодушенъ, что еще успівю надойсть и вамъ, и публиків толками объ немъ " 164).

Дъйствительно, въ Московских Видомостях была напечатана критическая статья К. Н. Бестужева-Рюмина съ слъдующимъ предисловіемъ М. Н. Каткова: "Уже вышли четыре тома прекраснаго изданія сочиненій Пушкина, предпринатаго II. В. Анненвовымъ. Предпріятіе это есть событіе важное въ нашей литературъ. Мы увърены, что новое изданіе Пушкина будетъ имъть благотворное вліяніе на умственную производительность у насъ. Честь и слава даровитому издателю! Сволько усилій, сволько трудовъ, сволько вропотливыхъ разысваній, и притомъ сколько свъжихъ и остроумныхъ мыслей, высвазанныхъ имъ въ біографіи нашего славнаго поэта, и во множествъ примъчаній, которыми сопровождается все изданіе!--Мы ждемь, какъ выйдеть въ свёть все изданіе, чтобы высказать по поводу его мысли наши о Пушкина; теперь же, чтобы не оставлять нашихъ читателей въ невъдени о ходв изданія, чтобы содвиствовать, съ своей стороны, оглашенію этого важнаго труда, мы пом'вщаемъ статью одног

<sup>\*)</sup> Впоследствии профессоръ и академикъ Константинъ Николаевить Бестужевъ-Рюминъ. *Н. Б.* 

изъ молодыхъ и даровитыхъ изслёдователей нашей литературы, имя котораго уже встрёчалось въ Московскихъ Видомостяхъ " 165).

Всворѣ М. Н. Катковъ исполнилъ свое объщаніе и въ своемъ Русскомъ Впстникъ, начавшемся, какъ мы увидимъ, изданіемъ съ 1856 года, написалъ цѣлый рядъ примѣчательныхъ статей о Пушкинѣ, которыя впрочемъ не понравились И. И. Давыдову. "Самонадѣянность редактора (Русскаго Въстника)", — писалъ онъ Погодину, — "смѣшна, онъ безъ заѕрѣнія совѣсти говорить, что до него никто не понималъ Пушкина, за неимѣніемъ эстетическихъ началъ; а вышло, что повторяетъ всѣмъ извѣстное, только темнымъ и нескладнымъ явыкомъ. Не ожидалъ я этого отъ него, и крайне о немъ сожалѣю. Замашка одинакая съ Н. Полевымъ и Бѣлинскимъ, при недостаткѣ дарованій перваго".

Летомъ того же 1855 года, посётилъ Москву П. В. Анненковъ, остановился на Моросейкъ, у В. П. Боткина, и къ несчастью серьезно заболёлъ. "Сейчасъ я узналъ", — писалъ Погодину Н. А. Мельгуновъ, "что Пушкинъ занемогъ-было холерой въ Испаніи, но Шекспиръ его спасъ. Въ прозаическомъ переводъ это значитъ, что Анненковъ, только-что пріёхавшій изъ Потербурга, занемогъ-было у Боткина, но Кетчеръ помогъ ему" 166).

## XXXIV.

Въ вонцѣ 1853 года, С. П. Шевыревъ вошелъ въ Московскій Цензурный Комитетъ съ прошеніемъ объ йзданіи сочиненій Гоголя съ дополненіемъ найденныхъ послѣ смерти его рукописей: Авторская Исповодъ и пять главъ изъ второго тома Мертвыхъ душъ. Не рѣшаясь собственною властью разрѣшить это изданіе, начальникъ Московской Цензуры В. И. Назимовъ, 5 декабря 1853 г., обратился за разрѣшеніемъ въ А. С. Норову, которому, между прочимъ, писалъ: "Новое изданіе сочиненій Гоголя . . . я признаю не только воз-

можнымъ, но еще весьма полезнымъ, по уваженію литературнаго ихъ достоинства, благонамъренности направленія и нравственности впечатльній, производимыхъ ими на читателей. Дълать же какія-либо измъненія или исключенія частныхъ мъстъ изъ прежняго изданія . . я полагаю неудобнымъ, тъмъ болье, что это могло бы уронить въ глазахъ читателей, достоинство новаго изданія, въ явный ущербъ наслъдниковъ покойнаго Гоголя . . . Притомъ позволительно думать, что сочиненія Гоголя, составляющія одно изъ украшеній нашей литературы, заслуживаютъ снисхожденія со стороны Цензуры".

По предписанію А. С. Норова, Московскимъ Цензурнымъ Комитетомъ определено было печатныя четыре части передать цензору Ржевскому для новаго просмотра, а рукописицензору Похвисневу, которымъ и представить свои о нихъ заключенія въ Комитеть. Разсмотрівніе это продолжалось цівлый годъ, и только 30 ноября 1854 года, В. И. Назимовъ, отправляя А. С. Норову, въ подлинникахъ, согласно его требованію, донесенія цензоровъ Ржевскаго и Похвиснева, писаль: "Оставаясь и нынъ при томъ же мнъніи, какъ относятельно благонамъренности сочиненій Гоголя, такъ и высокаго ихъ значенія въ нашей литературів, долгомъ считаю обратиться вновь въ вашему превосходительству съ прежнею моею покорнъйшею просьбою, объ исходатайствования височайшаго разръшенія на изданіе сочиненій этого писателя безъ перемънъ и исключеній, которыя не только повредять ихъ достоинству, но и могутъ дать поводъ въ злоупотребленію въ прінсканіи по прежнимъ изданіямъ выпущенныхъ мъстъ, которое придастъ имъ такое толкованіе, какого прежде они нивогда не имъли".

Въ заключение своего письма, Назимовъ указывалъ министру Народнаго Просвъщения на слъдующее: "Неизлишнимъ считаю обратить благосклонное внимание вашего превосходительства и на состояние семейства покойнаго Гоголя. Наслъдники его до сихъ поръ лишаются законнаго своего достояния и семейство не пользуется никакимъ плодомъ трудовъ

писателя, который принесъ столько пользы и славы Отечеству".

Въ то время, когда министръ Народнаго Просвещенія предписалъ членамъ Главнаго Управленія Цензуры разсмотрёть дёло объ изданіи сочиненій Гоголя, онъ, 29 января 1855 года, получилъ следующій респринть веливаго внязя Константина Николаевича: "Авраамъ Сергвевичъ. Я узналъ на дняхъ, что въ Главное Управление Цензуры поступило на разсмотрвніе полное собраніе сочиненій Гоголя, которое предполагается издать въ пользу его семейства, при чемъ сверхъ сочиненій, уже напечатанныхъ и которыя полагается напечатать вновь, есть и вовсе неизданныя. Въ то же время до свёдёнія моего дошло, будто есть цензоры, которые затрудняются пропустить некоторыя места, напечатанныя въ первомъ изданіи его сочиненій, и не соглашаются на изданіе накоторыхъ еще ненапечатанныхъ рукописей. Обстоятельства эти побуждають меня обратить внимание вашего превосходительства на то, что пропуски въ новомъ изданіи тъхъ месть, которыя уже были однажды напечатаны, только обратять на нихъ всебщее вниманіе, а при томъ всёмъ извёстныя личныя свойства Гоголя, его теплая въра, его любовь въ Россіи и преданность престолу, служать, кажется, ручательствомъ благонамъренности всего, что онъ писалъ, и изъемлетъ отъ мелочной разборчивости цензоровъ. Посему я просиль бы ваше превосходительство обратить на эти обстоятельства вниманіе Главнаго Управленія Цензуры и пригласить оное нивть ихъ въ виду при разборъ помянутыхъ сочиненій. Я твиъ болве желаль бы, чтобы они были скорве напечатаны, что даже въ моей библіотекъ нътъ полнаго собранія сочиневій Гоголя, которыя уже не находятся въ продажь. Я буду искренно благодаренъ за ваше просвъщенное содъйствіе въ этомъ пѣлѣ".

На этотъ рескринтъ А. С. Норовъ отвѣчалъ: "Мнѣ весьма пріятно и утѣшительно донести вашему императорскому высочеству, что, вполнѣ раздѣляя изложенныя въ рескриптѣ,

которымъ вашему высочеству угодно было почтить меня, мевнія ваши, милостивъйшій государь, о лиць и о сочиненіяхъ Гоголя, я еще до полученія сего рескрипта сдёлаль распоряженіи о предложеніи такового митнія Главному Управленію Цензуры, въ случать, если мъстная Цензура встрітить затрудненія при разсмотрівніи его сочиненій. То высокое покровительство, которое благоугодно было вашему высочеству оказать нынів памяти сего отличнаго писателя, не можеть не быть драгоцівню для отечественнаго просвіщенія".

Рескрипть великаго князя Константина Николаевича вибль благодетельное вліяніе на судьбу изданія сочиненій Гоголя. Даже самъ Л. В. Дубельтъ отозвался такъ: "По уваженію того, что сочиненія Гоголя въ общемъ направленіи вполев благонам вренны; что исключение изъ новаго изданія нъвоторыхъ мёсть, помёщенныхъ въ прежнихъ, заставитъ почитателей автора прінсвивать выпущенныя міста по первому изданію, а это придасть видъ преступнаго и тому, въ чемъ не было и нътъ ничего преступнаго; что съ тъмъ вмъсть упадеть достоинство новаго изданія, и наслёдниви Гоголя не получать техь выгодь, которыя пріобретены для нихь литературными заслугами умершаго ихъ родственника, -я полагаю справедливымъ, исходатайствовать разрешение на напечатаніе, какъ прежде изданныхъ четырехъ томовъ сочиненій Гоголя, такъ и представленныхъ въ рукописи посмертныхъ его трудовъ, безъ всявихъ исключеній и изміненій ".

Высочайшее соизволеніе на печатаніе сочиненій Гоголя "безъ всякихъ исключеній и изм'єненій" посл'єдовало въ Царскомъ Сел'є, 15 мая 1855 года.

28 ноября 1855 года, Т. И. Филипповъ писалъ И. В. Киръевскому: "Не думайте, чтобы я добровольно лишалъ себя такъ долго удовольствія съ вами говорить; дъла весьма разнообразныя по предметамъ, но всъ одинаковыя по свойству, т.-е. пресвучныя и утомительныя, у меня отнимали все время. Я даже ничего до сихъ поръ не написалъ изъ задуманнаго мною; но не могу себя и винить въ этомъ сильно;

своро устрою себъ непремънно досугъ и напишу о Гоголъ. Статья объ немъ, объясняющая его побужденія и цёли, необходима въ настоящее время: толки о второй части Мертвых души до такой степени нельцы, что можно вытти изъ себя нетерпъливому человъку. Я сдълалъ такое замъчаніе: пова обличение васалось негодяевъ чиновнивовъ и пом'вщивовь, нашъ братъ такъ былъ доволенъ Гоголемъ, что чудо. Какъ ръшительно бросились на язвы нашего произведенныя грубостію, невъжествомъ и т. п., что не изъ Европы! Дошло дёло до ученаго и литературнаго сословія, и профессоры разсердились такъ же, какъ прежде сердились патріоты, набивающіе вармань "на счеть нёжно любимаго ими Отечества". Гоголь гдё-то сказаль: "плуть-потомовъ посмъется, а плутъ-современнивъ не станетъ смъяться"; можно сказать и такъ: "професоръ-потомокъ посмъется, а профессоръ-современнивъ разсердится "167).

Изданіе сочиненій Гоголя, дало Погодину рѣшимость напечатать его письма въ нему. Въ день Пасхи, 27 марта 1855 года, Погодинъ записалъ въ своемъ Дневникъ: "Заутреня и обѣдня. Послѣ вечерни, у священника; сдѣлалось дурно, вѣроятно, вслѣдствіе перемѣны пищи. Читалъ Гоголевскія письма.".

Во время печатанія писемъ Гоголя, Погодинъ получиль слідующее письмо отъ С. Т. Аксакова (27 декабря 1855 г.): "Сердечно радъ, что вамъ любо въ вашемъ уединеніи \*). ...О письмахъ Гоголя я вчера говорилъ съ цензоромъ. Онъ признался, что, по желанію В. И. Назимова, вымарывалъ больше для того, чтобъ отвратить васъ отъ намібренія печатать письма Гоголя... Средство довольно оригинальное! Но, любезнійшій другъ Михаилъ Петровичъ, можно ли такой важный вопросъ: печатать или не печатать и что именно печатать, — свертіть около пальцевъ и рішить мні одному? Объ этомъ надобно было зараніє подумать и посовітоваться,

<sup>\*)</sup> Въ Кирвевъ, у Ивана Өедоровича Мамонтова. Н. Б.

а не тогда, когда надобно тискать. По слепоте моей, по суеть, въ которой живу, я не знаю, какъ исполнить ваше желаніе, которое близко моему сердцу. Сегодня постараюсь прочесть всё письма, а завтра попрошу къ себе цензора и немедленно доставлю все къ Мите. — Сами же вы говорите, что всё частности растолкують вкось и вкривь, и такъ, разсудите, какой важный вопросъ вы мите задаете « 168).

Кавъ бы то ни было, но письма Гоголя въ Погодину были напечатаны въ Москоимянием съ следующимъ примечаниемъ последняго: "Не думалъ я печатать тавъ скоро этихъ писемъ, но вышедшая біографія Гоголя (Кулиша) представляеть безъ нихъ такіе пробёлы, что оставлять ихъ въ неизвестности сдёлалось непозволительнымъ.—Я разсудилъ напечатать ихъ особо въ журналъ... Здёсь они явятся въ своей особой совокупности и въ этомъ отношеніи представять занимательность другого рода".

#### XXXV.

По выходъ въ свътъ сочиненій Пушкина и Гоголя, у Погодина явилась счастливая мысль написать по поводу этихъ изданій нъсколько словъ. Написанная такимъ образомъ статья появилась въ Москвитянинъ, подъ слъдующимъ заглавіемъ: Новое изданіе Пушкина и Гоголя.

"Здёсь льется вровь", — писалъ Погодинъ, — "тамъ губить огонь, вездё падають храбрые, принимая на свою грудь смертоносные удары враговъ Отечества, сердца смущаются безпрестанно различными чувствами, одно другого тигостнёе, страхъ объемлетъ душу, чёмъ кончится это Европейское Дёйствіе, которое открыло намъ сначала такой блистательній, великолёпный круговоръ, и обнялось впослёдствіи со всёхъ сторонъ такими темными, непроницаемыми тучами... Но воть, объявлены въ газетахъ сочиненія Пушкина и Гоголя! Усталое вниманіе отвлекается невольно отъ ужасовъ войны въ любезнымъ страницамъ, перевертываются листы какъ будто

сами собою, встають знавомые, милие образы, смёняются радующія взорь вартины, слыматся сладостные, родные звуки! Мы забылися, унеслися въ вакую-то волшебную дель, несъ вспрыснуло, важется, живою водою, на сердцё стало легко и весело, тоска неизвёстности исчезла, вёрится въ добрый вонецъ добраго начала, Русское чувство торжествуеть..

"Удивительная сила поэзіи! Удивительная сила таланта! Честь вамъ и слава и горячая благодарность Отечества, восвливнуль я недавно, обращаясь въ мужественнымъ защитнивамъ Севастополя! Честь вамъ и слава и горячая благодарность Отечества, воскликну я теперь, поминая нашихъ славныхъ витязей слова и мысли, являющихся передъ нами вновь съ завътными откровеніями своей души!

"Не даромъ получили и они почетное мъсто въ Русскихъ лътописяхъ! Побъда досталась имъ также приступомъ съ бою. Чего ни испытали они при жизни! Сволько тяжелыхъ камней брошено въ ихъ безотвътныя могилы! Злое невъжество старалось всъми силами опозорить ихъ чистое имя, наложить свое черное клеймо на ихъ достойную память, и пламенную ихъ любовь, преданность къ добру и порядку вмънить чуть не въ преступное злоумышленіе.

"Да! тернистый путь вообще достался на землё поэту, художнику, ученому! Внутреннія ихъ борьбы тяжеле еще внёшнихъ ударовъ, которыхъ примёръ сейчасъ мы показали. Люди
свётскіе, люди такъ называемые занятые, то-есть служащіе
дневи и злобъ его, люди пресыщенные и упоенные, не имёютъ
понятія о тёхъ нравственныхъ терзаніяхъ, которыми исполнена ихъ жизнь, хотя иногда, сознаемся, и по собственной
вний, составляющей горшее мученіе. Толпа не можетъ вообразить, чего стоить имъ часто одно вираженіе, которое она
называеть счастановимо! Съ какимъ усиліемъ вырывается изъ
сердца звукъ, которымъ услаждается ея тонкой и взыскательный слухъ! Иной отшельникъ переживетъ въ глубинъ
уединенной кельи всю жизнь своего народа, испытаетъ на
себъ всё его болёзни, перечувствуетъ всё скорби, — тяжело

ему отыскивать въ въкахъ, по кровавымъ слъдамъ, пути его уклоненій, и еще тяжеле видъть между ними прямую дорогу, усыпаемую притомъ цвътами его послушнаго воображенія. Какое отчанніе овладъваетъ имъ по временамъ, когда онъ видить невозможность противодъйствовать злу! Счастливь еще, что такія минуты для него не пропадаютъ даромъ, что дъйственный слъдъ ихъ обнаружится непремънно въ его сочиненіяхъ и сдълается неизсякаемымъ источникомъ высшихъ наслажденій для отдаленныхъ потомковъ.

"Русская Словесность особенно счастлива въ этомъ отношеніи. Жизнь Кантемира, Ломоносова, Державина, Фонъ-Визина, Карамзина, Крылова, Пушкина, Гоголя и другихъ нашихъ писателей стараго и новаго времени, представляеть много высокихъ явленій, кои, понятыя и оцѣненныя умною Исторіею, возсіяють ярко на вѣнцѣ Русской славы, пе уступая въ блескѣ никакимъ другимъ государственнымъ заслугамъ и гражданскимъ доблестямъ прежнимъ и нынѣшнимъ!

"Но въ чему ихъ сравнивать! Онъ всъ для насъ равны, и всъ имъютъ одинавовое право на нашу благоговъйную признательность, — въ церкви и на престолъ, въ судъ и на полчищъ, въ избъ и на каоедръ, кто жизнію, кто смертію, кто годами, кто минутами, кто трудомъ, кто подвигомъ, кто постоянною службою. Пушкинъ намъ за то былъ любезенъ,

Что чувства добрыя онъ лирой пробуждаль, Что предестью живой стиховь онъ быль полезень, И милость къ падшимъ призывалъ.

"Намъ дорогъ также Нахимовъ, десять мѣсяцевъ ежеминутно живя-умиравшій и сраженный наконецъ роковою пулей въ своемъ родномъ Севастополѣ. Мы не нарадуемся на Иннокентія, который поетъ, дондеже есть, возбуждаетъ къ дѣятельности за правое и святое дѣло, прославляетъ доблихт утѣшаетъ скорбныхъ, призываетъ къ трудамъ усталыхъ, об дряетъ робкихъ, и на пажитяхъ смерти, не смотря ни въ какія опасности, спѣшитъ вездѣ сѣять глаголы живота своим праснорѣчивыми устами. Незабвенъ для насъ Гоголь, пъ

менно алвавшій совершенствованія и выставившій съ такою любовью, върностью и силою, наши заблужденія и злоупотребленія, да видя, содрогаемся и исправляемся. Поклонимся низко отцу Александру, совершающему молебное шествіе по ствнамъ Соловецкой обители, подъ градомъ пуль, ядеръ и вартечей, — и храброму Хрулеву, схватывающему Брянскую роту для отраженія непріятелей изъ занятаго предм'єстія. Восхвалимъ юношей Щеголева и Максютовыхъ, проливающихъ кровь до последней капли на своихъ баттареяхъ, въ Одессв и Камчатев. Прославимъ Корнилова и Тотлебена, воздвигшихъ изъ земли внезапную ограду Севастополя, предъ воторой принуждена остановиться вся Европа; не далее! Почтимъ любвеобильныхъ сестеръ милосердія съ ихъ щедрой н великодушной матерью! Памянемъ достойно высоваго повойнива, воторому судьба предоставила развернуть таинственное знамя! Возблагодаримъ сердечно его преемника, который, принимая оное въ свои державныя руки, повторилъ священный объть!

"Сколько добра, величія, любви, чистоты, силы!

"Многое можно перенести и перетерпъть, живя въ такомъ времени, слыша о такихъ событіяхъ, видя предъ собою такихъ людей...

"Но куда унесло меня мое воображение отъ новаго издания Пушкина и Гоголя? Нътъ—это все одно, или лучше теперь все вмъстъ: слова и дъйствия, молитвы и желания, начала и окончания, мысли и предположения, Отечество, святая Русь, великое и святое дъло!

Многое дъто живымъ! Въчная память почившимъ! Да здравствуетъ солице, да свроется тьма" <sup>169</sup>).

Подъ 21 августа 1855 года, Погодинъ записалъ въ своемъ Десникъ: "Бартеневъ хромой жметъ руку за статью о П тывинъ".

#### XXXVI.

4 октября 1855 года, Московскій Университеть, наука, общество понесли горестную, невознаградимую утрату вы лицъ скончавшагося въ тотъ день Тимоеея Николаевича Грановскаго.

За два дня до своей кончины, т.-е. 2 октября, Грановскій написаль замічательное письмо въ К. Д. Кавелину, въ которомъ выразилъ свои задушевныя убъжденія. "Пишу тебь жениной рукой, милый Костя", — читаемъ въ этомъ письмъ, пиотому что самому недовко писать. Вотъ уже неделя, какъ я лежу почти неподвижно отъ боли въ ногв. У меня сдыялось воспаление въ жилахъ ноги, и шестьдесять поставленныхъ піявовъ до сихъ поръ не помогли еще. Я писаль тебь съ баронессой Раденъ. Письмо было коротко, потому что не было времени написать болве, а поводовъ въ беседе много. Пикулинъ воротился изъ-за границы и привезъ многое и много разсказовъ о нашемъ пріятель \*), у котораго прогостиль двв недвли. Утвшительного и хорошого моло. Личность осталась та же, нестаръющая, горячая, благородная, остроумная, но деятельность ничтожная и понимание вещей самое детское. Для изданія такихъ мелочей не стоило заводить типографіи. Сотрудники у него настоящіе ослы, не знающіе ни Россіи, ни Русскаго языка. Если бы эти жалкія произведенія и пронивли въ намъ, то конечно, не вызваля бы ничего, кром'в см'вха и досады. Его собственныя статы напоминають его остроумными выходками и сближеніями, но лишены всякаго серьезнаго значенія. И что за охота пришла человеку разыгрывать передъ Европою роль Московскаго славянофила, влеветать на Петра Великаго и увёрять Фран цузскихъ refugiés въ существованіи сильной либеральной пар тін въ Россіи. У меня чешутся руки отв'ячать ему печати

<sup>\*)</sup> А. И. Герценъ. Н. Б.

въ его же изданіи (воторое называется Полярною Звиздою). Не знаю, сдёлается ли это. Въ первой внижей Полярной Зопады напечатана переписка Гоголя съ Бълинскимъ. Представь себъ, что при всемъ томъ, Александръ Ивановичъ мечтаеть о возврать въ Россію и даже хотьль въ следующемъ году прислать сына въ Московскій Университеть. Каковъ правтическій мужъ! Не только Петръ Великій быль бы намъ полезенъ теперь, но даже и палка его, учившая Русскаго дурака уму — разуму. Со всёхъ сторонъ бёда: нехорошо и снаружи и внутри, а ни общество, ни литература не отзываются на это положение разумнымъ словомъ. Московское общество страшно возстаетъ противъ правительства, обвиняеть его во всёхъ неудачахъ и притомъ обнаруживаетъ, что стонть несравненно ниже правительства по пониманію вещей... На дняхъ здёшніе сенаторы выражали сильное негодованіе за известіе о Корфе. Какъ можно, говорять они, такъ компрометировать генерала. Вообще наша публика болъе боится гласности, нежели 3-е отделеніе. Погодинъ читалъ свое последнее письмо у Урусовыхъ, а дамы съ трепетомъ говорятъ: cela sent la révolution. Самаринъ, поступившій въ ополченіе, доказываеть всю важность теперешнихъ событій тімъ, что по окончаніи войны офицерамъ, служившимъ въ ополченіи, можно будеть носить бороду, следовательно, кровь Севастопольскихъ защитнивовъ не даромъ пролилась и послужила въ уврашенію лицъ Аксаковыхъ, Самариныхъ и братіи. Эти люди противны мет вавъ гробы. Отъ нихъ пахнетъ мертвечиною. Ни одной светной мысли, ни одного благороднаго взгляда.

"Оппозиція ихъ безплодна, потому что основана на одномъ отрицаніи всего, что сдѣлано у насъ въ полтора столѣтія новѣйшей Исторіи. Болѣзнь моя пришла крайне не въ пору. У меня много спѣшной работы и надобно было кое что сдѣль къ для факультета, выбравшаго меня деканомъ. Въ первый піѣздъ Норова мнѣ не удалось съ нимъ переговорить, потму что его часто звали ко Двору, а теперь, на возвратну пути его, мнѣ нельзя у него быть. Онъ ко мнѣ пока-

зываеть большое расположение и остался очень доволень присланной мною ему запиской. Но что толку? Онъ забываеть въ вечеру свазанное утромъ. Для факультета я надъялся випросить его согласіе на подразділеніе на филологическое в историческое отделенія. Въ историческое отделеніе мы внесли бы и юридическій элементь. Слово министра здісь необходимо, потому что только оно одно могло бы зажать роть Бодянскому и Шевыреву, которые, враждуя между собою, всега согласны, когда дёло идеть о противодёйствіи какому-нибудь полевному и разумному преобразованію. Я впрочемъ действую на основаніи желаній большинства профессоровъ. Лично от себя я разумъется не сталь бы призывать вмъщательство начальства. На студентовъ нашихъ гръхъ пожаловаться. Есть между ними отличные юноши. Тъмъ болъе жаль видъть хаотическое распредъление занятий на нашемъ факультетв. Еще нужно было бы мив поговорить съ министромъ о затвраемомъ мной съ Кудрявцевымъ Историческом Сборникъ. Мы думаемъ издавать деб-три книжки въ годъ. Эластическое слово Историческій дало бы намъ возможность васаться самыхъ жизненныхъ вопросовъ. Въ числе главныхъ сотрудниковъ, на которыхъ мы разсчиваемъ, разумфется ты. Пора, брать, стряхнуть лёнь и снова взяться за дёло. Оть тебя многіе ждуть еще многаго. О теб' сохранилось въ Университеть такое преданіе, что ты не вправь считать свою ученую дъятельность поконченною".

3-го октября, т.-е. наканунѣ смерти, Грановскій перечель послѣднюю часть статьи о Чтеніях Нибура, приготовленной имъ для печати въ Пропилеях. Онъ остался ею доволенъ и съ улыбкой сказалъ женѣ: "А знаешъ, Лиза, эту статью писалъ неглупый человѣкъ". А въ день смерти, т.-е. 4 октября, онъ читалъ сочиненіе Перренса о Саванаролѣ гостановился на пятой главѣ " 170).

Подъ 5 овтября 1855 года, Погодинъ записаль въ своем: Дневникъ: "Извъстіе о кончинъ Грановскаго. Огорчился,—и я все собирался навъстить его".

Всепримиряющая смерть примирила и О. М. Бодянскаго съ почившимъ, о чемъ свидетельствуетъ запись Бодянскаго, подъ 5 октября 1855 года: "Кончивши лекцію, я остановился на нъсволько минутъ въ профессорской. Вдругъ входить раздосадованный П. Я. Петровъ \*) и говорить, что онъ нивого не засталъ въ аудиторіи, что чрезвычайно удивляетъ его. Я свазаль, что и у меня, вопреви обычаю, мало было студентовъ, едва человъвъ пятнадцать, но странность эта объяснится скоро въмъ-нибудь изъ слушателей: должна же быть тому причина, и причина не дюжинная. "А"! -- вскричаль Петровъ: "Понимаю! Знаете ль, что Грановскій умерь"!-Полноте, шутить. Онъ боленъ, это правда. - "Ну, а теперь умеръ"! свазалъ онъ въ третій разъ. Долго я не въриль ему, и чтобъ уб'вдиться на самомъ дівлів, предложиль тотчасъ же отправиться со мной въ домъ предмета нашего спора. Прівхавши къ нему, мы застали его уже на столв, въ залъ, посерединъ, и вокругъ его камеліи и лавровые вънки. Жена сидъла подлъ него и, положивъ лъвую руку на его руки, вперила на него глаза свои и не замъчала нивого. Это до того поразило меня, что я не могъ и пяти минуть перенести: слезы брызнули ручьемъ, отъ такой безмолвной, глубоко-сосредоточенной въ высшей степени горести и оть всей души пожелаль ей слезь, которыя могли бы облегчить ее и, можеть быть, и спасти. Ничья смерть такъ сильно не поражала Университеть съ незапамятнаго времени, какъ смерть его; всв безъ исключенія были подъ гнетомъ ея; съ утра и до поздней ночи двери жилища его не затворялись" 171).

"Кто зналъ покойнаго", — писалъ М. Н. Катковъ, — "и вто же здёсь не зналъ его? — тотъ пойметъ всю силу этой пори, всю глубину нашей скорби. Смерть похитила его во
зётё силъ, посреди поприща, на которомъ онъ такъ прерасно, такъ благотворно, такъ славно действовалъ! Онъ

<sup>\*)</sup> Профессоръ Санскрита. Н. Б.

унесь съ собою столько сокровищь, это обанніе избранной природы, эту ясность и юность дука, эту чистоту убъжденій, эту возвышенность помысловь, этоть дарь возбужденія, эту чарующую прелесть слова!.. Въ многочисленныхъ слушателяхъ Тимовея Ниволаевича, разсвянныхъ во всей Россіи, скорбно отзовется эта въсть. Всъ они хранять въ себъ прекрасный образъ своего наставника, и высокую повзію его урововъ. Московское общество стекалось на публичныя его лекцін, и помнить эти минуты умственныхъ наслажденій, помнить это лице, столь выразительное, запечатленное думою, и этотъ тихій, глубовій, пронивающій въ душу голосъ, и эту рвчь, столь оживленную, столь изящную. Онъ быль создань для своей начки. Его общирная, изумительная память сохранила всв подробности событій; онъ владвлъ необывновеннымъ даромъ возсоздавать ихъ для созерцанія; мысль его всегда была согръта нравственнымъ убъждениемъ, которое и сообщало такую прелесть его слову. Чудные образы вставали передъ слушателями изъ историческихъ могилъ, съ своими завётными думами, съ своею сворбію, съ своимъ торжествомъ. Неръдко два-три магическія слова вызывали великую историческую тень и оживляли далекую эпоху. Какъ историкъ, онъ, въ созерцаніи челов'яческихъ діль, преимущественно одущевлялся идеалами нравственной красоты, и видълъ въ своей наукъ могущественное средство для воспитанія нравственнаго чувства. Онъ былъ исполненъ любви; мысль его была рыцарски-великодушна. Строго отдёляя добро отъ зла въ человъческихъ дъйствіяхъ, онъ не отказываль въ своемъ участін погрешавшимъ. Въ каждомъ явленіи онъ умель находить положительную сторону и, сочувствуя торжеству поовды, онъ не присоединялся въ восклицавшимъ: Vae victis! но съ симпатическою грустію, съ чувствомъ примиренія и любви, подаваль руку побъжденнымь; историческія катастрофы не помрачали въ его глазахъ нравственнаго достоинства побужденій и действій. Таковъ онъ быль и въ жизни, среди близкихъ и друзей. Онъ обладалъ удивительною силою притяже-

нія. Его всегда ровный, всегда ясный и общительный характерь действоваль освёжительно на всёхь, приближавшихся къ нему. Его уважали люди всехъ мнений, и трудно сказать, какъ много потеряли въ немъ его товарищи, его слушатели и все юное покольніе, черпавшее въ его урокахъ, въ его беседахъ, такъ много прекрасныхъ и живительныхъ возбужденій. — Къ сожалівнію, онъ писаль мало, и все написанное имъ, какъ ни драгоцвино, не можетъ дать и малбишаго понятія о томъ богатствъ, которое заключалось въ его природъ и которое расточаль онь въ окружавшей средъ. Домъ, гдъ жилъ повойный, съ утра до ночи наполняется прибывающими отдать ему последній долгь. Въ среду, прибыль на панихиду, не смотря на несовсёмъ возстановившееся здоровье свое, г. попечитель Московскаго Учебнаго Овруга, генералъ-адъютантъ Владиміръ Ивановичъ Назимовъ, умъвшій цынить высовія вачества покойнаго. Родные, друзья, товарищи и слушатели повойнаго постоянно овружають его гробъ...

"Да покоится же съ миромъ искренно оплаванный прахъ твой, возлюбленный товарищъ! Ты жилъ не даромъ, и переселился въ лучшій міръ, совершивъ земной подвигъ свой честно и върно" 172).

"Преврасно охаравтеризоваль", — писаль О. М. Бодянскій, — "въ вратвихъ, но полновъсныхъ словахъ умершаго М. Н. Катвовъ, въ *Московскихъ Въдомостяхъ*, извъщая по долгу издателя о вончинъ его. Лучше, благороднъе и съ большимъ сочувствиемъ и оцънкой нельзя сдълать, извъщая о подобномъ событи" 173).

## XXXVII.

5 октября 1855 года, М. Н. Катковъ извъщалъ въ осковских Въдомостях: "Въ четвергъ, 6-го числа, въ часовъ по полудни, назначенъ выносъ тъла изъ дома Фро- ва, въ приходъ Харитонія въ Огородникахъ, гдъ жилъ по-

войный, въ университетскую церковь, гдѣ и будетъ происходить отпѣваніе въ пятницу. Тѣло будетъ предано землѣ ва Пятницкомъ кладбищѣ".

Въ день выноса тёла, т.-е. 6 октября, Погодинъ записать въ своемъ Дневники: "Къ подругѣ Грановскаго. Съ Кетчеромъ объ его болъзни. Объдалъ у Павлова. Выпосъ. Не поспъли перешагнуть черезъ веревку".

"Выносъ тѣла", — по свидътельству очевидцевъ, — "послъдовалъ нѣсколько ранѣе противъ объявленнаго времени и, не смотря на то, улица едва вмѣщала всѣхъ прибывшихъ проводить его. Гробъ былъ вынесенъ изъ дома товарищами покойнаго, и потомъ до университетской церкви былъ несенъ на рукахъ студентами, при огромномъ стеченіи лицъ, чтившихъ покойнаго. Свѣжіе цвѣты сыпались, вмѣстѣ съ обычнымъ можжевельникомъ, по пути печальнаго шествія. Господинъ попечитель Московскаго Учебнаго Округа встрѣтилъ гробъ въ дверяхъ церкви и помогалъ профессорамъ при внесеніи его въ церковъ".

На другой день, въ пятницу, 7 октября, въ 10 часовъ угра, Божественную литургію и отпѣваніе совершаль соборне ректоръ Московской Семинаріи архимандритъ Леонидъ\*). Предъ окончаніемъ Божественной литургіи, протоіерей П. М. Терновскій произнесъ надгробное слово 174).

Погодинъ, подъ 7 октября 1855 года, записалъ въ своемъ Дневникъ: "На похоронахъ Грановскаго. Жена у гроба. Кавелинъ, Галаховъ, Кудрявцевъ, Тургеневъ съ благодарностями ко мнъ за статью".

Долго длилось прощаніе съ теломъ.

За тёмъ, — повъствуетъ О. М. Бодянскій, — "профессори Историко-Филологическаго Факультета, при помощи въкоторыхъ изъ другихъ, а также и самого Попечителя, вынесля

<sup>\*)</sup> Съ 1859 года, викарій Московской митрополін, епископъ Дмитровскій, скончавшійся въ сан'в архіепископа Ярославскаго и Ростовскаго.

гробъ его изъ церкви до свиныхъ дверей и сдали студентамъ, которые понесли его гробъ на своихъ рукахъ черезъ весь городъ на Пятницкое владбище, разстояніемъ версть шесть. Путь быль усыпань цветами и лавровыми листьями. Давно наша столица не видала такихъ похоронъ, давно никого она такъ славно, такъ единодушно не чтила. Какъ можно сравнить его похороны съ похоронами человъка, далеко больше его дъйствовавшаго на томъ же поприщъ просвъщения и притомъ большею частію во главъ, - разумъю похороны бывшаго министра Народнаго Просвъщенія графа Уварова, случившимися ровно мъсяцемъ раньше! Тамъ все было должностное, тавъ свазать, завазное, - здёсь, наобороть, добровольное, непринужденное чествованіе. Честь и благодарность Москві, умъвшей понять, оценить и отделить истинныя заслуги отъ мнимыхъ или, по крайности, взять во внимание и взвъсить средства и дарованія двухъ д'ятелей, не увлекаясь громвостью роли перваго, - могшей почувствовать, какъ много требовалось истиннаго дарованія и умінья отъ покойника, чтобы возбудить въ себъ такое повсемъстное и единодушное сочувствіе на томъ низкомъ поприщ'є, каково поприще профессора " 175).

Мъсто на Пятницкомъ владбищъ, гдъ тъло предано землъ, выбрано преврасно. Съ возвышенности, осъненной старыми деревьями, открывается пріятная мъстность, которой осеннее солнце придавало задумчивый и грустный характеръ 176).

"Погребеніе Грановскаго" — писалъ Погодинъ — "представздло зрёлище умилительное. Искренняя скорбь выражалась на всякомъ лицѣ. Множество вѣнковъ брошено въ могилу, множество задушевныхъ словъ вырвалось у присутствовавшихъ въ память о покойномъ. Профессоръ Кудрявцевъ произнесъ краткую рѣчь надъ опущеннымъ въ землю гробомъ, никто почти не слыхалъ ея, но всѣ угадывали и плакали. Грустно, тажело было оставить кладбище! Долго ходили мы между деревьями, оглядываясь на засыпанную могилу, какъ будто надѣясь увидѣть любезный образъ. Quis desiderio sit pudor aut modus Tam cari capitis.

"Миръ его праху" 177)!

Послѣ похоронъ, друзья повойнаго собрались и долго бесѣдовали о немъ <sup>178</sup>).

Въ этомъ собраніи Погодинъ произнесъ слѣдующую рѣчь:

"Поминая профессора въ вругу ученой братіи, начну стихомъ Горація, который безъ сомивнія приходить невольно всякому изъ насъ на память:

> Quis desiderio sit pudor aut modus Tam cari capitis!..

"Тат cari capitis—вѣдь это, нашъ милый, добрый Грановскій! Да, онъ былъ дорогъ многимъ, многимъ, получившимъ отъ него ободреніе, наставленіе, утѣшеніе, вспомоществованіе. Онъ былъ нуженъ намъ всѣмъ—своимъ характеромъ, своимъ словомъ, именемъ; нуженъ особенно теперь,
когда предъ нами открывается новый путь, и вдали занимается свѣтлая, нетерпѣливо ожидаемая заря! Какъ бы онъ
пошелъ по этому новому пути, чтобъ онъ сдѣлалъ въ этихъ
необыкновенныхъ для насъ обстоятельствахъ, что онъ могъ бы
сдѣлать, объ этомъ сказать ничего нельзя: дѣятельность его
ограничивалась лекціями, или, вѣрнѣе сказать, бесѣдами. Одно
только можно сказать, что онъ любилъ горячо Отечество,
былъ отъ души преданъ просвѣщенію, образованію, вѣроваль
въ прогрессъ (въ успѣхъ).

"Принадлежавъ въ другому приходу, отдѣлясь отъ Грановскаго географически, если не исторически, я могу засвидътельствовать это безпристрастиве другихъ.

"Онъ имълъ еще одно горячее убъждение — въ необходимости учиться, и я обращусь теперь въ молодому поколънию, меня окружающему: необходимость учиться, много учиться, никогда не ощущалась въ России такъ настоятельно, какъ въ наше время, когда на всякомъ мъстъ, высокомъ и низкомъ, образованность можеть приносить безконечную пользу, а невъжество причинить ужасный вредъ.

"Ничемъ более не можете вы засвидетельствовать вашего уваженія, вашей благодарности въ повойнику, ничемъ достойне не можете почтить его имя, какъ ревностнымъ исполненіемъ этого священнаго его завещанія. Живи онъ въ нашей памяти" 179)!

Этою прекрасною ръчью самъ Погодинъ былъ недоволенъ; пбо въ Дневникъ его, подъ 7 овтября 1855 года, читаемъ: "За столомъ было нескладно. Я хотълъ было сказать нъсколько словъ, и сказалъ, но неудачно кажется. Усталъ".

Между тёмъ, П. Н. Кудрявцевъ, въ своемъ воспоминаніи о Грановскомъ, писалъ: "Любили же его всё мы—друзья, товарищи и ученики разныхъ возрастовъ и поколёній, и потому всё мы охотно присоединяемъ наши голоса къ счастливому напоминанію о немъ Погодина стихомъ древняго поэта, которое какъ будто само-собою сказалось во время застольной бесёды, бывшей послё погребенія, такъ оно шло къ покойному Грановскому;

Quis desiderio sit pudor aut modus Tam cari capitis 180)!

"На другой день похоронъ, попечитель, — свидѣтельствуетъ О. М. Бодянскій, — призвавши въ одну изъ аудиторій декавовь, нѣсколько профессоровъ и студентовъ, сталь выговаривать имъ за вѣнки (лавровые), которыми наканунѣ забросали Грановскаго при опущеніи въ могилу гроба его. "Это обычай рѣшительно языческій, противный нашей церкви. Какой нибудь Аеинскій Ареопагъ или Римская Академія могли то дѣлать, но намъ, христіанамъ, такія дѣла неприличны". То прикажете дѣлать съ такими головами? А туда же еще ь ссылками на Исторію! Жди туть толку и проку отъ нихъ и Университета" 181)!

"Вы сожальете о Грановскомъ",—писалъ И. Д. Бъляевъ ъ А. Н. Попову,— "жаль его и всъмъ, кто его зналъ сколько

нибудь; онъ много делаль и еще бы многое могъ саблать впоследствін; таковые люди, какъ покойный Тимооей Николаевичъ, не могутъ не быть уважаемы. Но его мнимые пріятели, увы, изъ рукъ вонъ. Они подняли по случаю его смерти страшный гвалть; сплетнямь и толкамь конца нъть. Наканунъ похоронъ прислади Шевыреву два ругательныхъ безъименныхъ письма, требуя, чтобы онъ не говорилъ ръчи надъ повойнымъ, хотя Шевыревъ и не думалъ говорить; прислади также безъименное письмо университетскому священнику передъ самою объднею, тоже требуя, чтобы не говориль рычи при гробъ; распустили слухи, что митрополитъ не дозволяеть отпъвать покойнаго и запретилъ семинарскому ректору быть на погребеніи и говорить річь, тогда какь на самомь ділі этого ничего не было: митрополить вовсе не думаль лишать Грановскаго христіанскаго погребенія, а семинарскій ректоры служиль обедню, отпеваль повойнаго и провожаль повойнаго до могилы; не говорилъ же при погребеніи рѣчи потому, что не быль знавомъ съ повойнивомъ, а отнюдь, не по запрещенію митрополита, какъ это я знаю отъ самого ректора... Добрые люди, которые занимаются этимъ прекраснымъ дъломъ, кажется, не столько думають о покойномъ, сколько о томъ, чтобы толками о немъ побольше разгласить о себъ. Я уже не разъ говорилъ тому или другому изъ панегиристовъ, что дело не въ нанегирикахъ, что нужно скорее издать его лекціи и другіе, какіе есть, труды; что это лучшее воспоминаніе о покойномъ. На это діло хотя выбрались желающіс, но начинають его изданіемь того, что уже напечатано; изданіе же ненапечатанныхъ трудовъ покойника откладывають въ дальній ящикъ, ссылалсь на то, что нътъ въ сборь лекцій и даже поговаривають, что не совсёмъ нужно изъ печатать " 182).

### XXXVIII.

"Я прівхаль въ Москву", —писаль И. С. Тургеневь въ С. Т. Авсакову, — " къ самому дню похоронъ Грановскаго. Давно ничего такъ на меня не подъйствовало. Потерять этого человъка въ теперешнюю минуту - слишкомъ горько; съ этимъ вёроятно согласятся всё, къ какому бы образу мыслей ни принадлежали. Самыя похороны были какимъ-то событіемън трогательнымъ, и возвышеннымъ. Вы навърное замътили вь Московских Въдомостях статью о Грановскомъ, подписанную: Студентъ ХХХ. Превосходная вещь-желалъ бы я знать, кто этотъ студентъ? Я написаль о Грановскомъ небольшую статью" 183). "Смерть Грановскаго", - отвъчалъ ему Аксаковъ, - , и меня поразила. Что же касаетси до значенія его въ настоящую минуту, то мы поговоримъ съ вами объ этомъ лично. Статья о Грановскомъ студента XXX точно замъчательна, но фамиліи сочинителя я не знаю. Мнъ особенно правится статья Каткова. Надеюсь, скоро прочесть въ Современникъ вашу статью... Я недавно перечелъ ваши строки о смерти Гоголя, и онъ сильно на меня подъйствовали, а Грановскаго вы знали ближе и любили, в'вроятно, больше " 184).

Всявдь за письмомъ И. С. Тургенева, С. Т. Аксаковъ получиль изъ Одессы письмо отъ своего сына Ивана, въ которомъ прочелъ: "Какъ жаль, какъ жаль Грановскаго! Вотъ, я думаю, васъ поразило это извёстіе и увёренъ, глубоко огорчило Константина! Кто бы подумалъ" 185).

"Боже мой!", — восклицаль А. В. Никитенко въ своемъ Диевникть, — "какое горе, какая потеря для науки, для мысли, для всего высокаго и прекраснаго: Грановскій умеръ! Это быль въ нашемъ ученомъ сословіи человѣкъ, котораго можно было вполнѣ уважать, въ правоту ума и сердца котораго можно было безусловно вѣрить. Онъ былъ чистъ, какъ лучъ солнца, отъ всякой скверны нашей общественности. Это былъ Баярдъ мысли, рыцарь безъ страха и упрека" 186).

"Зам'втили ли вы", — писалъ А. С. Хомяковъ Ю. О. Сама рину, - "въ статъв о Грановскомъ похвалу ему, какъ общ ственному Русскому человьку. Похвала эта была совершени несправедлива въ отношении къ нему; но очень важно т что это смели сказать и напечатать. Царство Николая во чилось. Б'ёдный Грановскій! Вы в'ёрно о немъ пожаліл Мив очень жаль его, хоть и знаю, что онъ себя пережиль что въ нихъ даже въ лучшихъ, нътъ ничего такого, чтоб отвъчало требованіямъ Россіи, особенно современной. І жаль въ немъ прекраснаго таланта, благороднаго сердца, любви въ просвъщенію и способности согръвать других Жаль добраго врага. Его въ Видомостях помянули хорош и это весело видъть и ту хитрость, съ которою они сво нартін дають общественное значеніе, такъ сказать, исключ тельное. Конечно въ общественномъ значении Погодинъ Гр новскому не чета" <sup>187</sup>).

Однимъ изъ любимыхъ учениковъ Т. Н. Грановскаго был Борисъ Николаевичъ Чичеринъ, и съ семействомъ котора: Грановскій находился въ дружескихъ отношеніяхъ.

Въ послъдніе годы Грановскаго, Б. Н. Чичеринъ писасвою диссертацію объ Областных учрежденіях Россіи XVII въяго. По поводу этой диссертаціи, въ конць іюн 1854 года, Грановскій писалъ своему ученику следующе "Диссертацію вашу я прочель. Безъ всякаго комплимен вамъ, я нашелъ ее прекраснымъ и истинно ценнымъ тр домъ. Ее непременно следуетъ напечатать всю сполна. сделалъ два или три цензурныхъ замечанія. Этихъ мес Цензура не пропустить... Другихъ замечаній я не могь сд лать, ибо не зналъ большей части того, что вычиталъ у васъ Кто писалъ замечанія на краяхъ? Баршевъ или Арнатскі Должно быть, умный человекъ. Я на вашемъ месте покры бы лакомъ эти строки и сохранилъ бы ихъ для потомсти какъ матеріалъ для Исторіи Русской Цивилизаціи (188).

Сочиненіе Б. Н. Чичерина Областныя учрежденія Росс въ XVII въкъ, вышло въ свёть уже по смерти Т. Н. Гр новскаго, въ 1856 году, и авторъ посвятилъ его Памяти Тимовея Николаевича Грановскаго.

"Издавая въ свъть первый свой опыть", -писаль Б. Н. Чичеринъ, -- "конченный два года тому назадъ, я считаю священивишимъ долгомъ посвятить его памяти того, кто при жизни быль для меня наставнивомъ и руководителемъ. Если работа моя не будеть безполезна, если я что-нибудь могу сделать для науки, то конечно я этимъ обязанъ ему. И я осмъливаюсь принести ему эту дань искренней любви и благодарности, въ сознаніи, что вавъ бы ни было слабо мое произведеніе, я въ этомъ труд'в быль руководимъ не полемическою целію, не стремленіемъ перенести въ прошедшее страсти настоящаго, а однимъ желаніемъ истины, которую онъ такъ горячо любилъ и въ которой умёлъ внушить другимъ такое уваженіе. Но увы! не живому наставнику приносится эта дань отъ ученива; она несется на свъжую могилу, орошенную и орошаемую столькими слезами. Новыми трудами и неослабною дъятельностію можемъ мы почтить память усопшаго, но намъ не доведется уже слышать отъ него слово совъта или одобренія, а кто лучше его умъль дать совъть нан ободрить начинающаго? Въ немъ всявій изъ насъ находиль безпристрастнаго, хотя и снисходительнаго судью и цънителя; въ върномъ его суждении могли бы познать мъру своихъ силъ и настоящее призвание каждаго; въ широкомъ его воззрѣніи на жизнь и Исторію находили мы смягченіе слишкомъ односторонняго или ръзваго направленія, въ его сочувствіи-вічное побужденіе въ знанію и труду. Но свізтельникъ, насъ озарявшій, погасъ, и отныні мы предоставлены собственнымъ силамъ. Мы должны ощупью идти впередь, съ опасностью миновать истинную дорогу, съ недовър мъ, а можетъ быть иногда и съ слишвомъ большимъ дов ріемъ въ самимъ себъ, и храня только въ памяти неизглад шт образъ и незабвенные уроки. Это святыня, завъщанв в намъ его жизнію, сділалась еще драгоцінні послі его с ерти. Носи ее въ сердцъ, мы можемъ смълъе идти въ путь, какъ бы съ талисманомъ, предохраняющимъ отъ всякаго зла Не изсявнеть любовь въ мысли и рвеніе въ труду въ том кто живо запечативлъ въ себв образъ благороднаго настан ника, во всей его поэтической прелести, во всей его прав ственной красотв. Голосъ его какъ будто бы еще сильн слышится изъ-за гроба, призывая воспитанныя имъ поколені въ святому делу, которому онъ посвятилъ свою жизнь - к служенію истин'в и наук'в, къ подвигамъ на пользу просы щенія. Это быль челов'ять, память о которомъ долго и дол будеть жить въ людяхъ. Во многихъ концахъ Россіи сохра нится къ ней благоговъйная признательность; для многих останется она драгоценнейшимъ достояніемъ души, и таки какъ нынъ, чрезъ много лътъ будетъ сжиматься сердце пр мысли объ его утратв. Это быль человевь, вакого въ друго разъ уже не встретишь въ жизни и, сокрушаясь о немъ, не вольно вспомнишь стихи великаго трагика:

Это быль человъкъ,—съ какой стороны его не возъми,подобнаго ему въ другой разъ не увидишь" 189).

# XXXIX.

Въ своемъ Москвитянинъ Погодинъ посвятилъ Гранов скому слово воспоминанія; но помянулъ его не отдёльно, вмёстё съ скончавшимися, въ томъ же октябрё 1855 год Неволинымъ и Раичемъ, и при этомъ безъ соблюденія хринологическаго порядка ихъ кончины.

"6-го октября 1855 года, скончался въ Бриксент (в Тиролт), на сорокъ девятомъ году жизни, достойный профессоръ С.-Петербургскаго Университета Константинъ Алекствичъ Неволинъ, одинъ изъ трудолюбивтимихъ и полезнът шихъ дъятелей Русской науки. Неволинъ родился въ Вяткобучался сперва въ тамошней Семинаріи, потомъ въ Москов Ской Духовной Академіи, а наконецъ при Второмъ Отдълен Собственной Канцеляріи Государя, подъ руководствомъ граф Сперанскаго. Оттуда былъ посланъ со своими товарищами и

чужіе краи, гдѣ и оставался три года, слушая курсы знаменитыхъ юристовъ".

"Умеръ Неволинъ", — писалъ В. В. Григорьевъ, изъ Оренбурга въ П. С. Савельеву, - "жаль, больно жаль! Я подлюбливаль его, какъ человъка, особенно съ техъ поръ, какъ онъ женился: пріятно было смотреть на его житье-бытье; смотришь, человъкъ въ довольствъ и довольство это пріобрълъ трудомъ, лишеніемъ себя въ молодости многаго, безъ чего мы не могли обходиться; живеть и продолжаеть работать, не геніально, но умно, сов'єстливо, съ тодкомъ; женился на загнанной въ семьй старой дівві, и сділаль изъ нея отличную жену; завелся дътками — тутъ-то бы и жить, а воть онъ взяль-да и умерь. Отъ чего онъ умеръ? Какая такая смертная немочь засъла въ немъ, что ни отдыхъ, ни путешествіе, ви воды не могли помочь? Правда, всегда онъ быль похожъ на спичку, но въдь не болъль оттого... Ну, миръ праху твоему, Константинъ Алексвевичъ! Какъ и мы окачуримся, дай Богъ, чтобъ и насъ помянули добрымъ словомъ, какъ мы тебя поминаемъ. Вследъ за Неволинымъ, долженъ, кажется инь, умереть и Надеждинъ".

"Другаго рода утрату" — писалъ Погодинъ, — "но не менѣе сворбную, ионесла Русская наука, въ лицѣ Московскаго профессора Тимовея Николаевича Грановскаго. Сколько Неволинъ принадлежалъ кабинету, столько Грановскій принадлежалъ обществу. Тотъ дѣйствовалъ сочиненіями, а этотъ бесѣдою. Многообразныя свѣдѣнія, теплое участіе въ судьбахъ человѣческихъ, сердечное желаніе успѣха, живое, пріятное слово, благородство въ образѣ мыслей, наконецъ какая-то особенная любезность, какой-то природный даръ привлеченія, были причиною общаго расположенія къ Грановскому. Кто то зналъ, тотъ его любилъ, болѣе или менѣе, и старался звинять или забывать его недостатки. Грановскій писалъчень мало. Написанное имъ отличается пріятнымъ изложейемъ, и блещетъ счастливыми выраженіями и мыслями. Юласть критики, такъ сказать, домашней, въ которой онъ

преимущественно подвизался, была слишкомъ тѣсна, и не давала многимъ средствъ узнать его вполнѣ. Въ другихъ обстоятельствахъ, можетъ быть, онъ дѣйствовалъ бы иначе, и показалъ бы себя съ другой стороны. Намъ остается отъ учениковъ его ждать плодовъ его сѣянія. Тогда мы оцѣнимъ вѣрнѣе и собственныя его достоинства".

"Третья наша утрата въ этомъ мѣсяцѣ, и опять совсѣм другаго рода (разнообразна область человѣческаго духа), — Семенъ Егоровичъ Раичъ. Онъ скончался 26 октября 1855 г Добродушнѣйшій человѣкъ, страстно преданный литературѣ поэтъ-младенецъ въ душѣ до глубокой старости, непроизнес шій ни одного слова ропота во всю свою жизнь, непожелав шій зла никому на свѣтѣ, всегда довольный, всегда веселы всегда трудолюбивый. Переводъ Виргиліевыхъ Геориик, в 20-хъ годахъ, переводъ Тассова Герусалима, переводъ Аріоста не смотря на недостатки избранной формы, имѣютъ неотъем лемыя достоинства, и показываютъ необыкновенное знаком ство съ языкомъ".

"Прочитавъ въ Московских Въдомостяхъ", —писалъ М. А Дмитріевъ, — "о кончинъ Семена Егоровича Раича, я бил душевно тронутъ этимъ извъстіемъ. Еще одного хорошан поэта и одного добраго человъва лишилась Россія! Еще одног честнаго и прямодушнаго пріятеля лишились мы, Московсь его современники"!

Раичъ былъ родной братъ высокопреосвищеннаго митро полита Кіевскаго Филарета и первоначальное образованіе получиль въ Духовномъ Училищъ. "Знаю только", — свидътель ствуетъ М. А. Дмитріевъ, — "что Раичъ всегда вспоминал съ наслажденіемъ о своемъ отрочествъ, о времени и способ своего ученія. Онъ разсказывалъ съ истиннымъ чувством удовольствія, какъ онъ и другіе его товарищи, лѣтомъ, учил свои уроки въ саду, на вольномъ воздухъ; какъ наставния воспитывали въ нихъ чувства любви и доброжелательств своимъ мягкимъ, отеческимъ и разумнымъ обращеніемъ сними. Это воспитаніе отразилось въ его характеръ. Оно оста

вило въ немъ и свътлыя воспоминанія души, которыми онъ любиль утёшать себя подъ старость, и при которыхъ онъ, такъ сказать, молодъль душою".

Высшее же образование Ранчъ получилъ въ Московскомъ Университетъ; во время своего кандидатства жилъ въ семействъ Тютчевыхъ и быль наставникомъ извёстнаго писателя Ө. И. Тютчева. Кончивъ его воспитаніе, Ранчъ поселился въ сель Покровскомъ, у тетки Тютчева, Надежды Николаевны Шереметевой, и занимался воспитаніемъ ея сына Алевсвя Васильевича. Ранчу также обязанъ своимъ литературнымъ образованіемъ и Андрей Ниволаевичъ Муравьевъ. Потомъ Раичъ жиль несколько времени, тоже въ качестве наставника детей, въ домъ Ланскихъ, въ переулкъ, который ведетъ отъ Никитскаго монастыря въ Пречистенскимъ воротамъ. Навонецъ, Ранчъ преподавалъ Русскую Словесность въ Университетскомъ Благородномъ Пансіонъ, гдъ многіе молодые люди, и въ числь ихъ Лермонтовъ, были обязаны ему же первымъ знакомствомъ съ Русскою Литературою. Вотъ сколько именъ, извъстныхъ въ нашей литературъ, соединяется съ именемъ Раича, перваго наставника и руководителя ихъ на этомъ поприщъ.

Въ послъдніе годы своей жизни Раичъ занималь мъсто инспектора классовъ и преподавателя Русской Словесности въ Набилковскомъ заведеніи.

"Недалеко оттуда", — повъствуетъ М. А. Дмитріевъ, — "за Сухаревою башнею, на Серединкъ, былъ собственный домикъ Раича, съ небольшимъ садомъ, купленный на деньги, полученныя имъ отъ брата, митрополита. Еще за годъ до смерти онъ съ любовію занимался передълкою и окончательнымъ устройствомъ своего теплаго гнѣздышка, и былъ совершенно доволенъ и счастливъ въ своей бъдности. Немного нужно зло ему при его умъренныхъ желаніяхъ, хотя онъ жилъ и е безъ нужды. Небольшой кабинетъ его радовалъ его своею отностью и чистотою; небольшая, но избранная библіотека, калючала въ себъ лучшихъ Русскихъ, Латинскихъ и Ита-янскихъ авторовъ; въ залѣ стоялъ рояль для дѣтей его; на

овић Эолова арфа, въ унылымъ звувамъ воторой любильон прислушиваться, когда въ отворенное окно игралъ на не вътеръ... Вотъ и вся роскошь его пріюта! Здісь, въ послід нее время, встричаль я у него немногихь; по большей част бывали у него по вечерамъ: художнивъ К. И. Рабусъ и мо лодой Московскій поэть О. Б. Миллерь. Когда О. Н. Глинк жилъ постоянно въ Москвв, онъ былъ тоже однимъ изъ твут которые не забывали Раича, и умъли цвить его прекрасну душу. Раичъ былъ женатъ на иностранкъ и былъ совершеня счастливъ своею семейною жизнію. Она кончила жизнь сво года за три до кончины Семена Егоровича. Эта потеря за мътно подъйствовала на старика, привыкшаго къ домашне жизни; онъ заметно сталь слабеть въ силахъ отъ своего гори Часто видаль онъ во снв свою Терезу, и ивсколько раз говаривалъ послѣ этого: "Она зоветъ меня"!... Послѣдиим трудомъ Раича была небольшая поэма: Райская птичка, котору онъ, по старой пріязни, посвятилъ М. А. Дмитріеву и пол рилъ въ рукописи. Она, кажется, и не предназначалась авто ромъ для печати, какъ несоотвътствующая направлению с временной нашей поэзіи".

Въ заключение своего Воспоминанія о Ранчь, М. А Дмитріевъ писалъ: "Чистая и мирная душа была у этог тихаго и смиреннаго человъка! Всегда довольный, нискольк не жаловался онъ на судьбу, которая не наградила его своим матеріальными дарами. Всегда съ добродушною улыбкою встричаль онъ пріятелей, которые посъщали его, забытаго многими, въ далекомъ и тъсномъ его пріютъ... Никогда, никака ръзкая укоризна не вырывалась изъ устъ его. Если случалось говорить ему о направленіи времени, которое не согла совалось съ его воспоминаніями прежняго; о направленіи пературы, отклонившейся отъ чистоты прежнихъ убъжденій чистосердечная, веселая улыбка довершала добродушно-стригое его замѣчаніе!

..., Миръ праху его! Въчная память душь его! Если чело въкъ смътъ произнести свое суждение въ великую минут

разлученія другаго челов'єка съ землею, то, воспоминая младенчески-незлобивую душу Семена Егоровича Раича, невольно желаешь произпести: Таковыхъ есть царствіе небесное" 190).

### XL.

По смерти Т. Н. Грановскаго, у Погодина завязалась дружба съ К. Д. Кавелинымъ. Если вспомнимъ, что Кавелянъ былъ ученикомъ Погодина и последній всегда смотрель на перваго какъ профессоръ на студента, и что ученикъ вскоре по выходе изъ Университета возсталъ противъ своего учителя и, въ качестве представителя школы родового быта, вступилъ со своимъ учителемъ въ едкую полемику, то насъ не мало удивятъ ниженомещаемыя письма Кавелина къ Погодину, свидетельствующія о возникшей между ними дружбе.

Переписка Погодина съ Кавелинымъ началась съ 3-го ноября 1855 года. Въ то время Кавелинъ служилъ начальникомъ отдъленія въ Канцеляріи Комитета Министровъ.

Возвратившись съ похоронъ Т. Н. Грановскаго въ Петербургъ, Кавелинъ писалъ Погодину: "Я пробылъ въ Москвъ только пятницу и субботу, и въ воскресенье быль уже на обратномъ пути въ Петербургъ. - Этимъ только и объясняется, почему и не быль у вась. Время теперь такое, что всёмъ честнымъ и благомыслящимъ людямъ въ Россіи надобно забыть о взаимныхъ неудовольствіяхъ, личныхъ, литературныхъ н научныхъ, и оставить несогласіе въ образѣ мыслей на второй планъ, а на первый - единство, довъріе взаимное, соглашение коть въ томъ, въ чемъ согласиться можно, а тавихъ пунктовъ гораздо больше, чемъ кажется съ перваго взгляда. Теперь больше, чёмъ когда нибудь, можетъ столько-же сколько въ 1612 году, Россія требуеть вірной службы отъ своихъ сыновъ и знать не хочеть ихъ маленьвихъ несогласій. Вы не словами, а д'влами доказали и доказываете, что слышите это требование денно и нощно, и потому, будучи точно также настроенъ, я чувствовалъ глубочайшую потребность поговорить съ вами на единѣ хоть один вечерокъ, и видитъ Богъ, какъ мнѣ досадно и больно, чт это не удалось. Такъ меня загубила и подрѣзала потеря Ти моеея Николаевича, что половина меня съ нимъ умерла руки отвалились. До сихъ поръ хожу какъ шальной и н могу удержаться отъ слезъ и сѣтованій при мысли, что он зароется въ землю. Отъ того ни объ чемъ другомъ въ Москвѣ и не думалось, и никого я не видалъ.

"Много и много надобно было бы перетолковать, особени людямъ разномыслящимъ, чтобъ не поддерживать духа раз двоенія, ненависти и подозрѣній въ теперешнее трудное многозначительное время.

"Мив такъ все кажется, что большая часть людей, у нас на Руси, враждують по недоразумению, отъ того что в споры входять много личнаго, чего можно избъгнуть, есл переговорить серьезно и съ любовью, въ твердомъ нам'врен уважить справедливыя притязанія противной стороны. Думан что вы бы всего легче могли бы сдёлать это съ своей сто роны, Михаилъ Петровичъ! Я разумъю, что вы всего б лучие, и ръшительнъе могли бы быть звъномъ замирені Все это и говорю между нами, совершенно съ глазу на глаз потому что преждевременнымъ заявленіемъ этой мысли можн пожалуй, и испортить дёло, а оно очень важныя может имъть последствія. То ли дело, если все голоса будуть з одно, чемъ когда каждый поетъ свое и немощенъ въ од ночку? По этому поводу скажу вамъ, въ виде задатка мое готовности и въ память моего или скорве нашего дорога Грановскаго, что я составляю по немногу нѣчто въ род программы того, что бы у насъ должно было быть неач Этого конспекта будеть много тетрадей и обнимать онь дог женъ весь нашъ бытъ. Само собою разумъется, что объ боль шей подробности и думать нечего; сказано только главно общее. Готово — объ управлении центральномъ, мъстном земскомъ и сословномъ, о судъ и участіи выборныхъ въ ді лахъ управленія. Написана въ треть статья о крипостном правъ государственномъ и помъщичьемъ. Этой стать в принисываю особенную важность и потому работаю очень обдуманно. Готовъ по крайнему убъждению моему отдать все свое, да вдобавокъ принять л'ьтъ на пятьдесять теперешней неурядицы и беззаконія въ Россіи, если бы этими жертвами можно было бы купить въ пять лътъ совершенное освобожденіе мужика съ тою землею, которою онъ теперь владветь, безъ обиды для барина, т.-е. съ выкупомъ. Все это и возможно, и статочно, и не хитро нисколько; только была бы добрая воля, преданность великому дёлу дорогаго Отечества и если бъ люди не смотръли другъ на друга такъ подозрительно, изъ подлобья, какъ теперь смотрять. А кром' того, набросано такъ, для памяти, и объ церковныхъ дедахъ, и объ народномъ просвещении, объ иностранцахъ, инородцахъ, пновърцахъ, о сословіяхъ, о совершенной необходимости сохранить неограниченную власть государя, основавь ее на возможно широкихъ мъстныхъ свободахъ и участіи всъхъ въ мъстнихъ дълахъ и управлении. Все это со временемъ должно быть отработано въ статьи. Мало времени только. Въ этомъ вихрѣ съ трудомъ полчаса удѣлищь на это въ день. Если бъ можно было бросить службу хоть на годъ, на два, да было бы куда уёхать въ гдунь поработать, нослужиль бы я Россіи вірой и правдой, по мірт разумінія и силь, и думаю не даромъ бы трудился. Да чтожъ дёлать, если нельзя"!...

Отвічая на это письмо, Погодинъ вмісті съ тімъ послаль въ Кавелину какое то письмо Ф—а съ просьбою дать ему ходъ. "Прошу у васъ прощенія,—писалъ Кавелинъ 1 декабря 1855 г.,—за то, что не отвічаль до сихъ поръ на ваше дорогое письмецо. Я иміль неосторожность, получивъ ваше письмо, отнустить подателя, не спросивъ кто онъ и трі живеть, и потому долженъ быль по необходимости ожив в окказіи. — Письмо Ф— ва посылаю вамъ обратно; бось, что если оно пойдеть черезъ мон руки и безъ вашего прыма, то успіха не будеть никакого. Меня не долюблить туть, на что есть разныя причины. Притомъ же мы

очень мелочны, честолюбивы и щекотливы. Словесно переданныя письмо и просьба чрезъ посредство посторонняе легко можетъ показаться недостаткомъ уваженія, а таки подозрівніе можетъ сгубить діло, которое безъ того, при в посредственномъ сношеніи почтительнымъ письмомъ, будет принято отлично, показано или разсказано выше и возъимъ полный успіхъв. Не примите, ради Бога, что я говорю, плітивыя извиненія. Мніт бы не далеко сходить, всего че верть часа, а сділать вамъ пріятное и въ добавокъ добрідіто, радъ бы быль радостію, да боюсь повредить вмітсто то чтобъ помочь...

"У насъ всъ умы поражены самою неожиданною новость посреди самыхъ свободныхъ разговоровъ, вдругъ, въ од прекрасное утро, взяли въ III Отделение Николая Мо двинова (сына сенатора), служивнаго въ Министерст Внутреннихъ Дёлъ и командированнаго года три тому в задъ въ Тамбовъ, нынъ же проживавшаго въ отставкъ и два иля три месяца прівхавшаго въ Питеръ. Вместь, т. въ одно время съ нимъ, взять еще какой то, якобы, тов ришъ предсъдателя Уголовной Палаты, прежде въ Тамбон а потомъ въ Орлъ. Называютъ (впрочемъ по невърнымъ сл хамъ) въ числъ арестованныхъ еще какого то Корфа. Ч все это можеть значить -- нивто не знаеть и нъть нивак человіческой возможности довідаться. Какъ вы себі лег можете представить, новость эта смутила всёхъ и навела грустное раздумье; пошли слухи самые странные; будто Мордвиновъ взять за распространение ходящихъ теперь множествъ манускриптовъ; будто бы наряжена цълая во миссія для разбора манускриптовъ и изловленія ихъ сост вителей и распространителей, и проч. и проч. У страха 1 нечно глаза велики, только впечатление этихъ арестаг неблагопріятное. Всв голову пов'всили и призад самое мались"...

Предпринимаемыя Кавелинымъ работы, само собою рамется, сильно заинтересовали Погодина и онъ своею обяза

ностью счелъ преподать Кавелину такіе советы, которые последній приняль благодушно, и писаль: "Благодарю вась тысячу разъ за добрый совътъ относительно работъ. Только не примите меня за нахала или влюбленнаго въ самаго себя господина, который думаеть, что все онъ вивстить въ своей головъ. Если программа моя широка, то это вовсе не потому, чтобъ я утёшаль себя мыслью, что могу свазать обо всехъ этихъ предметахъ последнее слово: храни меня Боже оть такого жалкаго самомивнія. Мив только хочется обо встахъ названныхъ предметахъ сказать то, что думаю, и что счетаю самымъ близвимъ во мив. Само собою разумбется, что даже сколько-нибудь подробное изложение совершенно невозможно. Я останавливаюсь на общемъ обзоръ, на главныхъ мысляхъ, въ совершенной увъренности заранъе, очень и очень много придется другимъ свазать и лучше и дальнае. Программы, обозранія, имають, мив кажется, свою полезную сторону, хотя бы они были и совершенно ошибочны. Они сосредоточиваютъ мысль, сцвпляютъ подробности въ одно целое, дають раму для единой картины. Какъ только есть общій обзоръ, тотчась же видно, въ чемъ онъ грішить противъ фактовъ и въ чемъ ошибались спеціалисты, увлекаясь слишкомъ подробностями дёла. Знаю, что вы другого мивнія обо всемъ этомъ; но что делать, если ужъ голова такъ сложилась! Было бы искренне сделано, изъ любви къ делу, изъ желанія добра, а затімъ само окажется, что въ работі пустаго, что умнаго и дельнаго. Поверьте, и спеціалистовъ тоже достанетъ. Но конечно, если правда, что за подобные труды сажають въ крипость и допрашивають, то поощренія мало".

Въ томъ же письмѣ Кавелинъ сообщаетъ Погодину, что го ударю приписываютъ такія слова: Въ ныньшийй годъ въ ти льдий разг торжествуется усмиреніе Польскаго бунта; т едь пусть этоть бунть не вспомянется во въки. ... Наконецъ вы конечно уже знаете что Литовское (а не то Виленское) Дворянство адресомъ просило: 1) возстано-

вленія Университета и Авадеміи; 2) возстановленія Польска языва въ преподаваніи; 3) Литовскаго Статута, 4) уравнев въ правахъ съ Русскимъ Дворянствомъ (въ Западной Росс отнято у Дворянъ право избирать въ полицейскія должн сти-земскихъ исправниковъ); 5) постановление правилом что при сметенныхъ бракахъ дети следують непремен въръ отца, а не матери. Адресъ этотъ принятъ съ гивомъ... Генераль-губернатору---строжайшій выговорь, съ занесеніе въ формулярный списовъ. Приписывають это тому, что довладъ сдъланъ намекъ, будто бы Литовскіе Поляки ръш лись на адресъ, расчитывая на слабость и проч. и про Вотъ какъ надобно ум'ять дела обделывать! Ум'ять доложн дёло въ извёстномъ смысле, чтобъ произвести извёстн эффекть, воть таланть, которымь здёсь обладають сам даже глупые люди. Впрочемъ и въ этомъ исполняются и ливія судьбы Исторіи. Кавъ знать, можеть быть безъ это Польскій элементь опять получиль бы возможность усилить въ Западной Россіи, чего не можетъ и не должно быть.

"Простите, почтеннъйшій Михаилъ Петровичъ! Заболтал о предметахъ, о воторыхъ думаешь и день и ночь, старая разгадать настоящее, пронивнуть хоть ближайшее будущее

"Не могу закончить письма, не сообщивъ вамъ слыша наго сію минуту о причинахъ арестаціи Мордвинова: гогрять, будто отврыто общество въ Тамбовѣ, для пропаган между муживами, что они де не должны платить ни казну, ни барину ничего, время въ тому способное. Говорят взято до сорока человѣвъ. За достовѣрность всего этого могу ручаться, но не могу не пожалѣть, если правда! Мо двинову всего лѣтъ двадцать семь отъ роду, мальчивъ о корошій, благородный и во всѣхъ смыслахъ порядочный, сгубилъ себя ни за что. Неужели и теперь также жесто будутъ казни какъ прежде? ...Аресты продолжаются. Взя Сабуровы (извѣстный агрономъ Сабуровъ не взятъ пото только, что боленъ).

"Первымъ поводомъ была статья Восточный вопросъ

Русской точки зрѣнія, а дальнѣйшимъ—брошюрки Герцена, который, по слухамъ, умеръ въ Парижѣ. Подробности домашнихъ обысковъ въ Тамбовѣ отвратительны. Такъ и чуешь, что тайная полиція, имѣя крайнюю надобность заявить о своемъ существованіи, алчеть и жаждетъ добычи. Точно возвратились 1849 и слѣдующіе годы. На долго ли"?

"Съ чего начать"? — читаемъ въ письмѣ Кавелина въ Погодину, отъ 30 января 1856 года, — Безакъ изъ начальниковъ Штаба инспектора всей артиллеріи, и временно управлявшаго Артиллерійскимъ Департаментомъ, переведенъ въ корпусные командиры 3-го пѣхотнаго корпуса...... Назначены: Лутковскій — директоромъ и Баранцевъ — начальникомъ Штаба. Обонхъ хвалятъ, особенно втораго, но сомнѣваются, чтобъ они такъ были распорядительны и способны въ административномъ отношеніи. Время покажетъ, справедливы ли сомнѣнія.

....., Тоже палъ Политковскій..... Начальникъ Штаба виспектора по Инженерной части..... Господинъ Политковскій систематически преслъдоваль и затираль въ грязь Тотлебена, еще бъднаго, неизвъстнаго офицера. Тотлебена просили въ гвардейскіе саперы; Политковскій не пустиль; Тотлебенъ просился въ Штабъ инспектора по Инженерной части старшимъ адъютантомъ — и туда не пустили. Даже послъ того, какъ Тотлебенъ сталъ нашей славой и честью, — Политковскій говорилъ, что онъ все таки не заслуживаетъ перевода въ гвардію. А въ инженеры, т.-е. въ техническіе офицеры господинъ Политковскій производилъ кондукторовъ, т.-е. чертежниковъ изъ кантонистовъ.....

"Важнъе новость та, что дъло освобожденія врестьянъ сдылало важный шагъ впередъ. Видимо мы идемъ въ разръменію этого вопроса. Горчаковъ, возвратившись изъ Крыма, с чаль государю: "Хорощо, что мы завлючаемъ миръ; дольше в жать мы были не въ силахъ. Миръ дастъ намъ возможъ сть заняться внутренними дълами, и этимъ должно воспользаться. Первое дъло—нужно освободить врестьянъ, потому здъсь узелъ всявихъ золъ". Послъ того, царь, принимая

въ аудіенціи двухъ предводителей Дворянства, въ томъ числ князя Гагарина (мив говорили, что онъ Воронежскій... говориль имъ, что надобно заняться вопросомъ объ осы божденіи врестьянъ, что вопросъ этоть на очереди и т. въ томъ же тонъ. Несчастія наши если насъ не умудрил то много сбавили тону у грязнаго и своекорыстнаго нев жества. Даже Англійскій клубь ..... не слишкомъ враждеби говорить о предстоящей неизбёжной развизк крепостия вопроса. Сколько я могъ только замътить, прималчивают объ этомъ вопросъ болье, но уже не считають отъявленных якобинцемъ того, кто говорить объ этомъ предметь. И успъхъ! А между тъмъ, сколько мнъ извъстно, въ высшиз правительственныхъ паражахъ вопросомъ этимъ занимаютс есть проэкты и предположенія, которыя обдумываются. Н Александра Николаевича нельзя смотреть безъ участія сожальнія. Онъ исполненъ наилучшихъ намереній и держи себя очень хорошо. До сихъ поръ дъйствія его гръхъ в рить. Можно бы больше сдёлать, но спасибо и на том что сдёлано и дёлается, особливо при горестной обстанов престола, созданной злонам вренным в нак покрайней мы неблагонамфреннымъ самолюбіемъ, тщеславіемъ и бездушно посредственностію.....

"О паденіи Бибикова, Ильи, вы уже знасте; я хочу ск зать, что вы конечно знасте всё подробности этого дёл Кажется, что царь узналь, что Бибиковь, видя перемы вётра во внутреннихъ дёлахъ, сталь самь отъ себя подб вать Поляковъ подать адрессъ и заправляль его составь ніемъ. Кажется, по этому поводу у него съ царемъ вышь крупное объясненіе (въ чемъ оно состояло, знають очень в многіе; что разсказывають, — чистыя выдумки), послё которы Бибиковъ не нашелъ возможнымъ не только оставаться п нералъ-адъютантомъ, по даже и въ службв. По этому новог нёкто съострилъ такъ: "Странное дёло! двое Бибиковы пали: одинъ за то, что слишкомъ преслёдовалъ Поляковъ, другой за то, что покровительствоваль". Разсказывають еще, что недавно будто бы въ какомъ то собрались студенты, потребовали особую комнату и и покутить. Къ нимъ привязался шпіонъ и такъ приль, что они его вытолкали и заперлись на ключъ. Изъ возникло дёло, доложили царю, что дескать задумыюноши заговоръ и т. д. На это послёдовало рёшеніе а умное: Не видно еще заговора вз томз, когда люди откли кутить при постороннемз, особливо котораго считили шпіономз, потому что очень свойственно жедрузьямз и пріятелямз пировать и беспьдовать между , безз свидьтелей.

### XLI.

0 января 1856 г., К. Д. Кавелинъ писалъ Погодину: вамъ Богъ силъ, скоръе завершить свой трудъ исто-

вій в опять выступить на публицистическое поприще, на омъ вы такъ славно подвизались сначала войны. Не ляя вполнъ вашихъ мыслей, я не могъ не восхищаться ми статьями, которыя считаю, по совъсти, гражданскими гами. Вы, по справедливости, сътуете, что осуждены на йствіе. А вотъ и мы за вами идемъ, цёлымъ поколёв поздиже, и тоже самое насъ ожидаеть; видно страданій еще было и мъра не исполнилась. Нужно, видно, еще у, и мы имъ служимъ. По врайней мърв я съ этой ой давно помирился и если многое въ головъ работаетъ, о истинъ безъ всяваго отношенія въ своему лицу. А о было и надеждъ и желаній и ожиданій"!.. Вь письм' своемъ, отъ 17 марта 1856 года, Кавелинъ ть Погодину: "Трудно мив написать вамъ правдивую ину моего молчанія, потому что винить себя не хочется, лгать тоже. Не писалось за водоворотомъ, который въ рбургв пожираеть умъ, сердце, чувство долга, святой ь, зрълость мысли и все хорошее. Если городская и стоая въ особенности жизнь была очень полезна роду человъческому тъмъ, что вырвала его изъ дремоты и ринула и могучую дъятельность внъшнюю, то теперь, кажется, о свое сдълала и какъ все кончившее свое дъло, представляет только уродливую сторону великой мысли и животворнаго н чала. Городская жизнь представляетъ теперь судорожну клопотливость, процессъ движенія безъ содержанія, и я д маю, судя по крайней мъръ по себъ, что безнаказанно петербургъ много лътъ жить нельзя.

"Впрочемъ, оставимъ это. Стоимъ ли мы того, чтобъ о насъ думать, когда такое великое идетъ время и дъло безя нечно драгоцъннъе нашего маленькаго я. Если мое спасъ глубовое, сердечное, со слезами смъшанное, что-нибудь стои для васъ, примите его за всю вашу теперешнюю дъятелность. Вы Русскій гражданинъ, въ благороднъйшемъ, стнъйшемъ смыслъ слова. Есть много темъ, въ которыхъ будемъ съ вами расходиться, но святаго жару и любы правды, которые слышатся въ каждомъ словъ вашихъ рыч не могу припоминать безъ умиленія и невольныхъ сле Спасибо, тысячу разъ спасибо вамъ! Будемъ вмъстъ ра ваться общему дълу, пова таже любовь и таже въра въ щую всъмъ намъ мать не разведетъ насъ снова въ развилагери.

"Здѣсь, въ Петербургѣ, общественное миѣніе расправляю все болѣе и болѣе крылья. Нельзя и узнать больше эт караванъ—сарая солдатизма, палокъ и невѣжества. Все воритъ, все толкуетъ вкось и вкривъ, иногда и глупо, а паки толкуетъ и чрезъ это, разумѣется, учится. Если липять-шесть такъ продлится, общественное миѣніе, могучес просвѣщенное, сложится и позоръ недавняго еще безголог коть немного изгладится. Можетъ быть и не слѣдуетъ, и е рано, и глупо въ мои лѣта, а я не на шутку начинаю се цемъ привязываться къ нынѣшнему царю, который . . . . . дѣлаетъ умно, и котораго доброе, исполненное вѣрнаго чу сердце мало по малу выводитъ насъ изъ работы Египетск Дай то Боже, чтобъ кватило у него силъ на благо, что

яи его не осъддали и гниль ..... опять не всплыла. жу. А очень ей этого хочется и сторожить она крыпко. и также въ ужасъ приводитъ, что когда вымрутъ поніе Александровскіе, ни одной головы не останется. Поге, что я не преувеличиваю и говорю, въ сожалънію, по писанному, ибо подъ глазами у меня происходить: только намордники свалились, старичье разболталось и то вы видите всю разницу между покольніемъ Алеровскимъ и солдатами и писарями ...... Не Богъ ъ какъ густы графъ Киселевъ и графъ Блудовъ, а я о боюсь, когда вспоминаю, что имъ обоимъ за семьдеза ними идуть Долгорувіе, Норовы, Брови, Панины, нковы, Ростовцовы. Побывайте въ кухий, гдй готовятся арственныя мёры и законы, да послушайте этихъ го-: и васъ страхъ возьметъ; нътъ, лучше мужикъ изъ за лучше торгашъ базарный, чёмъ эти ..... годные о на мелкія интрижки, .... потерявшіе изъ за нихъ ой здравый смысль, которымь Русскіе люди одарены богато. Этому отребью человического рода, паріямъ аго міра, предстоить председательство въ Комитете и арственномъ Совътъ, и самые сильные голоса въ вачеминистровъ. Киселевъ и Блудовъ еще держатъ ихъ въ въ; а что вогда ихъ не будетъ?......

Простите за эти горькія слова. Это моя слабость и моя нь. Не могу равнодушно вспомнить про то, что было и ще долго будеть насъ путать и валять въ грязи. По- и униженіе душъ, сердецъ и умовъ Русскихъ жгутъ внутренность, особенно когда размышляю, что все это по обдуманно, умышленно и расчитанно......

Разстаюсь съ этой темой, въ которую исковеркана вся кобовь къ родинъ, чтобъ сообщить вамъ, а главное почть весьма серьезно, объ одномъ дълъ, о которомъ и у и у всъхъ честныхъ людей въ Россіи болитъ сердце. томъ, что сообщу, если будете говорить, говорите съ омъ. Я писалъ вамъ, что царь поднялъ самъ вопросъ

объ освобожденін крвпостныхъ, въ разговор'в съ двумя пр водителями, Воронежскимъ и Рязанскимъ. Съ его легкой р и пошли толковать, и теперь толкують открыто, глас вездів, всюду, совівщаются, идеть обмівнь мыслей и стате проэктовъ множество или уже написано, или нишутся и мы созрѣваетъ. Замѣчательно, что то, чего ..... не могло биться въ тридцать лёть, то явилось само собою, готов въ одинъ годъ добраго, кроткаго, благонамфреннаго и прос сердечнаго правленія; общественное мивніе единогласно тв дить, что непременно решить этоть вопросъ надо. Помещ самые дикіе осуждены на молчаніе; масса даже степп баръ, прівзжающихъ сюда, согласна, что положеніе невы симо. А еще въ 1854 и въ феврал'в или март в 1855 го Государственный Совыть бился изъ того, чтобъ инвентарей вводить въ Витебскую и Могилевскую губерніи. Просто, без раздъляеть 18-е февраля 1855 и 17 марта 1856 года! Пар сколько я разумёю, обрисовываются въ правительстве так образомъ: Киселевъ, старый боецъ и его сторонники, смотр на дело одностороние и бюровратически: имъ бы все хо лось сдёлать дёло . . . . . . безъ всякаго вознаграж нія владельцевь. Но этимъ только испортишь вопросъ, тому что владельцы, какъ и естественно, станутъ гру за свои гражданскія права, т.-е. за свой карманъ. Минис Внутреннихъ Делъ и его товарищъ молчатъ, не благопри ствують этому вопросу. Ланской призываль даже Предво телей, находящихся въ Петербургъ, и самымъ пошлымъ об вомъ доказыван невозможность и ненужность измѣнить перешнее положение крипостныхъ и что совершенно до точно только не тиранить ихъ, объявилъ, что государь и помышляеть дотрогиваться до врипостнаго права, и что Ланской, поручаеть имъ объявить объ этомъ Дворянству губерній. Воть одна тэма. Другіе, люди тоже заслуживаю полнаго доверія, прибавляють къ этой речи несколько сл которыя совершенно изміняють смысль ея. Они утверждан будто бы Ланской заключиль темь, что правительство теп ло не помышляеть объ отмёнё врёпостнаго права, но сли оно решится принять вавія-нибудь меры въ этомъ еніи, то оно непремінно и во всякомъ случай сдівэто не безъ въдома Дворянства. Если эти слова были ны, то они въроятно значать слъдующее: ходять разные и толки; будьте сповойны. Правительство не ръшится что, какъ досель было, втайнь, а непремыно, въ гдъ идетъ ръчь объ интересахъ Дворянства, посовън съ нимъ. Какъ бы то ни было, но я могу вамъ скава върное, что слова Ланскаго никого не испугали, нине обрадовали и съ важдымъ днемъ объ этомъ вопросъ ють громче и больше. Елена Павловна — горой стоить о дъло; но ея върный и правтическій такть указываеть но, что безъ вознагражденія владъльцевь діло не пой-Константинъ и императрица не произнеслись еще нино оба сильно интересуются вопросомъ и изучаютъ Марья Николаевна противъ, и это нехорошо, т.-е. моповредить дёлу, по ея вліянію. (Прибавлю, что каковы и были слова Лансваго, на нихъ очень полагаться я; онъ человъкъ хитрый, даромъ что обезумълъ отъ онных лать, и я знаю положительно, что онъ навимъ довъреннымъ лицамъ поручилъ написать ему свое положеніе объ этомъ вопросв). Я, съ своей стороны, ценъ и сердцемъ и умомъ и всвиъ моимъ существомъ, зъ всёхъ вопросовъ, — вопросъ, изъ всёхъ золъ, — зло, изъ в несчастій нашихъ, -- несчастье есть крипостное право. го, чтобъ мало было у насъ худаго и отвратительнаго ъ того; но все, что вы ни возьмете, прицеплено въ этому ному злу и легко измънится къ лучшему, когда его не ъ. Оть того то, только что царствование сменилось, я писать объ этомъ предметв большую статью въ сапримирительномъ тонъ, съ одною мыслью свести всъхъ оглашенію, а не къ вражді; я живо представиль себі, ы я сталь говорить, еслибь быль закоренёлый пом'вщикь го бы потребоваль, и такъ далье, старался войти въ

мысль мужива и правительства. Плодомъ этого была больш статья, больше въ видъ программы съ доводами и разсужд ніями, въ которой говорится: о вредъ отъ крапоства права, хозяйственномъ или экономическомъ, нравственном политическомъ. Историческій взглядъ; предлагается общ планъ освобожденія выкупомъ съ владвемою крестьяна землею по существующимъ цвнамъ, посредствомъ банков съ уплатою врестьянами выкупной суммы въ течение три цати семи лътъ, и навонецъ разныя приготовительныя косвенныя міры. По примирительному своему характер она принята даже самыми заскоруздыми и деревлины пом'вщиками весьма хорошо; была уже и находится: графа Киселева, у веливаго внязя Константина, у тов рища министра Внутреннихъ Дълъ. Есть надежда довес до царицы. Здісь я взжу, читаю, толкую и разжевыв сколько понимаю дёло, и кажется не безъ успёха; скуч вато подъ часъ ...... Но что делать! Это служба и служ прямая родинъ, дъло любви, святьйшая изъ святьйшихъ об занностей, хотя бы въ концв ея стояла крипость, Сиби или висѣлица".

### XLII.

Изложивъ Погодину свои мысли объ уничтожени крепо наго права, Кавелинъ писалъ ему: "Моя просьба къ вамъ тепе Михаилъ Петровичъ, вотъ какая: Вамъ пол-Россіи извъсти васъ вся Россія знаетъ; приложите къ этому дѣлу пле обработывайте миѣніе и распространите мою статью въ ков края. Ужъ конечно вы миѣ повѣрите, когда я вамъ скачто не статья миѣ дорога; я теперь столько замѣча на нее набралъ и на дняхъ примусь писать дополнее Стало быть, не въ моемъ я дѣло, а въ томъ, что эта статья довольно полная программа, которая заставляетъ подума опровергаетъ много ложныхъ понятій и указываетъ на как нибудь безобидный выходъ изъ теперешняго положенія. Что

пе эта статья распространится, тёмъ больше будуть разать объ этомъ дёлё и тёмъ сворёе сложится мысль, освободиться отъ этой воренной язвы. Я послаль эвземь Чичерину, Борису. Возьмите у него. Послалъ бы вамъ ивый, да дорого переписка обходится, а средства мои огь знаеть какія; да и чиновникь, которому я могу ить переписку, у меня всего одинь, а требують статью многіе. — Въ моихъ глазахъ, рёшить умно и основаю и честно (не тавъ вавъ вся Европа и нашъ Остзейврай) этотъ вопросъ, значитъ спасти насъ отъ безленной різни и на пять-соть лізть дать Россіи внутренпри и возможность правильнаго, спокойнаго преуспъябезъ скачковъ и прыжковъ. Ибо только въ этомъ горестврвпостномъ правъ я и вижу возможность возстаній и ьственных в переворотовъ. Не будеть перваго, не будеть следнихъ. Займитесь же этимъ деломъ, Михаилъ Петровавъ вы умете заниматься всемъ, что васается до , блага и счастія родины, -- матери нашей, лучшаго наблага въ мірѣ, — не въ половину, а всѣми силами ко у васъ ихъ есть; подставьте плечо (а у васъ оно во) и вы поможете непомерно благому делу. Наши дремать не будуть. Духъ занимается отъ радости и вос-, при мысли, что можетъ быть и на нашу долю выпасчастіе дожить до решенія этого вопроса, по-челове-, безъ обиды для мужика, этого честнаго хранителя наьго величія и чести и характера Русскаго. Пораже дать данскія права и матеріальное обезпеченіе тому, вто на плесвоихъ вынесъ все горе и все преступное безуміе наше"!... Іолучивъ статью Кавелина, Погодинъ познавомиль съ жаніемъ оной Н. Миклашевскаго. Посл'ядній писаль цину: "Очень любопытно прочесть статью г. Кавелина, онъ говорять, -- въ примирительномъ духв. Мив что-то ся несбыточнымъ выкупъ; да и много ли будетъ въ в правды? Право, кажется, надобно возвращать, а не ргать выкупу".

3-го апръля 1856 года, Кавелинъ писалъ Погодин "Теперь, какъ и съ того времени, какъ между нами во никла переписка, безпрестанно чувствую себя виноватим передъ вами въ неаккуратности. Писать слъдовало къ вам давнымъ-давно, да не писалъ потому что былъ много занят разными служебными и неслужебными дълами. А побесъд вать съ вами стало для меня душевною и сердечною потре ностію. Мнъ что-то говоритъ, что вы читаете мон письма стъмъ же настроеніемъ любви къ общему дълу и съ тъмъ и напряженнымъ участіемъ человъка преданнаго Россіи мозга костей, какъ читывалъ ихъ дорогой и безцънный Гр новскій. Больше я не могу сказать вамъ, потому что въ эт святой для меня памяти лежитъ половина моего сердца.

Благодаря Погодина за участіе принятое вы реда тор'в Московских Видомостей В. О. Корш'в, Кавелинъ п салъ: "Не могу и не хочу, вопреви истинъ и своихъ со ственныхъ понятій, отстаивать всё его (Корша) действія поступки. За одно только смею ручаться, положа руку сердце, что его крайности и увлеченія всегда, постоян проистевають изъ самаго благороднаго убъжденія. Поживе еще - шереховатости сгладятся, а честный человъвъ ост нется и окръпнетъ. Такова и вся теперешняя молодея которую я, волей неволей нъскольско знаю. Признаюсь вал что около нея у меня отогръвается сердце. Тутъ сокровн любви, вёры и ключи живой жизни. Стонть только ко нуться-такъ они и текутъ струями. Есть у этой молоде свои странности, капризы, — это правда. Но, Боже правы какую же бездушную, невѣжественную, гнилую корку ей пр ходится пробивать головою. Точно овцы безъ пастыря. І считайте-ка, сволько ихъ въ гарнизонныхъ баталіонахъ и разныхъ другихъ, подобныхъ службахъ! Приголубъте ихъ, вы, имфющій струнку, связывающую со всемъ живымъ, право, это будетъ хорошее дело, притомъ же дело не б значенія для будущаго. Надо же, чтобъ кто-нибудь поля этой молодежи руку, помогъ ей вырости и окръпнуть, и для плодотворной двятельности. Посмотрите: теперь оть, высунувь язывь, чтобь пріисвать министра Финани не находять. Оть чего? Оттого что никто не подгонъ къ этому дълу, только и есть что писаря да взяibh". Высказавъ это, Кавелинъ продолжаетъ: Анекдотовъ челожихъ о государъ-бездна. Ждутъ большихъ перемънъ. казывають люди, заслуживающіе довірія, что на него ть большое и мало того-благод тельное влінніе графъ въ (кромъ Ридигера, котораго вліяніе, тоже наилучшее ь изв'встно), и что его государь ждеть съ нетерп'вніемъ Парижа, чтобъ приступить къ разнымъ переменамъ реннимъ. На последнія все увазываеть единогласно. сказаль Горчакову Вънскому: Нама надо забыть пу, обратиться къ ней спиной и думать только о реннемз... Плетневу же онъ сказаль, при представленіи вника Соллогуба: Пора все это выводить на свъжую Посмотрите какъ говорить Nord. Вследствіе того и винъ \*) велълъ пропустить забытую Деревию Некрасова бурмистра Власа бабушка Ненила" и проч.), прибавляя, глупо писать такія вещи и еще глупье находить ихъ шими. Ростовцовъ все продолжаетъ твердить, что эта в -- вредная и опасная вещь ..... Вообще не видно временщика, хотя всв и были увърены, что онъ явится въ три мъсяца. Оттого любовь въ царю ростетъ видимо; нь не избалованы; все остается большой страхъ за буее, и особенно недовольны тёмъ, что вяло и медленно ъ въ лучшему. Можетъ быть это и хорошо. Признаюсь , что доброта и чистосердечіе царя, и меня начинаетъ ждать и привязывать къ нему лично, такъ что если долго такъ пойдетъ, -- куплю его портретъ и повъщу у себя вомнать. А все какъ-то лучше не торопиться. Во что

дился Александръ І-й"?

<sup>)</sup> М. Н. Мусинъ-Пушкинъ. Н. Б.

Познавомивъ нашихъ читателей съ любопытными, можн сказать, историческими, письмами К. Д. Кавелина, мы до гомъ считаемъ замътить, что отзывы его о тогдашнемъ ми нистръ Народнаго Просвъщенія и его товарищъ не отличаюто историческимъ безпристрастіемъ.

Въ письмѣ своемъ, отъ 30 января 1856 года, Кавелин писалъ Погодину: "Вы, какъ я вижу, и не подозрѣвает какого хитраго и лукаваго министра Народнаго Просвѣще нія мы имѣемъ. Онъ либеральничаетъ съ Тургеневымъ и ругаетъ съ литераторами цензоровъ на пропалую, а Цензуресли не строже, то ужъ ни на волосъ не легче, чѣмъ бы въ послѣдніе дни покойнаго императора. Да ужъ если гов рить всю правду, то и товарищъ министра Народнаго Пресвѣщенія ничѣмъ не лучше самого министра. Какое п чальное зрѣлище, Боже мой, представляетъ это Министе ство, первое по значенію, но находящееся подъ управа ніемъ коварныхъ, лицемѣрныхъ, отжившихъ свой вѣкъ стриковъ"!

Въ другомъ письмѣ, отъ 3-го апрѣля, Кавелинъ писал "О прогнаніи Норова говорятъ довольно сильно, хотя я не слышалъ объ его преемникѣ".

Но этотъ отзывъ Кавелина мы имбемъ счастливую во можность опровергнуть подлинными словами его самого, вз тыми изъ твхъ же писемъ. Такъ, 1-го декабря 1856 год онъ писалъ Погодину: "Дошли ли до васъ слухи о том что, по прежнему, разръшено имъть въ университетахъ ст дентовъ сколько придется, безъ ограниченія ихъ числа? Ч въ Сибири разръшено учредить Университетъ съ Факультета Медицинскимъ и Математическимъ, что въ Варшавъ буду Медицинская Академія и Юридическіе курсы". Въ друго письмъ, отъ 17-го марта, читаемъ: "Разръшена посылка границу молодыхъ людей, предназначаемыхъ къ занятію в оедръ; затъваются женскія гимназіи; дъло, кажется, ръшеноевозстановленіе классическихъ языковъ въ гимназіяхъ, прежнемъ основаніи. Словомъ, —говорять въ Министерствъ,

витаскиваютъ последніе камни, набросанные Ширинскими, и возстановляють положение дёль при Уварове. Отделяется въ Петербургѣ канедра Философіи и ввѣряется отличному молодому священнику, учившемуся въ Германіи \*)..... Слышали ли вы объ высочайшемъ повелении, которымъ запрещено печатать иностранныя политическія извістія иначе вакъ изъ Journal de S.-Petersb. и изъ Инвалида, Это произопіло вследствие того, что Краевский напечаталь особое прибавленіе въ четвергъ на масляницѣ изъ Ind. Belge о томъ, что миръ подписанъ. Публика приняла это за оффиціальное объявленіе. Правительство разгитвалось и военный Булгаринъ нашего времени, редакторъ Инвалида, полковникъ Лебедевъ, воспользовался этимъ случаемъ, чтобъ наускать военнаго министра на Русскіе журналы. Но Норовъ черезъ два дня винесъ изъ дарскаго кабинета новое высочайшее повел'ьніе, которымъ первое отмінялось и діло тімь кончилось". Наконецъ, 3-го апръля Кавелинъ писалъ: "По Министерству Народнаго Просв'вщенія новости вы конечно уже знаете: возстановлено Главное Правленіе Училищъ, кандидаты на ванедры будуть опять посылаться за границу. Говорять, будто опять возстановится Профессорскій Институть въ Дерпті: почему это не понимаю! Будто нельзя прямо за границу. Учреждение гимназій для женскаго пола по губерискимъ городамъ - не только ръшено, но уже сдълано сношение съ министерствами на счетъ денежныхъ источниковъ".

# XLIII.

На первыхъ же порахъ дѣятельность князя П. А. Вяземскаго, въ санѣ товарища министра Народнаго Просвѣщенія, ознаменовалась появленіемъ на горизонтѣ нашей Литературы двухъ Московскихъ журналовъ: Русскаго Въстиика и Русской Беспъды.

<sup>\*)</sup> Ныпъ духовникъ Ихъ Величествъ протопресвитеръ Іоаннъ Леонтьепачъ Явышевъ. *Н. Б.* 

Но прежде чёмъ приступимъ въ повёствованію объ основаніи этихъ новыхъ журналовъ, скажемъ прощальное слов старому Москвитянину, который въ это время находился в исходё дней своихъ.

16 априля 1855 года, одинъ изъ скромныхъ сотруди ковъ Москвитянина, И. К. Купріяновъ, писаль въ его изд телю: "Очень жалью, что Москвитянина матеріаловъ ныв не принимаеть и не печатаеть, хотя у вась ихъ и много, в вашимъ словамъ; это давало особую своеобразную физіономі вашему журналу и заставляло дорожить имъ, какъ необхе димою справочною внигою. Вообще, говоря откровенно, М сквитянина въ последнее время весьма ослабелъ хорошна статьями и весьма многіе полагають въ Петербургъ, не зна справедливо или нътъ, что онъ вскоръ совсъмъ прекратите подобно Сыну Отечества, бывшему въ последнее время свое жизни живымъ мертвецомъ, выходившимъ собственно д удовольствія своихъ редакторовъ и сотрудниковъ. Главивань доказательство въ прекращенію Москвитянина находять і несвоевременномъ выходъ его книжекъ, страшно запозда шихъ, что и называютъ предсмертною агоніею журналов Если меня здёсь спрашивають объ этомъ предмете, я отв чаю, что моя хата съ краю, — ничего не знаю 4 191).

"Москвитянина въ агоніи",—писалъ И. С. Тургенев 3. августа 1855 г., С. Т. Аксавову,— "никто его не читас и печатать въ немъ,—значитъ бросить свои вещи ночью темную яму въ безлюдномъ мъстъ" <sup>192</sup>).

"По Казани", — писалъ профессоръ Ордынскій Погодину, "ходять темные слухи о новомъ Московскомъ журналъ". "А москвъ, — сообщалъ Погодину П. А. Безсоновъ, — ходять слуго прекращеніи Москвитянина".

Самъ же Погодинъ жаловался И. И. Давидову на неуспъл Москвитянина. "Вы видите", — писалъ онъ, — "какъ идетъ М сквитянинъ по милости Петербургскихъ интригъ. Вибс восьми книгъ, вышло до сихъ поръ четыре. Отъ цензуры въ житъя, и просить снисхожденія не могу, послѣ увольнев

Москвитянина двухъ цензоровъ. Академія, впрочемъ, очень гельная и достойная всякой похвалы и славы за другіе труды, позоря себя представленіемъ царю гадостей и костей во вниманіе, могла бы сказать два слова за изданіе жвитянина, честное и полезное, — да вотъ молчитъ, страха і Іудейскаго. И Богъ съ нею! Истина и правда возьметъ въ томъ же письмъ, Погодинъ, между прочимъ, замътъ: "Мы не умъемъ работать сообща, а любимъ всегда въ кочку; такъ издавалъ Бодянскій, такъ издаетъ Бъляевъ и геннъйшій Измаилъ Ивановичъ Срезневскій, котораго, впров, я уважаю искренно за его труды. Но ему хочется, та на первой страницъ вездъ было его имя. Ну и Богъ на первой страницъ вездъ было его имя. Ну и Богъ нимъ! Я радъ всегда всякой чужой работъ, но свою буду стать гдъ-нибудь безъ протекціи".

"Цензура неистовствуетъ", — писалъ Погодинъ 20 марта 5 года, С. Т. Аксакову, — "какъ будто въ предсмертныхъ рогахъ, и нынъшній цензоръ мой таковъ, что г. Флесеть предъ нимъ великодушный и храбрый рыцарь и, благородства и смълости. Можете судить, что должно српъть. Москвитянинъ достается сокомъ. Убыткамъ и у нътъ".

Пользуясь пребываніемъ С. П. Шевырева въ Петербургѣ, одинъ поручилъ ему постараться сказать министру Нанаго Просвѣщенія о цензурѣ, которая "просто обезумѣла е пропусваетъ ничего", что "нужно ободреніе", и что 
тъ возможности издавать такъ Москвитянинъ, и что этотъ 
налъ стоялъ за святое дѣло еще тогда, какъ и прочая! 
олкуй, повторяю, побольше о цензурѣ и о Москвитянинъ. 
о его поддерживать де, какъ послѣднюю опору чистыхъ 
даній, и что безъ него будетъ плохо". Къ этому письму 
Шевыреву, Погодинъ прибавилъ и слѣдующее: "Пропутъ ты меня (въ Исторіи Московскаго Университета) 
тахъ въ шести. — Спасибо! А каково западники выдвитъ своихъ".

Въ другомъ письмъ своемъ къ Шевыреву, Погодинъ по-

вторяетъ свою просьбу: Передай министру исторію *Москв тянина* и его подвиговъ, его службы вѣрою и правдою, которую теперь онъ получаетъ такую награду, что хоть и ложить на себя руку! Цензоръ не пропускаетъ рѣшитель ничего. Статей десять забраковалъ, и вотъ уже 29 январ а книги ни одной не вышло... Я все сижу дома, и не чит даже газетъ. Воротился къ Исторіи 193).

На сколько было возможно, Шевыревъ исполнилъ возл женное на него порученіе, и, 1-го февраля 1855 года, п салъ А. С. Норову: "Предъ самымъ отъйздомъ моимъ в Петербурга, М. П. Погодинъ прислалъ мн корректуру дву статей, не пропускаемыхъ Московскою Цензурою, и собран стиховъ, выпущенныхъ ею изъ поэмы Данта, для предст вленія ихъ вашему высокопревосходительству съ покорні шею его просьбою къ вамъ, принять эти статьи подъ ва просвъщенное покровительство. Объ одной изъ этихъ стат я имъть честь вамъ докладывать, а другую не имъю в мени прочесть. Симъ исполняю поручение моего старинна друга, издателя того журнала, который въ теченіе многи лътъ поддерживалъ въ наукъ и словесности истинныя в чала Русскаго Просвъщенія. Принося вамъ чувство мо искренней душевной благодарности за ваше добро Русско Просвъщенію и всъмъ намъ, и за Русскую вашу хлъбъ-со и милостивой государынъ Варваръ Егоровнъ, съ этими ч ствами, молясь за преуспъяніе ваше ко всъмъ великимъ позамъ Отечества, неразлучнымъ съ его Просвещениемъ, ост вляю Петербургъ".

Конечно, всё эти жалобы Погодина были односторони и во многомъ, если не во всемъ, въ неуспъхъ Москвитина онъ былъ самъ виноватъ. Безпрестанно отрывансь о редакціи, онъ дъйствовалъ чрезъ свою Контору, котор всегда отличалась классическимъ безобразіемъ. Книжки жунала выходили крайне неисправно. Такъ, напримъръ, февраская книжка Москвитянина 1855 года вышла только апрълъ. Этотъ случай подалъ Редакціи Москвитянина

объясниться слёдующимъ вратвимъ, но выразительнымъ вомъ: "Москвитянинг запоздалъ. Нынёшняя внижка на была выйдти 1-го февраля. Происшествія, о воихъ овало говорить въ ней: Университетскій юбилей и проч. пились другими, и потому теперь должны быть оставлены, весовременности. Тавой же участи необходимо подвергя и слёдующія запоздалые нумера". По этому поводу въ нественных Записках было замёчено: "Принимая во аніе, что Москвитянинг, печатающій на своихъ страним Московскія извёстія, воторыя не отличаются особенно мательностью, пропускаетъ, не сказавъ ни слова, торжемосковскаго Университета, который сто лётъ украшаль выу и въ которомъ редакторъ Москвитянина былъ прогромъ, —мы находимъ вратвія, но выразительныя слова вціи не совсёмъ ясными " 194).

Въ это же время произошелъ какой-то скандалъ въ Кон-Москвитянина, о чемъ свидътельствуетъ сохранившійся Гогодинскомъ Архивъ слъдующій юмористическій докуь:

Прошеніе: Во время быша — 19 іюліа м'всяца. Зловоний и небогобоязненный врагь нашь и супостать, емь нарицаемый Василій, воторый пришедь и нападьомь Божій — (сир'вчь Контору Москвитянина) рывая левь искій вого поглотити! оть чего братія наша разшася ави овцы оть волка!

Первый, именемъ нарицаемый Павель, иже есть великій гворецъ, который прошедъ окномъ аки дверью!

Вторый, именемъ нарицаемый Өеодоръ, иже есть великій словецъ, который довольно знаетъ наизустъ церковныя н, а пачв Часословецъ.

Третій, нарицаемый Иліа, иже есть веливій храбротво, воторый видя таковое въ дому Божіемъ разореніе, воить въ себъ въ руки ночный мечь (сиръчь вочергу) и ша противъ сего вооружатся, аки Давидъ противъ Гов! но не могоша устояти, и скрышася въ пещеру—(сиръчь въ трубу), но оный окоянный и тамо менъ обреть начаща—мя терзати семо и овамо, аки Діоскоръ Варкару когда отъидъ онаго проклятаго ярость, подкинуща мя по седалище (сиръчь подъ лавку) отъидоща!

"О чемъ, вышеизложенныя имена, просять предать вино наго Суду Божію. Аминь".

## XLIV.

Не смотря на бъдственное положеніе Москвитянина, Погодинъ въ тому же, въ это время вошель въ непріяти отношенія съ своимъ соредавторомъ Сумароковымъ. Въ Диникъ Погодина, подъ 3 января 1855 года, мы находи слъдующую лаконическую, но ръзвую запись: "М....... пвсь Сумарокова. Вотъ п.... просто мочи нътъ". Тъмъ не мен Погодину тяжело было положить руку на свое дътище, менето посмитильно, и онъ всячески старался вдохнуть въ него вханіе жизни.

3-го января 1855 года, Погодинъ совываетъ совыть, которомъ присутствовали: Рамазановъ, Ровинскій и І новскій.

На этомъ совъть рышии: передать Москвимянии по завыдываніе Е. О. Корша, который въ это время жиль Петербургы и томился по Москвы. 11 января 1855 го онь писаль Погодину: "Если вы еще не перемынии мыск па счеть передачи мны Москвимянина, то я покорный прошу вась немедленно приступить къ дълу. Средства, б годаря Богу, отыскались, и все зависить теперь оть стем вашего довырія и добраго расположенія ко мны. На дня возвращается въ Москву Николай Филипповичь Павловы; сообщить вамъ ныкоторыя дальныйшія подробности; а я межтымь нетерпыливо буду ожидать рышительнаго оть вась выта, —рышительнаго и для будущей моей судьбы".

Съ своей стороны и Н. Ф. Павловъ сообщилъ Погоди "Вы писали Коршу, а я говорилъ вамъ, что уполномоче его ръшительно овончить съ вами начатое дъло. -- Скаже, пожалуста, последнее слово. Онъ, полагая после о съ нимъ разговора, что препятствій не будеть, сдёразныя распоряженія и распоряженія очень важныя для По этому оставлять дёло подъ сомнёніемъ нельзя ему —Онъ на ваши предложенія согласень съ тёмь только, журналъ принадлежалъ ему не менве десяти лътъ. На и мић ничего не возразили и, вћроятно, изъ этого справаго требованія не сдівлаете затрудненій. Ни на какія измъненія въ условіяхъ Коршъ согласиться не мо-Что касается до имени, то по собраннымъ справкамъ етербургъ, тутъ препятствія быть не можеть. Онъ издаозвийет ин стен смен ви и времения отвинать общинать шка. Что вы мив говорили лично о Московскихъ гаь, это одна изъ бабынхъ сплетень, которыми здёсь заотся отъ нечего дълать. Все было совствит не такъ, дошло до васъ. Пожалуста, дайте же мив рвшительный ь" <sup>195</sup>).

гому д'влу, да и вообще переселенію Е. О. Корша въ ву, не сочувствоваль близкій другь его Т. Н. Грановскій. юбишь Москву", —писаль онь ему, — "по воспоминаніямь ь, счастливо въ ней прожитыхъ... Тогда мы были мои свольвихъ нътъ болъе между нами! Сколько жизни, с сердца было въ нашихъ сходвахъ, а теперь? Свазать бъ правду? Я люблю попрежнему Кетчера, но говосъ нимъ мий едвали приходится разъ или два въ годъ. чемъ. Онъ застыль на извъстныхъ понятіяхъ и во мъ пошель назадъ. Изъ всёхъ лично близкихъ, съ однимъ вымъ есть у меня обмёнъ мыслей. Съ другими пьемъ ње ничего. А пить безъ жажды и безъ веселья на -скучно. Ты жалуешься на недостатокъ умственной въ Петербургъ. А развъ она есть здъсь? Тебъ это ътно. Ты пріъзжаешь сюда на короткое время и нешь высказать и выслушать всего, что было съ тобою нами въ промежутки свиданій. Попробуй, поживи здёсь.

Я счастливъе другихъ—у меня Университетъ. Но и прито мнъ бываетъ нестерпимо скучно и, кажется, съ радост уъхалъ бы куда-нибудь на югъ или даже къ вамъ, на веръ. Плановъ у насъ и затъй всякаго рода много, но это оканчивается болтовнею и 196).

Когда съ Коршемъ дело не уладилось, Погодинъ св обратился въ членамъ Молодой Редакціи, и въ лиці А. Григорьева вступилъ съ ними въ переговоры. Подъ 18 и января 1855 года, въ Днееникъ Погодина мы находимъ с. дующія записи: "По утру Григорьевь о Москвитянинь. І кричаль двёсти рублей. Пріятное письмо отъ Григорьева участін въ Москвитянинь. Кажется, слаживается діло". этомъ пріятном письмі читаемъ: "Васъ, безъ сомнівнія, у вить это посланіе послів моего долгаго бездійствія и м чанія-но какъ бы оно васъ ни удивило - а общее д (хоть мы всв и довольно ленивые его работники) выше вашихъ и моихъ личныхъ интересовъ, да и бездействіе в опротивело. Вы глубово и вроме того — совершенно без лезно оскорбили меня очной ставкой съ отцемъ-да и я бы неправъ, впутывая васъ въ хламъ монхъ денежныхъ без рядвовъ. Забудемте оба эту весьма непріятную сцену-п демте говорить о дёлё".

Сделавъ это предисловіе, Григорьевъ ставить вопрост существованіи Москвитянина, что называется, ребромъ. Д журналь", — пишетъ онъ, — "или долженъ пасть — или сур ствовать съ нами, каковы мы ни на есть, — это фактъ. Фак же (для меня по крайней мёрё) — и то, что всякая попи съ нашей стороны присоединиться къ другому направленію окажется невозможностью. Мы слишкомъ чисты, чтобы дел какія бы то ни было уступки. Вотъ два — несомнини факта, на основаніи которыхъ и должно бы действом Должно бы...... Но прежде всего, когда я говорю: наши... кого я разумёю? Прежде всёхъ, конечно, Островска потомъ себя, потомъ Н. Шаповалова, потомъ Стаховича, на, Эдельсона и навонецъ Писемскаго. Садовскій, какъ изв'єстно, ничего не пишетъ.

Изъ этого маленькаго: мы, — трое художниковъ, т.-е. людей, очительно только къ художеству преднавначенныхъ, да и нихъ совсёмъ крыпокъ только одинъ, Александръ Никочъ Островскій, дёйствительно — центръ, сердце, родникъ этого: мы.

Изъ остальныхъ: Эдельсона, я, какъ вамъ и ему извъстно, блю до смерти, но, какъ тоже ему извъстно — ругаю янно за робость, уступчивость, излишнюю литературную атность, вообще за отсутствіе кръпкой, фанатической въ правду того, что мы несемъ или должны нести въ ратуру—и вслъдствіе этого, за неспособность принимать у со всъми ен послъдствіями и вести самое дъло съ рою и неумолимою послъдовательностью.

Стаховичь соединяеть въ себѣ это условіе, но, къ сожао, онъ тоже больше художникъ, чѣмъ мыслитель. Б. Алма-— моложе и потому энергичнѣе всѣхъ насъ, — но онъ то отшатнулся отъ центра...

И вотъ почему—я два раза бъсился недавно, какъ тысяча ныхъ собакъ вмъстъ: одинъ разъ, когда читалъ журналы ябрь, съ гнусной, подлой, оскорбившей меня и за васъ молодое поколъніе статьей Тихонравова,—съ подлъйшей ей Дудышкина о Гоголъ, — съ двумя пошлъйшими и ыднъйшими статьями въ Запискахъ и Современникъ о Берга. Злоба кипъла во мнъ такъ, что я плакалъ, что нобо ръдко бываетъ: я плакалъ о нашемъ малодушіи, побіи однихъ, робости и шаткости другихъ;—о вашемъ одушіи къ дълу, о вашей, простите меня, безтактности,—разъ простите — пылкой и недостойной вашей высокой оды обидчивости, о вашемъ эгоизмъ... Другой разъ, выходя перваго представленія новой драмы Островскаго, когда нъвые изъ нашихъ сробюли передъ новостью дъла, я говочто не было еще въ Русской Литературъ дъла чище,

святъе, честиъе нашего — и опять плакалъ горько по тъ же самымъ причинамъ!

"Вотъ вамъ вмъсто вступленія. Да будеть Богь суді между мною и вами, если въ этихъ озлобленныхъ и гру ныхъ стровахъ вы увидите подходъ или что-нибудь подоби Есть во мнъ, погрязшемъ въ тину житейской мелочи, свят нетронутыя струны; есть во мнъ въра, которая нич не побоится.

"Во имя этой-то стороны, я разомъ почеркиваю скверныя, непріятныя сцены, бывшія между нами; становлявь то отношеніе, которое было между нами въ первый г моего участія, и им'єю честь предложить вамъ сл'єдующ

- "1) По прежней плать, т.-е. по пятнадцати рублей се бромъ листь, я обязуюсь доставлять вамъ въ мъсяцъ име не менъе четырехъ листовъ: а) журналистики, б) стате пъсняхъ, самородвахъ, направленіяхъ и т. п., в) постоям театральной хроники. Но изъ журналовъ мнъ должны и надлежать оба главныхъ, по причинамъ, выше объясненны Плата же сія употребляется на оплату моихъ долговъ, торымъ подробный и точный реестръ я вамъ доставлю, е вы примите мои условія.
- "2) Ни одна чужсая вритическая статья, касающаяся и изведеній литературныхъ, сомнівній по Русскому быту и Р ской Исторіи не должна проходить безъ відома вашего моего; ни одна повість безъ відома Островскаго и моего ни одна переводная статья по части humaniora безъ від моего и Шаповалова. За просмотръ всего по этимъ частя аккуратный и внимательный, за наблюденіе, что бы статьяхъ гг. Любецкихъ, Пановскихъ и иныхъ не проска вали противународныя и противучеловіческія безобразія, п водящія насъ часто въ краску передъ посторонними пежемісячно должны быть выдаваемы пятнадцать рублей се бромъ, ибо перечесть и пересмотріть всякую дребедень стоить платы за написаніе одного печатнаго листа (NB и жить мні тоже нужно чімъ-нибудь).

3) Вы обязаны, тотчасъ же по принятіи сихъ условій, сить мить у Верстовскаго свободный входъ въ театръ.— могу жить безъ театра да и притомъ театръ въ наше становится самою серьезною стороною Литературы. Най же разъ—я напишу большую вступительную статью. 4) О выдачахъ денегъ впередъ, разговоровъ съ моей ны быть недолжно. Малюйшее нарушеніе условій подеть меня невыдачть, впредъ до исправленія. Реестръ въ вы получите съ означеніемъ сроковъ платежей и сочите сами, какъ и что.

5) Сумарововъ ли, другой ли вто — будетъ у васъ factotum: въ наши отдълы, т.-е. въ стихи, словесность. вритичетатьи, оригинальныя и переводныя по литературъ, исторіи де, эстетивъ, — статьи о Русскомъ бытъ и вообще о 
инскомъ — онъ да не вмѣшивается никоимъ образомъ: 
в—имъемъ право похерить въ иностранныхъ извъстіяхъ 
смъси то, что несогласно съ нашимъ, т.-е. и съ вашимъ. 
6) Однимъ словомъ, я желаю быть, тавъ сказать, вицеторомъ во всемъ томъ, что я могу дълать, во всемъ,

тносится въ духу и направленію журнала. Естественно, татьи С. Т. Авсакова, А. С. Хомявова, С. П. Шевы-

М. А. Дмитріева и нѣкоторыхъ другихъ моей цензурѣ одвергаются. Но—никакой пользы не будеть и дѣла не еть, если вы не рѣшитесь смѣло выбрать диктатора—еня, такъ другого,—а кромѣ меня—нѐкого, по причивыше объясненнымъ... Вы знаете, что когда я захочу, гу работать: а я теперь — хочу и пламенно хочу, ибо гѣло время, истощилась мѣра терпѣнія и вся кровь во кипить при мысли, что нѣкоторые господа торжественно объявляють о распаденіи нашего кружка и нашего

Ръшитесь же разъ, такъ же смъло, какъ я ръшился сать къ вамъ это письмо, принять безъ исключенія всъ кажется ужъ очень умъренныя, условія. Авось!

авленія.

Еще одно: чтобы дело шло успешно-возстановите, хоть

сдълавши маленькое насиліе надъ собою—теплоту прежни наших отношеній между вами и по крайней мъръ — мно Евгеніемъ Эдельсономъ и Александромъ Николаевиче Островскимъ.

"Послѣднее:—но—онять съ вами теперь я боюсь говори вамъ можетъ придти въ голову мысль, обидная для человъ воторый мнѣ дорогъ—для Александра Николаевича, что я его органъ... Новая драма должна быть напечатана въ М сквитянинъ.

"Жду вашего отвъта—и явлюсь къ вамъ, когда вы в значите. Всего бы лучше—завтра, т.-е. въ субботу вечером

## XLV.

Между темъ, А. Н. Островскій написаль новую дра подъ заглавіемъ: Не така живи, кака хочется, и Г горьевъ, кавъ мы уже видели, настанваль, чтобы она бы напечатана въ Москвитянинъ. "Письмо, полученное мв вашего превосходительства", — писалъ Г вчера отъ горьевъ въ Погодину, - "отчасти обрадовало меня перв свею страницею, отчасти - повергло въ сомнине втор Сдёлайте милость, уведомьте меня завтра же, коть вечеру, о вашемъ окончательномъ ръшении: 1) о суп 2) о напечатаніи Не т ствованіи журнала вообще; живи, какт хочется; 3) о приняти вами условій. Въ доп неніе, им'єю честь присовокупить, что Григоровичь и Тур невъ сильно хлопочуть о томъ, чтобы Островскій согласи отдать пьесу Краевскому: стало быть, решение ваше долг быть положительное. Намъ сильно повредить, если Остр свій не только отдасть Краевскому, чего онъ по чист своей и не сделаеть вероятно, - но даже если напечата отдёльно... Бога ради, сообразите это дёло: довольно уж того, что Бидность не пороко вышла отдельно, - довол того, что мы, важется, потеряли окончательно Писемскаго что Потвхина туда переманивають. Кто-жъ у насъ ос ? Н. Н. Воронцовъ—да авторъ Мечтателя... Помилойте".

томъ же письмѣ Григорьевъ обращается въ предловиъ Погодину условіямъ и пишеть: "Притомъ, вы, тся, не совсѣмъ меня поняли... Я прямо и положительно у у васъ хоть на годъ—диктаторства, не по самолювотораго, какъ вы знаете, у меня меньше, чѣмъ у мноа по твердому сознанію, что я—одинъ—фанатически въ наше дѣло. Значить, тотчасъ по принятіи и утвери условій, вы должны объявить ииркулярно, что сдали всѣ распоряженія (кромѣ, разумѣется, денежныхъ) по Словесности и Критики—стало быть, отъ моего усмоя зависить порученіе тому или другому, того-то и того-то. этаго, повторяю, толку не будетъ. Прибавьте, пожалуй, пркулярѣ—въ видъ опыта—да и пусть это въ самомъ будетъ опытомъ на четыре мѣсяца".

ригорьевъ продолжалъ все настаивать, чтобы драма вскаго была напечатана въ Москвитянинъ. "Я все съ же-писаль онь, --, 1) драма Островского должна пояя въ Москвитянинъ. Условія его вамъ изв'єстны: триста ромъ и шестьсоть эвземпляровъ: деньги — сполна и въ разъ. Неужели вы сомильсаетсь, что Краевскій дасть у серебромъ, даже больше? Вы я думаю слышали, что платиль Писемскому за страшную дрянь, за Ветерана ранца? 2) Еще болве настоятельно чвиъ прежде я у себъ *временнато* вице-редавторства, съ циркулярнымъ номъ объявленіемъ. Земля велика и обильна, а наряду й нют. 3) До циркуляра — и главное, до окончанія о драмъ-я не могу ни за что приняться. Съ минуты вія — примусь положительно — не съ неистовымъ рве-, которое скоропреходяще--а основательно и постепенно. гой минуты начнется моя отвётственность передъ вами и ъ друзьями моими. До этой минуты—я сижу, буквально туровъ сложивши ноги и занимаюсь преимущественно кой. 4) Боглевскій и Стаховичъ сыскали отличную и дешевую литографію для иллюстрацій Ночнаго, Не такт живи, к хочется и другихъ наших вещей. Замвните этими веща да арранжировками Русскихъ песенъ Дюбюка, - дорогія между тъмъ - недостойныя Москвитьянина модныя картинки, уничтоженіемъ которыхъ, сколько я знаю, вы всёмъ угоди притомъ Аксаковымъ, Хомякову, Шевыреву, Кирвевскимъ другимъ вашимъ друзьямъ, старшинство и авторитетъ ко рыхъ мы всв признаемъ съ почтеніемъ и любовію. Бога ради, достопочтеннъйшій Михаиль Петровичь, кончайте. не могу же держать Островскаго за полы-да и слишко люблю его, чтобы не входить въ его интересы. Взносъ п центовъ за души и т. п. отлагательствъ не терпить-и я въ силахъ буду обвинять его, если онъ преклонить ухо прельщеніямъ, тъмъ болье, что идеи, подъ вліяніемъ во рыхъ издана его драма, останутся святы и чисты и въ За сках и въ Современникъ. Намъ, а не ему будетъ стыд Вы сами все это очень хорошо понимаете " 197).

Григорьеву удалось-таки склонить Погодина къ пріоб тенію для напечатанія въ *Москвитянинь* новой драмы Остр скаго. Въ *Дневникъ* Погодина 1856 года, объ этомъ мы ходимъ слёдующія записи:

Подъ 9 февраля: "Съ Григорьевымъ о журналъ. Сда купить Островскаго".

— 28 — : "Вечеромъ читалъ Островскій свою комел По утру съ Григорьевымъ о покупкъ. Купилъ".

Наконецъ драма Островскаго *Не такъ живи*, *какъ жоче* украсила страницы *Москвитянина* <sup>168</sup>).

А. А. Григорьевъ быль правъ. Изъ *Москвитянина* да уже стали и продолжалн уходить, одинъ за другимъ, на лучшіе писатели.

"А записки Жихарева", —писаль Погодину (8 іюля 18 года) М. А. Дмитріевъ, — "перешли изъ Москвитянина Отечественныя Записки. Очень жаль! Это вещь капиталь для журнала, живая, интересная и прекраснаго слога! Зачвы не удержали за собою"?

6 овтября 1855 года, А. О. Писемскій писаль Погодину: иняюсь, что такъ долго не отвъчалъ на ващи письма: на быль занять разнаго рода хлопотами, а туть забо-, да такъ, что и до сихъ поръ не могу хорошенько поиться. Милой Петербургскій климать добьеть, кажется, чательно небольшой запась моего здоровья. Ипохондрика имъль успъхъ, но не въ массъ публиви. Впрочемъ, тавъ лжно быть въ толив, воспитанной, съ одной стороны, на ъянской оперв и Французскомъ театрв, а съ другой—на дъланныхъ водевиляхъ и драмъ Кукольнива. Выполнена прилично, но и только! Не говорю о моемъ Ипохондрика, оторомъ, при некоторыхъ достоинствахъ и куча недоковъ; но вотъ что грустно, что, хотя по преимуществу дъ всвии родами Литература наша представляетъ истиностойные образцы высокой комедін, а между твиж всв принимаются болбе съ уваженіемъ, чемъ съ любовью, насъ театръ еще не школа, а забава. Смъются и фразъ, иненной глупаго юмора, воторую пережиль и произнесь ръ всей своей душей, смѣются тымъ же смыхомъ и по йшему эвивоку, который, говоря, актеръ дёдаль гримасу, панцъ. Явленіе грубъйшаго исполненія публикъ поставь здёсь одинъ изъ любимцевъ ея Самойловъ, который еть только вожей и мышцами, оть котораго я еще не аль ни одного слова безъ нервнаго раздраженія, потому въ каждомъ словъ его слышится фальшъ, дерзость и хоый крикъ, а между твиъ, его ставять выше Мартыновара, котораго портили двадцать леть и дирекція, и авторы, блика и который все-таки остался задушевнейшимъ акте-. Написалъ я статью о Гоголь, если полюбопытствуете, рочтите, она, помъщена въ сентябрской внижвъ Отечествен-Записокъ. Сказалъ, по врайнему своему убъжденію, о емъ великомъ мастеръ правду; многіе на меня, знаю, тевозстануть, но върю въ одно, что съ теченіемъ времени да останется за мной... У васъ возниваетъ въ Москвъ журнала — одинъ Западной, другой — Славянской, — дай

Богъ, обоимъ имъ успъха. Нъвоторые Петербургскіе журнал какъ напримъръ, *Библіотеку для итенія* и *Пантеон*ъ, сл дуетъ похоронить. Надобно знать, какую мерзость человъ ства составляютъ сотрудники въ этихъ журналахъ <sup>и 199</sup>).

Въ то же время произведение свое *Виновата ли о* Писемский напечаталь въ *Современникъ* 1855 года <sup>200</sup>).

"Наконецъ, я кончилъ драму, —писалъ Погодину (23 як ря 1855 г.) А. А. Потёхинъ, — сюжеть которой разсказыв вамъ, бывши въ Москвъ. Признаюсь, это произведение стоило в большого труда, потому-что ходъ его не завязанъ на интри которая, служа, такъ сказать, центромъ всёхъ событій, весі облегчаетъ расположение и группировку ихъ, которая, пр ставляеть автору самыя сильныя, могущественныя и въ то время нёжныя движенія души, самыя граціозныя или вост женныя отношенія его героевъ, даетъ автору болве свобо и силы въ его поэтическомъ настроеніи. Въ настоящей дря я должень быль имъть дъло съ самыми грубыми элемента души (человъка): я долженъ былъ прослъдить паденіе че въка, вследствие самой жестокой и ни въ какомъ отноше не привлевательной страсти ворыстолюбія, и чтобы не путать мысль произведенія, я должень быль ограничит этими элементами и заботиться объ ихъ смягченіи и обла роженіи, заботиться тэмъ болье, что действительность въ сферф, изъ которой взята драма, при подобныхъ отношенія не представляеть ничего граціознаго и весьма мало утви тельнаго. Не знаю, въ какой мара посладнее произведе мое удачно, но знаю, что на него положено много труда моей стороны. В вроятно, братъ Ниволай доставилъ уже в эту драму, объяснивъ причины, по воторымъ я послалъ на его имя и передаль желанія мои относительно напечата въ Москвитянина и-вознагражденія. Я прошу у васъ за печатаніе въ Москвитянинь этой четырехъ-автной дра только двъсти пятьдесять руб. сер., но съ присоединение другой прсьбы: чтобы эти деньги вы потрудились присл мив поскорбе, потому-что и очень нуждаюсь и чтобы дра напечатана не позже первой мартовской внижки Мовянина. Я увъренъ, Михаилъ Петровичъ, что вы не отге мнъ въ исполненіи этой просьбы и въ согласіи на желанія, которыя, какъ видите, очень ограничены. Если дасть здоровья и силь, то я могу вась увфрить, что іе мое въ Москвитянинь настоящаго года не ограниэтою драмою. Вы видёли сколько написано у меня ва, въ нъсколько мъсяцевъ, съ Божіею помощію, я его — и вотъ *Москвитянин*з отъ меня будеть иметь еще въ тридцать печатныхъ, если не болъе. Прибавлю безъ квальства, но съ полнымъ убъжденіемъ, что если Богь кеть мив кончить этотъ романь такъ, какъ я его нато онь займеть одно изъ лучшихъ мёсть въ числё ь произведеній. Кром'в этого романа въ голов'в моей тся планъ еще новаго произведенія, воторое я можеть напишу одновременно съ романомъ. Но грустно прися, что не смотря на всю мою любовь въ труду, на всѣ усилія, на всѣ мои труды, я постоянно нуждаюсь въ твахъ существованія и какъ нуждаюсь — если бы вы ... Будь я холостой человъвъ, вы нивогда не услышали ть меня этого признанія, я быль бы совершенно доволень , что могу существовать изо-дня-въ день — и не умирать раоду: больше для меня ничего бы не было нужно... Но я вкъ семейный. Никогда не позволю себъ не только ть, но даже подумать, что я недоволень вами, какъ ть редакторомъ, что вы мнв не платите или платите за мои труды; напротивъ, я полонъ въ вамъ глубовою дарностью: вы дёлали для меня много, очень много... и постоянно нуждаюсь въ деньгахъ, постоянно бъденъ денъ стеснительно. Думаю: вто-же виновать въ этомъ вждаюсь, что есть одна причина моего безденежья—это кодимость частыхъ повздовъ въ столицы, воторыя соенно поглощають всв мои доходы. Мив необходимо жить толицъ и я умоляю васъ, Михаилъ Петровичъ, если ю, достаньте мив место въ Москве или Петербурге, но

только такое мъсто, которое бы давало мив возможность зав маться Литературой. Мнв объщано было путеществие по Россия это не сбылось, надёюсь, что въ мёсть мнь не откажу если вы замолвите словечко. Какъ ни тяжела для меня чино ническая деятельность, какъ ни мало я способенъ къ н но я желаю служить, готовъ трудиться, даже съ пожерт ваніемъ здоровья, лишь бы на совъсти моей не лежало упре въ неисполненіи обязанностей гражданина и семьянина. І ликій князь и великій по душь человыкь Константинь В колаевичь выразиль желаніе, вавь мив лично, такъ и письмъ къ вамъ, чтобы отъ времени-до-времени я писа драмы; и, если сказать правду, одно изъ сильныхъ по жденій въ сочиненію последней драмы было желаніе векаго князя. Я вообще не умъю цънить своихъ произведен но если вы найдете въ последнемъ изъ нихъ какія-ниб достоинства, то я желаль бы посвятить его великому вня Ради Бога, Михаилъ Петровичъ, доставьте мит это счаст чтобы хотя одно изъ моихъ произведеній было украпи драгоціньмъ для моего сердца именемъ; но, повторяю: толь въ такомъ случав, если драма заслуживаетъ этого счасти этой чести. Великій князь быль очень, очень милостива снисходителенъ во мнв при чтеніи Суда людскаго и я им слабую надежду, что онъ не откажеть мив въ позволе поднести свою новую драму. Вамъ, Миханлъ Петровичъ, г вашихъ отношеніяхъ легко сдёлать для меня это доброе дв но если вы откажетесь, то научите меня, не могу ли я ся непосредственно просить великаго князя о позволения святить ему свой трудъ. Буду съ нетеривніемъ ожид на это вашего отвъта и, если посвящение это потребу удаленія срова напечатанія драмы въ Москвитянинь, а отдаю это обстоятельство въ такомъ случав соверше на вашу волю: лишь бы только увидеть эту драму съ и немъ великаго князя — въ теченіе текущаго года и им возможность поставить ее на сцену въ следующій зимній зонъ. Если же возможности въ посвящению никакой не буде отрудитесь напечатать драму, какъ просиль выше, не е марта мъсяца".

Io не радостный отвёть получиль Потёхинь оть Пого-— "Ваше послъднее письмо, — писалъ онъ, --огорчило меня кой мере, какъ вы, вероятно, не предполагаете. Ваши : "Вамъ дали бы въ Петербургъ больше за драму: заже вы не печатали ее тамъ" — эти слова, какъ говоя, вольнули меня прямо въ сердце. Думайте обо мив, анлъ Петровичъ, какъ вамъ угодно, но по совъсти вамъ у, вотъ кавія причины заставляли меня быть исключинымъ сотруднивомъ Москвитянина: сначада уважение въ авленію журнала, а потомъ моя безпредёльная благоость и преданность въ вамъ лично. Если денежные рази входили въ мои отношения съ вашимъ журналомъ, то ственно потому, что я человъкъ бъдный и литературные ы доставляли миж средства существованія. Джиствительно, вскій и Панаевъ приглашали меня въ свои журналы, но твль принадлежать только Москвитянину или лучше ть: вамъ. У меня еще сердце молодое и привязчивое: тно, что обязанный вамъ, я привязался въ вамъ съ юноой горячностью и неужели не извинительно, что часто, не угнетаемый нуждою, я откровенно и иногда съ горечью навался вамъ въ ней. Мит горько, мит обидно, что чело-, который сдёлаль миё столько добра, понимаеть меня авъ, вавъ я есть. Я увъренъ, Михаилъ Петровичъ, вы ли бы и одънили бы меня, еслибъ судьба судила мнъ рянно быть возлів васъ. Очень хорошо помню ваши слова жды мнв сказанныя: Молодые люди настоящаго времени пристрастны къ себъ; а между тъмъ, самая желанная одътель въ молодомъ человъкъ — это способность сознася въ своих ошибках. Помню я эти слова-и готовый наться и раскаяться во всякомъ дурномъ поступкъ, я но оставляю за собою одно достоинство, что никогда не ваю добра, которое мив двлають, никогда не бываль въкомъ неблагодарнымъ" <sup>201</sup>).

Но вавъ бы то нибыло, драма А. А. Потвхина: Чуж добро вз прокз не пойдеть, была напечатана въ Отечестве ныхъ Запискахъ 1855 года; а романъ его Крушинскій—Библіотекъ для Чтенія 1856 года 202).

#### XLVI.

Такимъ образомъ, въ 1855 году, *Москвитиянину* остали върны только А. Н. Островскій и А. А. Григорьевъ.

Въ это время Григорьевъ напечаталъ въ Москвитяни цёлый рядъ статей. Онъ обозревалъ журналы, писалъ о Рускихъ песняхъ, объ отношении современной критики къ кусству, о наличныхъ литературныхъ деятеляхъ и проч.

Кром'в того, Григорьевъ началъ нечатать въ Москвит нинъ свою обширную статью о комедіях А. Н. Островски и обз их значеніи въ литературь и на сценъ.

Статья встрётила цензурное затрудненіе. Такъ, наприбръ, сдёланная Григорьевымъ выписка изъ Посошкова, которой доказывается "неправый судь" въ Россіи и горится даже "о запустёніи во многихъ мёстахъ земли с неправды весьма застарёли". Эта выписка затруднила м ковскаго цензора, и онъ писалъ: "Хотя Посошковъ и совменникъ императора Петра І-го, но не подастъ ли это повить неправильнымъ толкамъ, тёмъ боле, что авторъ статоворитъ, что Посошковымъ начинается цёлый рядъ возпшенныхъ, рёзкихъ отрицаній (относительно правосудія), мёченныхъ именами извёстныхъ нашихъ писателей".

Далье, Григорьевъ говоритъ: "о въръ въ правду, жгуч сухой и тревожной, которая могла бы изсущить сердце, е бы, въ томъ же народъ, не умърялась высшею върою". Выраженія также смутили цензора. "Не могутъ ли", — пистонъ, — "усиливать поводъ къ ложнымъ толкамъ о неправнегодованіе на которую, по словамъ автора, отмъчено и немъ Гоголя, слъдовательно можетъ продолжаться и нынъ".

Певніе Григорьева о ложномъ направленіи юридическихъ въ Европъ, также соблазнило цензора. Григорьевъ съ: "Подъ вліяніемъ Римскаго права, по этимъ начараздѣлили или, лучше, разрубили юридическія отношена двъ сферы: отношеній уголовныхъ и отношеній гражнихъ... узаконивая, такимъ образомъ, недовѣріе частнаго вола въ обществу и давая мъсто обществу только какъ у въ отношеніи въ частному лицу". Это туманное мужіе возбудило въ цензорѣ опасеніе, чтобы оно не поповодъ молодымъ людямъ "къ неправильному толкори о Россійскомъ законодательствъ; а Римское право одается въ нашихъ университетахъ".

атруднила цензора также и другая выписка изъ Посошсдѣланная Григорьевымъ, представляющая проектъ шкова, "составить судебную внигу посредствомъ людей анныхъ изъ всѣхъ сословій... Написавъ тыи новосочиме пункты всѣмъ народомъ освидѣтельствовать самымъ нымъ голосомъ".

о предположенію цензора, подобная выписка можеть поповодъ "молодымъ людямъ въ ложнымъ толкамъ о назаконодательствъ".

о определению Московскаго Цензурнаго Комитета, развшаго изложенныя затруднения цензора, статья Грива о комедияхъ Островскаго и ихъ значени въ литераи на сценф, въ корректурф была отправлена въ Главное вление Цензуры.

Іо прочтеніи этой статьи, членъ Главнаго Управленія В. Дубельть на самой стать карандашомь зам'ьтиль ующее: "Сочинитель сказаль неправду, это не разборь цій Островскаго, а это комедія г. Григорьева".

Разсмотръніе статьи Григорьева было поручено чиновособыхъ порученій при министръ Народнаго Просвън Волкову, который въ своемъ рапортъ (30 іюня 1855 г.), у прочимъ, писалъ: "Статья г. Григорьева, хотя и предченная для литературнаго журнала, по своему неудобо-

понятному изложенію, переполненному выписками изъ I сошкова, кром'в наборщика и корректора, едва ли найде себ'в другихъ читателей", и что Григорьеву "нечего богдълать, какъ писать подобныя умоврительныя статьи, а I дакціи журнала Москвитянинг необходимо нужно за не статкомъ дёльныхъ и умныхъ статей, наполнять чёмъ ниб страницы своего журнала"; а потому, по мнівнію Волко "литература наша нисколько не потеряють, а также нич не потеряють и читатели Москвитянина, если статьи Г горьева вовсе не появятся въ печати".

Такимъ образомъ, 16 іюля 1855 года, состоялся п говоръ Главнаго Управленія Цензуры, въ силу котораго ста Григорьева признана "неодобрительною по правиламъ Ц зуры, почему и опредълено: не дозволять оную къ напе танію".

Кром'в цензоровъ, къ литературной деятельности А. Григорьева весьма несочувственно относилась и графі Е. П. Ростопчина. "Жаль, что я васъ давно не видала" писала она Погодину, --- "мит бы очень и очень нужно б васъ пожурить (извините мою отвровенность, следствіе д ней привычки); чортъ знаетъ, что ваши дикіе бегемоты дають изъ Москвитянина, васъ бранять за него, а позволяете имъ ронять журналъ: что за безпрестанныя, тошноты пошлыя хваленья и куренья своими, что ва правленье мелочной сотоварищности, настоящая пародія Ск бовой Camaraderie, и кого интересуеть личное (не знаю, лучше ли туть свазать: безличное, ибо дело идеть о нул мивніе г-на Григорьева о другв его, Островскомъ? И в устоитъ слава бъднаго Островскаго противъ такихъ неумі ныхъ всесожженій, похожихъ на булыжнивъ Крыловсь медвъдя?.. Потъхинъ и его грязь ужъ и такъ много нав дили Москвитянину: вритиви его уходять. Да помилуйте, у насъ человъкъ съ въсомъ, ученая знаменитость, прили ли чтобъ подъ вашею фирмою издавались такія глупо произведенья пьяной и шальной бездарности?.. Прогоните олочь писавъ и марателей бумаги, довърьте вритиву ибудь по-дъльнъе, коть бы Алмазову, который ненно умиње, образованиње и приличиње; да главное, статьи и библіографіи были вороче, серьевнъе, безрастите, согласны съ изящнымъ ввусомъ и общимъ ческимъ смысломъ, не то, право, нътъ средства даже упаться за единственный Московскій, и отвсюда уваій журналь; книжка оть книжки ваши сотрудники ть себя безтолвовъе, безграмотнъе и безцеремоннъе. Я что вамъ недосугъ, что вы почти не читаете вашего ла; этимъ пользуются, чтобъ помёщать въ него всякую -а передъ свътомъ и публикою отвъчаетъ ваше имя... жаль бізднаго Шевырева; я съ участьемъ о немъ справежедневно, и отъ души желаю ему выздоровленья". о, бъдный Григорьевъ былъ постоянно подъ гнетомъ ой нужды. Въ то время, когда онъ писалъ Погодину вленныя письма объ обновленіи Москвитянина, въ то мое время онъ писаль ему угнетенныя, просительныя а о доставленіи ему м'іста учителя и при этомъ сообо себъ весьма любопытныя автобіографическія подробно-Вотъ еще дело вакого рода", - пишетъ онъ Погодину, о до меня васающееся. Но напередъ, -- хотите ли вы что ь для меня сдёлать, а сдёлать вы можете, если только те. Во всявомъ случат, я уже тавъ обтеритлся, такъ къ ко всявимъ нуждамъ, что новая неудача меня и тревожить. Мив нужно еще учительское место, кроме й Гимназіи; нужно для того, чтобы работать свободитобы не впадать въ уныніе и апатію отъ б'ёдствованій остатковъ. Чёмъ больше судьба гнететь меня, тёмъ е я морально падаю. Чтожъ мий дёлать съ собою? Въ натуръ страшно перемъшаны безхаравтерность съ упорь и энергіею Нужно было много любви въ мысли, вывести меня изъ унынія и апатіи. Дело вотъ какого Въ 4-й Гимназіи умеръ третьяго дня учитель Исторіи виниковъ. Нельзя ли мив выхлопотать его уроки, сов-

мъстные съ уровами моими въ Первой Гимназіи. Не ск отъ васъ трудностей этого дела. У Назимова много ка датовъ съ протевдіями, весьма у него сильными. Особен учительскою славою я не пользуюсь --- да и трудно было мив получить эту славу, преподавая предметь для меня что не отвратительный; и то я стараюсь дёлать хоть нибудь и знакомлю учениковъ (вопреки программъ) бол съ юридическою-историческою древностью. Мийніе обо Назимова, сволько я знаю, никакимъ образомъ не дур но и не особенно хорошее. Начальство мое можеть по лить меня только за аккуратность уроковъ, за безпрекос ное исполнение всявихъ обязанностей по долгу очеред члена; а похулить развъ только: а) за частое (NB постоян забираніе впередъ жалованья, b) за небрежность костю непобъдимую любовь въ длиннымъ волосамъ; больше в · что. На Назимова вы можете подъйствовать мыслію, надобно меня устроить, какъ человъка нуждающагося в тератора довольно полезнаго, что вром' того, я буду (год безъ ложной гордости) однимъ изъ лучшихъ преподават Исторіи, особенно Русской, по любви моей въ ділу, по собности къ одушевленію въ передачь фактовъ и по несомнънной опытности въ дълъ преподаванія. Онъ ч въкъ очень добрый, какъ вы знаете. Возьмитесь, Христа р спасти меня отъ такого душевнаго ада, который вамъ н вообразимъ. Я, какъ Любимъ Торцовъ, прошу въдь чест куска хлеба. Вспомните, что самая деятельная полоса жизни быль 1851 годь Москвитянина, а тогда были у три мъста и урови до 8 часовъ вечера! Не времени-а т душевной опоры не доставало мнв въ последніе года запутался морально и запутался денежно. Не гово мнь о воздержаніяхь и проч. Назябся ужь я, наголог уже я морально, хуже чемъ Любимъ Торцовъ физиче Благодарю Бога еще что Онъ не далъ мив пасть сов въ этомъ литеорскомъ званіи, что во мні упільли, по рому, стремленія въ лучшему и высшему, которымъ хот я служиль усердно, но всегда служиль еврно и о. Пишу вамъ это все не въ видъ намека на денежспомоществованіе-да и вообще возьмите назадъ ваши окія слова о какой то тавтикі и т. н. Когда я говосъ вами или писалъ въ вамъ отъ души, то потому, не смотря на вашу суровую позу, всегда быль убъждень рячности вашего сердца. Я думаю, самимъ вамъ слуь иногда остановить слишвомъ строгій судъ надо мною, имънію всъхъ данныхъ для этого суда. Примите же гросьбу за то, что она есть въ самомъ деле, —за порывъ ходу изъ адскаго положенія въ честному, полезному Я знаю себя хорошо: знаю, что только и гожусь въ ия и въ литераторы; но и учителемъ честнымъ (и даже редметъ любимомъ, блестящемъ) и литераторомъ такоже я быть въ силахъ. Ни во что другое я не гожусьо-дъло мое. Тому назадъ года три я вздиль держать енъ на учителя Исторіи въ штабъ военно-учебныхъ зай и выдержаль. Не смущайтесь этимъ: и дорогой я гвоваль, и въ Петербургъ я пьянствовалъ-но съ тъхъ какъ Богъ меня освободилъ отъ этой слабости (а этому ь уже полтора года)---нечего за меня опасаться. По-, хоть сами проэкзаменуйте меня изъ Русской Исторіи! юсь за это дёло, вакъ за доску спасенія. На новыя вающіяся міста обывновенно присылають теперь педаь, не уважан даже представленій Назимова. А между можно будеть написать къ Ивану Ивановичу Давыдову ий въроятно не захочеть отымать мъсто у одного изъ ь старыхъ учениковъ, котораго онъ любилъ и которому вительствоваль. Даже я рёшусь съёздить дня на три етербургъ и лично явиться съ просьбою къ Ивану Ива-

ы не знаемъ, исполнилъ ли Погодинъ просьбу Гриза; но въ *Дневникъ* своемъ, подъ 14 марта 1855 года, аписалъ: "Вечеромъ Григорьевъ о Литературъ и за день-Ну что съ ними будешь дълатъ"!

### XLVII.

Не уладивъ, какъ и следовало было ожидать, дела А. А. Григорьевымъ, Погодинъ входитъ въ переговоры Славянофилами, въ лице А. И. Кошелева, о сдаче и своего несчастнаго Москвитянина. Въ Дневникъ Погоди 1855 года, мы встречаемъ следующія записи:

Подъ 4 января: "Утромъ у Хомякова. Хотёлъ пого рить о журналь, но не успёлъ".

- 8 : "Хомяковъ о журналѣ вило".
- 20 : "Киръевскій, Хомиковъ. Не слишкомъ охожелають помочь Москвитянину".
- 27 : "Вечеръ у Кошелева. Читалъ его проек Толковали о *Москвитянинъ*, но все-таки не горячо".
- 2 апръля: "Думалъ о Москвитянинъ, съ котори просто не знаю что дълать".
- 6 мая: "Вечеръ у Кошелева, который хочетъ св журналъ. Радъ бы".

Въ тотъ же день Погодинъ получилъ отъ Кошелева с дующее письмо: "Въ прошедшій разъ, какъ вы у меня бы я не имълъ возможности переговорить о разныхъ вещах которыхъ миж хотелось обстоятельно потолковать: быль ленъ, разстроенъ нервами, а въ такія минуты лучіне в начинать дъльнаго разговора. Теперь мив лучше, но в вы важаю, нельзя ли вамъ побывать у меня сегодня завтра. Мив хотвлось съ вами потолковать о Москвитан и о движеніи въ пользу народности. Какъ запрещеніе, роятно, снимется съ общихъ друзей нашихъ, то намъ чется попытаться завести журналь. Къ чему заводить но когда вы желаете передать вами издаваемый журналь. тому же стремленіе у насъ общее; следовательно, мы мож соединенными силами трудиться въ одномъ журналь. Вт предметь есть движение въ пользу возвращения Русси языку полнаго господства въ общественномъ и семей Также толки въ пользу Русскаго платья, многихъ Русобычаевъ и пр. теперь, кажется, весьма своевременумъстны. Объ этомъ предметъ намъ необходимо повать и условиться. Можно дъйствовать и черезъ печать, зъ рукописи. Подумайте объ этихъ двухъ предметахъ и айте у меня. Откладывать въ длинный ящикъ нельзя, амаринъ уъзжаетъ на дняхъ и я, какъ выздоровъю, то отправляюсь".

о полученіи этого письма, Погодинь, подъ 12 мая года, записаль въ своемь *Дневники*: "Вечеромъ у Коа, толковать о журналь. Толкуеть все не такъ, какъ етъ".

ереговоры съ Ю. О. Самаринымъ тоже не утѣшили ина. Подъ 13 августа 1855 года, онъ записалъ въ в Днеоникъ: "Съ Самаринымъ о журналѣ. Можетъ онъ сдѣлаетъ мнѣ пособіе. Но, кажется, всѣ ужасные и".

альнвишіе же переговоры съ Самаринымъ дали по-Погодину написать ему, хотя въ проектъ, слъдующее о: "Не могу сврыть отъ васъ, по своему характеру, что встретиль и проводиль я вась, не съ темъ чувствомъ, прежде. Такъ печетъ видно Русская печка! Простъйјвло поведено было тавъ нелвпо (а кавъ я на дняхъ паль, даже невёроятно), что человёкь оскорблень, огори раздраженъ даромъ! Нътъ, рано намъ жаловаться на тельство: какое бы оно ни было, все еще оно много йнъе насъ. Вотъ, что всего грустиъе и тяжелъе. Я ить рукой и решаюсь прервать всё сношенія. Стоить ъ такой глупости? Есть злыя минуты, есть злыя линіи, точки и злые случаи. Попалъ ударъ, ударъ легкой, въ о линію, и переломилась нога. Мнъ опротивъло по этому ю действованіе лиць, я почувствоваль къ нимъ соверре охлажденіе, и не хочу притворяться. Можеть быть, позабуду, усповоюсь, увижу дёло съ другой точки. Богъ, — а теперь такъ. Простите"!

Наконецъ, подъ 16—17 августа 1855 года, мы чита въ Днееникъ Погодина такую запись: "Прорвался чирій, выбросиль всю дрянь о журналѣ Кошелеву. Онъ прин корошо и согласился въ истинѣ моихъ неудовольствій. малъ, какъ повести журналъ своими средствами, не каси ихъ, и отказался отъ предложенныхъ ими двухъ тыся Нѣтъ, лучше вытягивать лямку видно одному! Богъ съ на Рѣшился положить капиталъ на Москвитянинъ".

Послѣ этихъ непріятныхъ переговоровъ съ Славний лами, Погодинъ нимало не медля, въ сентябрѣ того 1855 года, обратился къ министру Народнаго Просвъщ съ слѣдующею просьбою: "Занятый окончаніемъ своихъ На дованій о Древней Русской Исторіи, я не могу обращать длежащаго вниманія на изданіе журнала, и прошу понѣйше о дозволеніи передать на время редакцію корректуниверситетской Типографіи Протошинскому, подобно т какъ прежде позволено было миѣ Министерствомъ пере на нѣкоторое время г. Студитскому, а нослѣ—г. Вельтма

На запросъ товарища министра Народнаго Просвъще внязя П. А. Вяземскаго, о личности г. Протошинскаго, печитель Московскаго Учебнаго Округа В. И. Назим 10 ноября 1855 года, сообщиль, что "начальникъ уни ситетской Типографіи, принимая во вниманіе обязани г. Протошинскаго по настоящей его должности, требук неупустительныхъ и постоянныхъ съ его стороны запл счель нужнымъ предварительно спросить г. Протошився можеть ли онъ при исполнении своей должности, занима и редавцією журнала Москвитянинь; на это г. Протог свій, въ рапорть своемъ, объясниль, что принять на себя дакцію Москвитянина съ полною отвътственностію, он согласенъ, тъмъ болъе, что у него съ дъйствительнымъ с скимъ совътникомъ Погодинымъ, ви письменнаго, ни сл снаго условія по сему предмету не было; а объщаль Протошинскій, только читать корректуру тёхъ нумеровь сквитянина, которые печатаются въ Типографіи, и им'ть за разстановкою и послѣдовательностію статей, отъ чего отказывается. Къ сему начальникъ Типографіи присомяєть, что при четырехъ-лѣтнемъ управленіи, г. Пронскій должность свою исправляль съ особенною похвалою френностію".

слъдствіе сего, Министерство Народнаго Просвъщенія, оября 1855 года, поручило попечителю Московскаго наго Округа "приказать объявить" Погодину, что "про-

слѣдъ за симъ Погодинъ подалъ министру Народнаго зѣщенія другую просьбу, которая удивляеть насъ тѣмъ, нъ до сихъ поръ не имѣлъ права помѣщать въ своемъ витянинъ политическаго обозрѣнія, на что имѣли право обургскіе журналы.

ть этой просьов къ министру, читаемъ: "Желая помѣвъ своемъ журналъ политическія обозрѣнія, по примѣру обургскихъ журналовъ, получившихъ на то высочайшее меніе, прошу покорнѣйше ваше высокопревосходительо разрѣшеніи".

1 февраля 1856 года, А. С. Норовъ писалъ государю: вное Управленіе Цензуры, им'я въ виду, что по высое утвержденной вашимъ императорскимъ величествомъ, 1 день октября 1855 года, программlpha журнала  $\mathit{Pyc} ext{-}$ Въстникъ, допущено политическое обозрѣніе, полагаетъ жнымъ дозволить дъйствительному статскому совътнику нну печатать въ издаваемомъ имъ журналъ Москвитяобозрвніе политических событій и военных двиствій, вляющее, безъ всявихъ собственныхъ разсужденій Рев, лишь связный выборъ извёстій сего рода изъ періовихъ изданій, въ Россіи выходящихъ. Принимая въ совеніе благонам' вренность, дарованія и ученые труды акаа Погодина, я им'ю счастіе всеподданн'я ше испрашивысочайшаго вашего императорскаго величества соенія на приведеніе въ исполненіе вышепрописаннаго ченія Главнаго Управленія Цензуры".

На этомъ всеподданнъйшемъ докладъ, государемъ, 12 враля 1856 года, начертано карандашемъ: Согласенъ.

Но это ничему не помогло, и *Москвитянина* быстры шагами шелъ къ своему исходу.

## XLVIII.

На развалины Погодинскаго Кароагена явились три му близкіе Погодину съ раннихъ лътъ его жизни. Это С. Аксаковъ, А. М. Кубаревъ и М. А. Максимовичъ, и учали эти развалины своими словесными произведеніями.

Въ это время, С. Т. Аксаковъ оканчивалъ свое знаме тое произведение Семейная Хроника и Воспоминанія, и лалъ украсить страницы Москвитянина отрывкомъ изъ э произведенія. 17 января 1855 года, онъ писалъ Погод "Я понимаю, что всё вы пьяны, любезнейший другь Миха Петровичъ, потому что я самъ крѣпко на-весель отъ в лея Московскаго Университета. Третьяго дня, я кончиль занскую Гимназію и Университеть. Какъ бы мнь хоть сейчасъ прочесть вамъ последнія страницы монкъ Воспе наній! Какъ бы это было встати теперь, когда вы взволнованы памятью студентской жизни! А то когда дождешься? И самъ простыну и вы прохладитесь. Тепер кончиль огромный томъ, который мив хочется выдать че годъ, если буду живъ. Полгода я посвищу на исправле дополненіе и исключеніе всего того, что ненужно з публикъ и того, чего не пропустить цензура, по своей пости. Остальные полгода на мытарства и печатаніе. надобно преодольть сильную оппозицію моей семьи и роди большая часть которыхъ не желаетъ, чтобъ я нечаталь мыя лучшія пьесы. Мнѣ бы хотвлось въ этомъ двлв п вътоваться съ вами. Теперь же вотъ моя положител просьба: увъдомьте меня съ первою почтою, пропускаетъ нътъ цензоръ мой второй отрывовъ изъ Семейной Хрон это необходимо знать для соображенія и поправки друстатей".

Пользуясь пребываніемъ Шевырева въ Петербургѣ, Погописалъ ему: "Посылаю статью Аксакова. Дѣйствіе за
пѣть почти. Можно приложить замѣчанія, что мы должны
пагодарить попечительное правительство, которое своими
вми прекратило подобныя злоупотребленія. Привези же
в гостинецъ старику, которому единственное утѣшеніе—
ненія, и если ихъ не будутъ позволять, то что же ему
ть".

По порученію А. С. Норова, отрывовъ изъ Семейной ники С. Т. Аксакова разсматривалъ чиновникъ особыхъ ченій при министръ Народнаго Просвъщенія, и приь (8 февраля 1855 года) въ завлюченію, что въ отрывкъ емущественно описывается противозавонное и безчелоое обращеніе пом'вщива съ вр'впостными его людьми и вщивами — сосъдями, при бездъйствіи и устрашеніи имъ вой полицейской власти... Очевидно, что всё эти обстояства, хотя они совершались за восемьдесять леть предъ , не могуть быть допущены въ печати. Конечно, авторъ ражаеть ихъ собственно въ смыслё историческомъ и дь не съ неблагонамъренною цълію, но и самая истина ъ событій, достоверность воторыхъ авторъ весьма часто ь утверждаеть, по мниню моему, можеть производить болье невыгодное впечатавніе на читателей, выражая дивый фактъ злоупотреблевія пом'вщичьей власти и сащищенія противу оной кріпостныхъ людей".

Вследь за симъ (18 февраля 1855 года), директоръ целяріи министра Народнаго Просвещенія Берте, по понію А. С. Норова, писалъ Шевыреву: "По порученію инистра, возвращая вамъ двё статьи, имёю честь васъ омить, что, по мнёнію Авраама Сергіевича, — терцины зволенныя цензурою въ переводе Дантовой поэмы Адъ, тъ быть одобрены въ напечатанію во вниманіе въ древи и высовому достоинству означенной поэмы; изъ статьи же подъ заглавіемъ: *Отрывокъ изъ Семейной Хроники*, Се гѣя Авсавова, можеть быть дозволено только начало; остал ная же часть основательно воспрещена цензурою".

Вследствіе этого решенія, Погодинь имель печальние необходимость писать С. Т. Авсакову: "Статья ваша изур дована, и потому я решился сохранить ея чистоту и ку соту въ рукописи. У подлецовъ неть никакого человечески чувства".

Упомянемъ здёсь встати, что 22 сентября 1856 го И. С. Тургеневъ писалъ А. И. Герцену: "Кончилъ я ти мемуары (Былое и Думы). Это прелесть,—и только остает сожалёть о невёрностяхъ въ языкв. Но ты непременно пролжай эти разсказы: въ нихъ есть какая-то мужествени и безъискусственная правда и сввозь печальные ихъ звупрорывается, какъ бы нехотя, веселость и свежесть. Стриное дёло! Въ Россіи я уговаривалъ старика Аксакова и должать свои мемуары, а здёсь—тебя. И это не такъ птивоположно, какъ кажется съ перваго взгляда. И его твои мемуары—правдивая картина Русской жизни, только двухъ ея концахъ и съ двухъ различныхъ точекъ эрён Но земля наша не только велика и обильна,—она и прока — и обнимаетъ многое, что кажется чуждымъ друдугу" 203)!...

Къ юбилейному дню Московскаго Университета, П. Леонтьевъ издалъ четвертую книгу Пропилеет, съ таки посвящениемъ: "Памяти основателей Императорскаго Моск скаго Университета благоговъйно посвящаетъ издатель".

Книга эта начинается переводомъ Жуковскаго первой второй пъсенъ Иліады. Извъстіе объ этомъ переводъ бы доставлено Леонтьеву П. И. Бартеневымъ. Изъ этого извъсмы, между прочимъ, узнаемъ, что еще въ 1828 году, до издан перевода Гнъдича, Жуковскій перевель отрывки изъ Иліа и напечаталъ ихъ въ Стоерныхъ Цептахъ. Въ 1847 го трудясь надъ окончаніемъ Одиссеи, Жуковскій задумаль перести Иліаду. Отправивъ же свою Одиссею въ Россію, шест

гильтній старець принимается за *Иліаду*. Она начата стября 1849 года, въ Баденъ-Бадень, и въ 25 августа стода, онъ перевель изъ *Иліады* двъ пъсни, которыя и напечатаны уже по смерти Жуковскаго въ упомянутой с четвертой книгь *Пропилеео*з.

Вслёдь ва переводомъ *Иліады*, въ четвертой же книгъ шлеев было напечатано сочиненіе покойнаго профессора . Крюкова: *Мысли о первоначальномъ различіи Римскихъ* риціев и *Илебеевъ въ религіозномъ отношеніи* <sup>204</sup>). Объ эти статьи обратили на себя вниманіе А. М. Куба-

свои рецензіи въ Москоимяниню, Кубаревъ, 16 марта свои рецензіи въ Москоимяниню, Кубаревъ, 16 марта о года, писаль Погодину: "Піеса слажена. Пришли когодь за ней для того, чтобы разсмотрёть, годится ли для нала. Буде разсудишь печатать, то развів черезъ книжку черезъ дві. Потому что здісь много типографическихъ енностей и, візроятно, двухъ или трехъ корректуръ мало. пить ненужно. Тебі извістно, сколько я быль огорченъ неисправности прежней піесы. А потому, пришли ко своего корректора, которому я растолкую, что должно одать наборщикамъ. Впрочемъ, едвали до праздника прися за нее можно. Лутше, я думаю, послі праздника; чемъ, какъ разсудишь. Я очень нездоровъ и чувствую въ самомъ худомъ расположеніи духа".

Когда же дёло дошло до печатанія, то Кубаревь остался волень и цензоромь, и членомь Конторы Москвитянина Девевымь. "Ценворь",—писаль Кубаревь Погодину,— "хотя маеть у меня силу, но оставляеть мнё еще смысль челоскій. А Дементьевь отнимаеть у меня и это. Я напи: Это сообразно сз дворянской гордостью. Цензорь испраст оставильной гордостью, что все равно и для меня жно. А Дементьевь выкинуль и цензорово: сз патриской, и оставиль только сз гордостью. Прикажите эту ницу перепечатать. Для меня это великая обида. Побуй отдать Дементьеву томь своихь Изслюдованій, авось

поймешь, что значить безсмысленная поправка. И како терпъть нареканіе въ безсмысліи чрезъ Дементьева 2005).

Какъ бы то ни было, об'в рецензін Кубарева были нап чатаны въ Москвитянинт 1855 года, подъ сл'вдующими з главіями: 1) Нъсколько словз о переводъ Гомеровой Има Жуковскаго и о Русскомъ гекзаметръ въ особенности; 2) Мыс о первоначальномъ различіи Римскихъ патриціевъ и плебе въ религіозномъ отношеніи 206).

Когда съ этими рецензіями познакомился Шевыревь, писаль Погодину: "Статья Кубарева разгромила пустой вздо о патриціяхь и плебеяхь. Эта бомба здраваго смысла и истинаго знанія, пущенная на ученый бредь и тумань, котор разсѣялся, и все стало ясно".

Но Казанскій профессоръ Ордынскій вступился за Кр кова, въ письмъ своемъ къ Погодину, отъ 9 февраля 1856 въ которомъ читаемъ: "Въ последнее время появляется та много статей о Грановскомъ, появился такой неумфренн панегиривъ бывшему Казансвому профессору, дъйствитель впрочемъ, достойному человъку, Мейеру, и въ то же вре А. М. Кубаревъ-у васъ, Благовъщенскій-въ Отечеств ных Записках, такъ жестоко отозвались о сочинении Крюк (конечно и стоющемъ такихъ отзывовъ, но... зачамъ тре жить давно забытые гръхи?), что во мит невольно родил желаніе помянуть добромъ повойнаго Крюкова: онъ, пра какз профессорз, быль выше во всёхъ отношенияхь не тол Мейера, но даже и Грановскаго. Вліяніе Крюкова би прочнве и плодотвориве. А что объ немъ было сказано смерти? Пустой некрологъ изъ десяти строкъ и черезъ дес лътъ по смерти, ръзвое осуждение сочинения, отъ которат самъ бы онъ отказался, если бы не умеръ такъ рано! зачемъ Леонтьевъ печаталь это сочинение, печаталь б оговоровъ, безъ предисловія объяснительнаго 207)?

"27 декабря 1855 года", — пов'єтствуеть П. С. Савельевь "въ квартир'є Н. И. Надеждина, было собраніе Этнограческаго Отд'єленія Русскаго Географическаго Общества. Я пій физическими и нравственными силами Надеждинъ, ослѣдній разъ предсѣдательствоваль въ ученомъ собрапривывшемъ къ его живой рѣчи. Но едва нѣсколько итныхъ словъ вырвалось у него въ этотъ вечеръ, и всѣ утствующіе вынесли грустное впечатлѣніе о безнадежномъ веніи своего даровитаго и любимаго сочлена. Двѣ неволочилъ онъ еще, послѣ того, тяжкую жизнь и нако-

О Надеждинѣ можете прочесть". — писалъ Савельевъ Поку, — "въ статъѣ моей, помѣщенной въ *Русскомъ Въспичкъ*. авлю для васъ, что въ послѣдніе дни, онъ былъ уже на плохъ и въ умственномъ отношеніи; а передъ смернишился языка и сознанія... Похоронами распоряжался І. Княжевичъ, вмѣстѣ съ И. П. Липранди" 208).

бренные останки Надеждина погребены на Смоленскомъ бищъ, въ склепъ подъ церковью; подлъ него оставлено о для предшествовавшаго ему въ въчность, достойнаго его, Неволина, тъло котораго было привезено изъ-за им. Надъ гробомъ Надеждина протојерей О. О. Сидонпроизнесъ съ чувствомъ написанное слово на священтекстъ: Духа не угашайте 210).

Сейчась узналь я", — писаль Погодину Д. А. Милютинь, — послё Н. И. Надеждина осталась его Автобіографія, рая отправлена въ Москву, въ Коршу. Если это правда, есьма бы хорошо достать эту рукопись; Коршъ едва ли еть, какъ употребить такую вещь".

Знавъ о кончинъ Надеждина, М. А. Максимовичъ, враля 1856 года, писалъ съ своей Михайловой Горы Іогодину: "Не съ къмъ кромъ тебя помянуть мнъ статоварища нашего Надоумки горемычнаго — которымъ в января повершился сто первый годъ Московскаго Уничета нашего... Онъ и Павловъ — были послъдніе, въ 1 году, когда я вечеромъ 5-го іюля, послъ акта, уъзжаль Москвы въ Кіевъ—послъдніе, съ которыми простился я 1—въ квартиръ Надеждина, въ университетскомъ домъ.

Жму тебѣ руку отъ полноты сердца—въ ихъ восноминани Прощай, будь здоровъ, и да приспѣшаетъ тебѣ Русскій Да богъ въ трудахъ и работахъ твоей жизни! Не забывай мет и повѣсти хотя строками двумя о себѣ... Какъ и что ти А и все такъ же, какъ и былъ—безвыходный медвѣдь наго ной берлоги своей во всю зиму—а на лѣто думаю уже ѣхъ вамъ, въ Бѣлокаменную, и во что бы ни стало — раз читься съ пустынею Украйны".

31 марта 1856 года, Максимовичъ уже посылаеть, зубокъ премудрости, если онъ проръжется у старины Моски тянина", свои Воспоминанія о Надеждинь <sup>211</sup>).

За три дня до этой посылки, Максимовичь получиль, своей Михайловой Горв, пятый нумерь Русскаго Въстни и въ немъ "съ живъйшимъ любопытствомъ" прочелъ Ав біографію Н. И. Надеждина, доведенную до 1841 года. дополнение къ ней П. С. Савельева. "Глубоко-грустное в чатленіе", —писаль Максимовичь, — поставили во мив-и недоконченная повъсть о самомъ себъ, и біографичес очеркъ, набросанный въ виду свъжей могилы!.. Съ близки знаніемъ покойнаго и любовью къ нему, Савельевъ означ последніе тринадцать леть жизни его, проведенные въ тербургъ... Я узналъ Надеждина лично еще въ первый прів его изъ Рязани въ Москву, 1827 года, когда онъ проз валъ не вдалекъ отъ Сухаревой Башни, у профессора Да ковскаго, который не могъ довольно налюбоваться сво даровитымъ ученивомъ; а съ 1831 года, на вечерахъ у С. Авсакова, я сошелся съ Надеждинымъ въ близкое дру ское братство; и многія воспоминанія моей жизни тесно с заны съ воспоминаніемъ о немъ... Въ настоящую минут не могу еще отделить отъ мысли своей печальный обр угасающаго Надеждина... Но я могу теперь же дать нь торыя дополнительныя черты въ его недоконченной Авто графін — собственными его словами, изъ нѣсколькихъ писе его ко мнв. писанныхъ въ 1835-40 годахъ".

Свое Воспоминание о Н. И. Надеждинь, Максимов

ниваеть такими словами: "Думаль ли, нашь трудолюй историвь — юристь Неволинь, что онъ предупредить то друга? Что гробъ Надеждина въ Петербургв, въ церомъ склепу, будеть поджидать къ себв въ товарищи его в, изъ столицы Австрійской?

Миръ праху вашему, други-товарищи, незабвенные труики и строители въ міръ наукъ" <sup>212</sup>)!....

Тронули меня", — писаль Погодинь Максимовичу, — "твои и о Надоумкв. Жаль бёднаго. А какія способности были ого человёка. Дай ему дёла! Я видёль его въ первыхы ахь декабря (1855 г.), зайдя въ первый день моего да въ Петербургъ. Быль очень слабъ, но шутилъ. Я ыль его за чтеніемъ Сказокъ, изданныхъ Аванасьевымъ. другой разъ не успёль зайти, потому что пробыль о шесть дней... Да скоро ли ты пріёдешь въ Москву? стается насъ уже немного" 213).

Вивств съ Надеждинымъ, закончилъ свое существованіе квитянин»; а П. И. Бартеневъ подвелъ итоги за все я его существованія. 9 февраля 1855 года, Бартеневъ пъ Погодину: "Указатель къ Москвитянину за двънадцать оканчивается печатаніемъ. Буду имъть счастіе поднести вамъ и сказать: твоя от твоихъ".

Погодинъ же, въ своемъ Дневникъ, подъ 10 апръля 1855, записалъ: "Указатель Бартенева, который не котълъ авить даже имени издателя при Москвитянинъ" 214)!

# XLIX.

Мы внаемъ, что М. Н. Катковъ давно стремился издавъ Москвъ собственный журналъ. Переговоры его съ динымъ, о передачъ ему Москвитянина, какъ мы тоже мъ, не увънчались успъхомъ; но тъмъ не менъе, мысль о налъ не оставляла Каткова. 6 апръля 1855 года, онъ ыть А. В. Никитенко: "Скажите, что теперь цензура? Гоил, что предполагаются многія существенныя облегченія. Да кстати: не время ли теперь начать хлопоты о журнал Я изв'ященъ, что въ Петербургъ уже двъ компаніи ищу права издавать журналы. Не начать ли хлопотать и ме чтобы потомъ не найти дверь замкнутою, какъ юродив дъвы. Если вамъ не тягостно будетъ написать мнъ объ это нъсколько строчекъ, очень бы обязали меня. Вы всъхъ въ нъе можете наставить меня въ этомъ дълъ. Если призна благопріятны, то я поспъшиль бы своею поъздкою въ Птеръ".

Получивъ благопріятное извѣстіе отъ Никитенко, Катко поѣхалъ въ Петербургъ, и 29 мая 1855 года, представи министру Народнаго Просвѣщенія докладную записку, которой изложилъ проектъ предполагаемаго имъ изданія жу нала Русскій Въстникъ, первоначально названнаго имъ Рускій Льтописецъ.

Въ этой докладной запискъ, Катковъ излагаеть общ соображенія, которыя служили основаніемъ его предполож нія издавать журналь. "Въ нашемъ образованіи", — г салъ Катковъ, - "въ последнее тридцатилетие совершиз многозначительный переворотъ. Просвъщение, распростран шееся поверхостно и непосредственно изъ чуждыхъ ист никовъ, теперь почувствовалось въ глубинъ собственной и шей народности. Прекрасные проблески поэзін и искусст возвъстили міру присутствіе новаго духовнаго дъятеля семь в челов вчества. Русское слово раскрыло свое богате: и разнообразіе; оно стало живымъ и гибкимъ орудіемъ тво чества и знанія. Ніть сферы мысли, которая оставалась ему недоступною. Образованное общество заговорило по-Русс и предвлъ между живымъ и книжнымъ словомъ исчезае непрерывно. Народное самопознаніе развилось блистатель быстро, и правительство не пощадило средствъ для откры и обнародованія памятниковъ нашей Древности.

"Должно желать, чтобы образованіе наше укрѣплялось этомъ направленіи; чтобы все боле и боле прояснялся с ственно Русскій взглядъ на вещи; чтобы Русскій умъ так ь съ себя иго чуждой мысли, какъ уже свергъ иго слова; чтобы наша Литература, согрѣвая и обога-, могла доставлять удовлетвореніе всѣмъ умственнымъ бностямъ Русскаго человѣка".

ослё сего предисловія, Катковъ переходить, такъ скавъ сути предмета и пишеть: "Особенно важное знамогуть имёть въ этомъ отношеніи живые органы Лиуры, повременныя изданія. При юности нашей читаюпублики и самой Литературы, при недостаточномъ устройкнижной торговли, повременныя изданія въ нашемъ стве, можеть быть, еще болёе необходимы, чёмъ гдёв. Соединяя въ себё все, что можеть быть полезно и ательно для обширнёйшаго вруга читателей, они, съ й стороны, вызывають способныхъ людей на трудъ и прають имъ поприще для него. Очень нерёдко значише труды дремлють въ своихъ начаткахъ или прерыя по недостатку нравственной и матеріальной поддержки, о могли бы находить они въ обширномъ и добросовёстлитературномъ предпріятіи.

Однъхъ запретительныхъ мъръ недостаточно для огражумовъ отъ несвойственныхъ вліяній; необходимо возбувь умахъ положительную силу, которая бы противодъйла всему, ей несродному. Къ сожальнію, мы въ этомъ еніи вооружены недостаточно. Какую опору можеть у насъ молодой умъ противъ отрывочныхъ и смутныхъ вденій, насылаемыхъ на него со всёхъ четырехъ сторонъ. му можеть прислониться онь? Къ какимъ явственнымъ, проднымъ направленіямъ, въ какимъ средоточіямъ самой умственной деятельности можеть примынуть его мысль, усвоять со стороны лишь то, что соотвътствуеть ей? Отъ празднословія лучшее средство есть трудъ, совершаена глазахъ у всъхъ, подлежащій общему суду и оцънкъ, ому должно желать, чтобы сколь можно болье процвьу насъ завонныя и публичныя средоточія умственной льности.

"Конечно, нельзя жаловаться на недостатовъ разнаго р изданій въ нашей Литератур'я; но, къ сожальнію, по случ нымъ обстоятельствамъ, право издавать журналы и газ стало вакою-то исключительною привилегіею нѣкоторыхъ л и почти превратилось въ монополію, хотя такая монов никогда не была въ видахъ правительства. Извъстно, лица, владеющія нынё органами нашей Литературы, всёхъ своихъ достоинствахъ, не были къ тому предв тельно избраны, а совершенно случайно очутились обл телями Русскаго слова. Не произносимъ суда объ отн тельномъ достоинствъ существующихъ у насъ изданій томъ, въ какой мере соответствують они своей исты цели; но нельзя не признать, что для этой цели необхо допустить более обширное соревнование. Лишь при вза двиствіи соревнующихъ стремленій, возможна Литература какъ слабый отпрыскъ иностранныхъ литературъ, но в коренное, своеземное, оригинальное развитие.

"Если бы почему-либо вазалось нужнымъ ограничить личество повременныхъ изданій, то свободное соперниче всего лучше могло бы послужить и для этой цёли. Удер лись бы только лучшіе журналы, а прочіе прекратились бы собою. Весьма естественно желать, чтобы поле остава за достойнёйшими, а не за тёми, которые случайно за дёли имъ".

Высказавъ эти соображенія, Катковъ переходить къ граммѣ предполагаемаго имъ изданія. "Въ настоящихъ об ятельствахъ", — писалъ онъ, — "напоминающихъ великую э двѣнадцатаго года, мы не имѣемъ ни одного изданія въ Выстника Европы и Сына Отечества, съ которыми свя столько патріотическихъ воспоминаній. Умы всѣхъ за теперь великою борьбою, изъ которой Богъ поможеть шему Отечеству выйти съ такою же славою, какъ и в вѣчнопамятную эпоху. Было бы желательно, чтобы благо ное одушевленіе, нынѣ господствующее въ нашемъ обще нашло особый органъ и въ Литературъ.

, Вслъдствіе сего, изданіе, предполагаемое въ Москвъ, ояло бы изъ двухъ существенныхъ отдъловъ: политичео и литературнаго.

"Главная сила изданія будеть завлючаться въ журналь, рый, смотря по способамь и по хозяйственнымь сообраямь Редакціи, выходиль бы книжкою еженедыльно, или сысячно, или два раза въ мысяць, подъ заглавіемь Рус-Льтописець.

Но для успѣха изданія, въ настоящее время, необходимо, к текущія извѣстія сообщались ежедневно. А потому журналѣ предполагается листокъ, въ которомъ бы неенно, по полученіи, печатались правительственныя поовленія и распоряженія, извѣстія о военныхъ дѣйствіяхъ бытіяхъ въ политическомъ мірѣ, краткія замѣтки, литерныя и городскія новости, объявленія о выходѣ внигъ и листокъ этотъ носилъ бы названіе Текущихъ извъстій жаго Льтописца. Безъ такого ежедневнаго сообщенія стій, ожидаемыхъ всѣми съ живымъ нетерпѣніемъ и учатъ, вновь начинаемое изданіе не будетъ поддерживаться вастоящее время.

Въ текстъ журнала предполагается помъщать связный писный обзоръ правительственныхъ постановленій и раяженій, какъ то ведется въ одномъ изъ нынъ издаваеь журналовъ, именно въ Отечественныхъ Запискахъ. Къ ру правительственныхъ мъръ примыкаетъ связная лътополитическихъ событій, военныхъ дъйствій и всего того, мъ ежедневно, но отрывочно, съ неизбъжными неточнои, извъщаютъ газеты. Редакція будетъ вносить въ свою пись лишь то, что въ этомъ отношеніи уже было обнавано нашими ежедневными листками; но, избъгая всякихъ деній, придастъ этимъ извъстіямъ связность лътописнаго иствованія.

"Что же васается до цатріотических в чувствованій и мы-, возбуждаемых текущими событіями, то они могуть излагаемы въ особыхъ, болье или менье общирныхъ, статьяхъ. Подобнаго содержанія статьи будуть, въ случ надобности, подвергаться особой правительственной цевзур Тонъ этихъ статей долженъ отличаться достоинствомъ и бо городствомъ. Редавція должна блюсти, чтобы при всей и вости патріотическаго одушевленія, въ выраженіи его было ничего излишняго и неприличнаго. Искренность уби денія должна составлять главное достоинство подобны статей. По своему назначенію, какъ выраженіе чувства стныхъ лицъ, онъ могутъ быть ум'єстны только въ неофе ціальномъ изданіи, и вообще не должны носить оффиціа наго харавтера.

"Литературный составъ журнала долженъ завлючать себѣ всѣ необходимыя части литературнаго изданія: ста по части наукъ, искусствъ, промышленности и т. д., и изведенія изящной словесности, критику и библіографію, о зрѣніе Русскихъ и иностранныхъ журналовъ, корресповдцію, разнаго рода замѣтки, смѣсь

"Здѣсь открывается для Редакціи обширное поприще с жить средствомъ къ распространенію здравыхъ поняті полезныхъ свѣдѣній, содѣйствовать очищенію и образова вкуса, плодотворному паправленію дарованій.

"Въ статьяхъ ученаго содержанія цѣль журнала служ посредникомъ между наукою и обществомъ. Московскій у верситетъ, какъ одно изъ главныхъ средоточій Русскаго Г свѣщенія, пріобрѣтаетъ новый путь для своего благотвори вліянія. Нижеподписавшійся увѣренъ въ постоянномъ сот ничествѣ прежнихъ товарищей своихъ, преподавателей у верситета. Русскій Льтописецъ вызвалъ бы много дартыхъ, дѣльныхъ и полезныхъ трудовъ, которые нынѣ вовсе не предпринимаются, или не выходятъ въ свътъ, недостатку способовъ для обпародованія, или же выходсъ большими усиліями и значительною тратою времени. казательствомъ ученой производительности и потребности сказываться служитъ множество сборниковъ, выходящихъ Москвѣ. Не дѣлаясь излишними, какъ изданія спеціальности.

при новомъ журналь, уже не были бы единственнымъ ствомъ въ выпуску статей, назначаемыхъ для болье обнаго круга читателей, и не достигающихъ этого назначенія пеціальныхъ сборникахъ.

"Одна изъ существенныхъ задачъ ученыхъ статей должна рать въ томъ, что бы на основаніи или по поводу важпихъ появляющихся сочиненій по извістной части, какъ ественныхъ, такъ и иностранныхъ, излагать въ общедоной формів предметы науки и знакомить притомъ съ ея еменною Литературою. Спеціальный знатокъ діла не буослівпленъ блескомъ новаго воззрівнія, но сохранитъ несимость своей мысли. Зрізлый и опытный умъ съуміветь чить существенное отъ парадоксальнаго; сличая многое эсполняя одно другимъ, пролагая свои пути, онъ можеть бными статьями и для себя прояснять начала будущихъ вривійшихъ трудовъ, и вызывать другихъ на подобные эстоятельные труды, которыми упрочивается независимое разныхъ чуждыхъ вліяній положеніе нашей науки и ей мысли.

"Подобныя статьи, заключая въ себъ болъе или менъе ическій элементь, служать естественнымь переходомь въ ьямъ собственно критическимъ. Критика, въ настоящее ия, должно признаться, есть одна изъ слабыхъ сторонъ ей Литературы. На эту сторону будеть обращено бдиное вниманіе Редакціи. Она не потерпить, чтобы люди, знакомые съ предметомъ, брались за оценку умственъ трудовъ. Оскорбительно видеть сочинение, плодъ долгоиенныхъ, добросовъстныхъ изследованій, подъ ферулою верида, неприготовленнаго даже и къ тому, чтобы съ толь и пользою для себя прочесть "сочиненіе, о которомъ тъ, какъ знатокъ, подъ прикрытіемъ безыменности. Внѣшь ручательствомъ за добросовъстность вритической статьи кить имя ея автора, которое непремённо должно стоять ь нею. Никто не посмъеть открыто выступать предъ пувою съ опрометчивымъ сужденіемъ. Вообще въ вритическихъ статьяхъ должно господствовать доброжелательство; нихъ должна быть соблюдаема величайшая осторожность, безпощадно преслѣдуя ложное направленіе, критикъ должи всячески щадить дарованіе, такъ чтобы въ самомъ осужде находило оно себѣ опору и побужденіе къ лучшему тру Лучше лишнее доброе слово, чѣмъ лишняя укоризна.

"Отъ произведеній изящной Словесности Редакція буд требовать, чтобы они недаромъ носили название изящим Журналъ не можетъ создавать таланты, но можетъ вызыв ихъ и давать имъ направленіе. Въ глазахъ Редакціи нару ный блесвъ нивогда не замёнить внутренняго достоинся Воображение должно быть сограваемо нравственнымъ ч ствомъ. Мелкій, пустой и раздражительный анализъ, даг ротипное копированіе ежедневныхъ явленій, безъ глуби опыта, безъ животворной мысли, тщеславное фразерство б убъжденія, безъ сердца, все подобное по возможности только не будеть допускаемо на страницы Русскаго Ла писца, но и будетъ вообще преследуемо въ Литературе. всякому виденъ трудъ редактора, и только тотъ, кто см ритъ глубже, пойметъ, какъ велика его обязанность и ка много можетъ зависёть отъ него и направленіе, и форма п изведенія. Цензоръ исключаеть, что находить противнь уставу; редакторъ можетъ болъе: онъ можетъ дъйствов положительно на самые источники произведенія.

"Редавція будеть заботиться, чтобы изданіе ея состояло преимуществу изъ произведеній оригинальныхь; но этой щ можеть она достигнуть не вдругь и лишь при постепенну усиленіи своихъ средствъ. Во всякомъ случав, Редавція можеть пренебрегать достойнвишими произведеніями, ка могутъ представиться въ иностранныхъ литературахъ, и детъ усвоять ихъ нашей Словесности. Смотря по достоинси объему ихъ, и соображаясь съ своими средствами, Редав будетъ либо поміщать ихъ въ текств журнала, либо вы скать особыми въ нему приложеніями".

Въ заключение этой записки, Катковъ выразилъ надеж

пинистръ Народнаго Просвъщенія приметь ее благоно. "Поприще этой двятельности", —писаль онъ, — "не произвольно набрано мною; меня вывело на него стеобстоятельствъ, въ которомъ я вижу некоторое для указаніе. И малыя силы, одушевляемыя чувствомъ прин, могуть сдёлать много. Вы признали полезною дёяость мою по редавціи Московских Вподомостей; смівю гь, что труды мон могуть быть гораздо полезнее, полубольшій объемъ при управленіи изданіемъ, по представй программъ, изданіемъ, которое должно находиться въ омъ моемъ распоряженіи. Говорить болье о самомъ себь, но неприличнымъ. Одно только могу сказать въ заклю-, что чувствую всю важность своего призванія, никогда вивню своему долгу и въ своемъ служеніи усердно буду вовать, какъ следуетъ искреннему христіанину, вернонному и Русскому, глубоко убъжденному въ величіи ъ своего Отечества".

#### L.

Каложивъ свое, такъ сказать, исповъданіе въры, М. Н. овъ обратился къ А. С. Норову съ слъдующимъ проемъ: "Имъю честь просить ваше высокопревосходительобъ исходатайствованіи мит высочайшаго разръшенія зданіе журнала, по представляемой у сего программъ и снованіяхъ, изложенныхъ въ докладныхъ запискахъ, помхъ мною вашему высокопревосходительству". (окладныя записки М. Н. Каткова имъли въ Министер-Народнаго Просвъщенія полный успъхъ. 16 іюня 1855 А. С. Норовъ писалъ В. И. Назимову: "Какъ по прежемужбъ г. Каткова въ составъ ученаго сословія Имперскаго Московскаго Университета, такъ и по нынъщнимъ занятіямъ, при управленіи Редакцією Московскихъ Втодо-

ей, вамъ вполнъ извъстны ученые и литературные его , а также и степень довърія, заслуживаемаго имъ по

образу мыслей. Г. Катковъ и мит лично извъстенъ съ вес корошей стороны, по своимъ способностямъ; сверхъ того имъю въ виду лестный о немъ отзывъ статсъ-секретара гр Блудова. Все сіе позволяетъ надъяться, что предпринимає Катковымъ изданіе будетъ исполняемо имъ съ успъхом принесетъ пользу отечественной Литературъ. Г. Кати изъясняетъ, что въ случать дозволенія ему издавать но журналъ, Московскія Впоомости, состоящія подъ его редією, отъ того не только не упадутъ, но еще возвысятся своемъ достоинствъ. Для большаго въ семъ удостовъре я признаю необходимымъ имъть въ виду митеніе вашего пвосходительства по этому предмету".

Но Московскій Цензурный Комитеть, разсмотрѣвь і шеніе Каткова, съ приложенными къ нему докладными писками, счелъ полезнымъ препроводить оное на предвательное разсмотрѣніе и заключеніе Правленія Московсі Университета.

Это смутило Каткова, и онъ писалъ въ А. В. Н тенко: "Изъ Петербурга увзжаль и въ полной увъренно что съ Москвою оффиціальнаго сношенія по моему ділу будеть: вышло совершенно напротивъ. Какъ это случилос не понимаю... Съ попечителемъ я имълъ продолжитель объясненія; но вы знаете, какъ мало положительнаго мо вынести изъ этихъ объясненій. Онъ рашительно протест противъ Листка; но что васается до самаго журнала, повидимому, онъ расположенъ къ нему благопріятно... скажете вы на все это, дорогой Александръ Васильен Не сочтете ли нужнымъ, чтобъ и написалъ Аврааму гвевичу письмо, въ которомъ бы просиль его или прекра вовсе дело до будущихъ благопрінтнейшихъ обстоятельс или принять меры, чтобы оно не затянулось до такой пени, что и самымъ разръшеніемъ, если бы оно воспосл вало, я не могъ бы воспользоваться. При этомъ я могъ объяснить ему, что готовъ буду пожертвовать Листкома, съ этой стороны встрвчаются затрудненія... Кто-то возых ь издавать въ Брюсселъ журналь въ смыслъ благопріятдля Россіи. Журналь этоть—Le Nord. Во всёхь наь государственныхъ людяхъ встретила эта мысль подву... Для Русскаго Просв'вщенія журналь этоть не будеть ть ровно нивакого значенія... Но вотъ, является человівкъ росьбою позводить ему издавать Русскій журналь для вихъ; программу его находятъ благонамъренною и полезною; то всявой поддержви, онъ просить себъ тольво право невно извъщать своихъ читателей о военныхъ дъйствіяхъ, споряженіяхъ правительства, и что же? Ему не только вывають въ этой поддержив, но затрудняются пустить одъ его прошеніе объ изданіи самого журнала, признавъ то же время и способность, и благонам вренность ителя, потому что, издавая Московскія Видомости по ченію самого правительства, я думаю, что благонамівость и способность мои вполнъ признаны... Обнимаю и то васъ отъ всей души"...

14 іюля 1855 года, Университетское Правленіе предило Московскому Цензурному Комитету отзывъ, въ комъ, между прочимъ, читаемъ: "Вотъ уже началось ое стольтіе, какъ Московскій Университеть пользуется чайше дарованнымъ ему правомъ издавать въ Москвъ ственную политическую газету, подъ его ответственью. Это право составляеть одинь изь главныхь источвъ его дохода. Для этого изданія Университеть отпугь въ обороть значительные капиталы, содержить Тиафію и изъ доходовъ сего заведенія употребляеть болье десяти тысячь руб. серебромъ въ годъ на расходы по ржанію Университета, вдобавокъ къ суммъ штатной. ма важный ущербъ доходамъ Университета уже быль нань уступкою въ пользу Московских Полицейских Впстей большей половины его права публивовать частныя вленія, до тъхъ поръ принадлежавшаго ему исключино. Если же теперь Московскій Университеть лишится исвлючительнаго права своего на печатаніе въ Москвъ

всъхъ постановленій и распоряженій правительства, ра какъ и политическихъ изв'встій, права, составляющаго столътнюю привилегію, и уступить его въ частныя руки тогда закроется для Университета и другой источникъ доходовъ. Усиленные труды редактора Выдомостей, вызн ные обстоятельствами времени, и некоторыя улучшенія изданіи ихъ, были признаны начальствомъ и щедро во граждены въ лицъ нынъшняго редактора. Ни одинъ изъ дакторовъ Видомостей Университета не пользовался так выгодами, преимуществами и средствами, какія дарованы б г. Каткову. Но это вознаграждение, конечно, не можеть в стираться до того, чтобы Университеть поделился съ ре торомъ своимъ правомъ издавать политическую газету. предъидущаго следуетъ только, что на редакторе Московск Въдомостей, въ силу довърія правительства и даровани ему выгодъ, лежитъ обязанность безпрерывно совершенс вать свое изданіе и ставить его въ уровень, какъ съ со менными видами правительства, такъ и съ потребност общественными. Всв тв предметы, на которые редакт устремляеть внимание въ предположенной программъ, вход за весьма немногими исключеніямъ, въ программу Мос ских Видомостей и многія предполагаемыя статьи, какъ примъръ, отчеты въ законодательной и административной тельности правительства, отчеты въ поличическихъ извъсті могли бы точно такъ же быть печатаемы въ Московскихъ домостях и служить въ улучшению ихъ внутренияго со жанія. Замівчаніе Комитета касательно трудности соеди въ одномъ лицъ редактора газеты, составляющей собст ность Университета, и редактора газеты, составляющей собственность личную, такъ справедливо, что члены Пра нія недоум'ввають о томъ, какъ самъ г. Катковъ ріша поставить себя въ такое затруднительное положение, въ торомъ онъ невольно долженъ будеть или жертвовать ными своими выгодами пользъ общественной Университ или обратно: приносить въ жертву сію последнюю с вениой газеть, чего конечно онь не захочеть. Если, по е зам'вчанію, С.-Петербуріскія Видомости наносять уже Московскима, предупреждая сін последнія обнародоваизвёстій политическихъ, - вредъ, котораго, впрочемъ, нуть невозможно, — то ежедневный политическій листовъ твова, который въ самой же Москвъ будетъ предупреуниверситетскую газету въ сообщеніи тъхъ же самыхъ гій, не нанесеть ли ей наконець вреда ръшительнаго твратимаго? Не лучшебъ ли было Московскія же Вппи превратить въ изданіе ежедневное, подобно Впдоим С.-Петербургской Академін Наукъ. Что васается до ла учено-литературнаго, предполагаемаго г. Катвовымъ, предпріятіе пе можеть им'єть нивакого столкновенія сковскими Въдомостями. Трудно повърить однаво, чтобы, ножествъ занятій, сопряженныхъ съ изданіемъ  $Bn\partial o$ й и съ возможнымъ и постояннымъ ихъ улучшеніемъ, ю у него времени и силъ на подъемъ журнала новаго, кою разнообразною и общирною программою. Это преде, конечно, можеть нанести вредъ существенный успъшдвиженію нашей газеты, поскольку оно зависить отъ редактора. Члены Правленія, какъ прислушиваясь къ ніямъ читателей, тавъ и сами лично зам'вчають, что въ днее время Московскія Вподомости не обнаруживали акого живого и современнаго движенія въ статьяхъ ь, какое замётно въ нихъ было прежде". ь заключеніе, Правленіе Московскаго Университета по-

ь заключеніе, Правленіе Московскаго Университета пойше просить Московскій Цензурный Комитеть предстасін соображенія ректора и членовь, по поводу возниквопроса, на благоусмотрѣніе его превосходительства нистра Народнаго Просвѣщенія.

репровождая этоть отзывъ Правленія Московскаго рситета къ министру Народнаго Просвѣшенія, В. И. ювъ, 31 іюля 1855 года, писаль ему: "Отдавая полную едливость отличнымъ способностямъ г. Каткова и допубезпревословно всю пользу, какую задуманное имъ

изданіе могло бы принести читающей публикъ, я весьма ох готовъ былъ бы сдълать угодное графу Дмитрію Николае Блудову оказаніемъ моего содъйствія къ удовлетвор просьбы Каткова. Но, какъ попечитель Московскаго Учеб Округа, дорожа выгодами и пользами Московскаго Уникетета, не могу не признать справедливости мнѣнія по з дълу Университетскаго Правленія.".

Такимъ образомъ, дѣло приняло неблагопріятный обо для Каткова, и министръ Народнаго Просвѣщенія го былъ подписать бумагу съ объявленіемъ Каткову, что зволеніе на испрашиваемое имъ новое изданіе дано ему не можетъ".

Узнавъ о случившемся, Катковъ, 15 августа 1855 обратился къ А. В. Никитенко съ письмомъ, въ котор между прочимъ, читаемъ: "Въ ваше отсутствіе разиги первый автъ нашей комедіи. Бумаги мои, послѣ полу мѣсячнаго разсмотрѣнія въ Москвѣ, отправлены, наков въ Петербургъ, съ мнѣніемъ здѣшняго Цензурнаго Коме разумѣется, вполнѣ неблагопріятнымъ. Здѣшняя тактика сительно меня состоитъ въ томъ, чтобы какъ можно оборвать мою программу, и воспользоваться случаемъ, оттѣснить меня отъ редакціи Московских Вподомостей томъ же письмѣ Катковъ сообщаетъ Никитенко, что редераолюціи Правленія Московскаго Университета принадле ПІевыреву. "Можете понять",—писалъ Катковъ къ Етенко,— "какъ она должна быть благопріятна для мен Когла слухъ обо всемъ этомъ лошелъ до Т. Н. Гр

Когда слухъ обо всемъ этомъ дошелъ до Т. Н. Гр скаго, гостившаго у Станкевича, въ Удеревкъ, то онъ ш А. А. Краевскому: "Пишутъ мнъ, что въ Москвъ затъв журналъ, но что Правленіе Университета протестуетъ преэтого журнала. потому что редакторомъ долженъ Катковъ".

в это время въ Москве пребываль графъ Д. Н. Блуи Катковъ представиль ему следующую записку: "Нагво Московскиго Университета находить, что я, какъ
горъ Московскиго Въдомостей, не имею права испращисебе разрешенія издавать журналь. Оно полагаеть, что
оскія Въдомости пострадають, если редавція ихъ будеть
иться въ однёхъ рукахъ съ редакцією другого изданія.
во мне известно, проевть мой подаль поводь здёсь въ
орымъ неблагопріятнымъ обо мне заключеніямъ. Нав страннымъ, что я, вместо того, чтобъ заботиться объ
неніи Московскихъ Въдомостей, ходатайствую о праве
ать свой журналь; удивляются, что я не испрашиваль
иля Московскихъ Въдомостей, что находиль нужнымъ
и въ проекть своего журнала.

Считаю своимъ долгомъ оправдать себя и представить . въ истинномъ свете. Деятельность редавтора отврыта лежить общей оцінкі. Вь какой мірі удалось мий ствовать улучшенію Московских Впдомостей — судить ев. Могу сослаться только на отвывы начальства и ки, на увеличение числа подписчиковъ, возраставшаго ждымъ годомъ моей редакціи, не смотря на троекратное іеніе подписной цэны, и достигшаго въ текущемъ до пятнадцати тысячь; приняты же мною были Москов-Въдомости только при семи тысячахъ подписчиковъ. вовъ бы ни быль успёхъ моихъ трудовъ, я по крайней могу съ чистою совъстью сказать, что трудовъ не ть. Долгое время я боролся съ величайшими трудностями, ень быль нести на себъ всю черную работу изданія и дить ночи у типографскихъ станковъ. Съ расширеніемъ вра изданія требовалось увеличеніе и средствъ его; средства ись безъ измѣненія: тоже число наборщиковъ, почти количество типографскихъ матеріаловъ, а газета отъ

полутора и двухъ листовъ достигла, кромъ объявленій трехъ съ половиною и четырехъ; газета получила литтурный отдълъ, который сталъ существенною и постоя ея частью. Послъ долгихъ и тяжкихъ усилій, мнъ уморганизовать Редавцію, тавъ что при прежнихъ средстизданіе идетъ правильнымъ порядкомъ, улучшаясь по возности съ каждымъ годомъ въ своемъ внутреннемъ соста

"Но, не будучи хозянномъ изданія, я могъ заботиться улучшенін его только въ весьма тесныхъ пределахъ. Ред Московских Видомостей поставлена въ условія самы благопріятныя. Она ничего не можеть предпринять для ширенія способовъ изданія. Незначительнъйшій проект долженъ проходить столько инстанцій и подвергаться с вимъ затрудненіямъ, что и самое горячее усердіе впа въ уныніе. Притомъ Редавція находится въ безпрестан стольновеніяхъ съ управленіемъ Типографіи. Отъ Ред непосредственно зависить только внутренній составь мостей; хозяйственная же сторона изданія, равно ка доставление его подписчикамъ, подлежитъ завъдыванию Ког Типографіи. Но публива этого не знаеть и не хочеть зн всю отвътственность возлагаеть на одного редактора. Я чалъ и безпрестанно получаю множество писемъ, наполнен жалобами, обвиненіями и нер'вдко оскорбительными укори по поводу дурной печати, возвышенія подписной ціны доставленія или даже просто недостав Видомостей. — Редакція не можеть выписать какое нужное ей изданіе, если на то потребуется лишній противъ суммы, ассигнованной на этотъ предметъ; безъ бенныхъ ходатайствъ, неръдко безуспъшныхъ, она не мо тиснуть для автора статьи, помъщенной въ Выдомос особыхъ экземпляровъ ея; при безпрерывно возраста матеріальной цінности литературных произведеній, от можеть выйдти изъ своего скуднаго бюджета, чтобы в градить прилично автора какой - либо статьи, которы сужденію Редакціи, могла бы придать интересъ ея изг Въ прошедшемъ году, когда г. министръ Народнаго Проденія изъявилъ желаніе, чтобы я остался при редакціи ковскихъ Въдомостей, я нераздёльно съ ходатайствомъ улучшеніи собственнаго моего положенія, находившагося, ять въ крайней неопредъленности, просилъ объ увелив суммы, назначенной на плату за литературные труды, вщаемые въ Въдомостяхъ. Г. министръ нашелъ доводы основательными и предложилъ университетскому начальвойти къ нему объ этомъ съ особымъ представленіемъ. идимому дёло было рёшено, и однакожъ оно не окони доселё, почти черезъ полтора года.

"Меня упревають, зачёмъ я просиль о дозволеніи издавать невный Листокъ-для себя, а не для Университета. Но льству Университета было бы всего естественные и прямые му ходатайствовать объ этомъ. Если бы я вздумаль предуить его, то отъ него же бы подвергся укору за вмѣшаство не въ свое дъло. Къ тому же я имълъ основаніе увъреннымъ, что подобное усиление типографской дъяности по изданію Въдомостей не желалось самикь наствомъ Университета. Зная, съ какимъ нетерпениемъ все дають изв'естій съ театра войны, я, по общему обычаю, стія, полученныя по выход'в нумера газеты, сп'вшиль тать въ особыхъ прибавленіяхъ и разсылать подписчиь; а въ следующемъ нумере, помещая ихъ въ тексте гы, объявляль о предварительной разсылкъ ихъ особыми вами. Вскоръ посыпались на меня рекламаціи: подписне получали этихъ листковъ; по справкъ оказалось, что ыьство Типографіи запретило разноску особыхъ прибавй, находя это невыгоднымъ для Типографіи. Такой урокъ венъ былъ научить меня осторожности.

"Что васается до Листка, на воторый я испрашиваль себъ во, при изданіи предполагаемаго журнала, то Листокъ в не имъль бы значенія особой газеты. На полученіе не было бы отдъльной подписви, и получать его могли только подписчики журнала. Я предлагаль тавже, если

ототь Листокь желающимь подписчикамь Московских Вимостей, такъ чтобы онъ быль дополненіемъ столько же з газеты, сколько и новаго журнала. Начальство Универсине приняло этого предложенія и вообще не желаеть, чтомнів было дозволено издавать Листокъ, находя, что онъ перветь Московскія Видомости.

"Недоумвваю, какимъ бы образомъ могъ этотъ Лися подорвать газету, имфющую сто льть существованія, п надцать тысячъ подписчиковъ, удовлетворяющую, по сво содержанію, самымъ разнообразнымъ потребностямъ публ н пользующуюся весьма важною привилегіею относител казенныхъ объявленій, — недоумъваю тьмъ болье, что Лися этоть не быль бы особымъ изданіемъ и служиль бы тол дополненіемъ журнала. Во всякомъ случав, смвю думать, такой взглядъ на дело не совсемъ основателенъ. Ни Уни ситеть, ни какое-либо другое заведение не пользуется у н монополією журналовъ и газетъ. С.-Петербуріскія и Мос скія Видомости им'єють одну и весьма существенную і вилегію, въ силу которой всв казенныя мъста должны чатать свои объявленія исключительно въ этихъ двухъ г тахъ. Но этой привилегіи мой Листонг не касается. Я ист шиваю для него, и то съ большими ограниченіями, л только то, что принадлежить всвив газетамъ. Почему Листока можеть угрожать университетской газеть, когда не страшно соперничество многихъ Петербургскихъ изда выходищихъ ежедневно и предупреждающихъ ее для са Москвы сообщеніемъ изв'ястій? Какое существенное разл въ томъ, что Московскія Въдомости выходять въ Мос а С.-Петербуріскія Видомости, Русскій Инвалидг, Спвер Пчела выходять въ С.-Петербургъ? Да и въ Москвъ неда нздавался Драшусовымъ Городской Листокъ, и нынъ издас полицейская газета, программа которыхъ отчасти совпада съ программою Листка и во многихъ отношенияхъ прег холитъ ее.

Если существованіе университетской Типографіи не превуеть существованію другихь типографій въ Москвъ, очему же Московскія Въдомости должны быть препитить къ основанію въ Москвъ другихъ изданій?

Г. министръ, согласно съ цензурнымъ уставомъ, предвающимъ, чтобы прошенія объ основаніи новыхъ изданій зарительно разсматривались въ Цензурномъ Комитетъ, гился съ запросомъ о моемъ проевтъ въ Мосвовскій урный Комитетъ, а не въ начальству Университета. бы при этомъ имълся въ виду вопросъ о соперничествъ, гъдовало бы тавже спрашивать мнънія Академіи Наувъ, соторой издаются С.-Петербургскія Въдомости, Редакціи про Инвалида и прочихъ выходящихъ у насъ изданій, омя могли бы тавже протестовать противъ новаго изданія, щаго вступить съ ними въ соперничество.

Что же касается до неудобства, находимаго университеть начальствомъ относительно соединенія редавціи Мокист Вподомостей и новаго изданія въ моихъ рукахъ, то мтельство это отнюдь не можеть служить препятствіемъ оемъ исканіи. Какъ ни дорого ценю я преимущества, даныя мив г. министромъ по редавціи Московских Видоей, я безропотно отважусь отъ ней, какъ только приступлю овому изданію. Увольненіе меня отъ Редакціи темъ легче, н нахожусь на служов въ званіи не редактора Московв Въдомостей, а чиновника особыхъ порученій при миръ. Если г. министру угодно будетъ удержать меня при и возложить на меня другое порученіе, я приму это обенную милость и ручаюсь за добросовъстное и усердное иненіе всякой обязанности, какая будеть мив по силамь. льство же Университета можеть легко замёнить меня, болье, что редакція при заведенномъ уже порядкъ ть быть продолжаема успёшно безь особенныхъ усилій. бы не овазалось для меня при Министерствъ нивакого ого порученія для удержанія меня на службі, то я пробы только дозволить мив закончить издание Впдомостей

за текущій 1855 годь, потому что въ октябрів сего истекаеть сровъ моему старшинству на производство въ дующій чинъ. Къ тому времени я успіль бы перемісти въ другое віздомство. Но, издавая журналь, я продолжаль и можеть быть, съ большею пользою, мое служеніе на же самомъ поприщі, которому доселів посвящаль свои тр

"Въ случав необходимости внести въ мою программу ка либо измвненія, я желаль бы быть вызваннымъ на коро время въ С.-Петербургъ: безъ разрвшенія же г. минист прівхать не могу. Такъ, я могъ бы ограничить мою програ относительно Листка, и въ крайности отказался бы отъ и чтобъ только спасти журналь. Для ускоренія хода дв во избвжаніе какихъ-либо новыхъ затрудненій, готовъ провмвсто дозволенія основать новый журналь, право возобна въ Москвв недавно прекратившійся Сынъ Отечества".

Записку эту графъ Д. Н. Блудовъ передалъ товар министра Народнаго Просвъщенія князю П. А. Вяземс съ просьбою, чтобы онъ переговорилъ о ней съ минист Народнаго Просвъщенія и наблюдалъ за ходомъ дъла своей стороны, Катковъ писалъ Нивитенко: "Князь Вязем человъкъ весьма близкій къ графу Блудову и совершенно преданный. Не знаю, что изъ этого выйдетъ... Вашей при во мнъ, вашему благородству, вашему благоразумію пор я это послъднее усиліе въ пользу замышленнаго предпрія

Но внязь П. А. Вяземскій и безъ посредства Ники приняль живое участіе въ предпріятіи Каткова и, отправъ Департаменть Народнаго Просвещенія касающіяся бумаги, писаль: "Возвращаю вашему высокородію бумаг просьбе г-на Каткова, съ приложеніемъ краткаго мненія по этому дёлу. Не угодно ли будеть г. министру взять бумаги съ собою въ Москву, ибо, нетъ сомненія, что о будеть речь въ Москве и г-нъ Катковь явится просите Можеть быть, на мёсте и въ личномъ сношеніи легче бу оценть, разсудить и решить это обстоятельство. Привне съ моей стороны, хотя и нахожу отчасти права и опас

рситета заслуживающими вниманія, но не менье того су справедливымъ и для общей пользы желательнымъ, овазано было и г-ну Катвову возможное удовлетвореніе осьбъ его". Краткое же митніе князя Вязеискаго залось въ следующемъ: "Для соглашенія противоположмнвий и примиренія противоположныхъ интересовъ, но и для общей пользы, какъ Университета, такъ и ви, всего, важется, лучше было бы обратить (нын'в орм'в своей несколько устаревшія) Московскія Видомости ведневную газету, на что отчасти соглашается и самъ ерситетъ. При такомъ преобразовании должно бы, разуя, возвысить содержаніе редактора, опредёляя ему ко-то процентов съ суммы, выручаемой отъ подписчи-Московскій Университеть им'веть всі средства возвысить рочить ученое и литературное достоинство подобной и, которая несомивнио сдълалась бы лучшею Русскою ой. Соучастнивами и сотруднивами въ изданіи могли бы иногіе члены его, коихъ труды были бы соравиврно граждаемы. Для избъжанія лишнихъ расходовъ по Типои можно бы оставить объявленія и тому подобныя статьи, режнемъ видъ, то-есть издавать это прибавленіе не ежею. Предварительно можно было бы, на основаніи этихъ положеній, войти въ сношеніе съ Московскимъ Универомъ и г-мъ Катвовымъ и потребовать ихъ мивнія". аступничество внязя Вяземсваго овазало свое дей-

### LII.

Въ это время Абрамцово, мѣстопребываніе Аксаковыхъ, гили: Ю. Ө. Самаринъ и князь В. А. Черкасскій. вгуста 1855 года, С. Т. Аксаковъ писалъ къ И. С. еневу: "На дняхъ у меня были Самаринъ и князь Черкій, который мнѣ очень понравился; они сказали мнѣ, въ Москаѣ получено позволеніе издавать журналъ и га-

зету кому-то изъ кружка Грановскаго, что деньги и сре приготовлены огромныя; и я полагаю, что вы принимае этомъ журналѣ участіе". Но Тургеневъ отвѣчалъ: "Я васъ перваго слышу о новомъ Московскомъ журналѣ. Богъ, чтобъ онъ пошелъ хорошо и дѣльно. Давно пора

Въ письмѣ же Т. Н. Грановскаго мы читаемъ: "Кат Леонтьевъ и многіе другіе хлопочуть о журналѣ литерат политическомъ. Послѣдній отдѣлъ едва ли можетъ быт рошъ у нихъ. Цензура гораздо мягче"... <sup>217</sup>).

Между темъ, изъ Ярославля, 15 сентября 1855 А. С. Норовъ писалъ къ князю П. А. Вяземскому: вращаю вашему сіятельству діло о дозволеніи коллежо советнику Каткову, издавать журналь Русскій Льтоп съ поданною имъ мнв въ Москвв запискою по сему мету. Имъю честь васъ увъдомить, что, по ближайшемъ смотрвніи этого діла, я, съ своей стороны, не нахожу пятствія въ исходатайствованію Каткову, установлен порядкомъ, дозволенія издавать новый журналь, но предполагавшагося прежде ежедневнаго Листка, каковое в положение онъ и самъ отмъняетъ. Равнымъ образомъ я таю весьма затруднительнымъ и неудобоисполнимымъ, въ чав дозволенія Каткову издавать журналь, оставить вивств съ твиъ и редакторомъ Московских выдомоси За симъ, предоставляю усмотренію вашего сіятельства двлу Каткова дальныйшее движение".

На этомъ письмѣ князь Вяземскій положилъ слѣдую резолюцію: "На основаніи отношенія г. министра и до ной записки г. Каткова, составить докладную записку дарю императору, объ исходатайствованіи высочайшаго со ленія на изданіе журпала Русскій Льтописецъ".

Еще до подписанія всеподдан'в плаго довлада, М. Н. ковъ, 21 овтября 1855 года, представиль въ Канцел министра сл'вдующее заявленіе: "При томъ изм'вненіи, в рое внесено въ программу предполагаемаго мною журнал полагаю приличнів плагаю, вм'всто прежняго названія Рус

описець, означить этотъ журналь названіемъ *Русскій* чикь".

Наконець, 23 октября 1855 года, за подписью внязя А. Вяземскаго, состоялся слёдующій всеподданнёйшій да: "Чиновникъ особыхъ порученій при министрё Нако Просвёщенія, коллежскій совётникъ Катковъ, завёющій редакцією Московских Вюдомостей, просить о леніи ему издавать, въ Москвё, журналь, подъ заглаю: Русскій Вюстикъ. Журналь сей будеть содержать, в отдёла литературнаго, и отдёль политическій, въ котопредположено вводить обзоръ постановленій и распоряти правительства, лётопись политическихъ событій и ныхъ дёйствій и статьи патріотическаго содержанія.

Дарованія и благонам'вренность воллежскаго сов'втнива ова вполн'в изв'встны Министерству Народнаго Просв'в, а о способности въ предпринимаемому имъ д'влу свид'в твуютъ труды его по изданію Московских Въдомостей, редавціи воихъ, съ дозволеніемъ ему собственнаго журпредполагается его уволить.

Главное Управленіе Цензуры находить возможнымъ дозгь Каткову издавать журналь по программы, повергаемой семъ на высочайщее усмотрвніе вашего императорскаго нества. На основаніи сей программы, предполагаемая въ в политическомъ "летопись политическихъ событій и ныхъ дъйствій будетъ составлять, безъ всявихъ разсуждео стороны редавціи, единственно связный выборъ изв'ястій рода изъ періодическихъ изданій, въ Россіи выходящихъ. Такъ какъ, на основаніи 17-й статьи Устава о Цензурів, леніе на изданіе новыхъ журналовъ, газеть и всёхъ це періодическихъ сочиненій зависить отъ высочайшаго вшенія, то я им'тю счастіе испрашивать высочайшаго го императорскаго величества соизволенія на дозволеволлежскому совътнику Каткову издавать въ Москвъ аль Русскій Впстник, по всеподанній ше представляепрограммъ".

На этомъ довладъ, 31 овтября 1855 года, въ Бахчи раъ, государь собственноручно начерталъ варандаще Соъгасенъ.

"Журналъ Катвова позволенъ", — извъщала Погодина финя А. Д. Блудова, — "но только два раза въ мъсяцъ. — Эт препятствію онъ одолженъ интригамъ Московскаго Униветета. — Вотъ вамъ любовь безкорыстная въ Наувамъ и Л ратуръ старшаго Университета въ Россіи! — Нечего говор всть хороши, и невому хвастаться передъ другими " <sup>218</sup>).

15 ноября 1855 года, въ Московских Вподомося появилось объявление объ издании Русского Впстника съ 1 года. Въ объявлении мы, между прочимъ, читаемъ: "Съ в чайшаго разръшенія, предпринимается въ Москвъ новое ріодическое изданіе, подъ старымъ названіемъ Русскій Ви ника. Нижеподписавшійся высово цінить дарованное право и чувствуеть всю важность соединенной съ нимъ обя ности. Оставляя редавцію Московских Вподомостей, нахо шуюся подъ его управленіемъ въ продолженіе пати літь, посвятить нераздёльно всё свои силы новому изданію... не можеть ручаться за успёхъ, но смёло ручается за до совъстность своего предпріятія и сивло объщветь, что скій Въстнико будеть въ нашей Литературів дівяте. усерднымъ и честнымъ, съ твердыми и чистыми убъждені съ полною върою въ важность своего назначенія, какъ о ственнаго органа мысли и слова. Сотоварищами нижепо савшагося по трудамъ редавціи будуть: Е. Ө. Коршъ, П Кудрявцевъ, П. М. Леонтьевъ, — имена хорошо извъстны нашей наукъ и литературъ. Опираясь на такое содъйс онъ можетъ смёлёе ручаться за достоинство новаго издан

Кром'в поименованных выше сотоварищей издателя, имена писателей, которые согласились содействовать реда Русскаго Вистинка своими трудами: Д. П. Абашевъ, С. К. С. и И. С. Аксаковы, П. В. Анненковъ, А. Н. Асанаси И. К. Бабстъ, П. И. Бартеневъ, В. П. Безобразовъ, И. Березинъ, К. Н. Бестужевъ-Рюминъ, Н. М. и В. М. Ба

нскіе, А. Н. Богдановъ, О. М. Бодянскій, В. II. Боткинъ, . Буслаевъ, И. В. Вернадскій, Н. П. Воронцовъ-Вельями-В. П. Гаевскій, А. Д. Галаховъ, А. И. Георгіевскій, . Головачевъ, И. А. Гончаровъ, Д. В. Григоровичъ, I. Драшусовъ, А. В. Дружининъ, А. С. Ершовъ, С. В. скій, И. Е. Забълинъ, К. Д. Кавалинъ, М. Н. Капустинъ, . Карелинъ, Д. И. Каченовскій, Н. Х. Кетчеръ, И. П. иловъ, В. О. Коршъ, А. Н. Костылевъ, М. Е. Кублиц-А. В. Лохвицкій, Н. А. Любимовъ, Н. Э. Лясковскій, I. Соловьевъ, Д. И. Мейеръ, Н. А. Мельгуновъ, Д. А. отинъ, О. Б. Мильгаузенъ, Г. Г. Минъ, Д. Г. Минъ, П. Михайловъ, князь Н. С. Назаровъ, Е. Нарская (исевсъ), А. В. Нивитенко, Н. П. Огаревъ, Н. Ф. Павловъ, 3. Павловъ, К. Н. Петриченко, П. Л. Пикулинъ, А. О. мскій, Я. П. Полонскій, С. П. Полуденскій, А. Н. По-Н. А. Поповъ, А. А. Потехинъ, А. Н. Пыпинъ, Н. А. зановъ, С. А. Рачинскій, К. К. Рулье, Н. М. Сатинъ, . Смирновъ, А. В. Станкевичъ. М. М. Сухомлиновъ, С. Тихонравовъ, Евгенія Туръ, И. С. Тургеневъ, О. В. овъ, Б. Н. Чичеринъ, С. Д. Шестаковъ, М. С. и И. Щепкины, Е. М. Өеоктистовъ <sup>219</sup>). выявь П. А. Вяземскій, не зная о дурных вотношеніях в ова въ Шевыреву, 27 ноября 1855 года, писалъ послед-: "Что думаете вы о новомъ журналѣ Каткова? Если съ нимъ въ хорошихъ сношеніяхъ и имфете на него пе, будьте ему благоразумнымъ и хранительнымъ рукогелемъ... Я очень уважаю способности, дарованія молошколы Московскихъ литераторовъ, убъжденъ въ ихъ совъстности и благонамъренности, но боюсь за ихъ неность, можно даже сказать, за ихъ невинность. Они мало лись съ жизнью, мало натерты жизнью и обстоятельи, и витають въ какомъ-то тридесятомъ царствъ, неломъ государствъ. Если вы съ нимъ и не въ короткихъ еніяхъ, передайте ему мои слова въ предосторожность". На это письмо Шевыревь отвёчаль князю Вяземскому: "Каткову я передаль содержаніе вашего письма, которое его касалось. Къ сожальнію, я съ нимъ не въ коротикъ сношеніяхъ. Онъ у меня не бываетъ. Руководства никакого и предложить ему не могу. Скажу искренно, что программа его журнала духомъ самонадъянности мнъ не полюбилась. Карамзинъ, собираясь издавать Вистникъ Европы, объявить, что не намъренъ учить, а только занимать публику. Вносить свътъ въ дило, устанавливать эдравый смыслъ во взилом на вещи, давать направленіе Литературт, создавать талакты... Объ этомъ не объявляютъ, если бы даже и думали идти на такіе подвиги. Но я надъюсь и увъренъ, что журналь Каткова будетъ лучше его программи" 200).

Объявленіе объ изданія *Русскаго Въстника* проязвело разнообразное впечатлівніе.

Такъ, 28 ноября 1855 года, Т. И. Филипповъ писаль къ И. В. Кирѣевскому: "Объявленіе Каткова и грозно, и милостиво; бѣда врагамъ, а подписчикамъ житье...

Недружелюбно отнесся къ явленію Русскаго Въстиния и В. В. Григорьевъ. "Судя по программъ", —писаль онъ Савельеву, — "и еще болье по списку сотрудниковъ, будетъ этотъ журналъ такимъ же безхарактернымъ, какъ и Петербургске. Хвастовства много: Будетъ-де у насъ наука говорить языкомъ жизни. А кто же пишетъ это? Катковъ. И кто этотъ извъстины съ наукъ и литературъ Валентинъ Коршъ? И что путнаго могутъ свазать господа. подобные Сатину, Головачеву, Дратусовымъ и проч. И какъ могутъ мириться убъжденія Аксаковыхъ съ таковыми же Огарева? Словомъ, программа Русскаго Въстинка произвела на меня впечатльніе самое непріятное—потому я и подписался на полученіе этого журнала: будетъ матеріаломъ больше для возбужденія желчи. Заодво ужъ злиться 221).

На первыхъ порахъ, совершенно противоположно смотрыв Аксаковы на этотъ зарождающійся органъ Западниковъ. Какъ только С. Т. Аксаковъ увидалъ себя и своихъ сыновей въ объявленіи, то писалъ И. С. Тургеневу: "И такъ, мы съ вами въ сть участвуемъ въ Русскомъ Въстичкъ. По моему, это очень пріятное явленіе. Очень мнѣ досадно, что я ничего не могъ дать Каткову, кромѣ маленькаго отрывка, да и тотъ изъ печатающейся книги, которая выйдетъ въ свѣтъ черезъ нѣсколько дней послѣ выхода перваго нумера журнала. Я хотѣлъ только этимъ доказать Каткову, что дѣйствительно желаю участвовать въ его изданіи". Въ другомъ письмѣ своемъ къ Тургеневу, С. Т. Аксаковъ писалъ: "Что вы напечатаете въ въ новомъ журналѣ Каткова? Къ сожалѣнію, я не могъ принять его великолѣпно-выгоднаго предложенія относительно моей книги: литературная совѣсть не позволила мнѣ разорвать мое сочиненіе на восемь книжекъ журнала" 229).

"Вчера я", —писалъ И. С. Аксаковъ, 3 декабря 1855 года, нзъ Бендеръ, въ своимъ родителямъ, — "досталъ газету — Петербургскія Въдомости (Московских здёсь не нолучають) — и каково же было мое удивленіе, когда на заднемъ листкъ увидалъ наши имена; догадавшись, что дело идетъ о журнале, я, не читая всего объявленія, пробіжаль глазами списовъ сотрудниковъ и не могъ понять, почему не нахожу тутъ имени. Хомякова и другихъ; но когда прочелъ подпись внизу, тогда мив все разъяснилось. - Это было объявление Каткова объ изданін Русскаго Въстника. Весьма важно дозволеніе политическаго журнала въ Москвъ, хотя онъ и издается людьми, возэрвнія которыхъ на политическія событія могуть быть несогласны съ нашими. Изъ такъ называемой Славянофильской стороны въ этомъ журналь, видно, участвуемъ только им трое. Жаль, что нътъ тутъ Хомякова. Хотя моего согласія на участіе въ этомъ журналь и не спрашивали, однаво, я готовъ охотно въ немъ участвовать, если онъ не будетъ враждебнымъ нашей сторонъ, Хомякову и другимъ нашимъ знакомымъ. Имена Каткова, Корша и Леонтьева порукою въ томъ, что журналъ будетъ серьезный, честный, добросовъстный, - не Петербургская литературная Сфиная Площадь, и я отень радъ этому явленію; но Константинъ строже меня въ этить отношении и его участие, отделенное отъ участия Хомякова и другихъ, бросается въ глаза. Какого же рода статъв будетъ онъ давать, или лучше сказать — какого рода его статъв рѣшатся они помѣщать? Чисто ученыя или же критическія или, такъ сказать, общественно - политическаго содержанія <sup>223</sup>)?

Появленіе Русскаго Вистинка, Современника, впоследствін лютый врагь его, прив'єтствоваль вь такихь выраженіяхь: "Мы должны прив'єтствовать новаго д'єтеля на журнальном поприщів. Читатели уже знають изъ объявленій о предпринятом въ Москв'є г. Катвовым Русском Вистинки. Судя по программ и по именам сотрудниковь, это будеть д'єльный и преврасный журналь. Во всяком случав, имена людей, стоящих въ глав изданія, служать несомн'єнным ручательством в, что наша Литература пріобр'єтеть въ Русском Вистинко д'єтеля доброкачественнаго и добронравнаго за выпадання в пробронравнаго за выпадання в приском възграння в пріобр'єтеть в в Русском выстинков д'єтеля доброкачественнаго и добронравнаго за выпадання в пріобр'єтеть в в в Русском выстинков д'єтеля доброкачественнаго и добронравнаго за выпадання в пріобр'єтеть в в в Русском выстинков д'єтеля доброкачественнаго и добронравнаго за выпадання в при в п

Летомъ того же 1855 г., издатели Соеременника И. И. Панаевъ и Н. А. Неврасовъ постили Москву. Покойний Т. Н. Грановскій, за місяць до своей кончины, писаль въ А. В. Станкевичу: "Соеременникъ быль оба здісь літомь; отлично устроили діла свои. Взяли у Солдатенкова, на поддержаніе журнала, три тысячи рублей, да съ Василія Петровича Боткина, снова пылающаго любовью къ Литературів, сорвали двів тысячи и унеслись, ликуя, въ Питеръ 2 225).

## LIII.

Какъ издатель Москвитянина, хотя и отходящаго въ въчность, Погодинъ, само собою разумъется, не могъ радоваться, ни появленію Русскаго Въстника, ни грядущему появленію Русской Бестьды. Но у него въ это время образовались съ М. Н. Катковымъ какія-то особыя непонятныя отношенія. Катковъ въ это время задёль самую чувствительную струну сердца Погодина, это—его чиновное честолюбів.

Мы уже знаемъ, что Погодинъ постоянно мечталъ сдалаться то вице-президентомъ Авадеміи Наукъ, то оберъ-пр

вуроромъ Св. Сунода, то наставнивомъ наслъднива Русскаго престола, то попечителемъ, то директоромъ Департамента Народнаго Просвъщенія, то, наконецъ, дипломатомъ.

Въ Дневникъ Погодина, 1855 г., мы безпрестанно встръчаемся съ такими, напримёръ, записями: "Слухи о моемъ попечительствъ. Думалъ. Думалъ о попечительствъ и посольствъ въ Наполеону. Думалъ о директорствъ въ Министерствъ Просвъщенія. Вечеромъ профессора. Объ Университетъ и моемъ директорствъ".

Обуреваемый такими честолюбивыми помышленіями, Погодинъ совершенно неожиданно получаетъ следующее письмо отъ Н. А. Мельгунова, писанное 27 ноября 1855 года: "Я завзжаль давеча по утру въ больному Каткову, котораго не видаль съ его возвращения изъ Петербурга. Онъ все ищеть случая повидаться съ тобою, Михаилъ Петровичъ, и ему не удается это до сихъ поръ. Между твиъ, онъ разсвазалъ мив кое-какія подробности, не только интересныя для тебя, но н важныя для насъ всёхъ, ибо безъ преувеличенія и лести можно сказать, что въ последніе два-три года ты значительно поднядся во общественномо мнъніи не только Москвы и Петербурга, но чуть ли и не всей Россіи, не только такъ называемых восточныхъ, но и тавъ называемыхъ западныхъ. Вчера, напримъръ, я столько слышалъ похвалъ тебъ, и между прочимъ, отъ людей, считавшихся отъявленными западнивами, что сердцу было весело. Всв смотрять на тебя, вакъ на ръдвое явленіе, какъ на общественнаго Русскаго человъка. просв'ященнаго, умнаго и неутомимаго. Дорожи этимъ общима мевніемъ, и не переставай его заслуживать. И такъ, вотъ что сказаль мив Катковъ: На упраздненное мъсто директора Департамента Народнаго Просвъщенія много соискателей; но все это люди не совствиъ благонадежные, особливо тотъ, который имъеть всего болье шансовъ успъха. Всъ истиню би гонамфренные люди желають видёть тебя во главъ этого валнаго Департамента. На тебя главная надежда. А потому ду сають, что твоя обязанность вхать какь можно скорве въ Петербургъ, чтобъ своимъ присутствіемъ, а по нуждѣ даже исвательствомъ, отстранить неблагонадежныхъ людей, которые ничего, кромѣ вреда, не принесутъ Просвѣщенію. Катковъ уполномочилъ меня передать тебѣ сказанное выше. Но мвѣ кажется, что онъ кое-что хранитъ про себя, чтобъ сообщитъ тебѣ прямо".

· На письм' означено: Très-confidentielle 226).

Надо зам'втить, что въ это же самое время, какъ му уже знаемъ, Погодинъ вошелъ въ дружескую переписку съ К. Д. Кавелинымъ.

Вышеприведенное письмо Мельгунова доставило Погодвеу неописанную радость, и онъ, въ Дневникъ своемъ, подъ 28 ноября 1855 года, записалъ: "Письмо отъ Мельгунова, лоставившее много удовольствія о склоненіи мифнія общественнаго въ мою пользу. Хватились глупые! Да когда же я говорилъ и дѣлалъ другое".

Самъ же Катковъ, 30 ноября 1855 года, писалъ А. В. Никитенко: "Пишу къ вамъ, драгоцѣный Александръ Василевичъ, наскоро, а именно вотъ по какому дѣлу: Сегодня отправился въ Питеръ М. П. Погодинъ. Я намекалъ ему ва возможность получить по Министерству Народнаго Просвъщенія то назначеніе, о которомъ, помните, мы съ вами толковали. Онъ, повидимому, былъ радъ этой мысли, но объявилъ, что самъ искать мѣста не будетъ. Онъ будетъ у васъ, во, вѣроятно, самъ не заговоритъ о директорствѣ; такъ заведите съ нимъ сами объ этомъ рѣчь. Такое назначеніе, если бъ оно когда-нибудь состоялось, было бы дѣломъ отличнымъ 227.

Сколько намъ извъстно, мъсто директора Департамента Народнаго Просвъщенія занималь въ то время Павель Ивановичь Гаевскій и не думаль оставлять своего поста; но тълъ не менъе, Погодинъ, поддерживаемый Катковымъ, 30 ноября 1855 года, отправился въ Петербургъ, мечтая занять мъто директора Департамента Народнаго Просвъщенія. О временя препровожденія его въ Петербургъ, мы имъемъ, хотя и скулныя свъдънія изъ писемъ его. "Еще здравствуйте, люба»

нъйшіе" — писаль онъ (3 девабря). — "Пишу въ вамъ только два слова, чтобъ изв'естить о себ'в и дать отчетъ. Вчера поутру быль я у Норова, который приняль меня очень ласково н разсказалъ всё новости по управленію нашему. Потомъ отправился я пъшкомъ въ Куниву, нъсколько больному, и навонецъ, - въ Давыдову. Объдъ дома съ ухою изъ собственныхъ стерлядей, хранящихся въ садей. Вечеръ у внязя Вяземскаго; отъ него Оболенскій, уже въ 1 часу, увель въ Тургеневу. Теперь отправляюсь въ Авадемію, - участвовать въ пріем'в новаго президента графа Блудова. Оттуда зайду въ Корфу или куда-нибудь по дорогь, а объдать у Блудовыхъ. Вечеромъ везетъ Кокоревъ къ какому то примъчательному своему знавомому. Отчеть за нынешній день вы имеете, следовательно, завтра отчета болбе не получите. Известіе о Карсе, вчера здёсь разосланное, очень обрадовало всёхъ: взять въ плень весь гарнизонь, главновомандующій Вилліамсь со всемъ своимъ штабомъ, восемь пашей, много орудія. Князь Меньшивовъ назначается главновомандующимъ всёхъ силъ на свверв обороны береговъ. Начальнивомъ его штаба-Путатинъ. Посылаю вамъ примечательный циркуляръ Константина Николаевича, который дайте прочесть Аксаковымъ. Письма во мив, если окажутся важныя, посылайте къ Ив. Оед. Мамонтову, близъ Ильи пророка, на валу, въ собственномъ домъ. Адресъ: Петербургъ, въ домъ Кокорева, на Бассейной".

Въ письмъ, отъ 4 декабря, читаемъ: "Пользуюсь случаемъ свободной корреспонденціи и пишу къ вамъ опять, мои любезные. Вчера день прошелъ какъ было предназначено. Вечеромъ были у Власова, совътника Академіи Наукъ, и воротились въ 12 часу. Теперь собираюсь къ Бычкову, который, слишалъ, женится; оттуда въ Скрипицину. Аверкіеву, Головнину и проч. Объдаемъ у Бенардаки. Извъстите Аксаковыхъ, что Комитетъ 2 апръля упраздненъ. Прощайте, цълую всъхъ и благословляю. Прошу васъ всъхъ, друзья мои, занимайтесь какъ можно больше и дорожите временемъ. На чей счётъ это пишу, пусть догадается тотъ, или, пожалуй, та, самъ,

сама и сами. Думаетъ Кокоревъ (который нравится мив больше и больше) вывхать въ середу. Разумвется, и я съ нимъ, хота и зовутъ остаться многіе".

Наконецъ, въ письмъ отъ 5 декабря, мы читаемъ: "Вотъ какъ нынъ я аккуратенъ: пишу всякій день — потому что всявій день поутру отходить изъ дома особая почта. Вчера объдаль я у Бенардави, стараго своего знакомаго, съ которымъ пилъ вмъсть воду въ Маріенбадь въ 1839 г., гдь Лиза учила его маленькаго сына. Онъ имветь двло теперь по откупамъ, золотымъ промысламъ и проч. Послѣ обѣда зашель въ Прянишникову, который перебхаль въ новый свой домъ. Повдній вечеръ дома съ Айвазовскимъ. Нынъ объдать буду у Прянишникова, потому что объщаль вчера, а сейчасъ прислали приглашение Блудовы. Для утра не написаль еще себѣ маршрута. Завтра вечеромъ буду читать стараго Петра своего у Вяземскаго. Кокоревъ просилъ за кать къ себь въ деревню, въ шестидесяти верстахъ отъ Петербурга, на желізной дорогъ; тамъ живетъ его мать. То-есть, въ середу-пробить тамъ, а въ четвергъ продолжать путь. Следовательно, въ Мосввъ будемъ, если Богъ дастъ, въ пятницу 4 228).

О чтеніи Погодина на вечерѣ у князя П. А. Вяземскаго своей драмы Петръ Великій, А. В. Някитенко, въ Диевника своемъ, подъ 7 девабря 1855 года, записалъ слѣдующее: "Вечеръ у внязя Вяземскаго. Погодинъ читалъ свою старую драму Петръ Великій. Есть мѣста недурныя—прочее зѣло свучновато. Графъ Сологубъ слѣдующими словами выразнать свое неудовольствіе:—Таковое чтеніе—ужсь мое почтеніе! Да и никто не остался доволенъ. Не знаю, пріятно ли было внязю Вяземскому и князю Львову слушать, какъ ихъ дѣды или прадѣды отличались въ скверномъ заговорѣ противъ Петра, въ пользу цесаревича Алексѣл. Они выставлени въ такомъ видѣ, что ихъ, право, не лестно считать своими претками" 229).

Передъ отъёздомъ изъ Петербурга, Погодинъ получиль слёдующую записку отъ графини А. Д. Блудовой: "Великая внягиня Едена Павловна поручила мит передать вамъ, что ен высочество желаетъ видёть васъ до отъйзда вашего въ Москву и назначает вамъ быть из ней въ дворецъ, завтра се среду вечеромъ въ 8 часовъ. Не забудьте день и часъ; если вы можете отобъдать у насъ, и будетъ только черезъ улицу бълъ; а если не можете у насъ объдать, то отъ нея прібз-кайте къ намъ, чай пить. До  $10^{1}/_{2}$  часовъ я буду свобона".

11 девабря 1855 года, Шевыревъ писалъ Погодину: "Вчера узналъ я отъ старичка протоіерея, что ты возвратился изъ Питера. Какія же привезъ новости? Подълися ими". На это Погодинъ отвъчалъ: "Занятъ по уши корректурою Изсладованій... Новости почти всъ, въроятно, ты уже знаешь, ибо я воротился еще въ субботу. А Московскіе — обо мню (т.-е. о директорствъ) всю вздорз"!

Но слухи о назначенияхъ Погодина не ограничивались Москвою; они достигли и до Харькова. "Одному однако удивияюсь", — писалъ Погодину, 23 декабря 1855 г., внязъ Н. Н. Голицынъ, — "какъ ръшились вы покинуть родимую Москву. Какое мъсто"?

Въ другомъ письмъ, отъ 30 декабря, внязь Голицынъ писалъ: "Очень желалъ бы я, чтобы слухи о перемъщеніи вашемъ въ Питеръ были бы не что иное вавъ Московскіе слухи. Въ Харьковъ поговариваютъ, что вамъ поручаютъ быть наставнивомъ Наслъднива; говорятъ то же о порученіи вамъ завъдыванія Педагогическимъ Институтомъ, на мъсто Лавылова".

Дружескія же отношенія Погодина съ Катковымъ продолжались недолго. 30 января 1856 года, т.-е., тогда, когда книжки Русского Въстичко стали выходить въ свъть, К. Д. Кавелинъ писалъ Погодину: "О Въстичкю, кажется, приговоръ вашъ строгъ. При такомъ подломъ Министерствъ и Цензуръ и надежды то нътъ разгуляться; а что вы сдълаете, когда перо ходитъ, подъ вліяніемъ убійственной мысли: этогото цензоръ не пропустить, это исковеркаетъ, это въ III-е Отдъленіе пошлеть. Цъпи на рукахъ и на мысли—ть же цъпи. Кромъ того, простите, а не могу не сознаться вамъ, что статья Соловьева \*) мнт въ высшей степени нравится, —такъ правится, что отъ нея я быль внт себя отъ радости. Конечно, не ученостью, не изложенімъ фактовъ она блистаеть, а двумя-тремя върными и благородными мыслями, изложенными не только отлично, но даже краснортиво, что не всегда есть удълъ Соловьева. Бросимте предубъжденія, которыя насъ губять; пусть хорошее будетъ хорошо и для насъ, хота бы врагъ сказалъ или написалъ. Хоть и разныхъ приходов, а все свои. Теперь такое время, что даже за нъсколько выходящихъ изъ ряда мыслей и даже фразъ, внушенныхъ любовью къ добру и высказанныхъ смъло, можно сказать спасибо".

На мъсто М. Н. Каткова, редакторомъ Московских Въдомостей быль опредвлень В. О. Коршъ; тогда какъ Шевыревъ и другіе члены Университета желали видіть на этомъ мъстъ своего товарища профессора В. Н. Лешкова. Само собою разумвется, что назначение Корша, какъ человвка посторонняго Университету, не могло быть пріятно многимъ членамъ Университета, а въ томъ числе и Шевыреву. Между твиъ, Кавелинъ принималъ въ Коршв живвишее участи. 30 января 1856 года, онъ писалъ къ Погодину: "Михаилъ Петровичъ, вы человъвъ съ сердцемъ и съ душой, и готовы на доброе дело. Съ Шевыревымъ вы близки и имете ва него вліяніе. Право, не хорошо поступаеть онъ. Написаль съ три вороба всякой всячины на Корша, редактора Москов: ских Выдомостей, Вяземскому; а Вяземскій поставиль на дыбки Норова, и они такъ и зарятся на бъдняжку. Вамъ извъстно, что я не ходатай за свою родненьку, и не быль имъ никогда, и родня мив-человекъ по мысли, убежденичь и сердцу, а не по крови. Стало быть, собираясь сказ ть нъсколько словъ въ пользу теперешняго редактора Моско-

<sup>•)</sup> Въроятно: Древняя Россія, напечатанная въ Русскомъ Высшина 1856 г., книга І-я. Н. Б.

ских Впосомостей, я не о шуринъ говорю, а о человъвъ заведомо благородномъ и просвещенномъ, хотя слова нетъ, несколько можеть быть молодомъ и порывистомъ. Да какъ же не гръхъ мъряться съдому человъку съ молодежью; всявое ея слово въ строку ставить, и вдобавокъ начальственныть путемъ, вызывая стреды, противъ которыхъ чиновнику въ Россіи что свазать или возразить? Право, ей ей, нехорошо! Недоволенъ-пиши и печатай, а не ходи по начальству, которое не довольно само умно, чтобъ знать какъ себя держать. По разнымъ отзывамъ Вяземскаго и Норова, которые до меня дошли, я боюсь сильно, чтобъ Коршу не пришлось плохо. Норовъ сказалъ прямо Зиновьеву, что жалветь, зачемъ не пристроилъ редакторомъ газеты Елагина, -- цензора, притчу во языціваь. Чтожь, дучше это будеть, котя, вонечно, Елагинъ будеть всё безъ изъятія стихи Шевырева печатать въ Вподомостяже? Притомъ, если ужъ жаловаться, такъ по крайней мірь говориль бы правду. А то написаль, что подписва уменьшилась при Коршт на Видомости, а на дель она увеличилась. Что же это такое? Сделайте милость, Михаилъ Петровичъ, при свиданіи и при случав поговорите объ этомъ дълъ съ Степаномъ Петровичемъ и обезоружьте его, по крайней міру внушите ему другой, боліве его достойный способъ отместви. Надобно юность беречь и помогать ей, и многое ей спускать, потому только, что молодежь у насъ долго подвержена глупостямъ, и чёмъ больше она увлекается съ молоду, твиъ больше проку подъ старость. Потребность перебфситься бываеть только у того, у кого CHATA MHOTO".

Вивств съ твиъ и самъ Коршъ писалъ Погодину слвдующее: "Вы, бытъ можетъ, не знаете, что г. Шевыревъ уже изволилъ писать обо мив князю Вяземскому, какъ о человвкв неблагонамвренномъ и вовсе незнающемъ литературнаго двла, и мив стоило большого труда разсвять впечатлвніе, нроизведенное этимъ милымъ доносомъ. О письмахъ Шетырева къ Вяземскому я узналъ отъ Назимова, который въ то время быль въ Петербургѣ и которому говориль о нихъ министръ" <sup>230</sup>).

Но сохранилось и письмо князя П. А. Вяземскаго въ Шевыреву, отъ 28 декабря 1855 г., въроятно, отвътное, въ которомъ читаемъ: "Передалъ я А. С. Норову то, что вы пишете мнъ о Московскихъ Въдомостяхъ. Кажется, дъло въ томъ, что онъ введенъ былъ въ заблужденіе. Ему писаш, что профессоръ Лешковъ отказывается отъ редакторства, в выъстъ съ тъмъ генералъ Назимовъ и графъ Закревскій ходатайствовали передъ нимъ за Корша. Министръ теперь я жалъеть о случившемся, но помочь бъдъ, кажется, повдно. Впрочемъ, Московскій Университетъ все же можеть дать редакціи то направленіе, которое онъ признаетъ лучшимъ.

# LIV.

Съ воцареніемъ императора Александра П-го, у опальныхъ Славянофиловъ явилась мысль образовать свой журваль, чрезъ который они могли бы дъйствовать на общество, проповъдью своего ученія православнаго, самодержавнаго и въроднаго. Къ мысли этой они приступили съ сомнъніемъ въ ея воплощеніе, такъ какъ надъ ними тяготъла, по недоразумънію, кара правительственная и они обречены были на безмолвіе. Въ это время Хомяковъ снялъ съ себя фотографію; взглянувъ на нее, И. В. Киръевскій сказалъ: C'est Хомяковъ, зиbissant le silence (Это Хомяковъ, подверженный молчанію) 231).

Прежде чёмъ приступимъ къ описанію основанія Русской Бесподы, взглянемъ на положеніе Славянофиловъ, въ воторомъ застало ихъ новое царствованіе.

Въ то время, когда Славянофилы обречены были на безмолвіе, А. С. Хомяковъ напечаталь въ чужихъ краяхъ, яв Французскомъ языкъ, двъ богословскія брошюры, обратившія на Русскаго православнаго богослова всеобще вниманіе. Первая изъ нихъ: Нъсколько словъ Православнаго Христіаниня о Западных выроисповыданіях, по поводу брошюры г. Лоренса, была напечатана въ Парижѣ, въ 1853 году; а другая, подъ заглавіемъ: Нъсколько слов Православнаю Христіанина о Западных выроисповыданіях, по поводу одного окружнаю посланія Парижскаго архівпископа, была напечатана въ Лейпцигѣ, въ 1855 году 232).

Этими брошюрами весьма заинтересовалась благочестивая императрица Марія Александровна, и по ея порученію, 17 мая 1855 года, В. Д. Олсуфьевъ писаль нашему богослову: "Государыня императрица, узнавъ, что вы написали продоженіе сочиненія вашего: Quellques mots d'un Chrétien Orthodoxe, желаетъ прочитать оное. Почему и обращаюсь въважь съ просьбою прислать мит вашу рукопись, для представленія ея величеству. Ей угодно было привазать сообщить вамъ, что покойный государь императоръ съ удовольствіемъчиталь вышеписанное сочиненіе и остался имъ доволенъ".

Само собой разумъется, что это сообщение весьма утъшило и ободрило Хомявова. "У меня потребоваль", — писаль онъ Кошелеву, -- "или, пожалуй, попросилъ офиціально Олсуфьевь, отъ имени государыни. Я послаль весьма некрасивый списовъ, другого не было, и извинился поспъшностію. письмъ Олсуфьева, государыня поручаеть миъ свазать, повойный императоръ быль брошюрою очень доволенъ. Я въ отвъть сказаль, что это мив потому особенно дорого, что смертію своею государь доказаля искренность своих убъжденій. Відь это должно было свазать. Изъ другого источника знаю я и слова повойнаго, очень замёчательныя: Dans ce qu'il dit de l'Eglise il est très libéral; mais dans ce qu'il dit de ses rapports avec l'autorité temporelle il a parfaitement raison, et je suis de son avis. Многіе туть хотять видеть лицемеріе, но изъ чего и для вого? Всё мы и духовные, и свытскіе, виноваты въ его ошибкахъ... Я думаю, онъ по врайнему разуменію желаль правды. Иные его бранять, иние имъ гордится безъ смысла"...

Вскоръ послъ того, Хомяковъ получилъ другое письмо

(отъ 29 іюня 1855), отъ В. Д. Олсуфьева, въ которомъ прочель: "Государыня императрица Марія Александровна повельть мит соизволила, препроводять къ вамъ Нъмецкій переводъ вниги вашей, по волъ великой княгини Ольги Николаевны сдъланный нашимъ Стутгартскимъ священникомъ Исполняя симъ такую высочайшую волю, покорно прошу о полученіи не оставить меня увъдомленіемъ". За симъ, отъ себя ли, или отъ императрицы, Олсуфьевъ сообщилъ Хомъкову: "Вамъ въроятно не безъизвъстны распри Западной церкви о непорочномъ зачатіи Пресвятыя Богородицы. Посилаю отъ себя, для прочтенія, протесть аббата Лаборда противъ сего новаго догмата" 233).

Въ то же время Хомявову приписывали стихи, ходившіе тогда по рукамъ, — Русскому Царю, и неизв'ястный авторь оныхъ, писалъ, изъ Петербурга, въ Погодину: Вы меня извините, что я васъ безпокою моимъ письмомъ, которое собственно мнв следовало бы адресовать г. Хомякову, во мив неизвестенъ его адресъ, между темъ какъ я надеюсь, что чрезъ Университетъ письмо дойдеть къ вамъ върно. Кромъ того, обращаясь въ вамъ, я еще выигрываю въ томъ отношенін, что вашимъ словамъ, вашему авторитету поверять люди, которые могуть не пов'врить г. Хомякову и это можеть имъть для него лучшія последствія, чемь письмо въ нему адресованное. Къ тому же вы, по слухамъ до мена дошедшимъ, съ нимъ пріятель. Общественное мивніе (во крайней мъръ здъсь) приписываетъ г. Хомякову стихи: Русскому Царю, здёсь довольно распространенные, и автора которыхъ, какъ слышно, ищутъ. - Я вполнф убъжденъ, что люди знакомые съ направленіемъ и со слогомъ г. Хомякова, особенно его пріятели, никогда не ошибутся такъ грубо, приписавъ всегдащнему врагу гнилаго Запада стихи далеко уступающіе въ звучности стихамъ одного изъ лучшихъ нашихъ современных поэтовъ, и кром втого, выражающие сочувствие къ Европейскимъ идеямъ; но не всв судьи суть достойные цънители. Я слышу, слъдствія этого подозрънія довольно (епріятны для г. Хомякова, и потому я різнился писать вамъ, чтобы вы имфли въ рукахъ документь, хотя и анонимный, по причниямъ довольно яснымъ, но свидетельствующій о невинности г. Хомякова въ этомъ произведении. Стихи Русскому Царю ("Европа противъ насъ" и т. д.), равно какъ и другіе: Пророчество (1812) и Русскому народу (1854, девабрь), не получившіе большой гласности, писаны мною. Мое вия извёстно немногимъ. Есть здёсь люди, воторые могутъ меня назвать, но не думаю, чтобы вто-либо изъ жителей Москвы меня зналь, какъ автора этихъ произведеній, тімъ боле, что я въ Москве нивогда не бываль, и какъ стихотворецъ, въ печати никому незнакомъ. Мив приходитъ на мысль, что можеть быть вамъ совершенно знакомы названныя произведенія; въ такомъ случав, посмвитесь надъ самолюбіемъ автора, который Богъ знаеть что о себі воображаеть и сожгите это письмо. Если же стихи мои точно дошли до Москвы, какъ мив говорили, то прошу васъ сохранить этотъ листь, какъ документь, на случай обвиненія г. Хомякова; во вы меня обяжете, если не будете повазывать его другимъ безъ врайней необходимости. Мнъ остается еще просить васъ извинить меня предъ г. Хомиковымъ въ томъ, что а быль невинною причиною распространенія подъ его именемъ произведенія, недостойнаго его по стиху и чуждаго ему по мысли" <sup>284</sup>).

Между тёмъ, Хомявовымъ заинтересовались при Дворѣ, и онъ сталъ получать приглашенія пріёхать въ Петербургъ. "Матушка передала мнѣ",—писалъ онъ графинѣ А. Д. Блудовой,— "вашъ добрый и милый совѣтъ побывать въ Пальмирѣ Сѣвера, и что грѣха таить? Признаюсь, многое множество разныхъ чувствъ заговорило во мнѣ, все подговаривая на эту поѣздку. Да не выходитъ! Мнѣ уже суждено сидѣть сиднеть въ своемъ уголвѣ. Вотъ уже болѣе трехъ лѣтъ, вакъ и этвавался вовсе отъ свѣта и одинавово отъ его удовольстый, какъ и отъ его требованій. Зипунъ по буднямъ и долголое пальто по праздникамъ право не Петербургскій на-

рядъ. Вамъ все это незамътно: но намъ это очень замътно. Петербургъ-городъ свътскій по преимуществу, и нъть никакой возможности соваться въ него съ своимъ уставомъ. Это было бы врайнимъ неприличіемъ, а я также мало желаю поступать неприлично, какъ твердо положиль себв не отступать отъ своего устава. Я старивъ, отказавшійся отъ світа. хотя разумъется нисколько не отказавшійся отъ жизни общественной; но этого нивто не обязанъ признавать, а мнв нътъ никакой охоты выставлять себя странникомъ. Видиге, что мив въ Петербургъ не дорога, какъ бы ни хотвлось повидаться съ теми, кого въ Петербурге люблю. Верьте мин, что если желаніе мое побесёдовать съ друзьями, не можеть меня заставить отказаться отъ того образа жизни, который мною выбранъ, или лучше сказать, который единственно миз возможенъ, меня также не заставить измѣнить своего намьренія желаніе видіть или показать дітямь непріятельскій флотъ передъ Кронштадтомъ. Положимъ, что видъ и хорошъ; но онъ хорошъ только для тёхъ, кто можеть стать на батарею съ фитилемъ въ рувахъ. Мнъ нельзи, Мить не сльдуеть смотрёть на это съ равнодушнымъ любопытствомъ; въдь все-таки это осворбление. Даже на сражение, чъмъ бы оно ни кончилось, я не хотель бы глядеть. Для сражающихся оно подвигъ, для зрителей оно гладіаторскій бой.

На вызовъ же А. Н. Попова, Хомяковъ отвъчаль ему"Вы меня зовете въ Питеръ; признаюсь, мало жду я пользы
отъ этой поъздки, но ъду и даже скоро. Теперь говъю въ
деревнъ, а потомъ дътей—въ Москву, а себя—на желъзную
дорогу... Я сказалъ, что мало жду пользы; видите, мнъ кажется, что именно противъ меня больше вражды, чъмъ и
прежде думалъ. Напримъръ, кромъ меня и Киръевскаго, въ
Катковскомъ объявленіи стоятъ же тъ имена, которыя мннистръ объявляетъ негодными, а журналъ позволенъ. И такъ
или моя личность, или что еще въроятнъе, наше направленіе, крайне оподозръно, потому что статья въ чужомъ журналъ не имъетъ той силы, что въ своемъ. А все-таки я ъду,

чтобы меня не винили. Отзывъ А. С. Норова показываетъ, какая страшная слёпота въ Петербургъ... Въдъ это человъкъ и върующій, и душею искренній, а что дълаетъ и говоритъ" <sup>235</sup>)!

Кавъ бы то ни было, поъздва Хомявова вскоръ дъйствительно состоялась; но объ ней мы будемъ говорить при описани основания Русской Беспеды.

#### LV.

Осенью 1855 года, С. Т. Аксаковъ переселился въ Москву изъ своего Абрамцева. 6 октября того же года, онъ писалъ Погодину: "Да благословитъ Богъ благія наміренія ваши. Не могу вамъ выразить своего нравственнаго состоянія: вся внутренность перебольла, какъ говорится! Я рішаюсь перебхать на зиму въ Москву: все лучше вмісті съ вами, Хомяковымъ и братомъ, да и книгу напечатаю самъ, и много безділицъ поправлю въ ворректурів.—Гриша \*) задержалъ у меня (между нами) деньги, и потому въ продолженіи місяца можетъ понадобиться мніз на перехвать тысяча цілковыхъ: могу ли я взять у васъ? Отвічайте однимъ словомъ" 236).

Разумъется, Погодинъ отвъчалъ не отрицательно, а въ Днеоникъ его, подъ 28 октября 1855 года, мы уже читаемъ: "Завхалъ въ Аксакову, котораго странно видъть въ Москвъ. Заговоримся".

О своемъ прибытіи въ Москву С. Т. Аксаковъ изв'єстилъ И. С. Тургенева: "Я въ Москву, любезн'яйшій Иванъ Сергіченчъ",—писаль онъ ему 30 октября 1855 года,— "и живу въ Денежномъ переулку, у Покрова въ Левшину, въ дом'я Пфеллера". Въ томъ же письм'я С. Т. Аксаковъ ув'ядом-ляеть Тургенева, что его Семейная Хроника и Воспоминанія "пропущены и нечатаются" 237).

<sup>\*)</sup> Григорій Сергьевичь Аксаковь. H. E.

"Поздравляю васъ съ перевздомъ въ Москву", —писаль И. С. Аксаковъ, изъ Одессы, 11 ноября 1855 года, къ своимъ родителямъ. — "Какъ-то покажется намъ пребываніе звмою въ Москвъ: вы отвыкли уже отъ постоянныхъ гостей, шума и говора" 238).

Переселившись въ Москву, С. Т. Аксаковъ, по прежнему, зажилъ въ ней клѣбосоломъ. Въ январѣ 1856 года, онъ писалъ Погодину: "Всякой день перебываетъ у меня человѣть десять, а сегодня вдругъ сошлась дюжина. Между прочим пріѣзжалъ познакомиться со мною графъ Л. Н. Толстой и завтра читаетъ у меня свою новую піесу изъ крестьявскаго быта, и проситъ, кажется, искренно самыхъ строгихъ замѣчаній... Дѣла наши крайне плохи. Осторожность нужна больше, чѣмъ прежде" 239).

О своемъ знакомствъ съ графомъ Львомъ Николаевичемъ Толстымъ, С. Т. Аксаковъ, 7 февраля 1856 года, писаль И. С. Тургеневу: "Мы оба съ Константиномъ очень ради знавомству съ графомъ Толстымъ. Онъ умень и серьезенъ; онъ способенъ понимать строгія мысли, въ какіе бы нустяви ни вовлекала его пошлая сторона жизни. Я ставлю его очень высоко по задаткамъ, которые онъ далъ намъ, и узнавъ его лично, еще болъе надъюсь на его будущую литературную двятельность". Прочитавъ же повъсть графа Толстаго Мятем, С. Т. Аксаковъ поручилъ И. С. Тургеневу сказать ея автору, что Мятель превосходный разсказъ. "Я",-пишетъ Аксаковъ, - "могу объ этомъ судить лучше многихъ: не одинъ разъ испыталъ я ужасъ зимнихъ бурановъ и однажди потому только остался живъ, что попаль въ стогъ съна и въ немъ ночевалъ... Скажите ему, что подробностей слишкомъ много; однообразіе ихъ нёсколько утомительно. Хотя я мало съ нимъ знакомъ, но не боюсь сказать ему голую правду" 240).

Въ то же время И. С. Аксаковъ писалъ къ своимъ родителямъ: "Я прочелъ въ Современникъ, Толстаго: Севастополь въ декабръ мъсяцъ. Очень хорошая вещь, послѣ которой хочется въ Севастополь... Какой тонкій и въ то же время теплый анализъ въ сочиненіяхъ этого Толстаго". Въ другомъ письмѣ И. С. Аксаковъ спрашиваетъ: "Скажите ивѣ, пожалуйста, какъ поняли вы графа Л. Толстаго? Онъ меня очень интересуетъ и мнѣ бы хотѣлось съ нимъ познавомиться" <sup>241</sup>).

Отвътъ на этотъ вопросъ С. Т. Аксаковъ даетъ въ письмъ къ И. С. Тургеневу: "Послъ вашего отъъзда, мы видълись съ графомъ Л. Н. Толстымъ. Онъ познакомился съ нъкоторыми изъ нашихъ и повхалъ эмансипировать свою Ясную Поляну. Все это прекрасно, но въ этотъ разъ я замътилъ, что вашъ отзывъ о немъ очень справедливъ".

Болъе откровенно отозвался тому же Тургеневу К. С. Авсавовъ. Онъ писалъ: "Былъ въ Москвъ графъ Толстой, и я имълъ случай замътить, что вы върно его очертили. Странный человъвъ! Молодъ что ли онъ? Не установился? Иногда идетъ съ нимъ разговоръ ладно; онъ слушаетъ умно и ведетъ ръчь разумно; а иногда, вдругъ упрется, повторяетъ свои слова и какъ будто васъ не понимаетъ. Кажется, въ немъ нътъ еще центра" 242).

Годъ спустя, въ Парижъ, встрътился съ графомъ Л. Н. Толстымъ самъ И. С. Аксаковъ, и вотъ что писалъ своимъ родителямъ: "Толстой въ Женевъ. То, что миъ разсказывали про него, очень характеризуетъ его, и съ хорошей стороны. Можно ли было себъ воображать, что Парижъ его возмутилъ и оскорбилъ до глубины души... Кто-то посовътовалъ ему посмотръть казнь. Я, и не съ его нервами, не ръшался нивогда смотръть казнь, а на него видъ, какъ публично заръзываютъ человъка, произвелъ такое впечатлъніе, что гильотина снилась ему во снъ. Ему казалось, что его самого казнъ ; проснувшись, онъ высмотрълъ какую-то царапину на св ей шеъ, страшно испугался, объяснилъ себъ, что это его чолъ оцарапалъ, и онъ вдругъ исчезъ— и уже написалъ съ бе еговъ Женевскаго озера, гдъ живетъ и наслаждается видомъ чу ной природы, проклиная Парижъ съ его уловольствіми зазада.

Почти за годъ до своей смерти, А. С. Хомяковъ, привътствуя графа Л. Н. Толстаго со вступленіемъ въ Общество Любителей Россійской Словесности, между прочимъ, сказалъ ему: "....Общество Любителей Россійской Словесности съ радостью привътствуетъ васъ, какъ дъятеля чисто художественной Литературы. Это чисто художественное направленіе защищаете вы въ своей річи, ставя его высоко надъ встми другими временными и случайными направленіями словесной двятельности. Странно было бы, еслибы Общество вамъ не сочувствовало въ этомъ; но, позвольте мив свазать, что правота вашего мивнія, вами столь искусно изложеннаго, далеко не устраняетъ правъ временнаго и случайнаго въ области слова... Права Словесности, служительницы въчной красоты, не уничтожають правъ Словесности обличительной... Есть безконечная красота въ невозмутимой правдѣ и гармоніи души, но есть истинная, высовая красота въ поваянін, возстановляющемъ правду и стремящемъ человъка или общество къ нравственному совершенству.... Такъ, сливаются два • области, два отдёла Литературы; такъ, писатель, служитель чистаго художества, дълается иногда обличителемъ..... Васъ самихъ, графъ, позволю я привести въ примѣръ..... Неужели вы вполнъ чужды тому направленію, которое назвали обличительною Словесностію? Неужели хоть бы въ картинъ чахоточнаго имщика, умирающаго на печкъ въ толпъ товарищей, повидимому равнодушныхъ въ его страданіямъ, вы не обличили вакой-нибудь общественной бользни, какого-нибуль порова? Описывая эту смерть, неужели вы не страдали от этой мозолистой безчувственности добрыхъ, но не пробужденныхъ душъ человъческихъ? Да, — и вы были, и вы будете невольно обличителемъ".

Въ заключеніе, Хомяковъ сказалъ: "Идите съ Богомъ по тому прекрасному пути, который вы избрали! Идите съ тълъ же успъхомъ, которымъ вы увънчались до сихъ поръ, или еще съ большимъ, ибо вашъ даръ не есть даръ преходящій и скоро исчерпываемый. Но, върьте, что въ Словесности

въчное и художественное постоянно принимаетъ въ себя временное и преходящее, превращая и облагораживая его, и что всъ разнообразныя отрасли человъческаго слова безпрестанно сливаются въ одно гармоническое цълое" 244).

Начало новаго царствованія ободрило и К. С. Аксакова. Сообщая Погодину, что "государыня Марія Александровна распространяеть на сухопутныя войска то, что завель великій князь Константинъ Николаевичь для морскихь войскъ, и что это первое ея дъйствіе, и дъйствіе преврасное", Аксаковъ заключаеть свое письмо такими словами: "Я исполнень постоянно добрыхъ надеждъ" 245).

Въ Диеоникъ Погодина, подъ 10 апреля 1855 года, мы читаемъ: "Константинъ Аксаковъ прочелъ свою записку, въ воторой много превраснаго". Объ этой запискъ К. С. Аксакова, дветь подробныя свёдёнія В. А. Мухановъ. "Къ государю поступаеть множество плановъ", -- пишеть онъ, --- "проектовь и записокъ о различныхъ преобразованіяхъ въ Россіи. Невоторыя изъ нихъ привелось мив читать. Одна записва составлена Аксаковымъ, который доказываетъ исторически, что Русскій народъ никогда не стремился въ принятію участія вь дёлахъ государственныхъ и потому (по выраженію несовсемъ правильному автора) не есть народъ государственний. Его потребность была другая: онъ желаетъ вполив жить своею правственной, христіанской жизнію. При этомъ развитіи духовнаго начала, онъ не хотель ограниченія въ своей жизни семейной и домашней. Постоянное благочестие и върное соблюденіе народныхъ обычаевъ, какъ драгоцівнюе наслідіе предвовъ, составляли отличительныя черты народа. Цари Русскіе до Петра І-го благопріятствовали развитію жизни народной. Со времени великаго императора дёло приняло другой обороть. Величіе Петра изумляеть и, конечно, літописи другихъ народовъ не представляютъ генія, подобнаго нашему Великому; но Петръ наложилъ руку на народъ, на святилище жизни семейной, на все, чёмъ дорожитъ въ человьк намять его сердца. Все, что освятила Древность, должно было соврушиться подъ его жельзною рукою. При царяхъ, не смотря на удаленіе народа отъ всякаго вывшательства въ діла государственныя, въ важныхъ случаяхъ созывались земскіе соборы, которымъ предлагались на обсужденіе различные вопросы. Увлекаясь жаждою перемінь, преобразователь принуждаль черезъ полицію ходить въ ассамолен, брить бороды, носить кафтанъ Німецкій и пр. Со времени его, уже боліве не созывались земскіе соборы. Перевороть Петра разъединиль сословія: Дворянство різко отличается отъ народа. Вліяніе Запада, при направленіи, данномъ преобразователемъ, все боліве и боліве ослабляєть начало народное. Одинъ классъ земледівльцевь еще сохраниль его неприкосновенно.

"Сочинитель записки полагаеть, что нына земскіе соборы созывать невозможно, но думаеть, что въ необходимыхъ случанкъ полезно было бы совъщаться съ сословіями по предметамъ, непосредственно до каждаго васающимся. Такъ, для торговыхъ вопросовъ, призывать купцовъ, для хлебопашества -- пом'вщиковъ и пр. На счетъ народа, предоставить лицамъ всёхъ сословій полную свободу въ ихъ частной жизни. не стёсняя ихъ нивакими ограниченіями. Пускай всякій занимается дёломъ по своей навлонности, живетъ, гдв заблагоразсудить, вздить, куда хочеть, одвается какь ему вздумается и все это делаеть безпрепятственно, пока действія его не противны существующимъ узаконеніямъ. Вмішательство во внутреннюю жизнь народа, не приноси никакой пользы правительству, производить неудовольствіе и даже негодованіе. Свободу слова и письма подчинить благоразумному контролю относительно вопросовъ, касающихся въры, верховной власти и нравственности, допуская во всякомъ случав благонамвренное суждение о всехъ мврахъ и действіяхъ правительственныхъ и другихъ, относящихся до народнаго благосостоянія. Многое, что теперь неизвъстно, отвроется тогда, и важдому будетъ предстоять возможно ть объявить во всеуслышаніе, если онъ быль жертвою злоупотребленія или недобросовъстности $^{\mu}$ .

Изложивъ содержаніе записки К. А. Аксакова, В. А. Мухановъ заключаетъ: "Въ запискъ Аксакова историческіе виводы правильны, есть благородство, прекрасная ревность къ искорененію зла и стремленіе во благу; но, по замѣчанію Карамзина въ Запискъ о Дрееней и Новой Россіи, ошибки геніевъ неисправимы и невозможно измѣнить направленіе, данное Петромъ. Что касается до совѣщанія съ сословіями, въ Положеніи Государственнаго Совѣта сказано, чтобы при обсужденіи законодательныхъ вопросовъ, призывать спеціалистовъ. Гласность возможна единственно въ должныхъ предълахъ; а ввести ее, какъ желаетъ того авторъ, не только не полезно, но весьма опасно" 246).

### LVI.

Прежде чёмъ приступимъ къ повёствованію о другихъ Славянофилахъ, впрочемъ младшаго поколёнія, упомянемъ о достопамятномъ событіи, въ которомъ эти младшіе принимали участіе.

По вступленіи на престолъ императора Александра ІІ-го, во всёхъ церквахъ, въ мартё 1855 года, читалось Воззваніе Святьйшаго Правительствующаго Стнода: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. По благодати, дару и власти, даннымъ отъ Верховнаго Пастыреначальника, Господа и Бога нашего Іисуса Христа, Святёйшій Правительствующій Сунодъ всёмъ благовёрнымъ чадамъ православныя церкви Россійскія пастырски изъявляеть: Господь церкви, Спаситель нашъ Іисусъ Христосъ, и Духъ благодати, живущій въ ней, и Податель Духа, Отецъ Господа Нашего Іисуса Христа, и податель Духа, Отецъ Господа Нашего Іисуса Христа, и есять васъ, возлюбленныя чада церкви, за ваши, повсюду візнемыя въ нынёшней брани, святыя и боголюбивыя чувства

ревности по въръ, преданности престолу царскому и любви въ православному Отечеству и да помянето всяку жертву вашу (Пс. 19, 4), принесенную во благо ихъ". Воззвание завлючается тавими словами: "Призри съ небесе Боже, и виждь: чада, возлюбленныя церкви Твоея къ Тебф обращають души и сердца своя и отъ Тебя единаго чаютъ спасенія. Призри на благочестивъйшаго, самодержавнъйшаго государя нашего, императора Александра Николаевича всел Россіи, п яви въ немъ Свою силу и крепость, славою и честію венчай его и христолюбивое воинство его. Виждь усердныя жертвы, яко Твоя отъ Твоихъ тебъ приносимыя чадами церкви, готовыми положить и животъ свой за святое имя Твое. Воспріния жертвы сія въ воню благоуханія духовнаго, въ пренебесный жертвенникъ Твой, и ниспосли подвизающимся за святую въру Твою великія и богатыя милости Твоя. Ихже возмеши съ поля брани, пріими въ въчное царство Твое и даждь имъ часть съ добропобъдными мученики, а ихже возвратиши въ домы своя, исполни всякаго утвшенія и умножи надъ ними благословеніе Твое въ роды родовъ. Православное же, върно чтущее Тя царство Россійское заступи, помилуй и спаси. О семъ молимъ и да молятъ съ нами, и со всею церковію православною, всв чада церкви Россійскія, устами в сердцемъ непрестанно повторяя: На Тя, Господи, уповахом, да не постыдимся во въки! Аминъ" 347).

Славянофилы, въ лицъ своихъ представителей И. С. Аксавова и Ю. О. Самарина, не уклонились отъ службы въ государственномъ ополчении, и эта служба ихъ составляеть любопытный и характерный эпизодъ въ ихъ жизни.

Вступивъ въ ряды Московскаго ополченія, въ апрыть 1855 года, и пройдя съ ополченцами отъ Серпухова до Бендеръ, И. С. Аксаковъ прослужилъ въ немъ до конца войны, т.-е. до апръля 1856 года.

2 апрёля 1855 года, нашъ ополченецъ писалъ своимъ родителямъ: "Я примёривалъ вчера мундиръ, т.-е. зипунъ. Ничего. Принесли нынче рубашку... По Москвъ щеголяють

ополченцы: четыре дружины имъють сърое, остальныя --- сукно: Смольняне — бълое. Многіе дълають сапоги съ врасивыми оторочвами и вводять другія щегольства, -- но мое облаченіе будеть самое простое и свромное... Разумъется, полвъ будеть смотреть на дружину, какъ на своихъ чернорабочихъ слугъ, обязанных в исправлять за него всякія некрасивыя работы". Въ другомъ письмв И. С. Аксаковъ писалъ: "Вчера вечеромъ у Кирвевскаго быль въ мундирв и привелъ всехъ въ зависть и въ восторгъ, разумбется, не своей фигурой, а нлатьемъ". Хомяковъ весьма сочувствовалъ ополченію и поощраль своихъ друзей вступать въ него. Когда Н. А. Елагина выбрали въ Бълевскую дружину, то, вопреки его матери, какъ свидътельствуетъ И. С. Аксаковъ, Хомяковъ "настоятельно требовалъ, чтобы онъ шелъ въ ополчение и сердить всю семью. Хомявовъ говорить, что желаль бы видёть въ ополченіи и Самарина, и Константина и, отвозя вчера меня домой, объявиль, что если бы жена его была жива, то въроятно онъ пошелъ бы въ ополченіе".

Но, въ семъв Аксаковыхъ иначе смотрели на ополченіе. "Я не согласенъ съ Константиномъ", —писалъ И. С. Аксаковъ, -- "насчетъ вступленія въ ополченіе. Толкують о мир'в и по какому-то тайному инстинкту совывають ополчение. Мира не будеть и ополчение будеть играть немаловажную роль. Вступать въ ополченіе, не значить согласиться на разыгрываемую комедію, а значить изъявить готовность участвовать въ опасностяхъ, угрожающихъ Россіи, чьей бы виной онъ ни были навлечены. Въ такихъ случаяхъ не нужно у regarde de si près. Вступать съ одушевленіемъ легче, пріятиве, чвиъ безъ одушевленія, по чувству нравственной обязанности. Призывъ къ ополченію-значить возв'ященіе опасности, угрожающей Россіи: вотъ главное и существенное; можетъ быть, тебь опасность не кажется еще столь близкою, можеть быть, ти не сочувствуешь политикъ правительства... Покуда ты тавъ разсуждаеть, врагь нагрянуль на Россію и разориль ег пограничныя области. Нечего обращать внимание на всъ

ть глупости и вздоры, которыми сопровождается, по милости людей, всякое серьезное дёло. Ты только относись въ серьезному дёлу серьезно и честно; и все получить иной характеръ. Говоримъ и убъждены, что эпоха велика, не смотря на всю мелочность современнаго человъчества, на всю глупость человъческихъ дъяній; эпоха велика, полна будущаго, являеть борьбу міра древняго и новаго и проч. и проч., значить, грозить опасностями и войною Россіи, -- и никто не хочеть понести тяготы этой эпохи, нивто не хочеть свазать себь: Межг рабочих темных и безовстных, другг! и ты рабочима добрыма будь! Можно еще не вступать въ военную службу, -- это другое дело: вроме того, что туть требуется много знанія, вотораго ненужно для ополченца; вступить въ военную службу, значить записаться въ известное сословіе, цехъ, занимающійся войною, какъ ремесломъ. Но когда призывъ относится не въ ремесленникамъ только, вогда относятся въ вамъ, въ вашъ кабинеть, и говорять, что Россів грозить опасность, отв'ять можеть быть только одинь: вы говорите, что грозить опасность? Я готовъ защищать Россію отъ опасности. Что касается до меня, то, кром'в другихъ побужденій, я вступаю по требованію сов'єсти, -- о чемъ я н не говорю нивому, потому что совестно это говорить, да и не всв расположены этому вврить. Уже болве года мив совъстно читать газеты, толковать о значеніи эпохи, желаж войны и не участвовать въ жертвахъ, необходимыхъ при исполненіи этого желанія, не участвовать, --- хоть страдательно, пассивно, въ вачествъ рабочаго темнаго и безвъстнаго,если не въ вачествъ дъятеля. Разумъется, очень естественно желать при этомъ участія, болье согласнаго съ наклонностями, болье дъятельнаго, - но если этого нъть, такъ надобно понести тяготу со всеми. Но вроме этого, я иду въ оноиченіе и потому, что не им'єю другой д'ятельности, и птому, что меня манитъ новость этого пути, что я люблю в перемвну мвсть, и жизнь тревожную, и хочется дохну в опасностью. Я долженъ сознаться, что повесельль и помлодель, вступивь въ ополченіе, хотя, впрочемь, надёвая вчера мундиръ, исполнился въ ту минуту очень серьезнаго и строгаго чувства. Хомяковъ, который бранитъ и Елагина и Саиарина, зачёмъ они не вступили въ ополченіе, сердится, между прочемъ, за то, что имъ нескучно, что не пошлою кажется имъ ежедневность, что они чувствують потребности: хода дней не слышать надъ собой! Я привожу все вамъ стихи мои потому, что они у меня въ памяти, ибо Хомяковь недавно вспомниль ихъ и заставиль меня ихъ нёсколько разъ прочесть. Я же, на вопросъ-зачемъ вступилъ въ ополченіе, всегда говорю, что вступиль въ последній день царствованія, и что нечего иного ділать. Конечно, если бы мий представилась деятельность иная, равно живая, полезная и связанная съ современными событіями, я бы охотнъе приняль ее, чемъ ополченскую. Что Константинъ не вступилъэто другое дело. Его деятельность и значение более определены, онъ старше меня и необходимее для семьи: для него нужны весьма и весьма серьезныя и настоятельныя причины. Къ тому же у него нътъ этого бродяжническаго элемента, вавъ у меня, элемента, который во мив, право, не есть что-то преднамъренное, сознанное и утвержденное. Но, оглядываясь назадъ на жизнь свою, вижу, что такъ у меня постоянно жилось, такъ сама судьба все устроивала. Купилъ я себъ воинскій уставъ. Я думаю, что, проведя въ Серпухов'в неделю, мнв можно будеть прівхать въ вамъ, въ Абрамцево, на нъсколько дней, и показаться въ мундиръ. Не знаю, ндетъ ли онъ ко мив; но мив въ немъ очень ловко" 248).

Начальникомъ Московскаго ополченія назначенъ графъ С. Г. Строгановъ. По словамъ Т. Н. Грановскаго, графъ Строгановъ явился въ этой должности "такимъ, какимъ былъ въ лучшую пору своего попечительства" · <sup>249</sup>).

Первое свиданіе съ своимъ начальникомъ, И. С. Аксако ъ имѣлъ въ Серпуховѣ. З іюля 1855 года, онъ писалъ къ своимъ родителямъ: "Графъ Строгановъ, пріѣхавши послѣ об да и назначивъ смотръ на другое утро, потребовалъ меня къ себъ вечеромъ, предварительно поздравивъ Толстого съ темъ, что я решился занимать такія должности и, вопреки моимъ ожиданіямъ и слухамъ о немъ, обращался со мной со всевозможной для него любезностью и учтивостью. Я пробыль у него болве часа, -- мы говорили только о хозяйствь дружины, но постоянно невольно задъвали вопросы общіе, такъ, намеками, зная, что оба понимаемъ ихъ, -- но не распространялись. Строгановъ нашелъ обозъ и вообще мою часть въ отличномъ видъ, разумъется, явно предубъжденный въ мою пользу. Мив очень пріятно было извістіє о Строганові. Это довазываеть, что, не смотря на его въ намъ нерасположене или даже враждебность, онъ не можеть не признавать въ насъ честныхъ людей. Въ сужденіяхъ объ ополченіи вообще онъ высказываетъ много такъ называемой гуманности и сверхъ того удивленіе и восхищеніе Русскимъ народомъ, по поводу ополченія. Собственно ратниками онъ восхищается, но не офицерами, и требуетъ, чтобы съ ними обращались по-человвчески, не по-солдатски. Признаюсь, я очень радъ, что онъ такихъ мыслей".

10 іюля 1855 года, въ Серпуховѣ полученъ маршруть, по которому все Московское ополченіе должно идти въ Кієвь, съ тѣмъ, чтобы, войдя въ составъ средней арміп, состоящей подъ начальствомъ генерала Панютина, расположиться за Кієвомъ и въ Подольской губерніи. Дружина, въ которой служилъ И. С. Аксаковъ, выступила первая, и чрезъ Калугу, Мещовскъ, Брянскъ, Бѣлоголовичи, Новгородъ Сѣверскъ, Борзну, Нѣжинъ, Козелецъ, Кієвъ, Умань, Балту, Тирасполь, Одессу, въ концѣ ноября 1855 года, прибыла въ Бендеры, гдѣ и простояла до апрѣля 1856 года.

При встръчъ, 24 октября 1855 г., Московскаго ополченія въ Одессъ, высокопреосвященный Иннокентій, послъ молебствія на Михайловской площади, между прочимъ, сказа в: "Путь вашъ конченъ! Вы стойте уже на берегу Черв по моря, предъ лицомъ враговъ... Теперь, призвавъ Бога на 10-

мощь, остается доказать самимъ дъломъ, что доселъ было у насъ только въ сердцъ и на устахъ"...

Отставка же изъ ополченія И. С. Аксакова состоплась только 29 сентября 1856 года. Въ этотъ день вышель высочанній приказъ объ увольненій его отъ службы съ переименованіемъ въ прежній чинъ надворнаго советника. "И такъ", —писалъ онъ въ своимъ родителямъ, изъ Николаева, 1 ноября 1856 года, , я теперь отставной, отстани, опять челововь свободный. Странно немного, что уволили меня такъ просто...; еще страниве то, что мив не отдали должнаго: я вышель въ отставку, не дослуживъ двухъ недъль до срока, когда мив следовало бы получить чинъ воллежского советника за выслугу леть. Въ манифесте о роспускъ ополченія сказано, что служба въ ополченіи зачитается, -- а потому не въ видъ награды, а просто за выслугу льть мив бы следовало получить чинъ не надворнаго, а коллежского советника, со старшинствомъ шестнадцати месяцевъ. Разумбется, это все равно и право мое не пропадаеть при новомъ поступленіи на службу, но все же, со стороны графа С. Г. Строганова, это несправедливость или, по крайней мірь, невниманіе. Я немедленно спороль погоны и сняль всё знави моего оффиціальнаго значенія, -- и запустиль бороду, но нахожусь въ большомъ затрудненіи относительно платья " 250).

4 апръля 1856 года, С. Т. Авсавовъ писалъ Погодину: "Слава Богу, любезнъйшій другъ Михаилъ Петровичъ, Иванъ вашъ вчера ночью прибылъ здравъ и невредимъ. Въсти ужасны! Есть дружины, въ которыхъ изъ тысячи человъкъ—осталось восемьдесятъ" <sup>251</sup>).

Но въ Москвъ И. С. Аксакову не пришлось долго прожить, и въ мат того же 1856 года, онъ былъ приглашенъ вы вемъ Викторомъ Илларіоновичемъ Васильчиковымъ принять уч тіе въ следственной коммиссіи, назначенной по делу о зл. потребленіяхъ интендантства во время войны 2003).

Во время пребыванія внязя Васильчикова въ Москвѣ, И. С. Аксаковъ писалъ Погодину: "Князь Васильчиковъ очень

желаеть съ вами познавомиться и собирается къ вамъ пріъхать".

25 мая 1856 года, И. С. Тургеновъ, изъ села Спасскаго, писалъ въ С. Т. Аксакову: "До меня дошли слуки, что нашъ сынъ Иванъ сошелся съ Васильчиковымъ и едетъ въ Крымъ; радуюсь за него и за само дело. Горько было думать, что такой человекъ, какъ Иванъ Сергевичъ, могъ воскливнуть: Когда же власть теоя придета, о, молодость, о, тягостное бремя! 253).

На это С. Т. Аксаковъ, изъ Абрамцева, 4 іюла того же года, отвёчалъ: "Иванъ точно былъ вызванъ Васильчиковынъ въ Петербургъ и 31 мая уже убхалъ въ Крымъ. Всё говорятъ, что Васильчиковъ прекраснейшій человекъ, но не рано ли вы радуетесь и за дёло, и за моего Ивана? Дело такъ трудно, что деряко надёяться какого-нибудь успёха, а здоровье Ивана такъ разстроено, что ему следовало приняться за серьезное леченіе. Я уверенъ, что чрезъ несколько месяцевъ воротится онъ совершенно больной, и это было бы не самое худшее. При свиданіи разскажу вамъ обо всемъ подробневе" 254).

Годы 1855 и 1856 были суровою шволою для И. С. Аксакова и имъли на него громадное вліяніе. "Усталь я, Катерина Ивановна" \*),—писаль онь, 28 октября 1856 года, изъ Николаева,— "вы меня конечно мало знаете, или, луше сказать, знаете меня только со стороны внъшней бодрости, мною всегда проповъдуемой, отъ себя и отъ другихъ требуемой,—но не подумайте, чтобы я собирался лъниться, бездъйствовать... Но мнъ самому такъ надоъли во мнъ и этв судороги души, и въчная внутренняя тревога, и вся эта неправда крайностей, ръзкости, заносчивости, величавой неумолимости, доблестной жестокости суда и приговоровъ, бла роднаго гнъва, вся эта суета, пустота, безплодность, не зуміе, близорукость порывовъ, негодованій и тому подобнь з

<sup>\*)</sup> Елагина. Н. Б.

движеній, єъ подкладвой гордости и нравственнаго кожетства,— что хотёлось бы мира и мира, сповойствія въ душу съ его разумнымъ, яснымъ, теплымъ воззрёніемъ, силы прочной и неистощающейся, правды и правды, т.-е. справедливости, такого воззрёнія, которое всему отводитъ законное м'єсто, такъ, чтобы шумъ и трескотня жизни не заглушали звуковъ міровой гармоніи.

Въ отвётномъ же посланіи своемъ въ Я. П. Половскому, И. С. Аксаковъ между прочимъ писалъ:

Но, вакъ плащемъ, рядясь борьбою, Пустой, не давшею плода, Стою предъ жизнію живою Безъ животворнаго труда. Порывъ, упрекъ, негодованья, Какъ мив наскучилъ вашъ причетъ! Увы! путь мертвый отриванья Плодовъ живыхъ не принесетъ!.. 255).

## LVII.

26 августа 1855 г., въ Симбирскомъ Дворянскомъ Собраніи были произведены выборы, и въ начальники дружины № 272 быль избранъ В. Д. Давыдовъ; а Ю. Ө. Самаринъ былъ назначенъ, по чину своему коллежскаго совътника, капитаномъ въ эту дружину. Въ началъ сентября 1855 г., Ю. Ө. Самаринъ прівхалъ въ Сызрань и явился къ своему дружиному начальнику уже въ формъ ополченія, "покрой котораго такъ соотвътствовалъ его мыслямъ о народной одеждъ". По свидътельству В. Д. Давыдова, "эта форма такъ ему нравилась, что омъ, во время службы своей, многихъ уговаривалъ не снимать и послъ роспуска, дабы сдълать изъ нея ел иственную одежду". Не имъя никакого понятія о фронтово, службъ, Самаринъ предложилъ В. Д. Давыдову поручить егу Канцелярію и онъ назначенъ былъ дружиннымъ адъюта ітомъ. Порядокъ въ дружинной Канцеляріи былъ образцовый.

Въ это время главновомандующій 2-й арміей генералъ-

адъютантъ Лидерсъ отдалъ приказъ о томъ, чтобы въ случав прикомандированія дружинъ ополченія къ полкамъ, содати не поднимали бы на смёхъ ратниковъ и помогали би ниъ въ узнаніи службы <sup>256</sup>).

Приказъ этотъ произвелъ тяжкое впечатлъніе. "Какое это наказательное время", — писалъ митрополитъ Филаретъ къ своему Лаврскому намъстнику Антонію, — "въ которое и благонамъренность не только встръчаетъ затрудненія, но и само себя затрудняетъ собственными претыканіями. Такъ, генералъ Лидерсъ далъ приказъ воинамъ, чтобы не насмъхались надъратниками ополченія, и не примътилъ, что симъ уже оскорбилъ ихъ самъ. Можно было бы сказать: Обходитесь съ ним, какъ съ братьями, такими же защитниками Отечества; и нужная мысль была бы подана, и не было бы оскорбленія" 257).

Вскорѣ, по настоянію В. Д. Давыдова, Ю. Ө. Самаринъ сдѣлался ротнымъ командиромъ. По свидѣтельству его начальника, главною заботою Самарина было искорененіе тѣлеснаго наказанія. "Онъ послѣ ученія собираль къ себѣ роту и внушаль ратникамъ со всѣмъ своимъ краснорѣчіемъ, какъ онъ желаль бы избѣгнуть необходимости наказанія. Дабы не подвергать никого наказаніямъ, идущимъ отъ него лично, онъ завель свой ротный судъ . . . Увы, не смотря на всѣ его старанія и на всѣ доводы, за всякую вину рота требовава неминуемо наказанія розгами 258).

"Грустно, очень грустно",—писаль С. Т. Аксаковь (30 октября 1855 г.) И. С. Тургеневу,—"со всёхъ сторонъ. Каждую минуту ждать, что выберуть въ ополчение моего Константина. Самаринъ уже въ мундиръ" <sup>259</sup>).

Въсть о вступленіи Самарина въ ополченіе дошла до И. С. Авсакова очень поздно. 21 декабря 1855 года, онъ писаль въ своимъ родителямъ: "Съ этою почтою узналт і, что Самаринъ поступилъ на службу въ ополченіе, не зі в только, по вакой губерніи, Самарской или Симбирской. Зумъется, онъ захотълъ поступить и могъ бы отдълаті і, если бы хотълъ; впрочемъ, я никакихъ подробностей в

этомъ не знаю и это было для меня совершенно неожиданнымъ известиемъ. Конечно, въ ихъ ополчении составъ дружинь будеть лучше нашего; такого несчастнаго и грязнаго, вакой въ Серпуховской дружинъ, -- трудно гдъ и найти. Если въ одной дружинъ соберется человъкъ шесть людей съ благороднымъ образомъ мыслей, умныхъ, образованныхъ и въ добавовъ богатыхъ, то, вонечно, можно будетъ много сдълать добра, -- но все это до присоединенія въ полвамъ. Посмотрю, что сважеть Самаринъ мъсяца черезъ три или четыре, вогда эти муживи сдёдаются уже ратнивами. У насъ, штатскаго происхожденія офицеровъ, неть этой привычки вомандованія, деспотическаго отношенія въ людямъ; нивакъ не станешь смотрёть на людей, какъ на машины, и наше управленіе составляеть разительный диссонансь въ общемъ хорь, ослабляющій дъйствіе цьлаго. Конечно, можно бы повести людей иначе, но трудно согласить это съ требованіями военными (и нужно бы для этого знать эти требованія совершенно, быть ихъ ховянномъ), — когда все идетъ по другимъ началамъ. -- Очень мит любопытно будеть следить Самарина на его новомъ поприщъ, тъмъ болъе, что онъ поступиль не въ Штабъ и имъетъ довольно времени, чтобы обучиться самому военной службь " 260).

"Жаль и не жаль Самарина", —писалъ А. С. Хомяковъ въ А. И. Кошелеву, — "ему нужно было освъжиться, а до пуль авось не дойдетъ". Самому же Самарину Хомяковъ писалъ: "Съ Богомъ, любезный Юрій Өедоровичъ, на новый нежданный путь. Новое время возвращаетъ насъ къ Древности, когда служба государственная не дълилась еще на гражданскую и военную . . . Вашей жизни слъдовало какъ-то пройти черезъ какое-нибудь потрясеніе, чтобы выйти еще свъжъе и кі ыче. Отъ того-то на васъ, въ послъднее время, набъгалъ не совсъмъ законный сплинъ . . . Мнъ самому какъ-то сдается, что а свое дъло въ общественной жизни почти отдълалъ, и пому мнъ особенно хочется видъть васъ всъхъ кръпкими и обрыми. По моему мнънію, Богъ помогъ намъ, посред-

ствомъ самыхъ неожиданныхъ обстоятельствъ, пробить ту въвовую ствну, за которую забили въ Россіи все земское начало; но въ пробитую брешь пройдете отчасти вы, а впоми последующе за вами. Мои сверстниви, также какъ и я самъ, дойдемъ только до гребня, если дойдемъ. . . . Отъ души желаю, чтобы ни вамъ, ни И. С. Аксакову, не быть подъ пулями; но мий весело и очень весело, что вы такъ охотно идете на это дело. Берегите здоровье, сближайтесь съ вень только можно... Вы слишкомъ легко пренебрегаете людьик... Съйте, гдъ можно и сволько можно; гдъ ввойдетъ, того нисто не возмется сказать. Время дъла земскаго. Война внёшняя должна породить миръ внутренній. Върьте мнъ, я вамъ, идущимъ, завидую. Ополченіе не армія, и если есть что-нибуль мив въ ополчени не нравящееся-такъ это ополчение дворцовыхъ стрелковъ. Все ими радуются, и действительно прелесть на видъ: но это не то, что нужно, это - jeunesse dorée, какое-то исключительное и аристократическое явленіе. Всв плящуть и поють по-Руссви, но слишкомъ много пляски и пъсни: туть нъть думы народной; вакъ будто Карлови кавалеры . . . . О, хоть на две недели Суворова въ Крыму! Пелисье просится. чтобы его побили, а мы вездъ зъваемъ, страшимся и теряемъ пушки" ....

Но дѣятельность Симбирскаго ополченія ограничилась одною только Симбирскою губернією, и въ апрѣяѣ 1856 года, было распущено; а Ю. Ө. Самаринъ еще въ мартѣ того года уѣхалъ въ отпускъ въ Москву <sup>261</sup>).

## LVIII.

Мысль объ учрежденіи Русской Бесльды главнымъ образомъ зародилась у А. И. Кошелева и А. С. Хомякова. 7: рѣля 1855 года, И. С. Аксаковъ писалъ своимъ родителя — "Ъздилъ я вчера вечеромъ въ Погодину, но не засталъ о дома; оттуда проѣхалъ въ Хомякову, который говорилъ о необходимости дѣятельности литературной и изданія ж нала и т. п. Хотя я и полагаю, что теперь еще не время думать о журналь, но Хомявовъ предлагаетъ Константину прівкать потолвовать о семъ предметь <sup>262</sup>).

Въ май того же 1855 года, А. И. Кошелевъ йздилъ въ Петербургъ и имбатъ свиданіе съ министромъ Народнаго Просвищенія А. С. Норовымъ, который упрекалъ ему Москвитей "въ литературномъ бездййствіи". Этимъ упрекомъ, какъ ми увидимъ, Кошелевъ не преминулъ воспользоваться. Лівтомъ Хомяковъ посйтилъ Кошелева въ его Рязанскомъ имбени Песочнів и объ этомъ посінценіи писалъ А. Н. Попову: "Я у Кошелева провель три дня и очень хорошо и весело, но о журналів почти рівчи не было, да и быть не могло. Запрета съ насъ снимать и не думаютъ; а безъ этого, какъ же приступиться? Отъ Норова ни слова, также какъ и отъ Блудовыхъ, хотя я къ нимъ писалъ" 263).

Между темъ, 5 августа 1855 года, Кошелевъ, изъ своей Песочни, писалъ Погодину: "Только два дня что отдълался отъ лихорадви; и не знаю, ръшительно ли она со мною распростилась. Какъ нёсколько поправлюсь, то думаю ёхать въ Москву. Располагаю быть тамъ 13-го по утру, развѣ получу отъ Самарина естафетъ — тогда прібду и раньше. Совершенно съ вами согласенъ, что надобно ковать железо нова оно горячо. Я написалъ въ Самарину письмо еще до полученія вашей записки; вчера написаль въ Хомявову. Считаю долгомъ нашимъ непремъннымъ теперъ основать въ Москвъ сильную оборону и живое наступление въ пользу началъ Православія и Народности, нами испов'єдуемыхъ, безъ чего цивилизація Русскаго Льтописца \*) захватить все и сделаются Катвовъ, Грановскій и вомп. представителями Москвы. Время таково, что надобно не говорить, не разсужить, а решаться и издавать или участвовать въ изданіи ваш то Москвитянина. - Вашъ Москвитянинг слишкомъ упалъ, чт бъ возможно было ему подняться скоро въ общемъ мивніи

<sup>\*)</sup> Т.-е. Русскаго Выстника. Н. Б.

безъ какого-нибудь чрезвычайнаго, громко возвъщеннаго преобразованія. Особенно истекшее полугодіе утомило всъхъ. Никто его дарому читать не хочеть. Нужно его освободить отъ многаго и прибавить ему очень многое. Я вызываю Хомякова въ Москву къ 13 августа, авось будеть и Самаринъ. Жаль, что убхалъ Хомяковъ. Впрочемъ, я буду въ Москвъ непремънно, и мы обо всемъ переговоримъ ръщительно" <sup>244</sup>).

"Я вду въ Москву", —писалъ Хомявовъ въ А. Н. Попову, — "не для свиданія съ Блудовыми, но по вызову Кошелева. Западникамъ дано позволеніе на журналі съ обзором политических событій. Редакторомъ, говорять, Катковъ. Кошелевъ воспламенился и повель двло решительно. Береть Москвитянинъ, котораго названіе хочетъ переменить и двлаетъ вличъ. Я вду дня на два въ нему. Славный человевъ! Такихъ деятельныхъ людей намъ очень нужно, а мы немножьо вяленьки... Отъ Норова объ насъ ни слова".

Но Погодина почему-то на это совъщание не пригласил, и онъ съ негодованиемъ, подъ 15 августа 1855 г., въ своемъ Дневникъ, записалъ слъдующее: "Вечеромъ Гиляровъ разсказывалъ о совъщании и ръшении журнала у Кошелева, въ которому я не приглашенъ! Взбъсился, и думалъ какъ изъ отдълать завтра за нелъпость такого образа дъйствий"!

Но и сами Хомявовъ и Кошелевъ, послѣ этого совъщанія, столь огорчившаго Погодина, были не въ радостномъ расположеніи духа. "Печально письмо твое любезный Кошелевъ",— писалъ Хомявовъ,— "и видно у тебя очень невесело на душь. Авось, Крымскія въсти не поправять ли этого настроенія, авось, не ободрять ли народа? Хозяйственный годъ тебъ также тяжель, какъ и мнъ, съ тою однако большой развицею, что у тебя и средствъ больше и главное, все имъне свободно; но я увъренъ, что въ тебъ уныніе не отъ хольственныхъ неудачь. Ты пережилъ на свой въкъ неудач в заботы покрупнъе этихъ и никогда не унывалъ. Тебя 1 е тетъ еще неосвъжившійся воздухъ, неизвъстность общаго удущаго; современное страданіе народное и неувъренно в

чтобы болёвнь была въ росту. Многіе, чуть чуть не всё, повёсили носы. Я одинъ еще бодрюсь, и во мнё приходили за утёшеніями. Мои обёщанія сбываются повуда только въ Крыму, и за это меня уже пріёвжаль благодарить Алексёй Ниволаевичь Бахметевь. Увидите, сбудутся всё; но намъ подобаеть подвизаться. На насъ всёхъ теперь великая отвётственность. Норовь еще ничего не сдёлаль и вёроятно ничего не сдёлаеть, но по врайней мёрё очень миль. Говорить, что непремённо исполнить мое порученіе (не называеть прошеніемъ), но я все не вёрю. Если наше дёло пойдеть, и будеть журналь, Поповъ обёщаеть непремённо изъ Петербурга перваго сорта наилучшихъ сотрудниковь. Это было бы важно".

Въ то же время Хомяковъ писалъ И. С. Аксакову: "Дъла принимають новый обороть, но обороть также не безопасный. Некоторый духъ жизни и свободы пробудился, очевидно вызываемый правительствомъ. Это уже видно изъ врайне замъчательнаго приваза великаго внязя Константина Николаевича, хотя я не знаю, на какую именно записку онъ ссылается (говорять, будто это записка Истомина) \*). Но теперь что же? Всь молчавшіе, всь рабствовавшіе въ то время, какъ мы одни смъли небезопасно для себя просить свободы и протестовать противъ офиціальнаго одурвнія, всв встрепенулись, и вричать, и поють про свободу мысли. Западъ встрепенется, правда уже лишенный своей рёзкой особенности, но темъ не менъе опасный, потому что опасность его состоить не столько въ его цвътъ, сколько въ его безпрътности. Что же тогда? Развѣ не тотъ же вздоръ, не та же фривольность? Разумъется, надо благодарить Бога за свободу слова, но благодарить вакъ Аяксъ за свётъ дневной, т.-е. какъ за возможность сражаться и следовательно приниматься сильно за борьбу. Върьте мив, все что мы сдълали для пробужденія общественнаго сна, весь нашъ протестъ или забудется или же забыть.

<sup>\*)</sup> П. А. Валуева. Н. Б.

Если мы теперь не выступимъ съ силою, нашъ нравственный авторитетъ (хоть и небольшой, но все-таки пріобрѣтевный) пропадетъ въ мигъ. Вспомните, что я сказалъ у Елагиныхъ, кажется, при васъ: Для насъ Николай Павловичъ умеръ слишкомъ рано. Этого забывать не должно. Да: теперь дѣло идетъ завоевать Россію, овладѣть обществомъ, и все это не невозможно. Слѣдовательно, задачу надобно выразить иначе: дѣло идетъ дать обществу если не серіозностъ, то зачатки серіозности, заготовить торжество нашей мысли тѣмъ, чтобы люди нѣсколько привыкли мыслить и подчинить жизнь мысли и убѣжденію; наконецъ, дѣло идетъ ввести нравственное начало, опредѣленное и строгое, въ шаткость общественной и частной жизни. Нъсть наша борьба крови и плоти".

"По въдомству Министерства Просвъщенія", —писаль Хомяковъ Ю. О. Самарину, — "успъха намъ нътъ... Намъ еще не отказали, но и не разръшили, и очевидно желаніе есть отказать, между тъмъ какъ Каткову разръшено. Предлогь, по которому Кошелевскій журналь признается неблагонадежнымъ, тотъ, что Кошелевъ связался съ людьми опальнымъ между тъмъ, какъ изъ этихъ опальныхъ двое Аксаковыхъ допущены въ объявленіи отъ Каткова. По этому собственно боятся только духа журнала, который будетъ нами опредъленъ... Но чего же просить отъ Норова и Дубельта"?

# LIX.

Навонецъ, А. И. Кошелевъ приступилъ въ рѣшительных дѣйствіямъ. "Рѣшительно дѣйствуешь ты, любезный Кошелевъ",—писалъ ему Хомяковъ,—"и можетъ быть, такъ и лучие. Молодцы Западники, не дремлютъ: дремать не слѣдует в намъ. Но какова слѣпота! А едва ли насъ допустятъ въ от участію въ журналѣ. Впрочемъ, знай, что все, что ты во этому дѣлаешь, мною напередъ уже подписано и о мо бъ согласіи не безпокойся 265). Но И. С. Аксаковъ отност ы

скептически въ предпринятому дълу. "Я совершенно согласенъ съ вами въ томъ", — писалъ онъ въ своему отцу, — "что Славянофильскій журналъ успъха имъть не будеть, уже потому, что нъть ни одного порядочнаго редавтора и потому, что между Славянофилами нъть нивакого согласія; наряду нъть, вслъдствіе чего и становится необходимою диктаторская или деспотическая власть. Но кромъ того — есть другія, нравственныя причины, почему нельзя ожидать успъха".

По сов'яту И. В. Кир'вевскаго, редавторомъ Русской Бесъды А. И Кошелевъ избралъ Т. И. Филиппова, и посл'ядній, испросивъ благословеніе митрополита Московскаго Филарета и Оптинскаго старца Макарія, принялъ на себя труды и трудности, сопряженные съ званіемъ редавтора Русской Бесъды. 5 сентября 1855 г., изъ своего села Песочня, А. И. Кошелевъ писалъ А. С. Норову: "Въ бытность мою въ С.-Петербурге, въ маіт нынтшняго года, вы упрекали Москвичей въ литературномъ бездъйствіи. Слова ваши были для насъ встать крайне ободрительными, и, на первый разъ, мы ртшились издавать трехмтсячный журналъ, подъ заглавіемъ: Русская Бестада. Г. Филипповъ, молодой человтвъ, дъятельный, съ хорошими дарованіями и съ прекрасными правилами и религіозными убъжденіями, взялся быть редакторомъ. Смтью покорнтйше просить васъ, принять его и нашъ журналъ подъ свое покровительство и даровать намъ просимое разртшеніе. Программа, нами представленная, содержитъ искреннее выраженіе нашихъ убъжденій, и заслужитъ, думаю, полное ваше одобреніе".

23 сентября того же 1855 г., А. И. Кошелевъ и Т. И. Филипповъ вошли въ Московскій Цензурный Комитетъ съ прошеніемъ о дозволеніи имъ, съ будущаго 1856 года, издавать въ Москвѣ журналъ, подъ заглавіемъ: Русская Бесюда, по нижеслѣдующей программѣ: "Журналъ трехмѣсячный, имѣющій выходить въ мартѣ, іюнѣ, сентябрѣ и декабрѣ. Онъ буд тъ содержать въ себѣ пять главныхъ отдѣловъ: І) Изящная Словесность. ІІ) Науки. ІІІ) Критика. ІV) Обозрѣнія

историческія важныхъ современныхъ политическихъ событій, достоприм'вчательныхъ явленій въ наукахъ, искусствахъ, законодательствів и проч. и V) Смівсь."

Далве, въ этой программъ излагается исповъдание върш: "Народность, по убъжденію издателей, есть необходима почва для самобытнаго и полнаго развитія всяваго народа; а потому они полагають главною целью своего журнала: изученіе Русской жизни въ Исторіи и въ настоящемъ биту, разработку этого богатаго, едва початаго рудника и посыльное содъйствіе въ развитію Русскаго возврѣнія на науки в искусства, къ поощренію Русской изобретательности и въ утвержденію Русскихъ нравовъ и обычаевъ. Издатели не имъють вь виду, ни воскрешать старины, имбишей значение въ свое время и которая нынв и невозможна, и была бы безсмысленными обовами для настоящаго; ни выставлять все нынъ существующее въ народъ образцемъ для слъпаго подражанія; но они уб'єждены въ необходимости для Русских оживляться въ струв Русскаго духа, высвазываемаго Исторією, веливими событіями нашего времени и знаменательным бытомъ нашего народа.

"Основное начало мивній, распространенію коихъ посыщается сей журналь, есть Православіе. Оно душа всей Русской жизни; оно же должно опредвлить характеръ всякой умственной двятельности въ нашей родинв: таково убъженіе издателей.

"Посвящая себя преимущественно служенію Русскаго начала, журналь сей ни мало не будеть враждебнымь въ западной цивилизаціи. Всякій просвіщенный Русскій знасть, сколь много онъ ей обязань своимь умственнымь развитіемь и убіждень, что еще весьма многому онъ должень у нея начучиться, преимущественно по части такъ называемыхъ от ложительныхъ знаній; но вмістіє съ тімь, очевидно для і внаго истиннаго Русскаго, что западная цивилизація, лиш вная необходимаго основанія всякаго истиннаго Просвіщенії — Религіи, можеть быть для Россій полезною только по г

пущенін ея черезъ вритику Русскаго духа и его коренныхъ началь. Заимствовать какъ можно болье у богатаго свъдъніями Запада, переливать занятое въ Русскія формы, показивать отношенія Запада въ Россіи и Россіи къ Западу и содъйствовать настоящей оцънкъ въ Россіи западной цивилизаціи,—вотъ предметы, которые Русская Беспода постарается имъть постоянно въ виду.

"Будутъ прилагаться въ журналу виды замъчательныхъ Русскихъ и Византійскихъ зданій, изображенія Русскихъ одеждъ и уборовъ и проч."

Когда слухъ о предпринимаемомъ изданіи Русской Бестьды разнесся по Москвъ, то Т. Н. Грановскій, за три дня до своей кончины, 2 октябри 1855 года, писалъ К. Д. Кавелину: "Я до смерти радъ, что Славянофилы затвяли журналъ. Капиталъ даетъ Кошелевъ. Ответственнымъ редавторомъ будеть Филипповъ; критикомъ литературныхъ произведеній будеть Григорьевъ. Конечно, этихъ именъ достаточно, чтобы напередъ предсказать характеръ и успъхъ изданія. Я радъ потому, что этому воззрвнію надо высказаться до вонца, выступить наружу во всей врасоть своей. Придется поневолъ снять съ себя либеральныя украшенія, которыми морочили они детей, такихъ какъ ты. Надобно будетъ сказать последнее слово системы, а это последнее слово-Православная патріархальность, несовм'ястная ни съ какимъ движеніемъ впередъ. Иванъ Кирвевскій уже удостоился искомой награды и достигь своей цёли. Здёшніе п . . . нарекли его Русскимъ Златоустомъ. А этотъ Златоусть смёло говорить о необходимости изгнать изъ государства всёхъ иновърцевъ, или по крайней мъръ, подчинить ихъ строгому надзору Православной Церкви. Изъ всей этой безобразной партів, только у Петра Кирфевскаго и у Ивана Аксакова есть жиля душа и безкорыстное желаніе добра" 266).

Въ Московскомъ Цензурномъ Комитетѣ прошеніе объ изданіи въ Москвѣ Русской Бестоды и программа были встрічены съ полнымъ сочувствіемъ. Препровождая оныя на утвержденіе Главнаго Управленія Цензуры, вотъ что писаль В. И. Назимовъ о личностяхъ просителей: "Кошелевъ, какъ богатый и виѣстѣ весьма просвѣщенный пом'вщикъ, извѣстевъ давно своими нравственными качествами и умственными способностями. А Филипповъ, занимая мѣсто старшаго учителя 1-й Гимназіи, заслуживаетъ вполнѣ вниманія и одобренія начальства, какъ способный и благонамѣренный человѣкъ".

Не довольствуясь офиціальнымъ представленіемъ, В. И. Назимовъ, 27 сентября 1855 года, писалъ товарищу министра Народнаго Просвъщенія внязю П. А. Вяземскому, межлу прочимъ, следующее: "Независимо отъ оффиціальнаго моего ходатайства, позвольте мив, ваше сінтельство, въ настоящемь письм'в, обратить ваше вниманіе на тіз причины, которыя убъждають меня въ полезности предполагаемаго изданія в вивств съ твиъ покорнвище просить васъ, подкрвинть мее ходатайство вашимъ просв'ященнымъ сод'яйствіемъ. Москва, гдв въ званіи издателей журнала когда-то действовали благороднъйшіе представители Русскаго слова: Карамзинъ и Жуковскій, гдв въ томъ же званіи съ пользою трудились Каченовскій, Полевой, Надеждинъ и многіе другіе, гдѣ вознивли и развились большая часть нашихъ талантовъ, - въ настоящее время, лишена всякой литературной деятельности и почти не имъетъ журнала, въ которомъ Московскіе ученые и литераторы могли бы размёниваться своими мыслями и высказывать свои убъжденія въ пользу Русскаго Просвъщенія. Я счит п излишнимъ входить здёсь въ разсмотрение причинъ так 🖲 упадва отечественной Словесности въ городъ, гдъ она п имущественно процебтала въ прежнее время. Но, конет 4 всѣ истиню любящіе Русское Просвѣщеніе пожелають, чті в

нана Словесность выведена была изъ этого усыпленія. Основеніе журнала въ Москвв, въ духв Русскомъ, могло бы отчасти послужить въ достиженію этой благой цёли и принести существенную пользу нашей Словесности. По долгу званія моего, а считаю себя обязаннымъ поддерживать всё благонамъренныя начинанія въ этомъ родъ, особенно когда за нихь берутся люди, какъ г.г. Кошелевъ и Филипповъ, по своимъ нравственнымъ свойствамъ и положенію въ обществъ, вполнъ заслуживающие довърія правительства. Поступившее уже въ Министерство Народнаго Просвъщенія прошеніе коллежскаго советника Каткова объ изданіи въ Москве журнала, по моему мивнію, не должно служить препятствіемъ въ другимъ предпріятіямъ подобнаго рода. Я даже думаю, что совывстное изданіе двухъ и болве журналовъ могло бы сворве содвиствовать въ пробуждению полезной литературной дъятельности въ Москвъ. Вашему сіятельству, болъе нежели кому-нибудь, дороги успъхи отечественной Словесности, а потому я убъжденъ, что Московскіе ученые и литтераторы найдуть въ васъ, какъ находили и прежде, живое сочувствіе и полное содъйствіе въ приведенію въ исполненіе ихъ похвальнаго предпріятія. Мнв остается присовокупить, что г. жинистръ Народнаго Просвъщенія, предупрежденный объ этомъ дълъ, сколько мив извъстно, вполив ему благопріятствуеть ".

Въ вонцъ сентября 1855 года, Т. И. Филипповъ отправился въ Петербургъ хлопотать въ Министерствъ Народнаго Просвъщенія о разръпеніи изданія Русской Беспов. Еще до отъїзда Филипова, Кошелевъ, 26 сентября 1855 года, писаль А. Н. Попову: "Программа нашего журнала, остенная благословеніемъ отца Макарія (Оптинскаго) и митрополита Фларета, пошла въ ходъ. Редакторъ нашъ Филипповъ под гъпрошеніе за своимъ и моимъ подписомъ. Назимовъ, объщися ему встыми силами помочь въ этомъ дёлъ. Къ 3-му о габря ожидается въ Москву Норовъ. Филипповъ будетъ е трекомендованъ Назимовымъ, одобренъ митрополитомъ,

воторый очень благоволить въ Филиппову; сверхъ того, онь вручить Норову письмо отъ меня и будеть просить его о содъйствии въ дозволению журнала.... На счетъ сотруднивовъ, помогите Филиппову въ переговорахъ съ ними. Пригласите, между прочимъ, Тургенева. Отъ Тургенева надо достать повъсть въ совершенно Русскомъ духъ, ибо онъ иногда пишетъ и въ салонномъ вкусъ. Тоже и объ Григоровичъ и Писемскомъ. Въ Крыму есть Толстой \*), который пишетъ славния статьи; хорошо бы его пріобръсти. Черезъ кого? Говорять, что онъ очень друженъ съ Тургеневымъ".

Кошелевъ также стремился привлечь въ Русской Бесполь в графа А. К. Толстаго. "Мы всъ", —писаль онъ въ друготъ письмъ въ А. Н. Попову, — "въ восторгъ отъ стиховъ графа Толстаго. Сважите, какъ его зовутъ?.. Стихи его, помъщевные въ Собременникъ, просто чудо. Хомяковъ, Аксаковъ ихъ всъ наизусть знаютъ. Хомяковъ, прочитавши ихъ, ходунотъ заходилъ и говоритъ: Послъ Пушкина мы такихъ стиховъ не читали... Нельзя ли его какъ нибудь въ Бесподъ".

Въ Петербургъ, Т. И. Филипповъ не засталъ А. С. Норова. Управлялъ Министерствомъ Народнаго Просвъщенія его товарищъ внязь П. А. Вяземсвій, которому 28 сентября 1855 года, П. А. Плетневъ писалъ слъдующее: "Имъетъ честь представиться вашему сіятельству Тертій Ивановичъ Филипповъ, изъ Москвы, учитель Русской Словесности въ тамошней Первой Гимназіи. Онъ сюда откомандированъ попечителемъ Московскаго Учебнаго Овруга и представить вамъ отъ него рекомендательное письмо. Дъло, по которому онъ принялъ смълость безпокоить ваше сіятельство, изложить онъ самъ. Я, съ своей стороны, долгомъ считаю присовокупить, что г. Филипповъ принадлежить въ небольшому числу такихъ молодыхъ людей, которые еще отстаивають все чист за доброе и прекрасное въ Литературъ. Статьи его въ Моско тилинию, по части Критики, всегда вазались мнъ какимъ о

<sup>\*)</sup> Графъ Левъ Николаевичь. Н. Б.

отраднымъ оазисомъ посреди ужасной степи современныхъ поволъній. Поэтому я полагаю, что ваше сіятельство, удостонвши съ участіемъ выслушать все, о чемъ будетъ говорить этотъ молодой человъвъ, отдадите только справедливость заслугъ. Впрочемъ, какъ я надъюсь сегодня видъться съ вами, то и отлагаю дальнъйшія объясненія до того времени".

Но, за отсутствіемъ министра Народнаго Просв'вщенія, внязь Вяземскій не могъ дать просимому ділу дальнійшій ходь, а потому, на письмі къ нему Назимова, положиль, 29 сентября 1855 г., слітующую резолюцію: "Справиться, поступило ли въ Главное Управленіе Цензуры упоминаемое представленіе отъ попечителя Московскаго Университета? Отвітчать, что не признаю ныні удобнымъ пустить въ ходъ прошеніе г.г. Кошелева и Филиппова о разрітшеніи имъ издавать журналь—и представлю просьбу министру, по возвращеніи его".

Воротясь, въ половинъ октября 1855 г., въ Москву, Т. И. Филипповъ написалъ Кошелеву письмо, гдъ совътовалъ ему тхать хлопотать о журналъ самому въ Петербургъ и захватить съ собою Хомякова.

Дъйствительно, въ Министерствъ Народнаго Просвъщенія, дъло объ изданіи Русской Бесльды приняло дурной оборотъ. По возвращеніи, въ ноябръ 1855 года, въ Петербургъ, А. С. Норовъ писалъ В. И. Назимову: "Я не считаю удобнымъ предлагать на обсужденіе Главнаго Управленія Цензуры дѣло о дозволеніи г.г. Кошелеву и Филиппову издавать въ Москвъ журналъ, подъ заглавіемъ Русская Бесльда... Отказъ мой основывается на объявленномъ вашему превосходительству, отъ 20 іюля 1852 г., высочайшемъ повельніи, чтобы на представленныя къ одобренію, для изданія въ свътъ, сочишнія въ духъ Славянофиловъ, было обращаемо, со стороны ензуры, особенное и строжайшее вниманіе. Въ сообщенномъ гда же вашему превосходительству спискъ лицъ, принадлевшихъ къ обществу Славянофиловъ, находился и отставной гдворный совътникъ Александръ Ивановичъ Кошелевъ. Если

въ Бозв почивающему государю императору благоугодно было обратить особенное и строжайшее вниманіе Цензуры на отдельныя сочиненія, написанныя въ духв Славянофиловь, то ваше превосходительство, конечно, согласитесь, что было би не только опасно, но и противно высочайшей волв, ввърать члену общества Славянофиловь, состоящему подъ строгямъ надзоромъ правительства, редакцію журнала, въ которомъ выборъ статей зависъль бы отъ его собственнаго образа мыслей".

#### LXI.

Въ то время, вогда ходъ дъла о Русской Беспов приняль въ Министерствъ Народнаго Просвъщенія дурной оборотъ, А. И. Кошелевъ, по совъту Т. И. Филиппова, въ декабрѣ 1855 года, повхалъ въ Петербургъ 267). Но долго не рашался онъ туда ахать. "Правда твоя, любезный Кошелевъ", —читаемъ въ письмѣ въ нему Хомявова, — "что тебъ теперь вхать въ Питеръ, кажется, не для чего, но я не вижу, зачёмъ и мей-то ёхать? Что я буду дёлать?.. О чемъ просить? Снова о разръшеніи печатать? Да въдь разъ уже прошено: вторичная просьба нъсколько унизительна.... Узкій лобь этого сановнива, очевидно, туго набить какимъ-то глупымъ предубъжденіемъ или, можеть быть, страхомъ предъ Дубельтомъ. Онъ Аксакову прямо сказалъ, что мы всв люди опасные и, между прочимъ, что его статья о родовомъ быть совершенно злонамъренная.... Главный, я думаю, порокъ нашъ, въ глазахъ Норова, то, что мы не мямли, какъ онъ самъ. Скажи, что же я сдёлаю въ Питерё? Дать, скажешь ты, ходъ общественному вліянію? Прекрасно. Но это вліяніе, какъ соломенный пыль, ярокъ да коротокъ. Будь царь въ Питеръ, можно бы жельзо разогръть, да и наковально... Замъть, что ръшение нашего дъла непремънно отложатъ до этого времени... Одно твое замъчание неопровержимо: это насчеть Царскосельской жизни. Величайшая, какъ мнѣ кажется, вытода была бы та, еслибъ и могъ прівхать въ Питеръ, какъ бы за другимъ дѣломъ, а по этому дѣлу уже дѣйствовать—не какъ проситель, а какъ обвинитель. На это у меня есть надежда, и не отдаленная. Ружье на дняхъ будетъ въ пробѣ. ...Явиться миѣ въ Питеръ, подъ прикрытіемъ этого батарейнаго орудія, очень было бы выгодно. Кругъ вопросовъ, лицъ, интересовъ былъ бы разомъ затронутъ большой. Замѣть, что и еще хочу предложить устройство металлическихъ казематовъ и просить опыта своей московки для винтовыхъ пароходовъ" 268).

Какъ бы то ни было, А. И. Кошелевъ съйздилъ въ Петербургъ одинг, и, повидавшись тамъ съ Норовымъ, вернулся въ Москву. Вслёдъ за нимъ, З января 1856 года, отправился въ Петербургъ и А. С. Хомяковъ 369).

Подъ 20 января 1856 года, А. В. Нивитенко записалъ въ своемъ Дневникъ: "Познавомился на вечеръ у министра съ однимъ изъ воноводовъ Московскихъ Славянофиловъ А. С. Хомявовымъ. Онъ явился въ зало министра въ армякъ, безъ галстува, въ красной рубатвъ съ косымъ воротникомъ и съ шапкой мурмулкой подъ мышкой. Говорилъ неумолкно и большею частію по-Французски-какъ и следуеть представителю Русской народности. Встрвча его со мной была нъсволько натянута, ибо онъ, не безъ основанія, подозрѣваетъ во мнв западника. Но я поспешиль бросить себе и ему подъ ноги доску, на которой мы могли легко сойтись. Онъ прівхаль сюда хлопотать о разръшении ему издавать Славянофильскій журналь, и я обратился прямо въ этому предмету, свазавъ, что ничего не можетъ быть желательнее, какъ чтобы важдый имълъ возможность высказывать свои убъжденія. Это тотчасъ развизало намъ изыки, и мы пустились разсуждать, е опасаясь гдв-нибудь столвнуться лбами. Онъ уменъ, но, ажется, не безъ того, что называется—себѣ на умѣ" <sup>270</sup>). "Господи", —писалъ самъ Хомяковъ Ю. О. Самарину, сволько бы хотёлось вамъ разсвазать, и эффектъ, произвеный дервостью моего зипуна въ Петербургскихъ салонахъ,

и пугливую дружбу Норова". Въ томъ же письмѣ Хомяковъ прибавляетъ: "Время довольно живое. Очевидно, наша общественная жизнь получаетъ какое-то новое значеніе. Надолго ли? Къ добру ли? Кошелевъ утопаетъ въ радости".

Но, въ самому Кошелеву Хомяковъ изъ Петербурга написалъ нерадостное письмо, въ которомъ читаемъ: "Покуда здівсь до сихъ поръ ничего я не сділаль и думаю, что ничего не сдёлаю. Послё тебя, дёло не двинулось ровно ни на волосъ. Норовъ очень хорошъ, очень милъ, и только... Можеть быть, съ насъ снимуть запрещеніе, но что толку? Мы останемся подъ страшнымъ присмотромъ, и малъйшее слово живое будеть прихвачено. Отказъ въ журналь или нашъ отказъ отъ журнала не значить ничего. Это насъ ве срамить; но если нась будуть тщательно обезцевчивать п лишать всяваго вкуса и содержанія, мы потернемъ всявое значеніе въ мір'в людей мыслящихъ, и погибнемъ. Поэтому я и ръшился дъйствовать прямъе и идти на проломъ: отдаль Норову свою статью (за которую съ меня взята подинска) и свазаль: или она должна быть позволена, или мнв ихъ милость ни на что не нужна. Чтобы ты могъ понять взглядъ здешнихъ пошлявовъ на наше направленіе, скажу тебе только то, что Норовъ жаловался мив на Кирвевскаго: "Кирвевскій мив писаль, и вообразите: онъ просить разръщения и въ то же время объявляеть, что онъ нисколько не хочеть измънить своего взгляда и образа действій и выраженій . Я туть его перебилъ, будто не понимая его: "Конечно, Кирвевскій смёшно оговаривается; онъ долженъ васъ знать, -знать, что ваше превосходительство убъждены, что человъкъ не мъняеть убъжденіе какъ рубашку "... Вообрази его физіономію при этомъ. Впрочемъ, мы очень хороши, а дело не подвигается. После мира (на который всв согласились, кром'в графа Д. Н. Бл дова, который ведеть себя вакь будто по заказу К. С. Акс кова), двъ дороги: или поправлять свверное впечатлъніе бол шимъ расширеніемъ преділовъ нашей умственной жизни, ш безумно заупрямиться въ войнъ противъ народности. Госуда

за первый путь; весь Дворъ (т.-е. сильные)—за второй, который вівроятно и восторжествуєть. Я везді въ Русскомъ плать в. Скандаль быль страшный, но я выдержаль, котя знають, что я заказаль фракъ на случай. Когда у меня спрашивають, отчего я не надівнаю фрака, уже готоваго, я отвічаю: "чтобы не подумали, что Россія меня уступила вибсті съ берегами Прута".

По свидетельству издателя Русскаю Архива, "въ эту потадку Хомякова въ Петербургъ, императрица Марія Александровна пожелала его видъть. Онъ, какъ извъстно, кодиль въ Русскомъ платьй, въ то время опальномъ и для многихъ представителей высшаго общества отвратительномъ. Въ тогдашней Французской газеть Le Nord была даже статья изь Петербурга, въ которой описывался Хомяковъ, показавшійся въ поддевкѣ въ Петербургскихъ гостиныхъ. Прівхать въ такомъ нарядъ образованному человъку во Дворецъ считалось невозможнымъ, и Хомяковъ на этотъ случай заказалъ себь вноземное платье. Кажется, даже и день представленія быль назначень; но случилось воть вакое обстоятельство. У графа Блудова встретиль его графъ Киселевъ, и, разумется, за словомъ Алексви Степановичь въ карманъ не лізъ. Потомъ графъ Киселевъ былъ у государя и мимоходомъ выразиль удивленіе, какихъ людей принимаеть у себя старикъ Блудовъ, при чемъ комически описалъ, въ какомъ платъв и какого гостя тамъ онъ встретилъ. Немедленно выражена была воля, всл'ядствіе которой представленіе не состоялось 271).

27 января 1856 года, С. Т. Аксаковъ писалъ Погодину: "Новаго ничего нътъ, кромъ того, что прівхалъ Хомяковъ н привезъ весьма дурныя въсти, относительно насъ, что я уже прежде зналъ" <sup>272</sup>).

Самъ же Хомяковъ, 29 января того же 1856 года, пистъ А. Ө. Гильфердингу: "Никогда такъ ясно не видалъ я вады Латинскаго crescit eundo (растетъ на ходу), какъ тепрь. Прівхавъ въ Москву, я встрвченъ цвлою стаею мистъ объ моемъ Нетербургскомъ пребываніи. Я чуть-чуть не

ежедневно объдаль во Дворцъ, я горячо стоять за миръ (этотъ миеъ отъ Фонтона и чуть-чуть не подвергъ меня участи первомученика Стефана), я съ Орловымъ почти закадичний другъ и т. д. Трезвый мой разсказъ никого не удовлетюряетъ; а въдь всъ эти миеы вылупились изъ ячеекъ, снесенныхъ въ Петербургъ и о которыхъ я въ Питеръ уже слышалъ. Быть можетъ, не совсъмъ мною довольны нъкоторие мои друзья Московскіе за то чувство благодарности искренней, которое я вынесъ изъ Питера... Признаюсь, не безъ отрады возвратился я въ свой мирный уголъ и, кажется инъ, такъ уже привыкъ я къ домосъдству, что я совершиль какое-то великое путешествіе 273.

#### LXII.

Между тъмъ, попечитель Московскаго Учебнаго Овруга В. И. Назимовъ настаивалъ на своемъ и, 5 декабря 1855 г., отправилъ въ министру цълый трактатъ, въ которомъ читаемъ: "Не получая до сего времени увъдомленія о послъдствіяхъ моего ходатайства и между тъмъ, извъстясь, частнымъ путемъ, что предположеніе объ изданіи журнала Русская Бесьда встрътило будто бы препятствіе въ Главномъ Правленіи Цензуры, я считаю долгомъ моимъ представить вяшему превосходительству нъкоторыя необходимыя, но этому вопросу, объясненія и вмъстъ съ тъмъ высказать вамъ мов убъжденія касательно этого, въ настоящее время, немаловажнаго предмета.

"Вашему превосходительству не безъизвъстно, что въ послъднее время, публичная литтературная дъятельность, вслъдствіе врайне стъснительныхъ мъръ Цензуры, у насъ замътно ослабъла. Стъсненіе мысли и умственнаго развитія нензбъяво должно было имъть вредныя послъдствія, какъ для успъховъ отечественнаго Просвъщенія, такъ и вообще для нравственнаго состояніи Русскаго общества. Наша публика, уже достигшая извъстной степени образованія, не находя для себя умственной пищи въ скудныхъ произведеніяхъ отечественнаго слова, по необходимости, должна была обратиться въ источникамъ иностраннымъ, не всегда безукоризненнымъ, и въ нихъ почернать всё свои насущныя свёдёнія.

"Между тъмъ, Русская мысль и Русское слово, при всъхъ запретительныхъ мерахъ, не могли однаво же совершенно остановиться въ своемъ развитія; не им'я возможности высвазываться гласнымъ образомъ, они искали себъ исхода на другомъ болъе безопасномъ пути и вслъдствіе этого приняли странное и совершенно неестественное направленіе. Вмѣсто печатной гласной Литтературы образовалась Литтература безгласная, письменная. Въ рукахъ читающей публики появились, во множествъ списвовъ, разныя сочиненія по всъмъ современнымъ вопросамъ наукъ и словесности и между ними, разумъется, нашли себъ путь и рукописи содержанія несовершенно одобрительнаго. Но что всего прискорбиве: невозможность, въ которую были поставлены наши писатели и вообще образованные люди, печатно, высказывать свои мысли, -- была, можно свазать, одною изъ главныхъ причинъ того неудовольствін и того ропота, которые съ нъкотораго времени, обнаружились въ нашемъ обществъ. Ваше превосходительство вонечно изволите согласиться со мною, что такое неестественвое положение представляеть явление врайне неутъшительное и что, наконецъ, следуеть подумать, вакъ бы изменить его въ лучшему. Всв ственительныя, по части Народнаго Просвещенія, меры вызваны были, какъ мев кажется, излишнимъ опасеніемъ революціонныхъ идей, волнующихъ умы въ Западной Европъ. Пора наконецъ убъдиться, что эти идеи, какъ совершенно намъ чуждыя и противоположныя вореннымъ началамъ Русской жизни, не могутъ имъть дъйствія большинство нашего общества. Впрочемъ, Русское прав тельство такъ сильно, что оно всегда можетъ съ успъх из противодъйствовать вторженію вреднихъ и ложнихъ нач ль, не препятствуя чрезъ то правильному и неизбъжному х ду Просвещенія. И Русскому ли правительству страшиться истиннаго Просвъщенія? Оно само было воспитателемъ, образователемъ своего народа; оно было первымъ двигателемъ его на пути умственнаго и гражданскаго развитія. Желателью для славы и благоденствія Россіи, чтобы и на будущее врема оно продолжало дъйствовать въ томъ же духъ.

"Если изложенныя мною мысли справедливы, то справедлива и та мысль, что, въ настоящее время, необходимо дать большой просторъ и движение нашей умственной жизни, для чего следуеть поощрять нашихъ писателей и наши таланти, обращая ихъ отъ вреднаго бездействія, въ которомъ они коснівоть, раздражансь только въ безплодных сітованіяхь,въ трудамъ полезнымъ и возвышеннымъ. Само собою разумвется, что одною изъ первыхъ мвръ, для достижения этой цели, - должно быть смягчение цензурных правиль, доведенныхъ въ послъднее время до такой степени строгой придирчивости, при которой уже невозможна никакая Литература. Не входя въ подробности по этому вопросу, я скажу только, что для выхода изъ этого запутаннаго положенія, въ которое поставлена наша Цензура, необходимо вернуться къ коренному уставу 1828 года, отменивъ все последующия дополнительныя постановленія, ничего существенно недополняющія и только затрудняющія прямыя действія благоразумной Цензуры.

"Я увъренъ, что ваше превосходительство изволите раздълять мои мысли по этому предмету. Лучшимъ тому довазательствомъ служитъ исходатайствованное вами высочайшее дозволеніе г. Каткову издавать, съ начала будущаго году учено-литтературный и политическій журналъ. Этотъ значь монаршаго вниманія и довърія въ нашимъ писателямъ, обрадовалъ всѣхъ любящихъ успѣхи Русскаго Просвѣщенія. Въ настоящее время, въ Москвѣ почти не существовало ни одвого замѣчательнаго періодическаго изданія; между тѣмъ, здѣсь а этомъ поприщѣ, когда-то дъйствовали благороднѣйніе щ ставители Русской мысли и Русскаго слова: Карамзинъ, З ковскій и другіе.

"Но если признано полезнымъ, въ видахъ возбужденія нашей усыпленной Литературы, дозволить изданіе журнала г. Каткова съ товарищами, то я не вижу причины почему, не предоставить того же права гг. Кошелеву и Филиппову, тъмъ болъе, что сін послъдніе, не менъе г. Каткова, представляють ручательствъ относительно своихъ нравственныхъ вачествъ. Или полагаютъ, что новый журналъ будетъ излишнею и даже вредною роскошью и что для Московской публики достаточно одного періодическаго изданія? Но почему же въ тридцатыхъ годахъ, въ Москвъ, одновременно издавалось несколько журналовъ: Телеграфъ, Московскій Вистникъ, Въстникъ Европы, Атеней? Всв они имвли читателей и однако же вреда для общества отъ того не происходило? Неужели съ тъхъ поръ вкусъ въ чтенію и потребность образованія у насъ уменьшились? Или этимъ правомъ могуть безопасно пользоваться только одни Петербургскіе литераторы? Я полагаю, что, въ настоящее время, безъ всякаго неудобства можно разр'вшать издание новыхъ журналовъ. Пусть наши литераторы трудятся, пусть высказывають свои мысли, твиъ легче будетъ для правительства следить за ходомъ общественнаго мивнія и, въ случав нужды, направлять его.

"Если же предпріятіе гг. Кошелева и Филиппова принято неблагопріятнымъ образомъ, по той будто бы причинъ, что журналь этотъ предназначается служить органомъ для такъ называемой Славянской партін, то я, при семъ случав считаю необходимымъ и удобнымъ сообщить вашему превосходительству мои мысли по этому предмету, основанныя на двънадцатильтнемъ строгомъ наблюденіи моемъ за дъйствіями этой партіи, или, выражаясь точнье, литературнаго кружка. Пора наконецъ отдать себъ отчетъ что такое эти Славянофи ы, которыхъ постоянно представляли людьми опасными и редными? Въ чемъ же заключаются ихъ цъль и дъйствія? Кл. принадлежить къ этой партіи?

"Лътъ двадцать тому назадъ, вслъдствіе естественнаго разви за образованія, а также и ближайшаго знакомства съ собственною Исторією, вознивло и укрѣпилось между различными Славянсвими народами, населяющими Европу, сознаніе своей національности и одноплеменности. Это сознаніе выработалось на почві чисто литтературной и хотя, въ началъ и не имъло политическаго значенія, однако же вслыствіе постояннаго антагонизма между элементами Славянсвимъ и Нъмецвимъ, перешло и въ область политическихъ убъжденій. На насъ, Русскихъ. Славянскій вопросъ подъйствоваль только со стороны литературной. Но мы не могля однаво же остаться равнодушными въ пробуждению Славянской національности, столь долгое время подавленной и потому наши литераторы и мыслящіе люди отозвались сочувствіемъ къ своимъ соплеменникамъ. Образовался диттературный обмёнъ мыслей между нами и различными Славянскими народностями. Всв эти сношенія, опять повторяю производились вив области политики, - въ кругу литературноученыхъ интересовъ. Наше правительство, не желая возбуждать неудовольствія дружественной соседней державы. не только чуждалось Славянскаго движенія, но еще не совсвиъ благопріятно смотрвло на людей, увлекавшихся этимъ. Между темъ, Западные народы, привыкше господствовать считать себя непогръшимыми и первенствующими, какъ въ области мысли, такъ и въ области жизни, непріязненно встрітили эти стремленія меньшихъ своихъ братьевъ къ самостоятельности умственной и политической. Западные публицисты сочинили слово панславизмо, подъ которымъ разумъщ ими же придуманное стремленіе Славянскихъ племенъ въ политическому сліянію, провозглашая, при каждомъ удобномъ случав, что Россія будто бы покровительствуеть этому стремленію, въ видахъ собственныхъ интересовъ.

"Вследствіе этого усилился антагонизмъ между этими вродностями. Антагонизмъ этотъ еще боле возбудиль въ вродахъ Славянскихъ любовь ко всему родному и страсть въ историческимъ изследованіямъ и разработке Славянски древностей. Это весьма естественное движеніе отразилос в

на насъ. – Мы въ это время изъ періода подражательнаго переходили въ пору зредаго возраста и сознанія. Отрезвившись посл'в упоенія иновемными образцами, весьма понятнаго во всякой юной Литературів, мы обращались къ изученію отечественной Старины и Исторіи. На этомъ благородномъ пути нашихъ ученыхъ и дитераторовъ, встретило одобреніе и поощреніе правительства. Лучшимъ памятвивомъ этого покровительства служатъ учреждение Археографической Коммиссіи и изданіе разныхъ актовъ историческаго и юридическаго содержанія и Древностей Государства Россійскаго. Въ Москві, какъ въ городі, гді сохранилось навболье намятниковъ прежней Русской жизни, образовался вружовъ молодыхъ литераторовъ, страстно предавшихся изученію отечественной Старины и Исторіи. Между ними нашдось несколько пылкихъ умовъ, которые увлекшись своимъ пристрастіемъ въ Старинъ, дошли до врайне односторонняго убъжденія, что реформа Петра Великаго имъла во многомъ вредвыя для Россін последствія. Эти-то люди названы были Славянофилами. Такое крайнее возгрвніе встретило, разумыстся, возражение и противодъйствие со стороны литераторовь, державшихся такъ называемаго направленія Западнаго. Завязалась литтературная полемива и споръ, не между партінни, которыхь, въ настоящемъ значеніи этого слова, существовало, а между двумя различными мивніями. Этоть споръ ваключался въ предвлахъ чисто литературныхъ, -- и быль совершение чуждъ политическаго значенія. Къ сожальню, нашлись люди, которые заподоврили такъ называемыхъ Славянофиловъ въ какихъ-то политическихъ замыслахъ и признали ихъ людьми опасными и вредными, чемъ-то въ родъ якобинцевъ, тогда какъ это люди весьма мирные, благочестивые отцы семейства, пом'вщики, вовсе непомышляющіе о нарушеніи законнаго порядка вещей. Можно отвергать крайніе выводы ихъ мивнія, но нельзя вполив осуждать самое направленіе, потому что оно основано на чистой любви ко всему отечественному, къ уставамъ нашей Церкви, къ на-

роднымъ нашимъ обычаямъ, въ нашему родному язику к вивств съ твиъ на сочувстви въ единоплеменнымъ и единовърнымъ народамъ. Люди, раздъляющие этотъ образъ выслей, даже и въ его исключительности, отличаются благородными нравственными свойствами и не заслуживають того нареванія, которому они, по недоразумінію, подвергинсь со стороны правительства. Если же обвинять всёхъ любящих Славянскую Старину и Исторію, то пожалуй можно назвать Славянофилами и лучшихъ нашихъ писателей. Каражинь, Пушвинъ, Грибобдовъ, Гоголь, -- любили обращаться мыслю къ Древней Россіи и въ ней исвать примъровъ для нынъшняго покольнія; однако же никто изъ благонамьренных і просвещенных людей не почиталь ихъ онасными и вредными писателями. Замівчательно, что между такъ называмыми Московскими Славянофилами есть люди съ истинниз талантомъ. Приведу имена Хомявова, Авсавовыхъ, Кирвевсваго. Ваше превосходительство имбете, въ настоящее время. полную возможность обратить ихъ въ полезныхъ и приверженныхъ правительству дъятелей. Вотъ что заставляеть меня вторично ходатайствовать объ испрошеніи высочайшаго дозволенія гг. Кошелеву и Филиппову издавать въ Москві журналъ и вибств съ твиъ просить разрешения твиъ изъ Московскихъ литераторовъ, которые обязаны подпискою представлять свои сочиненія въ Главное Управленіе Цензури. вносить ихъ прямо въ мъстную Цензуру. Если бы въ предполагаемомъ журналѣ и нашли себѣ мѣсто мнѣнія любите лей Славянства, — то это послужило бы для самого правительства средствомъ ближе ознавомиться съ ихъ взглядами. Оно всегда имъетъ возможность обуздать заблуждение и своеволіе мыслей, гдв бы оно ни обнаружилось".

Въ то же время, 18 ноября 1855 года, нареченый редавторъ *Русской Бестоды* Т. И. Филипповъ писалъ И В. Кирвевскому: "Я бы зажилъ въ дали отъ текущей Лит ратуры, чего тробовало даже спасеніе души: ибо следит. за нею съ полезною целію — дело другое, а добровольно полезною пере полезное по

вергать душу свою такимъ раздражающимъ впечатавніямъ—
рвшительно грвхъ. Теперь же по неволю все читаешь— и такая мука, что вообразить невозможно. Я въ волненіи жду
Хомякова Кошелева, еслибы они повхали, дёло могло бы
еще поправиться. Назимовъ вновь писалъ министру о нашемъ журналю и убеждаль его разрюшить, дабы различіемъ
направленій содержалось равновесіе мысли. Отецъ Матеей—въ
Питере, и онъ могъ бы намъ быть полезенъ черезъ графиню
Адлербергъ; я бы далъ Кошелеву письмо въ нему, и тёмъ
исполнилъ бы давнее желаніе его съ нимъ познакомиться.
Если же намъ разрёшатъ журналъ, то что вы пришлете
въ 1-ю книжку? Можно ли объ этомъ просить? Ибо безъ
вашей статьи начинать невозможно, какъ вамъ угодно. Сдёлайте милость, уведомьте меня, чёмъ [вы насъ обрадуете,
если намъ суждено радоваться".

## LXIII.

Опальные Славянофилы, въ особъ товарища министра Народнаго Просвъщенія внязя II. А. Вяземсваго, обръли себъ ходатая предъ правительствомъ. "Не знаю", — писалъ внязь Вяземскій, — "вредно ли, или рътъ направленіе, такъ называемое Славянофильское. Но, судя объ этомъ направленіи въ отношеніи чисто-литературномъ (которое одно подлежить нашему сужденію), невозможно, по мивнію моему, признавать въ немъ чтолибо предосудительное. Если же подъ литературною вывъскою скрывается тайна политическая и вредный умысель, то это дыо другое. Но оно уже не подлежить Цензурь, а высшему правительству. Цензура должна судить не лицо, не автора, а только представляемое имъ сочинение. Если совращать ее с прямыхъ правилъ, коими руководствоваться она должна, в силу даннаго ей устава, если требовать отъ Цензуры, ч бы она иначе смотрела на рукопись такъ называемаго с вянофила, нежели на рукопись, напримъръ, послъдоват.я, такъ называемой, натуральной школы, то сужденія ея

будуть неминуемо пристрастны, своевольны и следовательно противозавонны. Обращаясь въ прозванию Славянофиловъ, нельзя не затътить, что это прозвание насмъщливое, данное одною литературною партією другой партін. Это чисто семейныя, домашнія влички. Літь за сорокь предъ симь, ме же, тогда молодые литераторы Карамзинской школы, такъ прозвали А. С. Шишвова и школу его. Въ послъднее время прозвище это воскресили и обратили къ нѣкоторымъ Москов свимъ литераторамъ, приверженцамъ старины. Изъ журнальныхъ сплетней и пересмъщекъ возникло пугало, облеченное политическою таинственностію. Собственно же, судя о Славянофильствъ по его словопроизводству, мудрено заключить, что можеть быть вреднаго въ любви къ Славянамъ, нашемъ предвамъ и одноплеменнымъ братьямъ, и въ любви къ Славянскому языку, который быль явыкомъ нашей Исторів в есть языкъ нашей Церкви? Отказаться отъ чувства любви во всему Славянскому, значило бы отказаться оть Исторіи нашей и отъ самихъ себя. Императоръ Николай I, въ достопамятных словах своих, обращенных въ профессорам, свазаль: "Надобно сохранить то въ Россіи, что искони бъ. Следовательно, должно сохранять и родовое чувство любы въ Славянскому нашему происхожденію. Повторяю, если гдінибудь и въ комъ-нибудь, подъ оболочною Славянолюбія. таится нівчто другое и вредное, то должно преслівдовать в преграждать это другое, но нельзя преследовать Славянолюбія, иначе пришлось бы преследовать чувство и образь мыслей чисто Русскіе и свойственные каждому изъ насъ. кому только дороги имя Русскаго и сопряженныя съ эткиъ именемъ родственныя, семейныя и духовныя преданія нашей народной исторической и государственной жизни . . . . Скажу откровенно, что всв многосложныя, подозрительныя и сли вомъ хитро обдуманныя притесненія Цензуры не служа в измъненію въ направленіи мыслей, понятій и сочувствій, напр. тивъ, они только раздражають умы и отвлекають отъ правительства людей, которые по дарованіямъ своимъ могуть быть ему полезны и нужны".

Эти драгоцѣнныя строки сановника и мыслителя отверзли уста людямъ, которые, по недоразумѣнію, обречены были на безмолвіе и дали движеніе дѣлу объ изданіи Русской Бестьды.

6 девабря 1855 г., А. С. Норовъ писалъ въ графу А. Ө. Орлову: "Г. генералъ-лейтенантъ Дубельтъ сообщилъ предивстнику моему, князю Ширинскому-Шихматову, высочайшее повеленіе, чтобы на представляемыя въ изданію въ свётъ сочиненія въ духъ Славянофиловъ, было обращаемо со стороны Цензуры особенное и строжайщее вниманіе. Къ сему отношенію приложенъ быль списовъ лицъ, принадлежавшихъ въ обществу Славянофиловъ въ Москвъ; въ спискъ этомъ, между прочими, значится Кошелевъ, Александръ Ивановичъ, отставной надворный советникъ. Ныне Московскій Цензурный Комитетъ ходатайствуетъ о дозволении надворному совътнику Кошелеву и старшему учителю 1-й Московской Гимназіи титулярному совътнику Тертію Филиппову издавать въ Москвъ журналь, подъ заглавіемь Русская Беспода. Комитеть, съ своей стороны, находить это предпріятіе весьма полезнымъ и присововущияеть, что Кошелевь, вакь богатый и вийсти весьма просв'ященный пом'ящивъ, изв'ястенъ давно своими нравственными качествами и умственными способностями; а Филипповъ заслуживаетъ вполнъ вниманія и одобренія начальства, какъ способный и благонамъренный человъкъ. За имъющимися во ввъренномъ миъ Министерствъ вышепрописанными свъдъніями, я не могу до полученія отъ вашего сіятельства тёхъ сведеній, которыми угодно будеть вамъ почтить меня, дать какое-либо разръшение по сему предмету".

На это письмо, 10 декабря 1855 г., графъ Орловъ о въчалъ: "Я отношеніе вашего превосходительства всеподданв йше представляль на усмотрѣніе государя императора и е о величество высочайше соизволилъ разрѣшить изданіе о наченнаго журнала, съ тѣмъ однако, чтобы статьи, которыя б дутъ представляемы, для помѣщенія въ ономъ, лицами, на воихъ уже обращено вниманіе правительства, разсиатриваемы были, подобно сочиненіямъ Аксаковыхъ, въ Главнотъ Управленіи Цензуры; здёсь же, дабы не задерживать таковыхъ статей, подвергать оныя разсмотрёнію безъ малійшаго замедленія".

Но вскорь, именно 27 января 1856 года, воспосльдоваю высочайтее соизволение на то, чтобы сочинения опальних Славянофиловъ равсматривать обыкновенными цензурным порядкоми. Такимъ образомъ, 3 февраля 1856 года, министръ Народнаго Просвъщения извъстилъ помощника понечитем Московскаго Учебнаго Овруга, что "его императорское величество высочайте соизволилъ разръщить надворному совътнику Кошелеву и титулярному совътнику Филипову издание журнала, подъ заглавиемъ Русская Беспода, и того же числа А. С. Норовъ писалъ графу А. А. Закревскому: "Государь императоръ высочайте повелъть соизволилъ предоставить Ивану и Константину Аксаковымъ, Хомякову, Киръесскимъ и князю Черкасскому вносить свои сочинения установленнымъ общимъ порядкомъ въ Цензурные Комитемы".

По свидътельству С. Т. Аксакова, 26 января 1856 года, пошелъ докладъ о снятіи запрещенія (съ Славянофиловъ), мимо ІІІ-го Отдъленія, писанный самимъ Вяземскимъ <sup>474</sup>).

Не смотря на это, Кошелевъ, 14 февраля 1856 года, не безъ тревоги писалъ А. Н. Попову: "Вы знаете, что подписка снята съ Хомякова, Аксаковыхъ, Киръевскаго и пр. и что офиціальная бумага съ разръшеніемъ журнала получена, но вы, быть можетъ, не знаете, что секретно предписано Цензурному Комитету имътъ строжайшее наблюденіе за духомъ и направленіемъ Русской Бесподы . . . А потому мы ръшились, не объявляя объ журналъ, представить наши статьи въ Цензурный Комитетъ, и по пропускъ первыхъ статей, мы увидимъ, то состояніи ли мы или нътъ издавать журналъ. Всъ мы одешевлены сильнъйшимъ желаніемъ работать; но неизвъстност подозрительность правительства и пр. убиваютъ всякое желаніе сдълать что-либо полезное. Мы видимъ, что Цензур ваніе сдълать что-либо полезное. Мы видимъ, что Цензур в

вообще сдълалась гораздо разумнъе; отчего же не котять насъ считать равноправными и насильно отъ себя отгоняють? Просто это ужасно. Знавомы ли вы съ Нивитенкою и въ вавихь вы съ нимъ отношеніяхъ? Когда статьи изъ Русской Беспом будуть посланы въ Питеръ, то Норовъ отдасть ихъ на прочтеніе върно Нивитенкъ, и его мнъніе будеть мнъніемъ и Норова. Нельзя ли на него подъйствовать такъ, чтобы онъ былъ благопріятенъ въ статьямъ".

Въ то же время и Хомявовъ писалъ въ Норову следующее: "Въ бытность мою въ Петербургв я имвлъ честь представить на ваше разсмотрение статью, невтогда писанную мною, въ отвътъ Кирвевскому. Вашъ лестний отзывъ былъ, что вы готовы бы были ее подписать не только какъ ценворъ, но и вакъ авторъ. На мой вопросъ, можно ли ее представить въ Цензуру, вы свазали мнѣ, чтобы я ее подалъ, а что цензоръ передасть ее вамъ же и что вы тогда разръшите ее напечатать. Ободренный вашимъ высовопревосходительствомъ, я еще разъ прочелъ ее внимательно и всв сколько-нибудь сомнительныя выраженія заміниль вполні несомнінными и потомъ представилъ ее цензору, который передаеть ее теперь въ высшее въдомство. Въ полной надеждъ на ваше одобрительное мибніе о моей стать в и на вашу благосклонность ко мнь, беру смълость обратиться къ вамъ съ покорнъйшею просьбою: усворьте сколько возможно разрешение о напечатанін моей статьи и благоволите сообщить это позволеніе нашей Московской Цензуръ. Ею долженъ начаться первый нумеръ журнала и отъ ея пропусва зависитъ самая возможпость изланія.

"Вашъ ласковый пріемъ и постоянно дружескіе отзывы дають мив увёренность, что вы не откажете въ моей просьбів. Повірьте, что не только я, но и никто изъ насъ, участнитовъ въ Русской Бесполь, не захотіль бы неосторожнымъ или дурно направленнымъ словомъ оказаться недостойнымъ вашего покровительства". Кошелевъ сообщилъ А. Н. Понову, что, 31 марта 1856 года, онъ получилъ письмо отъ А. С.

Норова "съ разными извиненіями и съ изв'ященіемъ, что статья Хомякова передана имъ въ Главное Управленіе Цензуры".

Разсмотреніе статьи Хомякова было поручено министромь чиновнику его Родзянко, который, въ своемъ рапортв (21 марта 1856 г.), между прочимъ, писалъ: "Не смотря на то, что статья Хомявова написана съ истиннымъ благочестіемъ, съ желаніемъ пользы и съ цілію вполні благонамі ренною, особенно прекрасно изложенною на последнихъ четырехъ страницахъ, напечатаніе статьи этой я признаю неудобнымъ ве по направленію, но по содержанію и основной идев, заключающейся въ томъ, что вследствіе слишвомъ рёзко осуждаемых авторомъ нравственных недостатковъ государственнаго и религіознаго быта до-Петровской Россіи, ея народное Просвъщение хотя и было основано на принятомъ изъ Византіи Православіи и на нравственно добрыхъ началахъ, не могло получить нужнаго и полезнаго развитія, и потому со временъ Петра Великаго заменилось Просвещения западнымъ, признаваемымъ авторомъ, по его нравственному направленію, ложнымъ и вреднымъ".

По поводу этой же статьи князь П. А. Вяземскій штсаль А. С. Норову: "Всё эти дни чувствоваль я себя довольно плохо, и еще прошедшею ночью были у меня болёзненые припадки. Но сегодня, мнё, благодаря Бога, получше. Не смотря на свои недуги, прочель я Хомякова, и это чтеніе въ силу развё только здоровому. Въ литературномъ отношеніи, она очень тяжела и болёе писана по-Нёмецки, нежели по-Русски. Странные люди, вопіють противь чужеземнаго, а сами рабски подражають Нёмецкой фразеологіи в туманности. — Въ цензурномъ отношеніи, она, по моему меёнію, совершенно удобопропускаема. Что же касается до стношенія ея къ запрещенной статьё Киревскаго, то эт гы законодательный вопрось можно, для огражденія совести, цередать на рёшеніе графа Блудова. Впрочемъ, Кошелевь говорить, что не Киревскаго статья подвергла Сборника загодова.

прещенію, а какая-то другая. Меня въ то время въ Россіи не было, и я ничего положительнаго о томъ не знаю. Статью Хомякова читали мы съ Плетневымъ, и онъ одного со мною мнѣнія".

Но Главное Управленіе Цензуры, в'вроятно, на основаніи мибнія Родзянки, взглянуло иначе на эту статью Хомякова и 5 апр'вля 1856 г., министръ Народнаго Просв'ященія писаль помощнику попечителя Московскаго Учебнаго Округа: "Возвращая статью Хомякова о ходю Просвищенія на Занады и въ Россіи (отв'єть И. В. Кир'євскому), им'єю честь вась ув'єдомить, что Главное Управленіе Цензуры признало неудобнымъ допустить къ напечатанію сію статью".

Доблестное ходатайство за Русскую Бесёду было лебединою песнію попечителя Московскаго Учебнаго Округа В. И. Назимова. Въ это время онъ получилъ высшее назначеніе быть Виленскимъ генералъ-губернаторомъ.

Когда это назначение состоялось и открылась ваканція на должность попечителя Московского Учебного Округа, то М. Н. Катковъ, 12 декабря 1855 года, писалъ А. Н. Попову: Вамъ уже извъстно, Назимовъ назначенъ въ Вильну генераль-губернаторомъ. Кто будетъ назначенъ на его мъсто? Вопросъ этотъ имбетъ великую важность, и при томъ не для одной Москвы. Намъ здесь известно, что графъ С. Г. Строгановъ не затруднился бы снова занять это мъсто. Хотя по своему служебному значенію онъ иміль бы право претендовать на что-либо высшее; однако, повторяю, онъ не отказался бы и отъ этого мъста. Вы понимаете всю важность такого назначенія. Но графъ Строгановъ, какъ тоже стно вамъ, не сделаетъ шагу, чтобы заявить свою готовность возвратиться къ прежней своей дъятельности. Въроятно, въ вісшихъ кругахъ потому только не вспомнять о немъ, что п боятся его обидъть. Надобно разсъять это опасеніе. Нам вните, напримеръ, графу Блудову о возможности такого в значенія и о томъ, что Строгановъ готовъ принять его (это п ложительно); отъ него можеть это распространиться далже,

и вто знаеть, можеть быть, это и состоится. Славное было бы дёло... Ради Бога, дёйствуйте и говорите положительно, что Строгановъ будеть готовъ принять мёсто попечителя " <sup>275</sup>).

"Къ общему сожальнію", — писаль, 14 декабря 1855 года, С. Т. Аксаковь въ И. С. Тургеневу, — "Назимовь оставляеть Университеть, и въ общему ужасу носится молва, что на его мъсто назначается попечитель Петербургскаго Университета... Всъ безъ исключенія поражены страхомъ... Да в чего ждать отъ человъка, который считаетъ Гоголя вредникъ лакейскимъ писателемъ? Очень, очень будеть жаль, есля этотъ слухъ оправдается; это будетъ ударъ для литературной дъятельности, возникающей въ Москвъ" 276).

Но ни графъ С. Г. Стресановъ, ни М. Н. Мусинъ-Пушвинъ не сделались преемниками Назимова. Преемникомъ же ему былъ опредвленъ Петровичъ Ковалевскій. Евграфъ 17 апреля 1856 года, внязь П. А. Вявемскій писаль Шевыреву: "Наконецъ вы съ попечителемъ. Не могу сказать, что знаю коротко сенатора Ковалевскаго, но знаю довольне, чтобы удостовърить, что онъ человъкъ умный, образованный, съ Русскими сочувствіями, съ Русскимъ одушевленіемъ, любить Просв'ящение и вообще литературенз. На служебноть поприщъ своемъ онъ всегда считался въ числъ отличнить и пользовался общественнымъ уважениемъ. Здёшний Сенатъ теряетъ въ немъ одного изъ своихъ лучшихъ деятелей, слудовательно, можно надвяться, что Московскій Университеть не будеть съ нимъ въ убытев " 277)...

Новаго Виленскаго генералъ-губернатора, Погодинъ иривътствовалъ въ такихъ выраженіяхъ: "Извъстясь о благополучномъ возвращеніи вашего высокопревосходительства къмъсту вашего служенія, въ городъ Вильну, мы Московст в граждане всъхъ сословій долгомъ поставляемъ выразить пре ъвами чувство нашей Русской гражданской радости. Мы уврены также вполнъ, что съ помощію Божією, во исполнен в предначертаній благодушнаго нашего государя, вы доверши с освобожденіе исконныхъ Русскихъ областей отъ чуждаго иновірнаго ига и утвердите въ нихъ настоящее Русское начало, возстановите права Русскаго языка, возвратите подобающую честь православнымъ церквамъ, духовенству и поднимете духъ...

"Мы молимъ Бога о сохраненіи вашего здоровья. Русская православная церковь, Русскій языкъ, Русская народность вознесуть главу свою".

"Чудна Москва"!—писаль, 30 декабря 1855 года, князь Н. Н. Голицынъ Погодину,— "Терпъть не могла Назимова. Убежаеть—расхныкалась" <sup>278</sup>).

#### LXIV.

Навонецъ, программа Русской Беспды была напечатана въ Московских Въдомостяхъ.

"Мы можемъ ошибиться", — читаемъ въ Современникъ. — "но у насъ есть твердое убъжденіе, что Русской Бесполь, такъ или пначе, суждено играть благородную и благотворную роль въ Русской Литературъ. Какъ бы ни проявились убъжденія модей, соединяющихся въ Бесполь, въ основъ ихъ убъжденій межить начало животворящее — безкорыстная и глубокая любовь къ Россіи; а такая основа уже сама собою исключаетъ апатію, разрѣшающуюся въ дъятельность рутинную и безплодную " 279).

"Чудная вещь", — писаль Хомявовъ Ю. Ө. Самарину, — "вообразите: еще Веспова не выходила, а ужъ бесты въ Москвъ сдълались, попрежнему, крикливы съ одной программы. Что же будетъ, вогда она выйдетъ въ силъ? Западъ сначала очень въ ней казался благосклоннымъ, но была ли это только маска или недолговъчная добродътель, а ужъ теперь перевънлось; впрочемъ, Кавелинъ и другіе порядочные изъ нихъ породили мнъ въ Питеръ: "Мы съ вами несогласны и не бульть согласны, а это признаемъ; отъ васъ только можетъ ульшаться первое серьевное слово; намъ оно ръшительно

не дается". Вследствіе этого ли убежденія или отъ чего другого, Сооременникъ (котораго первые нумера истиню славные) зоветь въ себъ въ вритиви ръшительнаго славянофила А. А. Григорьева. А сказать ли вамъ всю правду?... Были бы вы и И. С. Авсаковъ здёсь, я былъ бы очень, очень радъ, а что васъ обоихъ здёсь нётъ, я едва и не болъе еще радъ. Во первыхъ за васъ: поохотьтесь на Волжскомъ разливъ, въдь это чудо, дохните тихимъ воздухомъ степей; а потомъ за васъ обоихъ и за насъ. Вамъ скучненью, и это хорошо. Здёсь ходить маленькій хмёль, отъ котораго трудно отбиться. Вы, И. С. Аксаковъ и И. В. Кирвевскій въ деревиъ. Я думаю, вы насъ отрезвите, вогда подъбдите. Средства не затемнили бы намъ цъли, той тихой, строгой, исторической, можно сказать, святой цёли, которая был намъ ясна въ тишинъ посланнаго намъ испытанія. Я отчасти предвидълъ теперешнее искушеніе, и осенью писаль объ немъ К. С. Аксакову, съ текстомъ нъсть наша брань во плоти и крови и пр. Онъ, разумъется, соглашался и теперь соглашается, но на дълъ удержу ужъ нътъ. Эпиграфы наши хороши. Одинъ вашъ извёстный, предложенный Аксаковимъ: Только коренью основание кръпко, то и древо неподвижно; только коренья не будеть, къ чему прилъпиться? (невъ обружнаго посланія патріарха Гермогена); а другой отъ Филиппова: Господь дасть благость, и земля дасть плодь свой"

Дъйствительно, какъ только была напечатана программа Русской Беспеды, такъ въ Московских Впедомостях уже появились критическія замічанія на нее: "Изъ программи",—
читаемъ тамъ,— признаемся, не видно, чёмъ именно новый журналь будеть отличаться отъ другихъ нашихъ журналовъ...
Правда, въ программі говорится о посильномъ содійствів къ развитію Русскаго воззрінія на науки и искусства, во відь науки и искусство допускають лишь одно воззрініе просвіщенное, слідовательно общечеловіческое".

На это А. И. Кошелевъ и Т. И. Филипповъ отвъчала: "Редавція Московскихх Видомостей не видить, чъмъ именю

Русская Бестода будеть отличаться отъ другихъ журналовъ; а вслёдь за этимъ сама себё противорёчить, ибо говорить, что Русская Бестода обёщаеть посильно содёйствовать къ разминю Русскаго возэртнія на науку и искусство. Такого обёщанія мы не встрёчали въ объявленіяхъ другихъ журналовъ; даже Редакція Московскихъ Вподомостей считаетъ его несбыточнимъ; слёдовательно, его одного достаточно было бы для опредёленія различія между нашимъ журналомъ и другими журналами, еслибъ въ нашей программё и не было выражено другихъ весьма существенныхъ и весьма замётныхъ, но, къ сожалёнію, незамёченныхъ отличій 281).

Замѣчаніе *Московских* Въдомостей вызвало со стороны Русской Беспды нѣсколько статей, имѣющихъ цѣлію доказать необходимость народнаго воззрѣнія на науку <sup>282</sup>).

Но и въ средъ Славянофиловъ нашлись люди, которые были далеко не единомысленны съ началами, положенными въ основаніе *Русской Бесподы*. Въ этомъ насъ убъждаетъ нъсколько отрывковъ изъ писемъ И. С. Аксакова въ его родителямъ, писанныхъ въ 1855—1857 годахъ.

Въ письмъ 11 ноября (1855 г.): "Не мечта ли вся эта надежда на помощь Славянъ, на возстановленіе Славянскаго міра, и проч. и проч.? Какъ разграничить Грецію съ Славянскимъ міромъ"?

Въ письмю 23 ноября: "Ахъ, какъ тяжело, какъ невыносимо тяжело порою жить въ Россіи, въ этой вонючей средъ грязи, пошлости, лжи, обмановъ, злоупотребленій, добрыхъ малыхъ мерзавцевъ, хлёбосоловъ взяточниковъ, гостепріимныхъ плутовъ отцовъ и благодътелей взяточниковъ!.... Въ моемъ воображеніи предсталъ весь образъ управленія всей махинаціи административной. Вы ко всему этому относитесь влеченно, издали, людей видите по своему выбору, только х рошихъ или одномыслящихъ, поэтому вы и не можете понтъ тъхъ истинныхъ мученій, которыя приходится испытывть отъ пребыванія въ этой средъ, отъ столкновенія со в этомъ этимъ продуктомъ Русской почвы. Тамъ, что ни го-

ворите въ защиту этой почвы, но несомнѣнно то, что на всей этой мерзости лежитъ собственно ей принадлежащій Русскій характеръ! ... Чего можно ожидать отъ страви, создавшей и выносящей такое общественное устройство, глѣ надо солгать, чтобы сказать правду, надо поступить беззаконно, чтобы поступить справедливо, надо пройти всю процедуру обмановъ и мерзостей, чтобы добиться необходимаго законнаго"!

Въ письмъ 7 марта (1856): "Что за комедію разигривають въ Москвъ! Читать возмутительно. Бъда отъ Русскаю направленія, которымъ изволить прониваться св'ятское общество! Слова: народность, Русскій духь, Православіе производять во мив теперь такое же нервическое содрогание, какъ Русское спасибо, Русскій баринг и т. п ; охотно согласился бы прослыть въ обществъ и западникомъ, и протестантомъ. Я недоволенъ программой Русской Бесповы, да и вообще не люблю программъ, не люблю этихъ вывъсовъ направленія. Не слышится мив во всемъ этомъ ни теплой любви къ истинв, ни горячаго стремленія въ ней и въ благу общему, а много умной суеты, самолюбивой потёхи; нёть исканія истяны, в самонадъянная, заносчивая увъренность въ томъ, что уже поймали и держать ее за хвость, гордан проповедь, односторонняя, гремучая, считающая всв вопросы порвшенными, но нисколько не снявшая печати съ таниства Русской жизни ....

Въ письми 22 февраля: "Я самъ не ожидаю большого успъха для Русской Бесподы, но не по недостатку редактора, а по другимъ причинамъ. Условія, благопріятствовавшіл успъху послъдняго Московскаго Сборника, миновались: года полтора тому назадъ Беспода имъла бы успъхъ огромный! Это журналъ слишкомъ исключительный, слишкомъ серьезный доступный пониманію очень небольшой части публики и те представляющій, какъ прочіе журналы, большой выставки 1) варовъ по всякому вкусу".

Въ письмю 14 сентября: "Мнъ очень хочется посмотръть народъ самый простой въ чужихъ краяхъ, чтобы вни :-

нуть, не присущи ли всякому народу, на изв'єстной степени развитія, т'є свойства, которыя мы считаемъ почти исключительно принадлежностью Русскаго народа".

Въ письмъ 17 сентября: "Будьте, ради Бога, осторожны съ словами: народность и православіе. Оно начинаеть производить на меня тоже бользненное впечатльніе, какъ и Русскій баринъ, Русскій мужичевъ и т. д. Будьте умфренны и безпристрастны и не навизывайте насильственныхъ, неестественныхъ сочувствій къ тому, чему нельзя сочувствовать, въ до-Петровской Руси, въ обрядовому православію, къ монахамъ, какъ И. В. Кирвевскій. До-Петровской Руси сочувствовать нельзя, а можно сочувствовать только началамъ, невыработаннымъ или ложно направленнымъ, проявленнымъ Русскимъ народомъ; но ни одного сквернаго часа настоящаго я не отдамъ за прошедшее! Что васается до православія, т.-е. не до догматовъ ввры, а до бытоваго историческаго православія, -- то, какъ не вертись, а не станешь ты въ нему въ тъ же отношенія, какъ и народъ или какъ до-Петровскан Русь: ты постишься, но не можешь ты на пость глядеть глазами народа. Тутъ себя обманывать нечего и зажить одною цельною жизнью съ народомъ, обратиться опять въ народъ ты не можешь, хотя бы и соблюдаль самымъ добросовъстнымъ образомъ всв его обычан, обряды и подчинялся его върованіямъ. Я вообще того убъжденія, что не воскреснеть ни Русскій, ни Славянскій мірг, не обрътетг цъльности и свободы, пока не совершится внутренней реформы в самой церкви, пока церковь будеть пребывать въ такой мертвенности, которая не есть дъло случая, а законный плодъ какого-нибудь органического недостатка... Право, мы стоимъ того. чтобы Богъ открыль истину православія Западу, а восточный гірь, не давшій плода, бросиль въ огонь! Я хочу сказать, что пов оненіе до-Петровской Руси и слово православіе возбуждають доразумѣніе, мѣшающее распространенію истивы. Разумѣется. і нвура всему мізшаеть. Невольно припомнишь слова митро-І ізита Платона: ври, раскольника, и молчи, православный ".

Въ письмъ 27 сентября: "Странная земля это Россія! Не смотря ни на что, она совершаеть заколдованный кругь своего развитія, подъ вліяніемъ и давленіемъ Европы. И ми сами, поборники народности, не знаемъ другихъ орудій для исцівленія зла, кром'є указываемыхъ Европейскою цивилизаціей: желізныя дороги, изм'єненіе крізпостнаго права, журналы, газеты, гласность. Разум'єтся, при помощи желізныхъ дорогь, пароходныхъ компаній, телеграфовъ и вслідствіе сближенія, произведеннаго войною, породитъ совершенное смішеніе Россію съ Европою, объевропенть Россію сильніе прежняго. Я, разум'єтся, нисколько не противъ этихъ міръ, готовъ даже признать это вліяніе боліве внішнимъ, но все это не можеть остаться безъ результата".

Въ письми 9 октября, изъ Екатеринослава: "Много я вздиль по Россіи: имя Бълинского известно важдому скольконибудь мыслящему юношъ, всякому жаждущему свъжаго воздуха среди вонючаго болота провинціальной жизни. Ніть ни одного учителя Гимназіи въ губернскихъ городахъ, воторые бы не знали наизусть письма Белинскаго въ Гоголо; въ отдаленныхъ краяхъ Россіи только теперь еще проникаеть это вліяніе и увеличиваеть число прозелитовь. Туть нътъ ничего страннаго. Всякое ръзкое отрицание нравится молодости, всякое негодованіе, всякое требованіе простора, правды принимается съ восторгомъ тамъ, гдв сплошная мерзость, гнетъ, рабство, подлость грозитъ поглотить человъва, осадить, убить въ немъ все человеческое. Мы Бълинскому обязаны своим спасеніем, говорять мнв вездв молодие, честные люди въ провинціяхъ. И въ самомъ дёлё, въ провинціи вы можете видёть два власса людей: съ одной стороны — взяточнивовъ, чиновнивовъ въ полномъ смыслѣ этого слова, жаждущихъ лентъ, врестовъ и чиновъ, помъщивов, презирающихъ идеалоговъ, привязанныхъ въ своему барскоз г достоинству и врепостному праву, вообще довольно гнусных . Вы отворачиваетесь отъ нихъ, обращаетесь въ другой ст. ронь, гдь видите людей молодыхъ, честныхъ, возмущающихси

зломъ и гнетомъ, поборнивовъ эмансипаціи и всякаго простора, съ идеями гуманными. Они часто несутъ всякую чепуху и сами не видять, что путь ихъ логически оканчивается подлостью Петербургского практицизма, но порицаніе и отрицаніе ихъ понятно. И если вамъ нужно честнаго человека, способнаго сострадать болезнямъ и несчастіямъ угнетенныхъ, честнаго довтора, честнаго следователя, ищите тавовыхъ въ провинціи между последователями Белинскаго. О Славянофильствъ здъсь въ провинціи и слыхомъ не слыхать, а если и слыхать, такъ отъ людей враждебныхъ направленію. Да оно и не можетъ возбуждать сочувствія молодежи, лізущей впередъ, оно требуетъ большой справедливости, безпристрастнаго разумънія, основательности и проч. Требованія эмансипаціи, желізныхъ путей и проч., и проч., сливающіяся теперь въ одинъ общій гуль по всей Россіи, первоначально вознивли не отъ насъ, а отъ западнивовъ; а я помню время, вогда, къ сожалѣнію, Славянофилы, хотя и не всѣ, противизись желёзнымъ дорогамъ и эмансипаціи; послёдней потому только, что она формулирована была подъ вліяніемъ западныхъ идей. Вотъ, въ Екатеринославской губерніи во всей въть ни одного экземпляра Русской Бесподы, а получается Русскій Въстнико и другіе журналы. Въ нихъ слышится направленіе новое, требованіе Просв'ященія, жизни, простора; ему сочувствують съ жаромъ и, невольно подчиняясь авторитету журнала, вмёстё съ хорошимъ принимають и TADBOE".

Въ 1857 году, И. С. Авсаковъ предпринялъ путешествіе по Европъ, и съ восторгомъ описывалъ своимъ родителямъ свое путешествіе по Италіи. Но С. Т. Аксаковъ писалъ своему сыну: "Мать и сестры приходятъ въ восхищеніе отъ мъстности и природы, тебя окружающей; но мы, съ Константинъ, испорченные нашею Русской природой, не увлекаемся в сторгами и признаюсь тебъ, ни разу не мелькнула у меня часль или желаніе—взглянуть на всъ эти чудеса. Я не могу с бъ вообразить безъ ужаса, тебя, стоящаго на лавъ, подъ

которой випитъ море огня! Конечно, я ни за что на свыть не пошелъ бы туда".

Приготовляясь быть редакторомъ Русской Бесперы, И. С. Авсавовъ, въ іюнъ 1857 года, изъ Рима писаль своему отцу: "Даже подъ небомъ Италін, въ странв лимоновъ и апельсиновъ, лавровъ, миртовъ и випарисовъ, даже и тутъ, какъ кошемаръ, давитъ меня подъ часъ мысль о предстоящемъ изданіи. Сотрудниковъ нётъ. То-есть, издавать можно, статей, пожалуй, наберется для двенадцати книжекъ, но журналь будеть не твиъ, чвиъ бы хотвлъ его сделать. - Очень меня смущаеть мысль о предстоящемъ изданіи. Пугаеть даже не столько недостатокъ сотрудниковъ, сколько неудобство возни съ многими наличными сотруднивами: всѣ будуть обижаться. Программа Русской Беспов, мнв, съ самаго начала, не правилась и не нравится. Она написана такъ, что, возбуждал недоуменіе, отвращаеть оть насъ сочувствіе молодого поколвнія и пріобретаеть сочувствіе, котораго я не желаю, сочувствіе архіереевъ, монаховъ, Святвишаго Сунода. Между тъмъ, вавъ они всв не могутъ, не должны намъ сочувствовать; но такое несчастное положение наше, что даеть поводъ къ недоразумъніямъ, да и сотрудники таковы: братья Бфляевы, съ неистовымъ повлонениемъ Древней Руси, Филипповъ... Какъ хотите, а въ этой компаніи душно. Смирнова \*), которая теперь въ Бадеиъ-Баденъ, просить, чтобы къ ней я забхаль. Забхать-то въ ней я забду, но боюсь, чтобы горячее сочувствіе ся не подало повода къ спорамъ. Она сочувствуетъ все боле стороне православной, которую понимаеть она самымъ узвимъ образомъ, въ смыслъ казеннаго девиза для герба графа Уварова".

Тотъ же И. С. Авсавовъ писалъ своимъ родителямъ, язъ Венеціи, слъдующее: "Мудрено упрекать Русскихъ за то, что они все стремятся въ чужіе врая. Если Англичане, гордые свое в національностію, ищутъ на твердой земль разнообразных за тордые свое в паработ в правнообразных земль разнообразных земль разнообра

<sup>\*)</sup> Александра Осиповна. Н. Б.

впечатавній природы, лучшей и роскошнівншей; Англичане, у которыхъ есть жизнь и дъятельность дома, въ исполинскихъ разиврахъ, -- то какъ же Русскимъ, у которыхъ дома ни жизни, ни двятельности неть, у которыхъ дома все такъ гладво, плосво, бледно, вяло, холодно и душно, не стремиться видеть явленія деятельности жизченной, чудесь природы и искусства. Намъ, Русскимъ, приходится жить только върою въ будущность Русскаго народа, не политическую, -Богъ съ ней, --- а въ будущую нравственную и самостоятельную жизнь Русскаго народа. Не всякій къ этому подвигу в'тры способенъ, не у всяваго эта въра поддержана изучениемъ старины и т. п. Мысль о возможности дъятельности въ Россів, меня не повидаеть, но если бы я быль богать, то послів семи, восьми мъсяцевъ упорнаго труда и подсивжной жизни, я бы убзжалъ важдый годъ, месяца на четыре или пять, за границу " <sup>283</sup>).

Прочитавъ эти отрывки, чувствуется потребность освъжиться чистымъ воздухомъ, и вотъ, онъ пов'ялъ на насъ съ береговъ Дивпра, съ Михайловой Горы \*). "Мив бывшему нъвогда кумомъ", — писалъ обладатель этой Горы, М. А. Мавсимовичь, 31 марта 1856 года, въ Погодину, - "у встать почти новорождавшихся Московскихъ и нъкоторыхъ Петербургскихъ журналовъ, радостно возрождение Московской журналистики; и еще на Рождественскихъ Святкахъ я прив'єтствоваль Русскій Впотника статьею о Бояна... Не знаю, что выйдеть изъ него, т.-е. изъ Впстника по возрасть: бравый ли молодецъ Руссвій, или такой же лоботрясь, какъ быть Телеграфа; не знаю и того, что станется съ Русскою Бесподою, -- развернется ли она скатертью браною на весь почетный столь, али станеть только во полупиръ... Но во всякомъ случать, Москвитянинг быль бы полезенъ, какъ староопытный пъвецъ въ хоръ, который помахомъ руки остана-

<sup>\*)</sup> Эти строки писаны 28 октября 1898 года, на берегу Дићпра, въ Екатеринославаћ.  $H.\ B.$ 

вливаетъ новичка, затянувшаго дичь..... А впрочемъ, благо и то, если ты, махнувъ рукою на преходящую работу журнальную, обратишь дѣятельность свою и трудъ на *Изслъдованія* и имъ подобные капитальные томы, въ нихъ же будетъ непреходящая тебъ честь и слава въ потомствъ...

"А я вотъ это думаю, на дняхъ потянуть въ Кіевъ, котораго не видалъ уже восемь лѣтъ, — чтобы тамъ поговъть в разговъться... Прошу же прощенія у тебя, въ чемъ согрышилъ передъ тобою, словомъ, дѣломъ и помышленіемъ! Будь здоровъ со всею семьею твоею, живою и книжною.

"У насъ съ Благовъщенья вдругъ настала весна, и уже бълъють парусами на Днъпръ байдаки. Говорять, уже и миръ заключенъ" <sup>284</sup>). . . . . .

# LXV.

Въ концѣ декабря 1855 года, въ Русской Литературѣ совершилось событіе, — это выходъ въ свѣтъ классическаго произведенія С. Т. Аксакова: Семейная Хроника и Воспоминанія.

"Книга моя", — писалъ самъ авторъ ея къ своему сину Ивану. — "вышла, и по мъръ поступленія въ лавку, раскупается нарасхватъ... Похвалы и восторги, въ сожальнію, не доставляють мнъ никавого удовольствія".

Въ семействъ Авсаковыхъ господствовало даже убъжденіе, что въ нашей журнальной Литературъ собственно нъть людей способныхъ оцънить настоящимъ образомъ достоинство произведенія главы ихъ семейства. "Не знаю", — писаль къ своему отцу И. С. Авсаковъ, — "говорилъ ли кто о высокомъ достоинствъ правды, о теплотъ безпристрастія вашихъ разсказовъ. Много можно было бы свазать про вашу книгу, — вы лучше всъхъ судить ее можете. Право, вы бы хорошо сдълали, если бы въ видъ письма въ кому-нибудь, хоть къ Тургеневу, написали свое собственное мнъніе и о толкахъ, порождаемыхъ вашею внигою, и о самой книгъ, и тъмъ по-

ложили бы конецъ возгласамъ à la Григорьевъ. Все кривливое, шумливое, заносчивое, всякая выходка становится неумъстною, неприличною, жалкою передъ высокой воздержностью тона вашей книги, предъ зрълостью суда, предъ спокойствіемъ изложенія" 285).

Но самого С. Т. Аксакова всего болье интересовало интересовало интересовало в его внигт Н. А. Некрасова, о чемъ онъ, 7 февраля 1856 года, писалъ И. С. Тургеневу: "Встъ болье интересуетъ меня мнъне Некрасова. Въ послъднихъ стихахъ его такъ много истины и поэзіи, глубокаго чувства и простоты, что я пораженъ ими, ибо прежде не замъчалъ ничего подобнаго въ его стихахъ" 286).

С. Т. Авсавовъ интересовался также и мивніемъ М. А. Динтріева о своей внигв. "Книга Аксакова", — писаль Динтріевъ Погодину, -- "написана прекрасно, мастерски! Но о ея содержаніи онъ требоваль отъ меня самой голой правды; я и написалъ ему откровенно эту правду. Вы пишете: "Наши старички видно позапасливе силами, чемъ нынъшніе щелкоперы". Именно такъ; да, позапасливъе и свъдъніями. Они ими долго набирались, и не щеголяли съ молодости. Наука была у насъ въ границахъ, но тлубока, а теперь расползается въ ширину неудержно, да только на самой поверхности. Возьмите хоть судей изящнаго: вет въ полной увъренности, что до нихъ ничего не знали. Иная статья объ этомъ предметь такова, что надо дать премію тому, вто ее пойметь. Ежели когда-нибудь нынвшнее поколеніе судей художественности образумится, оно увидить подъ старость, что надобно будеть учиться снова, но уже будеть поздно <sup>и 287</sup>).

Сынъ автора Семейной Хроники, въ письмъ изъ Екатеринослава, отъ 17 октября 1856 года, писалъ своему отцу: Семый "видъ дворянскаго сословія производитъ на меня пиствіе раздражающее; ограниченность и узвость взглядовъ, невіжество, привязанность въ незаконному своему праву, от утствіе другихъ двигателей, кромѣ интереса, барство и

дармовдство, отсталость понятій. Я пробоваль поднимать вопрось объ эмансипаціи. Куда! Тавъ на дыбы и становятся. Высказавъ это, И. С. Аксаковъ ставить на видъ своему отцу, что въ ръчи Бабста, произнесенной въ Казанскомъ Университетъ "упоминаются Багровы, какъ имена нарицательныя, какъ типъ прошлаго быта, для возбужденія къ прогрессу за возбужденія возбужденнія возбужденні возбужденні возбужденнія возбужденнія возбуждення возбуждення

Но М. А. Дмитріевъ, на убъдительную просьбу Погодина сказать свое мивніе о Семейной Хроникъ, писаль ему слідующее: "Вы меня спрашиваете о внигв Аксакова. Онъ самъ требовалъ отъ меня, чтобы я сказалъ голую истину; я и сказалъ, но онъ не вполнъ согласенъ съ нею. Написано-что и говорить - прекрасно; но вся перван половина книги, по моему мивнію, есть дурной поступокъ! De mortius aut bene, aut nihil. Положимъ, это правило допускаетъ модификаціи. но въ историкъ, а не въ частномъ человъкъ. Что же это за семья, въ которой, кром'в одной женщины, вс'в тираны в мерзавцы! Я не совсёмъ довёряю и вёрности денисателя! Вопервыхъ, какъ знать всё мелочи подробностей, которыя были до нашего рожденія? А я сділаль ему замівчаніе даже и о выборъ его въ члены Общества Любителей Россійской Сливесности, въ которомъ слава Филоктета, за много леть до того родившагося, совсёмъ не участвовала. Очевидно, что въ его повъствованіяхъ много участвовало воображеніе. Во-вторыхъ, я зналъ лично Тимовея Степановича: онъ быль совствить не такой плохой и смещной человекъ! Я къ нему писалъ объ этомъ" <sup>289</sup>).

На внигу С. Т. Авсакова написалъ рецензію Н. П. Гиляровъ-Платоновъ и предназначиль ее для Русскаго Въстика: но, какъ пишетъ С. Т. Авсаковъ къ своему сыну Ивану, "статья Гилярова о моей книгъ не принята въ Русскій Въстикъ, ибо содержитъ въ себъ ръзкія Славянофильскія убтрення...... И такъ, Катковъ выведенъ на свъжую воду, и на не имена должны быть выключены изъ числа участниковъ " ").

Незадолго же передъ тъмъ, самъ С. Т. Аксаковъ 1 гсалъ И. С. Тургеневу слъдующее: "Ефремовъ сказалъ м. в. что вы пишете повъсть для Каткова. Пожалуйста, пишите. Мив жалко на него смотръть. Онъ бъется вакъ рыба объ ледъ, а замъчательныхъ статей взять негдъ. Петербургъ грабить Москву. Повлонитесь графу Л. Н. Толстому. Не напишетъ ли онъ что-нибудь для Русскаго Въстинка? Какое бы это было доброе дъло « 201).

Не смотря на это, въ Русском Впстники быль напечатанъ разборъ Семейной Хроники, написанный сыномъ М. А. Динтріева, Оедоромъ Михайловичемъ, изъ котораго Т. С. Аксаковъ сделаль для своего сына Ивана следующую выписку: "Какъ ни пріучилъ насъ авторъ находить всегда чистое золото въ своихъ сочиненіяхъ, вакъ ни привыкли мы ожидать живыхъ и поэтическихъ впечатленій отъ его слова, о чемъ бы оно ни шло, хотя бы о вальдшнепахъ или ершахъ, - новое сочинение его, эта Семейная Хроника поразила насъ и навърное весь читающій міръ своими первостепенными врасотами. Нельзя оторваться отъ этихъ чудныхъ страницъ; съ увлеченіемъ читаешь и перечитываешь эти очаровательные разсказы. Вотъ она чистая и истинная художественность! Кавая полнота, какая свъжесть, какая эрълость и истина! Удивительное соединение юношескаго огня съ зрълостью старца! Только преврасная, полная жизнь могла увънчаться такою силою и чистотою внутренняго зранія".

Къ этой выпискъ, С. Т. Аксаковъ приписаль отъ себя: "Вчера и не прочелъ этой статьи, а сегодня поутру прочелъ ее самъ и былъ задътъ за живое одной строкою: ты самъ логадаешься, какой".

Прочитавъ эту выписку, И. С. Аксаковъ писалъ своему отцу: "Благодарю васъ за сообщение строкъ *Русскаго Впстника* о вашей книгѣ; пріятно было мнѣ прочесть ихъ, но понимаю—какою строкою были вы задѣты за живое" <sup>262</sup>).

Во время учрежденія *Русской Беспов*, къ Славянофиламъ примкнуль бакалавръ Московской Духовной Академіи Никита Петровичь Гиляровъ-Платоновъ.

По свидътельству біографа его, князя Николая Владиміро-

вича Шаховскаго, "1855 годъ быль для Гилярова самымъ роковымъ въ его жизни. Въ концъ этого года, онъ вынужденъ быль покинуть канедру въ Московской Духовной Академін и навсегда". А профессорская д'ятельность была такъ сродна съ его природой. "Это было дарованіе изъ ряда вонъ выходящее", говорить о Гиляровь одинь изъ его ученивовъ протојерей П. А. Смирновъ, — " вакая необывновенная гибкость мысли, какая роскошь фантазін, какое ясное и живое слово! Это быль даровитъйшій профессоръ, и, конечно, это было его призваніе. До сихъ поръ звучить въ ушахъ его льющаяся, живая, образная річь. До сихъ поръ предносятся въ воображенія нарисованныя имъ картины. И читаль онъ о расколь, гль такое обиліе красокъ естественныхъ. Позднайшая даятельность, какъ публициста, казалась мнв уже нисхожденіемъ съ канедры. Нётъ, не здёсь, думалось мив, мёсто этому уму. Здёсь онъ быль второй или третій; тамъ онъ могъ быть первымъ и даже какъ бы единственнымъ"

Но, не смотря на все это, митрополить Московскій Филареть, 12 октября 1855 года, писаль А. И. Карасевскому следующее: "Академія представила объ увольненін бакадавра Гилярова Этотъ человъвъ хорошо замъченъ мною, вогда еще быль студентомъ; потомъ на испытаніяхъ дело его казалось въ порядкъ. Но когда ему поручено учене в раскол'в и онъ началъ писать о семъ, оказалась нужда въ исправленіяхъ. Дошло до меня, что въ его урокахъ встрвчаются сомнительныя мысли, и не имжють способа поверить ихъ, потому что онъ письменные уроки даетъ студентамъ поздно, и не всв. Посему я потребоваль отъ него письменныхъ его уроковъ, и нашелъ ихъ въ неудовлетворительномъ состояніи: и по Герменевтик' встретиль невоторыя неверныя мысли, заимствованныя у Нъмецвихъ писателей. Онъ согласился прекратить сіе затрудненіе самымъ удобнымъ образомъ, то-есть, оставить Академію. Впрочема, не думаю, чтобы по образь мыслей быль повреждень вы основании. В вроятные, что плъняясь новостію, схватываль иногда чужую мысль, не обдумавъ, къ какой системѣ она принадлежитъ. Онъ человѣкъ честной жизни и семейный. Не вдругъ, вѣроятно, найдетъ другое мѣсто службы и хлѣбъ По сему, если за семилѣтнюю службу, попросятъ ему куска хлѣба на дорогу, — благоволите не отказатъ" 294).

По свидётельству біографа Гилярова князя Н. В. Шаховсваго, "была и другая сврытная причина увольненія Гилярова изъ Академіи, и едва ли не важнёйшая,—это неудовольствіе вообще академическихъ духовныхъ лицъ на него за то, что онъ на своихъ чтеніяхъ раскрывалъ будущимъ пастырямъ церкви недостатки и слабыя стороны современнаго духовенства, а также и господствовавшіе фальшивые пріемы въ борьбё съ расколомъ".

Удаленіе Гилярова изъ Академіи сопровождалось и увольненіемъ его изъ духовнаго званія <sup>295</sup>).

Въ судьбъ Гилярова многіе приняли теплое участіе. 16 октября 1855 г., графиня А. Д. Блудова писала Погодину: "У меня уже давно лежить письмо къ вамъ, котораго по почть нивавъ нельзя послать. Между тъмъ, прівхалъ Катковъ и привезъ мий ваше письмо и письмо Гилирова. Какъ больно видёть, что такіе (въ разномъ родё и на разной степени) достойные люди, какъ митрополить и Гиляровъ, находатся въ такихъ отношеніяхъ, что безъимянный доносъ можеть такую произвести исторію! Боже мой! такъ мало людей честныхъ и способныхъ у насъ, а надобно же, чтобъ и это малое число не ладило между собою. Пожалуйста, узнайте, что именно доносили противъ Гилярова? и что побудило митрополита въ такой строгой мёрё? Это непремённо нужно знать, потому что если не имъть средствъ опровергнуть обвиленіе, то ему непрем'вню испортить всю будущность такая таинственная исторія и гиввъ митрополита. Пользуюсь отъвадомъ Бутенева, чтобы эти строчки прибавить. Вы знаете, вогда бывають окказін изъ Москвы сюда, -- напишите поскорбе вст подробности".

Пользуясь подздкою въ Москву товарища министра На-

роднаго Просв'вщенія внязя П. А. Вяземсваго, графиня Блудова писала Погодину: Постарайтесь повнакомить его съ Гиляровымъ и узнать, возможно ли достать м'есто по Министерству".

Вслёдъ за симъ и самъ Гиляровъ отправился въ Петербургъ хлопотать о мёств. Въ ноябре 1855 года, К. С. Аксаковъ писалъ Погодину: "Завтра ёдутъ въ Петербургъ: Гвляровъ и Княжевичъ. Гиляровъ неожиданно явился къ намъ во время обеда и будетъ сегодня у насъ въ 6-мъ часу. Все собирается сбегать къ вамъ, но пропасть дёлъ и хлопотъ" <sup>286</sup>).

Благодаря содъйствію добрыхъ людей, Гилярову удалось получить мъсто цензора въ Московскомъ Цензурномъ Комптеть. "Но",—замъчаетъ князь Н. В. Шаховской,— "скорбь и туга цензорской должности могли ли замънить радости творческой работы на поприщъ родномъ и горячо любимомъ" 287)!

## LXVI.

"Вотъ уже 1 февраля 1856 года", —писалъ М. А. Максимовичь, съ своей Михайловой Горы, Погодину, - "а объ тебъ нътъ мнъ, ни слуху, ни духу, любезный друже Погодине! — Ни последвами прошлогодняго Москвитянина, ни начатками новаго... Что это значить?.. Тогда какъ въ Москвъ воздвизаются уже, слава Богу, новые деятели-и Въстника и Беспда-Русскіе, ты, Русская душа, съ своимъ заслуженнымъ Москвитяниномо ужь ли замолкаешь и возлежищь?... Или какія новыя замышленія въ жизни выбивають изъ прежней волен твой работный возъ или вагонъ?.. Такъ, разнив неясныя мысли приходять иногда мив въ голову въ нынвинее время, когда и общеруссвая жизнь — стоить ли между огнемъ войны и тепломъ мира-Богъ въсть, ставщи на ж рогв новаго великаго покоя, въ который должна она, кажется, войти съ новымъ царствованіемъ... Подай Господа Въ другомъ письмъ, отъ 15 февраля, Максимовичъ писаль:

"Что это?.. Совершилось, нътъ его!.. А жаль мнъ Москвимянина, — я такъ привыкъ къ нему и любилъ его" <sup>298</sup>)...

На это Погодинъ отвъчалъ: "Москвитянинъ котълъ было и уничтожить и очистить мъсто новымъ дъятелямъ, но они выходятъ на сцену что-то мертвенно, и я ръшаюсь потянуть еще" <sup>299</sup>)...

"Ты усладиль меня", — писаль Мавсимовичь Погодину, — "письмомъ твоимъ, отъ 16 февраля, полученнымъ 8 марта. Меня какъ елеемъ умастиль ты изображениемъ твоей дъятельности кабинетной и общественной, и записками о войнъ и корректурами двухъ томовъ, а равно и въстью, что возлюбленный Москвитянии еще потянетъ"!

Еще въ бытность свою въ Петербургъ, Погодинъ, 5 девабря 1855 года, писалъ оттуда въ Москву: "Пошлите скоръе записку къ Степанову, чтобы скоръе печаталъ Москвитянинъ. Просятъ здъсь и совътуютъ, чтобъ не оставлять его. Спросите Аксакова-старика, говорилъ ли онъ съ Кошелевимъ. Пусть онъ велитъ просто собирать имъ первую книжку, а перетолкуемъ все по прівздъ."

По возвращени въ Москву, Погодинъ получилъ отъ министерскаго чиновника Г. П. Данилевскаго, следующую записочку: "Съ той поры, какъ вы, оставили Петербургъ, почтеннейший Михаилъ Петровичъ, ваше имя не переставало долетать до насъ. Въ покояхъ князя Вяземскаго оно раздавалось часто. Радуемся, что Москвитянии опять будетъ издаваться".

Въ январъ 1856 года, внязь П. А. Вяземскій писалъ Погодину: "Прошеніе о Москвитянинъ пошло въ ходъ. Надіюсь, что своро получите удовлетворительный отвътъ"; а 27 января того же 1856 года, С. Т. Авсаковъ писалъ Потину: "Правда ли, что живъ курилка, т.-е. Москвитянинг? Я какъ-то обрадовался этому извъстію" 300).

Но *Москвитанин* потянулъ недолго. Въ январъ 1856 г., Погодинъ опять вошелъ въ переговоры съ А. А. Григорьевъ "о возобновлении *Москвитанина"* 301).

Долго не являлся А. А. Григорьевъ на вызовъ Погодина и наконецъ написалъ ему общирнъйшее письмо, въ которомъ, между прочимъ, читаемъ: "Вы звали меня нъсколько разъ, достопочтеннъйшій Михаилъ Петровичъ — и я не являлся. Не явлюсь даже и теперь, по послъднему вашему зову. Я погибъ вмъстъ съ Москвитяниномъ, ибо Москвитянинъ, въ послъднее время, былъ я. Мнъ остается одно утъшеніе — знатъ, что я могъ матеріально не погибнуть, перейдя поль другія знамена — и предпочелъ, предпочитаю и предпочту честную (передъ внутреннимъ судомъ) гибель — житейскихъ выгодамъ.

"Н. Н. Воронцовъ говорилъ, что вы посыдали его ко ми съ предложениемъ собрать вокругъ себя сотрудниковъ, и объявить себя редакторомъ Москвитянина наванунт новаго года. А назадъ тому съ годъ, я пламенно добивался у васъ того, что я называль диктаторствомъ, писаль вамъ проектъ циркуляра ко всей братьи. - Вы назвали это чуть что не ребячествомъ, какъ неудобо забываемый называлъ въроятно ученымъ идеализмомъ ваши посланія къ нему. А я зналь, что именно головы, какой бы то ни было, не достаеть нашему кружку и нашему направленію. Теперь же, чуть что не насмешкою быль вашь проэкть. Москвитянине погибы и ему не возстать, если 1) кто-либо не приметь твердой рашимости два года издавать его въ убытовъ и съ пожертвованіями: 2) если кто-либо не вырветь меня изъ ада, въ которомъ я сижу по горло-ибо я одинъ, да... Эдельсонъ твердо знаемъ, что наше журналь, наше направленіе - быль не Впстник, не Беспода, которая едва ли не будеть журналомъ Троицкой Лавры и проч., а Москвитянинг и ваше направление (народность демократическая и прогрессивная) и изъ насъ двухъ плотью и кросью связанъ съ Литературой только я... А между тъмъ, сидя въ аду только по уши, я не лишился глазъ и ясно вижу, что — Въстника съ первой же книжки "первый блинъ да комомъ" - мертвечина, темна вода въ облацъхъ воздушныхъ, безжизненный эклектизмъ или худо

сврытое (вакъ въ Соловьевой статъв) презрвніе въ народности и кореннымъ началамъ быта — предчувствую (а мои предчувствія вуда какъ всв вврны), что Беспода сойдется съ блаженной памяти Маякомъ — въ своихъ послюднихъ результатахъ, что жизненное, народное направленіе можетъ сказать о себв: лиси язвины имутъ и птицы инъзда, Сынъ же Человъческій не имать идъ главу подклонити. Иногда я очень ясно сознавалъ вмёшательство злого духа въ наше предпріятіе, искусно пользовавшагося самолюбіемъ каждаго изъ насъ, отъ васъ начиная, какъ головы, и до меня какъ до хвоста метущаго ввлючительно — и я, кажется, говорилъ вамъ объ этомъ.

"Я лично истерзанъ до того, что желаю только покоя смерти, безъ малъйшей фразы; если что еще воздерживаетъ меня отъ самоубійства, такъ это — право, не доти, ибо я върю, что Богъ Правосудный во мнъ, будетъ милосердъ къ пимъ, что ихъ не оставитъ дъдъ и Евгеній: — не страхъ смерти, не въра въ будущую жизнь—ибо какъ ни вертись, а невольно остаешься съ върою не догматическою, а върою въ Бога — любовь всепрощающую и всепонимающую, — а вопросъ: къ чему же дана эта жажда дъятельности, эта раздражительная способность жить высшими интересами? Должно же найдтись всему этому употребленіе. О! какъ бы пламенно повърилъ я въ Бога, какъ бы я пошелъ за Нимъ, если бы хоть разъ милосердіе, а не одно неумолимое правосудіе, отвътило мнъ на душевные вопросы.

"Письмо мое похоже на исповъдь, потому что надобно же коть разъ высказаться совствъ — одному изъ немногихъ людей, въ которыхъ, при встать ихъ недостаткахъ, не утратиль еще въры. Не желаю только — и имъю право не жеть, чтобы оно, валяясь на вашемъ столъ или подъ столомъ, в сору разной бумаги, служило пищею для празднаго любо-п тства приходящихъ.

"А Москвитянина зеленаго цвёта! Какъ бы желаль я возв атить то время, когда мы всё такъ вёрили, такъ надёялись, такъ любили наше дъло... Но и при этихъ восновинаніяхъ примъшивается у меня желчное чувство. Были мивуты, когда вы выдали меня головою людямъ, которыхъ любилъ я не меньше, чъмъ вы, которымъ върность и любовь
братскую доказывалъ я и доказываю съ смиреніемъ фанатика,
но которымъ надобно было показать, что вы придаете миз
какое либо значеніе: это было бы полезнѣе и для нихъ,
дъйствовавшихъ тогда подъ вліяніемъ необузданности и ослъпленія. Вы выдали меня, повторяю я—и при томъ тогда,
когда годъ моей энергической дъятельности доказалъ, по вашимъ же словамъ, "что только на меня можно основательно
понадъяться". Вы и представить не можете, какую важность въ отношеніи ко всему послъдующему имълъ этотъ
фактъ.

"Собственно говоря, я не знаю, что еще въ настоящую минуту меня поддерживаетъ. Въра въ какія-то чудеса, а чудесъ не бываетъ.

"Повторяю вамъ, что въ возможности выхода изъ положенія—я обманутъ легкомысліемъ и безхарактерностью человъка, мнъ близкаго. Я васъ не обманывалъ.

"Убъдившись въ томъ, что все меня обмануло, я вналь въ отчаяніе. Въ отчаяніи вещи, можеть быть, представляются куже, чёмъ онъ на самомъ дълъ. Повторяю вамъ, что я слоняюсь безъ дъятельности, пожираемый жаждой дъла — в не могу ничего дълать, хоть убейте: начинаю, и не въ силахъ продолжать. Что бы я дълалъ дъло, нужно чтобъ я былъ спокоенъ, чтобы я думалъ о дълъ, а не о себъ. Мысль о себъ и въчно о себъ — надоъла мнъ страшно... Я радъ былъ бы, чтобы расчистили только мои дъла и на три года заперли бы меня (хоть буквально заперли бы), въ келью, къ тюрьму, пожалуй, съ книгами и бумагой, и чтобы я зналъ что во время такого моего заключенія, моими трудами во довольство живутъ другіе. Теперь и это даже невозможно. А я все-таки чего-то надъюсь!

"Въ настоящемъ случай я надъюсь, впрочемъ, только в

то, что вы все это поймете: поймете, что горько остаться чёмъ-то въ родё подлеца въ отношеніи въ человёку, котораго съ дётства ставиль высоко, котораго я любиль съ юношества; что ужасно видёть въ себё Хлобуева и знать, что только фантазія поэта выручила такую личность какимъ-то идеальнымъ дёломъ. Въ этомъ-то идеализмё — и ошибка и вредъ моральный послюдияю Гоголевскаго направленія. Онъ покойникъ, какъ я же, дитя его мысли, не могъ разстаться съ мечтою, что "всякое стремленіе рано или поздно благодатію или чудомъ Божіимъ—получаеть себё выходъ" 302).

22 января 1856 года, состоялось наконець личное свиданіе Погодина съ А. А. Григорьевымъ, и при этомъ последній представилъ "планъ" Москвитянина <sup>303</sup>) съ следующимъ объявленіемъ объ изданіи сего журнала: "Москвитянинъ. Историческій и критическій журналъ. Подъ редакцією М. П. Погодина и А. А. Григорьева.

"Вступая нынъ въ семнадцатый годъ своего существованія, и вивняя себв въ единственную заслугу постоянную върность основнымъ положеніямъ своего взгляда, -- въ настоящую минуту, когда журналы становятся сборниками болбе или менье замьчательныхъ произведеній беллетристики и учености, Москвитянина рышается, можеть быть, нысколько смылозавлючить свое содержание въ строгие предёлы собственножурнала. Не имъя ни возможности, ни охоты соперничествовать съ другими журналами въ помъщеніи замъчательныхъ литературныхъ произведеній, которыя всё-на перечеть,не желая, съ другой стороны, распространять литературное безвнусіе пом'вщеніемъ оригинальнаго и переводнаго беллетристическаго хлама, — онъ, отказываясь отъ необходимаго дія другихъ журналовъ отдёла Словесности, -- льстить себя надеждою уйти оть зависимости критики оть литературы налагаемой некоторымъ образомъ этою необходимостью — и сколь бы ограниченъ ни былъ кругъ его читателей, -- будетъ утыпать себя тымъ, что дылаеть дыло для любящихъ дыло".

Въ февралъ же 1856 года, заключено между Пого-

динымъ и Григорьевымъ следующее условіе: 1) Москви*тянин* выходить подъ редакціею М. П. Погодина и А. А. Григорьева, - что и должно быть обозначено на заглавномъ листв каждаго нумера. 2) Всв статьи, предназначенныя для печатанія въ внижвахъ журнала, кром'в статей самого М. П. Погодина, равно вавъ и все, присылаемое въ Редавцію, просматриваются, изміняются или сокращаются, по надобности А. Григорьева. 3) Назначение тыхъ или другихъ статей въ внижку и распределение ихъ въ оной, зависить отъ взаимнаго соглашенія обоихъ редакторовь. 4) За вритическія статьи, библіографію и театральную хронику (все вмъстъ, не менъе пяти листовъ въ мъсяцъ) и за редакцію, собственно А. Григорьевъ получаетъ ежемъсячно, 1-го числа, — начиная съ 1-го марта сего года, — сто десять рублей серебромъ-и раз въ недвлю, преимущественно въ представленія новыхъ пьесъ, должны быть доставляеми ему кресла въ театръ. 5) Если число подписчиковъ журнала дойдеть до 800, то, начиная съ этого воличества. А. Григорьевъ, получаетъ по рублю серебромъ съ каждаго новаго подписчика. 6) Цена Москвитянина подписная не должна превышать восьми (8) руб. серебромъ, за нынёшній (1856 г.) неполный и десяти (10)—за следующие полные годы для Московскихъ подписчивовъ и девяти и одиннадцати - для иногородныхъ. 7) Контора журнала-у какого бы книгопродавца ни была она назначена -- обязана доставлять вст нововыходящія книги немедленно въ домъ М. П. Погодина. Отв'єтственность за утрату книгь лежить на А. Григорьевв, который будетъ принимать ихъ подъ росписку въ книге и возвращать также подъ росписку внигопродавца или разсыльнаго. 8) Должны быть выписываемы всв Русскіе журналы литературные и тотчась по получении выдаваться подъ росписк А. Григорьеву. Должны быть выписываемы равном врно и п зеты Русскія—и аккуратно доставляемы непосредственно в комнату дома М. П. Погодина, определенную для редакто скихъ занятій А. Григорьева. 9) Корректура, смотреніе з

нсправностію выхода, за переплетомъ и проч. — вообще типографская часть, должна быть вверена благонадежному человъку, по выбору редакторовъ. 10) За статьи Эдельсона платится сему последнему по двадиати пяти рублей сер. печатный листъ. 11) А. В. Дружинину, если согласится онъ принять участіе въ журналь, объ Англійской Литературь, платить по пятидесяти рублей серебромъ за печатный листъ. А. Н. Сфрову, за статьи о М. И. Глинкф, если онъ согласится дать ихъ, - по тридиати; Н. А. Рамазанову, - по тридцаты же. А. И. Дюбюку, за статьи о концертахъ, за музывальную библіографію, - по двадцати пяти рублей серебромъ, за листъ печатный. 12) Для личныхъ переговоровъ съ накоторыми изъ Петербургскихъ литераторовъ, редакторъ А. Григорьевъ, тотчасъ же по подписаніи сихъ условій, долженъ отправиться въ Петербургъ, на шесть дней (включая въ оные и два дня прозада). На дорогу и содержание себя въ Петербургъ должно быть ему выдано не въ счеть его жалованья пятдесять рублей серебромъ. 13) Первая внижва должна выйдти не ранве 10-го марта, вторая—не позднве 20-го. 14) Статьи политического отдёла должны быть писаны М. П. Погодинымъ и В. Н. Лешковымъ. Въ этотъ от дыт редакторъ А. Григорьевъ не вившивается".

Сіє́ условіе подписали и "взаимною довъренностью утвердили: Дъйствительный статскій совътникъ и академикъ М. Погодинъ. Титулярный совътникъ Аполлонъ Григорьевъ".

Но въ этому условію А. А. Григорьевъ присоединиль и слідующее: "Судьбы Москвитянина, въ настоящую минуту, такъ тісно связаны съ судібами вашего покорнівшаго слуги, что, думая объ одномъ, вы необходимо должны думать и о другомъ. Діло въ томъ, что Москвитянинъ можеть быть издавамь дешево и сердито, если только мні будеть дана возможность дышать свободно, а для этого нужно, чтобы вы своямъ вредитомъ устроили меня въ служебномъ отношеніи. При моемъ теперешнемъ адски-запутанномъ положеніи діль, чні нужно вні Литературы (которая не должна быть на-

сущнымъ хлібомъ) — сто двадцать пять рублей серебромъ въ мъсяцъ, изъ чего половина отдъляться будеть на уплату долговь, объ этомъ я васъ прошу слезно, въ видахъ, какъ собственно своихъ, такъ и Москвитянина. Неодновратно замъчено много надъ собой, да, въроятно, и вами надо мной, что чемъ больне у меня дъятельности, тъмъ я больше работать способень. Однимъ словомъ, устройте меня тавъ, какъ былъ я устроевъ за пять лёть назадь-а остальное предоставимте волё Божіей, или правой мысли и времени. Разъ я оперся на прочную почву-я буду и действовать прочно. Не требуйте оть меня того, чего отъ современнаго человъка, къ нестастію его, нельзя уже требовать: твердости въ дълъ при бъдствіяхъ, забвенія себя и своихъ дъль-въ дъль. Богь видить всю исвренность моего желанія, вакъ можно больше служить делу-Богъ же видить слабость мою. Онъ спасаль меня от искушенія -- обратить общее святое діло въ діло личной вигоды. Помогите же мив подняться, вивнивши мев въ заслугу (увы! и отрицательныя добродетели выпылаемы современному человъку), что я, пова еще Богъ не оставняъ меня,не перебъжчика, не вора, не раба"...

Но изъ всёхъ этихъ переговоровъ Погодина съ Григорыевымъ, о возстановлении *Москвитянина*, не вышло ничего.

### LXVII.

Послѣ неудачныхъ переговоровъ Погодина съ Славянофилами, о сдачѣ имъ Москвитянина, у Славянофиловъ явялась опять мысль, подъ вровомъ Русской Беспьды возстановить Москвитянина. Для достиженія сей цѣли, впрочемъ, не достигнутой, А. И. Кошелевъ обратился въ А. А. Григорьеву съ предложеніемъ быть сотруднивомъ Русской Беспьды. На это предложеніе А. А. Григорьевъ, отъ 25 марта 1856 года. отвѣчалъ: "Принявши съ величайшею радостью весьма лестное предложеніе ваше, какъ совершенно удовлетворяющее всѣмъ моимъ лучшимъ убѣжденіямъ, я только потомъ могъ

нёсколько обдумать дёло; разсмотрёть его не съ одной, а съ въсколькихъ сторонъ... Вы хотите, возстановляя Москвитяниж, сохранить одинъ изъ оттвиковъ нашего общаго направленія. — оттъновъ, замътьте, нъсколько отличный отъ вашего, отъ старшаго Славянофильства. Главнымъ образомъ, мы расходимся съ вами во взглядъ на Искусство, которое для васъ имъетъ значение только служебное, для насъ-совершенно самостоятельное, если хотите-даже высшее, чвиъ Наука. Когда я говорю, что главными образомъ мы въ этомъ расходимся, то говорю не совствить точно, - надо бы свазать: единственно въ этомъ, -- во всемъ остальномъ, т.-е. въ учени о самостоятельности развитія, о непреложности Православія, мы (по крайней мъръ, я лично) охотно признаемъ васъ старшими, а себя ученивами. Въ отношеніи въ взгляду на народность, различія наши могуть быть, какъ мив кажется, формулированы въ двухъ следующихъ положеніяхъ: 1) Глубово сочувствуя, какъ вы же, всему разноплеменному Славянскому, мы убъждены только въ особенномъ превосходствъ начала Веливорусскаго передъ прочими и, следовательно, здесь боле исключительны, чемъ вы, - исключительны даже до некоторой подозрительности, особенно въ отношеніи въ началамъ Ляхитскому и Хохлатскому. 2) Убъжденные, какъ вы же, что залогъ будущаго Россіи хранится только въ влассахъ народа, сохранившаго въру, нравы, языкъ отцовъ, - въ классахъ нетронутыхъ фальшею цивилизаціи, -- мы не беремъ тавовымь исключительно одно крестьянство: въ классв среднемъ, промышленномъ, купеческомъ по преимуществу, видимъ старую, извъчную Русь, съ ея дурнымъ и хорошимъ, съ ея самобытностью и, пожалуй, съ ен подражательностью, - чертой. которою Славянъ попрекали чуть что не до первыхъ минутъ ихъ историческаго существованія, -- чертой, которою объясняется и нъкоторая порча языка средняго сословія, и нъкоторыя мишура въ жизни, и нъкоторыя въ высшей степени комическія явленія быта. Значить, здёсь мы менёе, чёмъ вы, нсключительны, коли хотите-менье, чымь вы, цыломудренны.

"Вотъ наши различія положительныя. Изъ нихъ вытекаеть покамньств наружу, литературно, воть какое последствіе: большее сравнительно съ вами поклонение Пушкину и меньшее сравнительно съ вами же повлонение Гоголю . . . Не любимъ мы того же, что и вы не любите ... И такъ, хотите ли вы поддержать и сохранить таковый оттеновъ направленія, котораго свойства я формулировалъ сравнительно и по крайнему разуменію? Если да, то въ такомъ случае, едва ли возможни въ будущемъ Москвитяниню иныя для насъ отношенія, какъ слёдующія: 1) Отдёль вритиви литературныхъ произведеній состоить въ моемь исключительномь заведываніи: мое дёлои сотрудникъ для сего отдела, и просмотръ статей и т. д. 2) Въ другіе отделы я не мешаюсь. 3) Имя мое-виесть ли съ вашимъ или другимъ именемъ, но должно быть ва журналъ. 4) Тотчасъ же по ръшени нашего дъла, вы отправляете меня въ Петербургъ, для набора хорошихъ статей у кого нужно".

Хотя соглашеніе съ А. А. Григорьевымъ на этихъ условіяхъ не состоялось, но тёмъ не менѣе, онъ помѣстилъ въ Руссвой Бесѣдѣ статью, подъ заглавіемъ: О правди и искренности в Искусстви 304).

Въ то самое время, когда А. А. Григорьевъ велъ переговоры, съ одной стороны, съ Погодинымъ, а съ другой—съ Кошелевымъ, о возстановленіи Москвитянина, — Погодивъ получилъ слѣдующее письмо отъ И. Д. Бѣляева (29 марта 1856 г.): "Во вторнивъ, былъ у меня А. А. Григорьевъ; а ему говорилъ почти все то, что вы писали мнѣ въ вашей записвъ, котя еще и не получалъ ее. Онъ отвѣчалъ мнѣ, что при всемъ душевномъ искренномъ уваженіи въ вамъ, при всемъ согласіи своихъ убѣжденій съ харавтеромъ Москвитянина, онъ, противъ собственнаго своего желанія, должевъ перейти въ Современникъ, гдѣ его принимаютъ и вуда убѣхдаютъ перейти люди, обезпечивающіе существованіе самого Современника, и даютъ вознагражденіе гораздо большее, нежели то, которое вы предлагаете за редакцію Москвитя-

нина. Сверхъ того, онъ прямо мив сказалъ, что тв условія въ вознагражденіи, на которыя онъ съ вами прежде соглашался, для него недостаточны, да и самый трудъ, по шести листовь въ внижву, выше его силь. А ему, очевидно, не хотелось бы отстать отъ Москоитянина, а еще более ему не хочется отстать отъ васъ; онъ прямо говорить, что нивто такъ не можетъ издавать Москвитанина, какъ вы, Михаилъ Петровичъ. Ежели Современника нашелъ себъ обезпечивателей, то неужели Москвитянина такъ несчастливъ, что долженъ тянуть деньги только изъ вашего кармана. Нельзя ли втянуть въ это дело г. Конорева, который бы далъ средства увеличить вознаграждение участникамъ Редакціи, и поставилъ конторскую часть Москвитянина ВЪ лучшее положение. Москвитиния не можетъ издаваться не вами, вы его душа, вы сила; ежели Москвитянинг перейдеть въ другія руки, то потеряетъ весь свой смыслъ. Ради Бога, Михаилъ Петровичъ, подумайте о денежныхъ средствахъ Москвитянина, этого Русскаго, чисто Русскаго, православнаго молодца, онъ вполнъ лостоинъ того, чтобы поболёть о немъ. Мы, ваши участники, готовы работать до упаду, но увы, мы не безплотные, а чтобы мормить и поить плоть, нужны деньги « 30b).

По той же причинъ принужденъ былъ оставить Москвиманинъ и А. Н. Островскій. Въ Дневникъ А. В. Никитенко, 
подъ 29 февраля 1856 года, мы читаемъ: "На дняхъ былъ 
на двухъ литературныхъ чтеніяхъ: у князя Вяземскаго, гдѣ 
виталь свое произведеніе графъ Левъ Толстой, и у Тургенева, гдѣ читалъ Островскій, сперва небольшую пьесу Семейная Картина, а потомъ драму, тоже заимствованную изъ Русскихъ нравовъ и быта. Островскій, безспорно, даровитѣйшій 
взъ нашихъ современныхъ писателей, которые строятъ свои 
созданія на народномъ или, лучше сказать, простонародномъ 
злечентъ... Самъ Островскій совсьмъ не то, что о немъ разгла пала одна литературная партія. Опъ держитъ себя скромно, 
при пично; вовсе не похожъ на пьяницу, какимъ его разгла-

шають, и даже очень пріятень въ обращеніи. Читаеть онь свои піесы превосходно " 306).

Семейная Картина, — это одно изъ старинныхъ произведеній Островскаго, писанное еще въ 1846 году, и оно полвилось въ апръльской книжкъ Современника 1856 года.

Оставленный всёми Погодинъ, снова обратился въ Славянофиламъ за содействиемъ, возстановить свой погибающий Москвитянина, и, по своему обычаю, винуль имъ волкую записку. На эту записку, Кошелевъ, 9 апреля 1856 года, отвечалъ Погодину: "Ваша записка, почтеннъщій Михаилъ Петровичъ, слишкомъ гибвиа. Вы говорите, что мы дела не понимаемъ, -- быть можетъ; но это будетъ рѣшено временемъ. Ваша записка о передачъ журнала нами найдена вовсе не столько опредвлительною и точною, какъ вы думаете. Мы переговорили и вотъ что решили. Объ условіяхъ передачи прошлогодней (1855) теперь разговора быть не можетъ, ибо тогда у насъ не было журнала, а теперь мы имбемъ журналъ, который въ будущемъ году мы можемъ издавать и въ инше срови, если то сочтемъ болбе удобнымъ. Москвитянин им можемъ взять и весьма охотно на следующихъ условіяхь: Съ 1-го генваря (1857), мы принимаемъ его совершенно (въ августъ 1856 г. объ этомъ подадимъ общую просьбу), в до 1-го генваря, считая съ 1-го іюля (1856), мы принимаемъ его съ твмъ, чтобъ онъ оставался подъ вашимъ именемъ н главнымъ редакторствомъ, а подредакторами вы будете имъть по вашему же назначенію, Безсонова, Бартенева и Григорьева (важдый будеть имъть свою часть). Хозяйственную часть по журналу мы принимаемъ на себя; всъ убытки принимаемъ также на себя; а барыши предоставляемъ въ пользу главнаго редавтора. Прежде 1-го іюля (1856) начать изданія нельзя, ибо никто не берется за это; а начать неакурятностями и помещением однихъ грузпыхъ неживыхъ статей — это 1 ?возможно. Слъдовательно, издавать надобно съ 1-го іюля (185). Деньги, полученныя вами съ подписчиковъ (количество ков ъ по вашимъ словамъ до ста), вы намъ отдадите статьями по

нашему выбору, ценою по тридцати руб. сер. за листъ. За ваши статьи вы будете получать по пятидесяти руб. сер. съ печатнаго листа. Мы желаемъ, главное, сохранить васъ въ изданіяхъ нашихъ, посвященнымъ общему делу. Вы будете участвовать во всёхъ совёщаніяхъ нашихъ по нашимъ изданіямъ, и мы особенно дорожимъ вашею опытностью и см'втливостью. Теперь пова у васъ свой журналь, а у насъ свой, то мы дъйствуемъ важдый особнявомъ, но вогда они сольются, то всв совъщанія будуть общія. — Часть хозяйственная также можеть быть предметомъ совъщаній, но рышительный голось принадлежитъ избранному диктатору-каковымъ на нынфшній годъ, - азъ мпогогрѣшный. Если въ чемъ недоумѣніе и неяспость, то скажите. Мы съ вами расходиться отнюдь не жезаемъ, а напротивъ, - общее дъло должно быть сообща и вестись. Прощайте. Дайте отвътъ ръшительный, ибо Безсоновъ вчера у меня объ этомъ спрашивалъ. Противъ сильнаго участія Бірляевых въ журналів мы нивакого возраженія не имъемъ".

Получивъ это письмо, Погодинъ, подъ 9—10 апрѣля 1856 г., записалъ въ своемъ Дневникъ: "Новая досада отъ Кошелева. Думалъ о письмъ къ нему. Ръшаюсь издавать Москвитянинъ особо, вдали отъ этихъ... Длинное и скучное письмо къ Кошелеву"...

Отправляя это "длинное и скучное" письмо къ Кошелеву, Погодинъ сдълалъ слъдующее надписание: Для прочтения только и возвращения. Пишу, чтобъ выбросить изъ головы, ибо ненаписанное мпишаетъ у меня другому".

Вотъ что писалъ Погодинъ Кошелеву: "О злодъи! Еще надо брать листъ, чтобъ положить имъ дъло въ ротъ, а времени нътъ ни минуты лишней.

"1) Записка, можетъ быть, имъетъ тонъ гнъвный, потому что кровь еще не успокоилась послъ вчерашняго оффиціальнаго гнуснаго объявленія, мною слышаннаго, вами равнодушно принятаго, дътски обсуженнаго и легкомысленно оставленнаго.

- "2) Не сердиться за формы выраженія—я, кажется, съ самаго начала ставиль за первое условіе сношеній.
- "3) О передачи прошлогодней, разговора быть не можеть, потому что у наст есть журналт. Да развѣ о такой передачѣ я говорю? Вѣдь я говорю о передачѣ другого стараго журнала, который будеть издаваться при первомъ, при вашемъ, который можете вы издавать во всякіе сроки. Помилуйте! Два по вашему единица! Слѣдовательно, вы двухъ перечесть не умѣете, позвольте вамъ сказать въ отвѣтъ на ваше между строками замѣчаніе: разговора быть не можеть. Выходя изъ 2 = 1, вы, разумѣется, нашли мою выкладку неясною и неточною, но я дѣлалъ ее на основаніи 2 = 2.
- .. 4) Я сказаль, что вы дёла литературнаго и журнальнаго не понимаете, и воть вамъ доказательство: Краевскій, не говоря ни слова, втрое готовъ дать за Москвитянина, в поручивъ его издавать Галахову или кому другому, овъ имъющій у себя газету, и невольнаго союзника въ Русском Въстникъ, издаваемомъ его бывшими сотруднивами, а вы, имън противъ себя всъхъ, и пр.... Дописывать не хочется фразъ, чтобъ кончить поскорве. Вамъ необходимо печатать комментаріи, объясненіе такъ сказать вашихъ статей, въ другомъ изданія для руководства общему мивнію, для отстраненія кривотолковъ, для приданія въса. Гдь же будете вы дълать это? Я проучу васъ! Я вообразить не могъ, чтобы вы на минуту остановились прежними своими условіями, которыя, ве говоря о прочемъ, суть только малая уплата вами увеличенная для Москвитянина. Вы, важется, нивавъ не хотите понять того, что я продолжаю его съ мая (1856), въ видахъ передачи или продолженія, вследствіе переговоровь съ вами. Если же бы не понадъялся я на васъ, то съ четвертой вниги я наполниль бы его матеріалами (воторычь у меня на десять лътъ) и текущими своими статьями и п сылаемыми, не прибъгая ни въ какимъ заказамъ. Въ вида ъ соединенія, я на свой счеть выписываль даже Москву. Вы затрудняетесь издать одинъ мъсяцъ, а я из:

валь вѣдь годъ по вашей милости, вами теперь совершенно позабываемый и мною напоминаемый, разумѣется, только въ отвѣть на вашу выходку: разговора быть не можетъ. Пересмотрите-ка статьи Москвитянина, хоть и запоздавшаго, да и реестръ заготовленныхъ статей!

"Далье, вы не понимаете, свазалъ я, —и повторяю. Вы хотите брать у меня статьи на выборг, между темъ, какъ и вамъ свазалъ: вотъ статьи, мною одобренныя. Моего одобревія достаточно, сміно думать, для поміншенія! А разсуждать съ вами о статьяхъ, -- оборони Богъ! Я даваль вамъ Максимовича, а вы мев отввчали: разсмотримъ, и на другой день возвратили съ наддраніемъ! Ха, ха, ха! Вотъ вы какъ понимаете дело. Вся книга Бестьды или даже весь годъ этотъ должень быть составлень изъ такихъ статей, какъ Максимовича, чтобъ ни одной задоринки ни для кого тамъ не оказалось. Это ученое изследованіе; - воть отзывь, котораго вамъ должно желать. А вы отвергаете такін статьи и пом'вщаете другія, за которыми вздите пять разъ въ Петербургъ, доводите дело до государя, приводите въ движение все министерства, - и подвергаетесь опасности получить новое запрещеніе. Ну что же вы понимаете? Съ такимъ же искусствомъ составили вы и первую внигу Сборника \*), которая подарила вамъ всвиъ кандалы.

"Литературный мой ангелъ хранитель берегъ меня отъ участія въ ней, бережетъ и теперь отъ соединенія съ вами, за что я его слезно и благодарю; если бы я былъ въ Сборникъ, вёдь я долженъ бы былъ раздёлить вашу участь... Перспектива и теперь не завидная, послё вчерашнихъ случовъ, послё такой обстановки вашей, что даже предложеніе о Библютекъ производитъ страхъ!

"А у меня въ эту же самую минуту, въ 21 № Москвитянина, — котораго Рязанскіе политики даромъ читать не хотять, на течатаны слова въ честь общественнаго мивнія. Русскій

<sup>\*)</sup> Московскаго. Н. Б.

Въстникъ есть мертвечина западная, а Русская Бесъда будеть мертвечиною восточною. Живого у васъ много, да не умъете вы пускать его въ ходъ. Ну вто же умъеть дълодълать лучше, вы или я? Мнъ васъ слушать или вамъ меня? Повторю—что это я шучу, и выбрасываю изъ головы лишнее, чтобы оно не мъшало мнъ въ наиважнъйшихъ моихъ теперешнихъ мысляхъ, какихъ вы и не воображаете!

"Припоминаю еще смъшную вещь, которая, впрочемъ, много мив причинила досады: этотъ господинъ, который возвратиль мнъ Максимовича съ своимъ глубокомысленнымъ отказомъ, незадолго предъ тъмъ поддоброхоталъ мнъ Балтійских Славянт \*), сказавъ, что они занимательны даже для свътскихъ женщинъ. Я сдуру-то и повърилъ ему и взиль статью печатать съ благодарностію, а изъ нея, вместо, 6-8 вышло, 25 печатныхъ листовъ, 400 почти страницъ и протянулась она на другой годъ. Если бы я зналъ впредь эту штуку, то я не взяль бы тысячи рублей ее печатать, да и ни одинъ журналистъ ни за что на свътъ не принялъ бы ея двадцатой доли! Какое же понятіе имъете вы о журнальныхъ статьяхъ? Одной такой статьи въ 25 листовъ достаточно, чтобъ повалить журналь. А теперь объявляется, что это еще только первая часть!! Въ заключение имъется наглость, разумъется слъпая, требовать, чтобъ я заплатиль за напечатание пести соть экземпляровъ, на которое самъ авторъ указывалъ даже, у кого должно было взять деньги. А, впрочемъ, онъ человъть прекрасный и милый! Такъ точно и любезный Иванъ Васильевичъ \*\*) поддоброхоталъ мнв во время оно Житіе Паисія Величковскаго, которое я, не читая, напечаталь, предполагая чудо психологіи, или поэзіи, или простоты! Прочель черезь два года да и ахнулъ!

"Прощайте! О, какъ бы я былъ радъ, если бы въ мат не говорилъ вамъ журнально здравствуйте! Во всякомъ сл

<sup>\*)</sup> Сочиненіе А. Ө. Гильфердинга. Н. Ь.

<sup>\*\*)</sup> Кирвевскій. *Н. Б.* 

чать, последняя обеда бываеть горше первыя и я радь, что эта последняя остраняется, а я литературно — журнальныя сношенія съ вами, какъ съ людьми безтолковыми, мелочными, гоняющимися за сбереженіемъ огарка и сжигающими запасъ сала, превращающими свою крупичатую муку въ пшеничную, не понимающими, какъ дело делается, мигнулъ и кивнулъ, прекращаю, совершенно веселый и не сердящійся нисколько.

"Повторяю—что я написаль все это не для вась, а для себя: по свойству своей головы, я должень выбросить лишнее, а иначе оно мив мышаеть, какь зараза. Я не сержусь, не сердитесь и вы!

"Желаю вамъ всякаго успѣха; я увѣренъ, что какъ вы ни стараетесь портить, а все-таки будетъ много хорошаго и полезнаго.

"Возвратить прошу съ подателемъ, ибо такія вещи должны оставаться дома".

Исполняя желаніе Погодина, А. И. Кошелевъ писалъ ему: "Возвращаю вашу записву. Вы не сердитесь, да и я сердиться не намітрень; да и дни не такіе, чтобы другь на друга сердиться. Вы находите, что мы люди безтолювые — быть можеть; по такими насъ матушка зародила, такими мы остались и въ чужой толкъ взойти не можемъ. Просимъ прощенія въ нашихъ прегрішеніяхъ и дружелюбно руку протягиваемъ".

## LXVIII.

Профессоръ Казанскаго Университета Ордынскій, въ февраль 1856 года, вопрошаль Погодина: "Будете ли вы продолжать изданіе Москвитянина въ настоящемъ году?.. Жеть бы знать хоть о томъ, издадуть ли книжки за прошлый (355) годъ"?... Въ томъ же письмъ Ордынскаго читаемъ: " le внаю, помните ли вы Аристова, здъшняго профессора. Оть съ вами встръчался въ Парижъ, еще въ 1839 году. Мы ч сто съ нимъ толкуемъ о васъ, и онъ искренно жалъетъ,

что вы не дали вашему журналу тъхъ размъровъ, которые пытаются дать *Русскому Въстичку*. Вообще Аристовъ въ высшей степени замъчательный человъвъ — до сихъ поръ, какъ ни старался Казанскій Университетъ втоптать его въ грязь—по обычаю своему..... Особенно мнъ пріятно было встрътить въ немъ искреннее, теплое уваженіе къ вамъ и върное, какого я ни отъ кого не слыхалъ, пониманіе вашей личности, загадочной для той поверхности, которая теперь на время завладъла житейскимъ базаромъ <sup>« 307</sup>)...

Недоданные въ свое время книжки Москвитянина 1855 года вышли въ свътъ только въ 1856 году, и въ послъдней книжкъ Москвитянина того же года, появившейся въ концъ апръля 1856 года, Погодинъ привътствовалъ явленіе ва горизонтъ Русской журналистики Русскаю Въстника и Русской Беспды.

"Съ особеннымъ удовольствіемъ извѣщаемъ" — писаль онъ, — "нашихъ читателей о двухъ новыхъ журналахъ въ Москвѣ. Князь Вяземскій, старшій изъ Русскихъ литераторовъ, давно еще сказалъ:

Дай Богь намъ болье журналовь Плодять читателей они.

"Москвитянинг радовался всегда и радуется еще болье теперь, всякому движенію впередъ, съ какой бы то ни было стороны, всякому успьху, — и потому считаемъ долгомъ сообщить новыя программы". Но при этомъ Погодинъ замътилъ, что "редакторъ Русскаго Въстника, въ шесть лътъ изданія Московскихъ Въдомостей, не упомянулъ ни разу о существованіи единственнаго Московскаго журнала, даже ни объ одной статьъ Москвитянина, — такъ должно было по его правиламъ, — но мы имъемъ другія, кои впрочемъ раздъляють теперь и Московскія Въдомости, не оставляющія своихъ читателей въ невъдъніи о Русскомъ Въстникъ " 308).

Это замѣчаніе Погодина, вызвало со стороны Каткова слѣдующее объясненіе: "Да позволено будетъ намъ",—писаль онъ— "коснуться здѣсь одного не очень пріятнаго пункта, п

да падетъ отвътственность за это объяснение на тъхъ, кто подаль въ нему поводъ. Г. издатель Москвитянина, недавно, въ одномъ изъ последнихъ нумеровъ своего журнала, весьма обязательно перепечатавъ программу Русского Въстника, самъ же посившиль отдать себв справедливость за эту galanterie, присовокупивъ, что редавторъ Русскаго Въстника, "завъдывавшій прежде редакцією Московских Вподомостей, не быль тавъ любезенъ относительно Москвитянина, и ничего не говориль въ своей газеть объ этомъ журналь. За тымъ, редакторь Москвитянина намекаеть, что, въ настоящее время, Московскія Вподомости не такъ поступають въ отношеніи въ Русскому Въстнику, вавъ прежде въ Москвитянину, что въ Московских Вподомостях появляются отзывы о Русском Въстникъ", кавихъ въ прежнее время не появлялось о Москвитяниню. Какъ не сказать, что въ литературахъ образованныхъ не возможны подобные доносы публикъ Какъ въ самомъ дълъ возможно бросать такіе неприличные намеки, безъ всяваго основанія, не размысливъ, что дівлаеть? Если г. издатель Москвитянина такъ следиль за Московскими Въдомостями, вогда онъ находились подъ редавцією нынъшняго издателя Русского Вистиника, то онъ не можетъ знать, что въ этой газетъ не было отзывовъ ни о какихъ журналахъ. Если почему-либо принято было за правило не делать отвывовь о журналахь, то очень естественно, что не было отзыва и о Москвитянинь. Было бы несравненно страннее, если бы только для этого журнала делалось исключение. Прежній редавторъ Московских Вподомостей думаль, что назначеніе этой газеты довольно обширно и безъ отзывовъ о журналахъ. Не находя въ этой газетъ мъста для журнальной вритиви и полемиви, не находя для себя возможности вести в этой газеть подобное дьло такъ, какъ следуетъ, вполнъ о новательно, онъ считалъ дучнимъ вовсе не приниматься з него. Руководствуясь своими правилами, онъ дъйствовалъ в въ умель, и сметь думать, что действоваль не совсемь б зполезно, и поступалъ хорошо, избъгая летучихъ и общихъ

приговоровъ, которые только безплодно раздражають умы, не принося пользы дёлу. Въ настоящее время, Московскія Выдомости находятся подъ другою редакціею, и въ нынашнемъ году, действительно, въ Московских Видомостях встречаемъ мы отзывы о журналахъ: но обо всёхъ журналахъ, а не объ одномъ Русскомъ Въстникъ. Отдавая нынвшней Редавціи этой газеты полную справедливость за способность и заботливость, съ какими поддерживаеть она интересъ своего изданія, стараясь всячески разнообразить его и расширять его сферу, мы думаемъ, однако, что она ошибается, вменяя себъ въ обязанность оцънку журналовъ. Впрочемъ, если редавція Московских Видомостей убъждена, что изданіе ея много выиграетъ въ интересъ и пользъ, касаясь современной Русской Литературы и Журналистиви, то все же мы думаемъ, что дело это должно быть ведено иначе. Интересъ и польза не въ быстролетной оценев, не въ эпитетахъ похвалы ыв порицанія, а въ ознакомленіи читателей съ темъ, что действительно интересно и полезно... Изложить содержание замъчательной статьи, представить изъ нея выписки - это, кажется намъ, интереснъе и полезнъе для читателя, нежели общія оцінки. Таково наше мивніе, и мы, вынужденные случаемъ, высказали его, но навязывать его никому не можемъ, а потому и протестуемъ противъ намева о существующей будто бы солидарности между Московскими Впосмостями в Русским Впстником, намека, который еще точные повторенъ быль въ другой книжей того же журнала. Хотя и говорится, что должно судить о другихъ по себъ; однаво, всякому должно быть извъстно, что судить по себъ позволительно только въ хорошемъ смыслв.

"И такъ, повторяемъ, между Московскими Въдомостями и Русскимъ Въстникомъ, при всемъ уважении, какое оба издания могутъ имъть другъ къ другу, нътъ никакой солидарности" 309).

Подъ 26 апръля 1856 года, Погодинъ занесъ въ сво і Дневникъ слъдующее: "Написалъ эпилогъ въ Москвитянину", и этотъ эпилогъ напечаталъ въ последней книжве Москвимянина 1855 года. "Оставляя журнальное поприще", — писалъ онъ, — "долгомъ поставляю засвидетельствовать искреннюю
мою благодарность читателямъ, удостоившимъ мой Москвимянинъ благосклоннаго своего вниманія, и сотрудникамъ, помогавшимъ мнё добросовёстными своими трудами. Другимъ
долгомъ поставляю просить извиненія у подписчиковъ въ промедленіяхъ, отъ меня и не отъ меня происходившихъ. Обязанности свои, впрочемъ, я выполнилъ. Обёщанное число листовъ выдано, и въ этомъ отношеніи подписчики получили
сполна все имъ слёдующее. Послёдніе нумера помёщались
по два въ книге, но тако было предупреждено въ объявленіи
о подписке.

"Пятнадцать лётъ издавалъ я Москвитянинъ. Тяжело мнѣ приходилось часто во многихъ отношеніяхъ, но я держался врёпво, убёжденный, что изданіе было нужно и полезно.

"Смъю надъяться, что мои и нъкоторыхъ моихъ сотруднивовъ усилія были не напрасны, и когда-нибудь безпристрастный историкъ Русской Словесности отдастъ имъ справедливость, доказавъ ясно, что многія положенія, историческія и литературныя, которыя теперь сдълались почти общими мъстами въ журналахъ, были провозглашены первоначально на страницахъ нашихъ, подвергались нападеніямъ и возраженіямъ всякаю рода, и имъли нужду въ долгой, постоянной оборонъ, которая и была главною цълію Москвитянина.

"Многіе писатели новаго повол'внія, уврашающіе своими произведеніями текущую Руссвую Словесность, начали свое діланіе и знакомство съ публикою посредствомъ нашего журнала.

"Матеріаловъ для Русской Исторіи, преимущественно для Исторіи Русской Словесности, представилъ Москвитянинъ столь много; и столь драгоцѣнныхъ, важныхъ, что самъ я, уже не какъ редакторъ, а какъ охотникъ, не нарадуюсь на одно ихъ обозрѣніе, составленное г. Бартеневымъ во Временникъ Историческаго Общества.

"Москвитянина вывняеть себь также въ заслугу, что онь одинъ твердилъ и твердилъ неумолчно о Славянахъ.

"Въ сужденіяхъ своихъ онъ могъ увлекаться, но онъ говориль всегда свое мнініе искренно, не иміль никогда никакихъ заднихъ мыслей, и старался соблюдать безпристрастіе. Errare humanum est, и я прошу снисходительнаго извиненія и великодушнаго прощенія у своихъ товарищей по ремеслу (прощая ихъ въ свою очередь) и прочихъ авторовъ, которыхъ случилось мнів оскорбить или огорчить словомъ, если не діломъ и помышленіемъ.

"Не знаю, долго ли пробыть заграницею заставить меня здоровье, разстроенное не столько трудами, сколько разнообразными волненіями последняго времени. Во всякомъ случає, Редакція, которой ввёряю я изданіе Москвитянина, оставаясь его хозяиномъ, будетъ продолжать изданіе въ прежнемъ духе, по данному направленію, среднему между восточнымъ и западнымъ, между такъ называемыми Славянофилами, съ наклонностію къ нимъ, и западниками, утверждающими, напримёръ, бросаю последній камень, что Россія стоитъ на Европейской почвё только полтараста лёть.

"Всѣ собранные матеріалы, равно вавъ и приготовленныя мною статьи, оставляются въ распоряженіи Редакціи, къ воторой благоволять обращаться и иногородники".

# LXIX.

Вслѣдъ за вышеприведеннымъ эпилогомъ, Погодинъ печатаетъ нижеслѣдующее объявленіе объ изданіи Москвиманина въ 1856 году: "Изданіе начнется съ мая мѣсяца. Выдетъ шестнадцать книгъ. Содержаніе Москвимянина составять статьи, имѣющія отношеніе преимущественно къ выстоящему времени. Москвимянина имѣлъ счастіе получи высочайшее соизволеніе на распространеніе своей програмы политическимъ отдѣленіемъ" з10)...

Прочитавъ это объявленіе, П. И. Бартеневъ, 3 мя

1856 года, писалъ Погодину: "Вчера я видълся съ цензоромъ Крузе. Онъ говорилъ, что будущему Москвитиянину предстоятъ большія затрудненія, такъ какъ въ прощаніи съ читателями вы объявляете о своемъ отъйздів за границу и о передачів Редакціи въ другія руки, а на подобную передачу будто необходимо иміть высочайшее разрішеніе. Крузе поручилъ мніт передать это вамъ, если скоро васъ увижу. Не надільсь иміть это удовольствіе въ скоромъ времени, поспітаю извітстить письменно".

О томъ же и въ тотъ же день писалъ Погодину и Кошелевъ: "Сейчасъ тду въ деревню... Говорятъ, что Москвитянинз не можетъ выходить, ибо вы сами простились съ публикою" <sup>311</sup>).

Объявление объ издании Москвитянина въ 1856 году вызвало въ Отечественных Записках ироническое зам'вчаніе: "Къ числу неновыхъ, но обновленныхъ по внешности журналовъ", -острятъ Отечественныя Записки, - "надобно отнести Москвитянина, котораго четыре первые номера уже вышли въ свътъ. Долго раздумывалъ онъ, съ какого времени начать свое обновленное существованіе: съ января ли, какъ начала гражданскаго года, съ марта ли, какъ начала года астрономическаго, или съ мая, какъ начала дъйствительной весни. Послъ многихъ колебаній, онъ выбралъ май, когда поеть любовникъ розы — соловей. А вакъ же-съ насчетъ денегь-то, присланныхъ за двадцать четыре номера. Насчетъ денегь-то? Не безпокойтесь: Особы, приславшія лишнія деньги до объявленія о подпискъ, получать оныя обратно, или какойлибо другой журналь: Русскую Беспду, Русскій Вистникъ, Современникъ, Отечественныя Записки, Художественный Листокъ и проч. " <sup>312</sup>).

Но многіе изъ поклонниковъ *Москвитянина* обрадовались, к да прочли о продолженіи изданія его и въ 1856 году. "Гезконечно возрадовался я", —писалъ отецъ Белюстинъ, — "1 отда прочелъ объявленіе о продолженіи вашего *Москвитя*мі ча. Осмѣливаюсь высказать вашему превосходительству

правду - передъ Богомъ и передъ людьми согръщили бы вы, еслибъ превратили его. Гдв жъ бы тогда пріютился чистыв, безпримъсный Руссвій духь? Ужь, вонечно, не въ Отечественных Записках и иныхъ, такъ сильно претендующихъ на европензмъ, съ намъреннымъ попраніемъ своего родного. Гдъ же бы тогда быль оплоть противъ погибельнаго наплыва разрушительныхъ идей (послушали бы вы, какъ съ голоса Петербургскихъ журналовъ, разсуждають у насъ иние господа!!), приврываемыхъ громвимъ именемъ современности?... Гдъ было бы хранилище свътлой, благодатной, Русской науки? Этимъ оплотомъ, этимъ хранилищемъ доселв былъ Москви*тянин*; о, да будеть онъ имъ на много-много леть, по крайней мъръ до тъхъ поръ, пока подъ его же покровомъ, выростеть и созрветь все доброе, все преврасное, посвянное имъ. Пусть злятся на вашъ журналъ soi-disant 'европенсти, и кавъ имъ не злиться? Volentes-nolentes, они приходять въ темъ же убъжденіямъ, какія высказываемы были въ Москвитянина давно-давно; бросають то, за что прежде стояли горячо, и принимають то, противь чего такъ рьяно ратовали прежде, когда все это видъли въ Москвитянинъ".

"Считаю Москвитянинг домомъ вашимъ", — писалъ Погодину П. А. Безсоновъ. — "Ревность дому твоего, сиъде мя. Признаюсь, давно бы котълось свить бичь отъ вервій и погнать отсюда всёхъ продающихъ и купующихъ, особенно этихъ писателей и участниковъ, торжниковъ съ голубями и, позвольте сказать, дичью. Отъ васъ, домохозяина, совершенно зависитъ сдёлать его храмомъ живого слова, славы. При нелъпости Русскаго Въстника, при ныряньи Русской Бесюды, которая появляется на поверхности только черезъ три мъсяща, успъхъ Москвитянина несомнителенъ".

"Не оставляйте *Москвитянина*, ради Бога", — умоляль Погодина М. А. Дмитріевъ, — "онъ журналь честный. Я готовъ попрежнему быть въ немъ участникомъ. А ежели онъ превратится, нигдъ не буду и печатать".

Предъ самымъ концомъ Москвитянина, давняя сотруд-

ница его графиня Е. П. Растопчина написала Погодину слъдующее автобіографическое письмо: "Премного и отъ всей души благодарю свою старую и добрую няню. \*), за ея совыть, за ея дружеское участіе. Да, она права; я иногда слишкомъ увлекаюсь своимъ негодованіемъ, а самая прямизна моихъ мивній вредить мив, задввая и недобросовъстность, и ложную премудрость, и все поддёльное, условное, расчитанное, чемъ мы окружены... Да что жъ мив делать съ самой собой, если, по мітрів того, что я старівюсь, и отстаю оть бабыхъ суетностей и тряповъ, тёмъ шире развивается во мнв участие въ общимъ вопросамъ, любовь во всему хорошему и высокому, -- и темъ пылче, темъ неодолиме мое отвращение отъ лицемфровъ, торгашей, продажныхъ умовъ и продажныхъ рукъ?.. Вы знаете, вы помните, что когда я прівхала сюда, я не имвла нивакого понятія о кружках, партіях, приходах, — я просто открывала и душу и объятія всёмъ дълателямъ и двигателямъ на поприщъ родного слова, готовая всьхъ уважить, всьхъ полюбить, не подозръвая никакихъ козней, никакихъ интригъ. Что жъ сдёлали изъ моей прямодушной благонамъренности?.. Меня возненавидъли и овлеветали, еще не видавъ; Хомяковъ вооружилъ противъ меня Аксаковыхъ н всю братію; они провозгласили меня западницею, и начали преследовать, Богъ въсть за что, забывая мою Царевну Софію, и мое съ ними по многому единомысліе. Западники же, настроенные Навловыми, куда я не повхала на поклонъ, бранили меня аристократкою, и не только писали на меня стихи и прозу, но приписывали мнъ безъимянныя, бранныя стихотворенья, что несравненно для меня обиднъе. Все это доходило до меня, огорчало, сердило, вооружало противъ этихъ враговъ, которымъ я до тъхъ поръ ничего не сдълала, ни деломъ, ни словомъ, ниже помышленьемъ.

"Тогда я осмотрълась вругомъ себя, и поняла, что я одна, то-есть, безпристрастна, независима, а противъ меня—партии,

<sup>\*)</sup> Такъ графиня называла Погодина. Н. Б.

сильныя только своею многочисленностью, и что онѣ затирають меня между собою, какъ двѣ глыбы льда бѣдную лодку. До меня доходило и то, что у Черкасскихъ вричалось противъ меня; и то, что Кирѣевы разглашали, и то, что проповѣдывалось у графини Сальясъ, и въ пьяныхъ оргіяхъ Современника... Тогда я приняла борьбу, подняла перчатку,—и съ Донкишотскимъ самоотверженіемъ пошла одна противъ всѣхъ, вдохновляясь только чистотою моихъ намѣреній и неподкупностью моихъ убѣжденій.

"Я вспомнила, что я принадлежу и сердцемъ, и направленіемъ не нашему времени, а другому, благороднъйшему,пишущему не корысти ради, не изъ видовъ какихъ, а пряко и просто отъ избытва мысли и чувства; я вспомнила, что я жила въ короткости Пушкина, Крылова, Жуковскаго, Тургенева, Баратынскаго, Карамзина, — что эти чистыя славы нашв любили, хвалили, благословляли меня на путь по следамь ихъ, -- и я отръшилась, такъ сказать, отъ своей эпохи, своихъ сверстниковъ и современниковъ, сближаясь все болъе и болъе съ моими старшими, съ дорогими образцами и наставниками моими. Вотъ почему презираю я душевно всю теперешнюю литературную сволочь, исключая только нёкоторыхъ, подобныхъ вамъ и мив вольнопрактикующихъ, не принадлежащихъ ни въ сима, ни въ оныма. Конечно, меня за это грызли, грызутъ и будутъ грызть: но не лучше ли брань, чъмъ хвала, заслуженная постыдными происками, уступками, чужими разсчетами и соображеніями?.. Право, мий до дружбы журналовъ дёла нётъ, ибо я убъждена, что ихъ сила мимолетна, и скоро пройдеть, темъ более, что они ужъ захваливали, а потомъ сами же хоронили подъ бранью кучи писакъ, особенно женсваго пола; но мнъ гадко только то, что у насъ Русское слово служить теперь поприщемъ всякой низости, всякой непристойности. Лица же и въ сущности ни у вого не вижу, не встръчаю; стало быть, ничего противъ них имъть не могу они ихъ литературной дъятельности. Первы задъль меня Билинский, изъ ненависти къ

Одоевскому, Плетневу, и моимъ друзьямъ высшаго круга и слоя Литературы. Вмъсто того, чтобъ убояться и сблизиться съ этимъ міромъ, тогда только рождающимся у насъ въ Россіи, я не обратила на него вниманія, и меня принесли въ жертву на алтаръ, воздвигнутомъ Зинаидъ Р.,—то-есть, т-жъ Ганъ \*), тогдашнему кумиру журналовъ, гдъ она печатала свои повъсти. Потомъ меня уничтожали въ пользу Павловой, Сальясъ, наконецъ, Хвощинской... Какъ же вы хотиге, чтобъ я не была озлоблена на своихъ противниковъ и не прокалывала иногда своею острою шуткою мыльные пузыри ихъ чванства и самодовольства? Если бы за меня заступились люди безпристрастные, если бы у меня была партія,—тогда дъло другое, тогда я бы отмалчивалась, и предоставила бы мужчинамъ защищать женщину, но гдъ же мои рыцари?..

"Что, моя милая няня, что сважете о моей ваттелинаріи"? Последніе номера Москвитянина 1856 г. вышли въ самонь конце 1857 года, и Погодинь овончательно распрощался съ публивою. 11 сентября 1857 года, онъ писалъ: "Отправляясь въ чужіе края, прошлаго года, я передаль взданіе Москвитянина. Новой редавціи не посчастливилось, и я долженъ быль, по возвращеніи, принять на себя его окончаніе. Болезнь помещала мнё исполнить эту обязанность раньше. Издавать остальные четыре номера порознь, по минованіи всёхъ сроковь, не оставалось никакой причины, и я решился напечатать последнюю часть въ одной книге... Достониства невоторыхъ статей — вознаградять читателей, сиею надёяться, за случившееся промедленіе".

### LXX.

Сойдя съ поприща журналиста, Погодинъ углубился въ Рускую Исторію. "Богъ вамъ въ помощь на историческіе

<sup>-)</sup> Писательница, покровительствуемая Бълинскимъ. Н. Б.

труды"! — писалъ ему князь П. А. Вяземскій. — "Углубившись въ минувшее, вы благую часть избрали" <sup>313</sup>).

Къ столътнему юбилею Московскаго Университета, Погодинъ издалъ, опережан пятый, - шестой томъ своихъ Изсандованій, Замъчаній и Лекцій о Русской Исторіи, съ сявлующимъ предисловіемъ: "Прошло около пяти лёть съ тёхь поръ, какъ изданъ четвертый томъ моихъ Изсандованій. Въ предисловін я объясниль тогда друзьямь Русской Исторія причины его замедленія посл' выдачи первыхъ трехъ томовъ, въ 1846 году. Съ последующими томами произошли подобныя обстоятельства, воторыя долженъ я теперь довеств до свёдёнія монхъ читателей. Въ продолженіи печатанія, мет вздумалось составить біографическій списокъ всёхъ внязей до поворенія Россіи Монголами, нужный для изслідователей по многимъ отношеніямъ. Списокъ потребовалъ, разумвется, много времени, — и мъста на цълый лиший томъ, сверхъ предположенныхъ. Между темъ, одно лето (1852) долженъ я быль посвятить приведенію въ порядовь и приготовленію въ сдачв моего Древлехранилища, поступившаго въ казенное въдомство. Воротясь изъ Петербурга, я заперся съ января 1855 года, и въ маю изготовиль мой списовъ почти вполнъ, но принужденъ былъ, по совъту врачей, спъшить на води въ чужіе края, оставивъ въ трехъ печатавшихся томахъ по нёскольку только листовъ неоконченными. Нынёшній голь весь посвященъ былъ у меня политивъ, и только теперь ръшился я приняться за окончаніе хоть одного тома, чтобъ предстать на славный нашъ праздникъ, торжество Университетсваго Стольтія, не съ пустыми руками.

"Почитаю нужнымъ свазать нѣсколько словъ о предагаемомъ Словарѣ. Здѣсь собраны извѣстія о всѣхъ нашихъ князьихъ, сохранившіяся въ главныхъ лѣтописяхъ, по древеѣвшимъ ихъ спискамъ, Несторовой по Лаврентьевскому, Кіевс в и Волынской по Ипатьевскому, Суздальской по Лаврентьевско ј. и Новгородской по Синодальному. Лѣтописи позднѣйшихъ с ставовъ употреблялись только въ нужныхъ случахъ...

... Собственных вставовъ нивавихъ я себъ не позволялъни объясненій, ни разсужденій. Въ строжайшемъ смыслів здесь находятся, повторяю, только подлинныя известія источниковъ, переведенныя на новый нашъ языкъ, приведенныя въ порядовъ, очищенныя отъ всякихъ лишнихъ вставовъ. Даже для связи одного извъстія съ другими я не хотълъ свазать отъ себя ничего. Это есть только внига для предварительныхъ справовъ, основаніе для изследованій, пособіе для біографій. Здёсь нечего искать, слёдовательно, полныхъ изображеній того или другого князя, для чего нужны особыя изследованія. Какъ обработать должно полныя по возможности біографіи, хотя важнёйшихъ князей, дополнить и объяснить летописныя известія въ этомъ смысле, образчивъ представилъ я въ сочинени объ Андрев Боголюбскому, изданномъ особо въ 1850 году. У меня подготовлено и еще нъсволько такихъ образчиковъ — о Мономахъ, объ Ярополеъ Володимеровичь, о Всеволодь-Большое гивадо, кои издамъ со временемъ въ осьмомъ томъ.

"Ошибовъ въ издаваемомъ спискъ, разумъется, должно быть много. Хотя провърялъ я его нъсколько разъ, употребляя различные пріемы, но при запутанномъ родствъ князей, при несходствъ хронологическихъ указаній по лътописямъ, кои въ однъхъ пространствахъ уходятъ впередъ годомъ, двумя, тремя, въ другихъ—отстаютъ назадъ также, въ третьихъ идутъ правильно, и ръдко сходятся между собою, — и по другимъ затрудненіямъ, о коихъ не считаю нужнымъ распространяться, невозможно представить такого списка съ перваго раза въ совершенно удовлетворительномъ видъ. А есть върно много ошибовъ и такихъ, какихъ избъжать было можно!..

..., Прошу о повъркахъ и объ указаніяхъ: каждое, какъ оно ни было мало, приму съ благодарностію. Для молоіхъ друзей Исторіи, преимущественно студентовъ, здёсь много боты, подъ силу и въ пользу себъ и общему дълу".

Издавъ шестой томъ, Погодинъ самъ дълаетъ какъ бы

приговоръ своимъ *Изслъдованіям* въ слідующей записи своего *Дневника* 1855 года: "*Изслъдованія* мало формулируются. Прежнія ясныя убіжденія подвергаются возраженіямъ и ограниченіямъ".

Въ 1856 году, Погодинъ издалъ седьмой томъ своихъ Изслюдованій. "Ни одного тома Изслюдованій", —писаль онь-"не ованчиваль и не выдаваль я съ такимъ живымъ удовольствіемъ, съ какимъ окончиль и выдаю этоть. Отчего это происходить? Больше ли труда онъ мнв стоиль, чвить другіе? Неть, они всё постались мив не легво. Занимательнъе ль было для меня его содержание? Нътъ, всъ предметы удёльнаго періода такъ тёсно между собою связаны, что важность ихъ для изследователя почти одинакова. Отчего же н тавъ радъ? Отъ того, что, издавая этотъ томъ, я вынимаю изъ души и тъла моего мучительную занозу, которая не давала мив покоя ни днемъ, ни ночью, въ самое тревожное для меня время, когда весь духовный составъ мой подвергался жесточайшимъ истязаніямъ, -- или воображеніе утішалось сладостными надеждами. Действительно, писаль ле я разсуждение о важнъйшемъ политическомъ вопросъ, трепеталь ли при видѣ опасностей, грозившихъ Отечеству, переносился ли мечтою въ Константинополь, въ любезных своимъ Славянамъ, на Дунай, -- мысль о печатавшейся главъ меня не оставляла, вопросы ея мерещились безпрестанно передъ моими глазами, и я отъ Allgemeine Zeitung, отъ Journal des Debats, отрывался безпрестанно въ Кіевской ил Суздальской летописи и Собранию Грамота, делаль исправленія и вставки, перечитывая всяваго листа по лесяти ворректуръ. Читатели, знакомые съ деломъ, могутъ себе представить теперь, какъ сладко было мив подписать посубднюю"!

"Смъю надъяться, что этотъ томъ обратить на себя ве маніе любителей Исторіи, по многимъ новымъ сторонамъ, с которыхъ случилось мнѣ взглянуть на его предметы, — ве зей и дружину, званія, города и въча, военное дъло, то говлю и деньги, грамотность и языкъ, частную жизнь и пр. Вниманія этого желаю я не для себя, потому что ужъ давно дошель до тёхъ лётъ, когда чужой судъ, въ смыслё похвалы и порицанія, теряетъ для писателя большую часть своего значенія. Вниманія желаю я для пользы любезной мнё Науки, для пользы Русской Исторіи, которой посвящена была моя жизнь и которая, крёпко убёжденъ я, можетъ идти впередъ, совершенствоваться, преимущественно по тому строгому пути отчетности, по воторому прошелъ я оканчиваемыя теперь четыре столётія. Никакая теорія, даже самая блистательная, никакая система, даже самая остроумная, не прочны, повторяю въ сотый разъ, прежде нежели соберутся, очистятся, провёрятся, утвердятся быти, дёй.

"Шестой томъ изданъ былъ мною прежде. Въ пятомъ осталось допечатать листовъ пять, вои я долженъ, кажется, отложить до осени, спъша, по приказанію врачей, на воды.

"При печатаніи седьмого тома вздумаль я еще составить подробные regesta въ удёльному періоду. Полный хронологическій списовъ событій нужень во многихь отношеніяхь, а у меня возьметь онъ вдесятеро меньше времени, чёмъ у всякаго другого, по слишкомъ близкому знакомству съ лѣтописями, выученными невольно почти наизусть, и по короткому знакомству съ князьями, которыхъ послужные списки я составилъ прежде. Списокъ займеть осьмой томъ.

"Наконецъ, въ девятомъ томѣ помѣстится изслѣдованіе о нѣкоторыхъ частныхъ предметахъ удѣльнаго періода, и тавимъ образомъ, будетъ вполнѣ представлено ученымъ основаніе моей Древней Русской Исторіи, которая выйдетъ вслѣдъ за Изслѣдованіями".

Въ то же время Погодинъ занимялся древними нашими де прами и свое изследование о нихъ печаталъ въ *Извъстіяхъ* С Петербургскаго Археологическаго Общества.

"Корректурные листы вашей статьи о деньгахъ, почтенв йшій Михаилъ Петровичъ", — писалъ ему, П. С. Савельевъ, — " элучилъ я весьма кстати: въ тотъ же вечеръ было собраніе Отдівленія Русской Археологіи въ Археологическом Обществів, и статья ваша была прочитана въ извлеченів. Нівоторые члены возражали, другіе—соглашались съ вашим мнівніємъ, а всі отдавали справедливость ясности взгляда. Поэтому положено статью эту въ извлеченіи (т.-е. безъ подробностей) помістить въ Извистіяхх, которыя выйдуть въ світь черезъ місяцъ. Это будеть періодическое изданіе Общества, выходящее четыре или три раза въ годъ, независнию отъ Записокъ".

Въ последней внижке Москвитянина 1856 года, которая вышла только въ 1857 году, Д. И. Прозоровскій напечаталь Замъчаніе на главу о древних монетах в Изсмдованіях М. П. Погодина (том VII). Препровождая эти Замьчанія для напечатанія въ Москвитянинь, какь би въ чужой ему журналъ, Погодинъ писалъ: -Прошу Редакцію Москвитянина пом'встить ихъ въ своемъ журналь. Самъ же Д. И. Прозоровскій, 21 марта 1856 года, салъ Погодину: "Безъ сомивнія, странными поважутся вамъ два мои отвъта на одно ваше письмо. Это случилось просто: одно я предполагаль послать съ статьею о Новгородской льтописи, а другое послъ. Но какъ у меня оттисковъ этой статьи нъть (что было малое, все расточиль: не понямаль прежде значенія оттисковь), то время и прошло въ отысвиваніи, а между тёмъ поспёло и капитальное письмо \*). Теперь представляю и это письмо и статью о *Новгородс*кой льтописи и еще двъ статьи: О древних мпрах жидкостей и о древнеми выстоящее время, поспътаю окончить Древнюю Метрологію. Трудность-въ собраніи матеріаловь в въ недостатев времени. Я почелъ бы себя счастивим, если бы ваше превосходительство снабдили меня Москвитяниному и вашими Изслюдованіями: они необходимы, а п обръсти ихъ трудно. Г. Заблоцкій \*\*) много ошибается, и ъ

<sup>\*)</sup> Вышеупомянутыя Зампчанія. Н. Б.

<sup>\*\*)</sup> А. П. Заблоцкій-Десятовскій. Н. Б.

прошломъ году несправедливо обвинилъ г. Лешкова въ статъъ о денежномъ рублъ. Не знаю, отвъчалъ ли ему г. Лешвовъ. Если не отвёчаль, то послё Пасхи надёюсь представить вамъ возраженія г. Заблоцкому. Хотелось бы сдёлать многое, но едва усп'вваю спрягать что-либо малое: служебныя обязанности какъ-то не вяжутся съ Наукою. Впрочемъ, надемось представлять для Москвитянина статы по некоторымъ предметамъ Русскихъ Древностей. Желалъ бы издать въ Мосввъ Описаніе древней гражданской службы; но оно требуеть еще обработки. Служба моя такъ себъ! Чиновникъ, занимающійся Наукою, считается плохимъ, какъ оно въ самомъ дълъ и есть. Но теперь обстоятельства мои перемънамсь, и я долженъ позаботиться о перемене места, такъ чтобы рублей на двъсти пятьдесять было побольше жалованья, чёмъ теперь. Прибёгаю подъ ваше покровительство и всеповорнвише прошу удостоить меня переводомъ въ Въдомство Народнаго Просвъщенія, преимущественно по части Русской Археологіи и-въ Москвъ. Ежели ваше превосходительство удостоите просьбу мою вниманіемъ, то я выйду нзъ тымы на свътъ, изъ тюрьмы на свободу. Въ течение двадцатильтней службы много здоровья унесло у меня напряженіе, съ какимъ мив приходилось поддерживать служебную репутацію и витесть лакомиться любимымь занятіемъ -- Литературою " 314).

#### LXXI.

Графъ А. С. Уваровъ сообщилъ Погодину записку графа Алексви Ивановича Мусина-Пушкина о Нестеровой лѣтописи по Лаврентьевскому списку. Въ этой запискъ мы, между прочи ъ, читаемъ, что Лаврентьевскій списокъ достался графу М'сину-Пушкину отъ Деденева, внука и наслъдника комив ара Крекшина, жившаго въ царствованіе блаженной памя и государя Петра Великаго. "Опасаясь, — писалъ графъ П'шкинъ въ той же запискъ, — чтобы находившійся у меня

списовъ впослѣдствіи времени не имѣлъ равнаго жребів съ тавъ именуемымъ Кенигсбергскимъ, который даже и издавъ иностранцемъ, я пріемлю дерзновеніе поднести свой списовъ государю императору. Тогда уже безполезны останутся всѣ усилія иностранцевъ, неоднократно покушавшихся о пріобрѣтеніи драгоцѣннаго сего источника нашихъ бытописаній; во свидѣтельство чего, между прочимъ, прилагаю письмо бывшаго у насъ Англійскаго посла г. Дугласа, предлагавшаго мнѣ, чрезъ банкира своего, за сію лѣтопись и имѣющееся у меня Греческое Евангеліе, тысячу червонныхъ, или даже какую самъ положу за оныя цѣну".

Извъстно, что драгоцънная древняя рукопись, въ которой заключалось Слово о Полку Игоревь, сгорыла выбсты съ остальною библіотекою графа А. И. Мусина-Пушкина, въ Московскомъ пожаръ 1812 года; но, вотъ, 5 августа 1815 года, А. О. Малиновскій торжественно донесъ ванцлеру графу Н. П. Румянцову: "За долгъ считаю извъстить ваше сіятельство, деятельныйшаго любителя отечественных Древностей, о находей моей: случай мий доставиль другой древичиный списовъ Слова о Полку Игоревъ.... Въ последнихъ чеслахъ мая сего 1815 года, Московскій мінцанинъ Петръ Архипові принесъ ко мив харатейный свитокъ и продалъ за сто семьдесять рублей; на вопрошенія мои, откуда онь досталь его, я получиль въ отвътъ, что вымъненъ иностранцемъ Шимелфейномъ на разныя вещицы въ Калужской губерніи, у зажиточной пом'вщицы, которая запретила ему объявлять о ея имени. Сей древній свитокъ заключаль въ себъ Слово о Пому Игоревъ, переписанное, въ 1375 году, въ Суздалъ, монахонъ Леонтіемъ Зябловымъ, на одиннадцати пергаменныхъ листахъ.... Пергаменъ очень цълъ..... Весь столбъ удивительно сохраненъ и черезъ четыреста сорокъ лътъ ни малъйшаго поврж денія не потерпъль отъ времени.... Тексть же чернилами же полинявшими; но четвость удержана чрезъ миндальное ма 110, которымъ весь столбъ напитанъ. Почеркъ буквъ настоя фі уставный... По сличеніи сего текста съ изданною въ пе ать

Песнію, не оказывается никакой действительной въ смысле разницы, ниже прибавки, кроме измененія въ правописаніи и выговоре; но много есть писцовых опибокъ и недописокъ. После жъ аминя приписано следующее: "Написася при благоверномъ и великомъ князе Дмитріи Константиновиче Слово о походе Плъку Игорева, Игоря Святъславля внука Олгова, калугеромъ убогимъ Леонтіемъ, по реклу Зябловымъ, въ богоснасаемомъ граде Суздали, въ лето отъ сотворенія мира шесть тысящь осмь соть осемдесять третіяго".

Приводя это донесеніе Малиновскаго, Погодинъ замѣтилъ: "Здѣсь рѣчь идетъ о подложномъ спискѣ, которымъ знаменитый Антонъ Бардинъ обманулъ покойнаго Малиновскаго, чуть ли не вмѣстѣ съ Тимковскимъ, которому въ одно время онъ продалъ другой свой мастерской списокъ".

Въ настоящее время, этотъ свитовъ хранится у правнува графа Алексъ́я Ивановича, графа Владиміра Владиміровича Мусина-Пушкина.

Переводъ Слова о Полку Игоревь, сдёланный Гербелемъ, на Русскій стихотворный языкъ, даль поводъ М. А. Максимовичу напечатать въ Москвитянинъ 1855 года свои замъчанія на этотъ переводъ, и въ предисловіи въ нимъ онъ писалъ: "Со времени перваго изданія въ свётъ Писни о Полку Игоревъ, 1800 года, издано у насъ въ продолжение пятидесяти лёть, семь прозаических и восемь стихотворныхъ переводовъ ея на нынъшній Русскій языкъ, не говорю о переводать на языки иностранные. А сколько написано примъчаній, изсл'ёдованій! Такъ велико и постоянно вниманіе, возбуждаемое этою лебединого пъснью Древней Руси!.. И вотъ, она является въ новомъ стихотворномъ переводъ г. Гербеля и въ такомъ нарядномъ изданіи, въ какомъ ни разу еще не выходила. Перечитавъ съ удовольствіемъ этотъ новый переводъ Пъсни Июрю, вибняю себв въ новое удовольствіе дать вритическій отчеть объ немъ, - припоминая себ'я давнюю работу мою надъ ен вритическимъ разборомъ, въ трехъ лекціяхъ, напечатанныхъ въ 1836 году, и надъ переводомъ ея,

изданнымъ, въ 1837 г., для моихъ слушателей въ Университеть Св. Владиміра".

Въ томъ же 1855-мъ году, Максимовичь напечаталь и другую статью, подъ заглавіемъ: *Темное мъсто въ Пъсни о Полку Игоревъ* <sup>316</sup>).

Статья эта вызвала полемику автора ея съ Д. Н. Дубенский, издателемъ Пюсни о Полку Игореев. Дубенскій всполниль, что въ 1849 году, Максимовичь, разбирая разсужденіе Е. П. Новикова О важеньйших особенностях Лужещих нартий, замётиль: "Филологія наша, для нёкоторыхъ—песчаная и безплодная нива; и въ этомъ виновата отчасти самая Филологія наша, которая еще немного выработала живой, плодоносной истины, а между тёмъ, накопила уже множество сомнёній и противорёчій; нагромоздила множество хламу, не зная, что выйдеть изъ этого запаса. Посмотрите, напримёрь, на Ипоснь о Полку Игоревомъ, въ изданіи Дубенскаго: она вся по-горло въ примёчаніяхъ, но изъ нихъ и пятой доли не наберется такихъ, чтобы шли прямо къ дёлу, къ объясненію Древне-Русской пёсни; а всё прочія явились такъ, можно сказать, по пословицё,—что есть въ печи, то на столь мечь.

Эти слова, сказанныя въ 1849 году, Дубенскій не забыль въ 1855 году и, воспользовавшись вышеупомянутыми статьями Максимовича, напечаталь въ Отечественных Записках 1855 года желчныя Отмпьтки на нъкоторыя мъста Слова о Пому Игоревъ 316).

Іюльская внижва Отечественных Записок дошла до Михайловой Горы только въ овтябрв. Мавсимовичь, познавомившись съ нею, 12 овтября 1855 года, писалъ Погодину: "Между тъмъ, попалась внига Отечественных Записок съ отмътвами Дубенскаго. Вотъ тебъ, въ Москвитянина, начало моихъ поясненій; будетъ еще столько, да пол-столько! Полещай, не медля; пишу недурныя, дъльныя вещи. Въ долі ящикъ не отлагай заго. Земляку же своему Бодянско Максимовичь (30 ноября 1855 года) писалъ: "Я въ литер турномъ отдълъ моего бытія, встрътивъ случайно іюльст

книжку Отечественных Записок, съ отмътками пана Дубенскаго, началъ писать въ возражение ему пояснения, которыя посылаю въ Москвитянинз. И такъ какъ вы слъдите журналы, которыхъ я почти не знаю и не вижу, то если гдъ будеть на счетъ этого дъла моего, освъдомьте меня, прошу васъ покорно".

Но замівчаніямь этимь Погодинь не даль ходу, и Максимовичь съ упрекомъ писалъ ему: "Да скажи на милость, зачёмъ ты задержалъ подъ спудомъ мои замёчанія на Игореву Песнь?.. На мою критику Гербелева перевода, помещенную въ Москвитянинъ, Морда-Дубенскій набрехаль на меня въ Отечественных Записках всявой влеветы; а ты не даль оправдаться мив, тымь болбе, что въ оправданіи моемъ много новыхъ изъясненій. Но если ты не нашель ихъ удобными въ печатанію въ Москвитянинь, ты бы мнв воротилъ ихъ, -- это можно бы сдёлать старому товарищу-сотруднику! Я же тружусь помаленьку надъ Игоревою Песнію, готовлю ея изданіе; слёдственно, туть уже есть живой для меня интересъ, въ нъкоторыхъ новых моихъ объясненіяхъ. А то и Русскій Въстника тоже: посладъ въ привъть новому журналу Спорт о Баяни (въ генваръ прошлаго года),н какъ въ воду канулъ! Даже и строчкою отвътною не удостоили моего привътнаго письма" 318).

Въ 1855 году, внязь П. В. Долгоруковъ выпустилъ двъ части своего вапитальнаго труда, подъ заглавіемъ: Россійская Родословная Книга и, посылая оный въ Погодину, писалъ ему: "Вотъ первыя двъ части Россійской Родословной Книги. Примите ихъ съ тъмъ чувствомъ, съ вавимъ ученый и снисхолительный учитель принимаетъ слабый трудъ ученива, глубово уважающаго своего учителя. Цензура изуродовала мою в нгу... Въ моемъ трудъ я слъдовалъ вашему совъту: деръ ться лътописей и внигъ разрядныхъ, двухъ самыхъ пологительныхъ изъ всъхъ источниковъ. Да и чьихъ же совътовъ с ушаться, вавъ не вашихъ? Въ вонцъ Россійской Родословнительных ордутъ помъщены фамиліи, имена воихъ просла-

вились на поприщѣ наукъ, словесности и художествъ. Тутъ будетъ и ваше имя, незабвенное въ Исторіи Русскаго Просвѣщенія. Пришлите мнѣ имена членовъ вашего семейства<sup>4</sup>.

О. Іоаннъ Белюстинъ сообщилъ Погодину: Въ Мологв продается до пяти пудовъ старинныхъ рукописей. Къ истинному сожальнію, купець нашь, которому поручаль я собрать свъдънія, сдълаль это пребезтолково. Воть его разсказъ: цёлый сундувъ старины; вниги переплетенныя и въ тетрадяхъ; писаны, которыя четко, которыя-никакъ не разберешь; все, что было отъ Божества, распродано; а что теперь есть, не то законы, не то другое что, не поймешь; потому что хозяйка не продаеть, а на пуды. - А хозяйка-то кто? - Вдова послѣ стряпчаго; живетъ съ угла на уголъ съ предводителемъ, а зовутъ ее... ну вотъ, понадъявшись на память, не записаль и забыль, совсемь забыль. Впрочемь, какь ни безтолково указаніе, а отыскать хозяйку этой старины нетрудно; нътъ ли у васъ ворреспондента въ Мологъ, которыв бы разобраль сундувь и поискаль чего-либо годнаго? Бить можеть, это и хламъ; а быть можеть, найдется туть, чего и не ожидаешь. Если жъ нетъ, то при первомъ удобномъ случать рискну купить и не видавши; продается на пудъ, значить за безделицу, и моихъ средствъ станетъ. Найдется годное, — оно заранве ваше; окажется все вздоръ, — утвшу себя мыслью: хотвлось сдвлать угодное тому, по чьей мялости въ последніе два года я испыталь столько наслажденій чистыхъ и высовихъ. О, еслибъ Господь помогъ мив такъ или иначе доставить вамъ хоть небольшое удовольствіе" <sup>319</sup>)!

Въ тоже время о. Белюстинъ напечаталъ въ *Москентянинъ* Судное дѣло 1520 года о Матвѣѣ Судинатовѣ.

Въ Калужских Губернских Въдомостях, благодаря побознательности графа Д. Н. Толстого, помъщено было дра цънное извъстие объ Евангелии, сохранявшемся въ Бор вскомъ Пафнутиевскомъ монастыръ, пожертвованномъ, въ 1533 г., знаменитымъ митрополитомъ Макариемъ, который былъ та ъ первоначально постриженъ. Передъ текстомъ помъщенъ та ъ называемый *Аптописчикз*, въ коемъ подробно изложено, чего стоило изготовленіе всей книги. Перепечатывая въ *Москвитиянинъ* этотъ *Іптописчикз*, Погодинъ замётилъ, что онъ долженъ "пролить много свёта на наши свёдёнія о древнихъ деньгахъ. Благоволятъ наши нумизматы, особенно г. Прозоровскій, обратить свое вниманіе на этотъ важный документъ".

Вотъ текстъ этого Летописчика: ..., Доброписцу чернописному, сирвчь внижному, вдано двв тысящи сребреницъ противу трудовъ его, въ Московское число. Живописцу ивонному — четыреста сребреницъ. Златописцу жъ ваставочному писцу и статейному писцу — тысяща сребреницъ и четыреста въ Московское жъ число. Злата жъ пошло на заставицы, и на статіи, и на прописи, и на тетрованіе, и на точки, и на запятыя, и на скань въ Евангельскую доску, -- осмьдесять златниць Оугорьскихь; а всякой златой по полтинъ, и того восмь тысящь сребреницъ. Сребра же чистой плави на всю Евангельскую доску и съ сканіеюдванадесять гривеновъ. А всякая гривенка по полутретья рубля съ гривною. И того, шесть тысящь сребреницъ, и двъств и четыредесять сребреницъ. Бархатъ же на Евангеліи въ четыреста сребраницъ. Застежки же Евангельскія и подвовы шесть сотъ сребреницъ. Златокузнъцемъ же, и сребровузньцемъ, и сканьному мастеру, - тысяща сребреницъ и четыреста сребреницъ, Московскимъ же числомъ. И всего того злата и сребра считается подъ едино число равеньствомъ двеств тысящь сребрениць, въ тысящу же гривень и дванадесять гривенъ. Московскимъ же числомъ собирается сто рублевъ и дванадесять гривенъ Московскихъ" 320). . .

Н. И. Костомаровъ, стажавшій себѣ впослѣдствіи славу историва, 19 сентября 1855 года, обратился въ Погодину со слѣдующимъ письмомъ: "Принимаю смѣлость просить васъ, удостоить вниманіемъ представляемую при этомъ статью: Иванъ Свирговскій, Украинскій гетманъ XVI въка, и помѣстить ее въ Москвитянинъ, если найдете достойною" 321).

Разумъется, это желаніе Костомарова было съ удовольствіемъ исполнено и статья его было напечатано въ *Москви-тянино* <sup>322</sup>).

Въ мартовской внижев Современника 1856 года, Н. И. Костомаровъ напечаталь древнее стихотвореніе, подъ загавіємъ: Повъсть о Горп и Злочастіи, какъ Горе-Злочастіе довело молодца въ иноческій чинъ. Эта повъсть была открыта А. Н. Пыпинымъ, въ одномъ сборникъ XVII—XVIII в. Погодинскаго Древлехранилища, и по этому поводу Шевыревъ съ упрекомъ писалъ Погодину: "Какъ же твои сотрудники, перебирая окончательно всъ рукописи и сборники твоего Древлехранилища, могли пропустить Сказаніе о Горп и Злочастіи, которое теперь напечаталъ Современникъ? Вещь прекрасная".

Во Владимір'в на Клязьм'в процв'вталъ Константинъ Тихонравовъ, благогов'в по изучавшій церковныя древности стольнаго, Богоспасаемаго града Владиміра.

Погодинъ, какъ мы уже знаемъ, постоянно поддерживаль дружескія связи съ людьми, подобными Тихонравову, и послідній, 26 сентября 1855 года, писалъ Погодину: "Весьма радъ, что статья моя о Стогове погосте оказалась годною для Москвитянина. Имъю честь представить актъ 1611 года о раззореніи Суздальскаго Покровскаго монастыря и вотчить его. Этотъ актъ, какъ нельзя лучше доказываетъ, какъ недалем ушла въ двъсти лътъ цивилизація даже образованныйших народовъ, каковы Англичане и Французы. То же истреблене частнаго имущества беззащитныхъ жителей, то же мородерство... Весьма пріятно, что моя рукопись послужила г. Бълеву въ разръшенію недоумънія о церкви Св. Іоанна Златоустаго въ Переяславлъ Рязанскомъ. Рукопись: Достопамятности, надлежащія из Рязанской области, представлена мною въ Общество Исторіи и Древностей; жаль, что эта руво сь безъ конца, -- не достаетъ нъсколькихъ листовъ; я такъ ( получидъ" 323).

Въ Москвитянинъ 1855 г. К. Тихонравовъ напеча: г

авты о погребеніи въ Суздальскомъ Спасо-Евоиміевомъ монастырѣ нѣкоторыхъ лицъ изъ рода князей Пожарскихъ. Тамъ же напечаталъ Тихонравовъ и письмо царя Өеодора Алексѣевича къ основателю Флорищевской пустыни іеромонаху Илларіону <sup>324</sup>).

Въ овтябръ 1855 года, посътилъ Мосвву баронъ М. А. Корфъ и письменно обратился въ Погодину съ слъдующими вопросами: "Въ описаніи извъстнаго посольства въ Россію графа Карлейля, при Алевсъъ Михайловичъ, сказано, что чины посольства видъли, въ ближайшихъ окрестностяхъ Москвы, пловучій островъ, напоминавшій собою древній Делосъ, и даже нъкоторые къ нему приставали. Что это такое и есть ли этому какіе нибудь слъды въ историческихъ нашихъ преданіяхъ?

"Какъ зовутъ извъстнаго Лобкова, и можно ли отъ моего визита ему, взявъ къ тому въ предлогъ осмотръ его книжнихъ ръдкостей, предвидъть какую нибудь пользу для. матеріальныхъ выгодъ нашей библіотеки?

"Вотъ, почтеннъйшій Михаилъ Петровичъ, вопросы Петербургскаго странника, который завтра, въ 11 часовъ, отправляется во свояси, но успълъ бы еще, если нужно,—чего не сдълаешь для доброй цъли,—побывать у Лобкова.

"Сейчасъ отправляюсь на повлонъ Кремлевской святынъ". Когда же о желаніи барона Корфа Погодинъ сообщиль Лобкову, то сей послідній отвічаль: "Кто такой баронъ Корфъ; я его совершенно не знаю. Скажите, пожалуйста, какое онъ имість до меня діло"? Полицейместеръ Московскій П. К. Щебальскій напечаталь въ Русскомз Выстникы 1856 г. цільй рядь своихъ замічательныхъ статей О правленіи Царевны Софіи и, посылая Погодину свое сочиненіе, писаль ему: "Позвольте мні со всевозможнымъ смиреніемъ ударить і мъ челомъ первою главою моей статьи. Не ввыщите за пезначительность приношенія: я не спеціалисть, не ученый, дилетанть и занимаюсь отечественною Исторією столько, волько это возможно Русскому человіку, уважающему свое рошедшее, но отвлеченному службою" зго.

Въ 1854 году, Кіевская Временная Коммиссія издала льтопись Григорія Гребянка. Авторъ літописи Григорій Ивановичъ Гребянка жилъ и служилъ въ Гадяцкомъ полку, а въ гетманство Данила Апостола, сталъ (съ 1729 года) Гадяцкимъ полковникомъ, называясь уже Грабянкою. легкой руки нашего л'втописца-полковника", — зам'вчаеть М. А. Максимовичь, — "бытописаніе Малороссіи велось непрерывно въ продолжение всего XVIII-го въва". Лътопись Грабянки доведена до 1708 года; впрочемъ, последнія десять лътъ едва обозначены въ ней. Главную и лучшую часть ея составляеть пов'яствованіе о гетманствів Богдана Хмельницкаго, -- важное и потому, что оно пополняеть собою Величкову летопись, изъ которой, въ сожаленію, утратились листи о событіяхъ съ исхода 1648 по 1652 г. Въ Москвитяния 1855 года М. А. Максимовичь напечаталь Извистие о Литописи Григорія Грабянки.

## LXXII.

И. К. Купріяновъ напечаталь въ Москвитянинъ рекомендательное письмо Новгородскаго митрополита Іова къ князю Я. О. Долгорукову, о Посошковъ (24 февр. 1713.), которое начинается такъ: "Превосходительнъйшему господину нашему, въ Бозъ тресвятемъ сыну прелюбезнъйшему в благодътелю великому, благороднъйшему болярину князю Якову Оедоровичу и всему богоблагословенному дому благословеніе отъ Живоначальныя и Богоначальныя и Всеначальныя Троицы и всъхъ благихъ мирныхъ и премирныхъ архіерей и дненощный вельможности вашей богомолецъ Іовъ митрополить вседушно желаетъ и присно молитъ... Сего ради, и нынъ моляще пречестнъйшее господское лицо ваше о я леніи милости ко вручителю сего посланія господину Посошкову, въ требованіяхъ его, просимъ усердно"...

Печатая это письмо, Погодинъ замѣтилъ: "Очень ра: находеѣ этого письма о Посошковѣ... Миеъ, какъ хотѣ

его выдать мои противниви, когда я издаль драгоцѣнныя и удивительныя его сочиненія, является намъ яснѣе и яснѣе, осязательнѣе и живѣе" <sup>326</sup>).

Кром'в того, И. К. Купріяновъ открыль вякой-то проекть, написанный Посошвовымъ, по поводу вотораго, 16 апръля 1855 года, писалъ въ Погодину: "Тавимъ образомъ, въ прежней славъ нашего народнаго политива и писателя, неизвъстнаго и неоцъненнаго современниками и даже до сихъ поръ по достоинству, но единственно вами, вызваннаго на жизнь въ потомствъ, мнъ посчастливилось присоединить еще коечто, чему я душевно радъ. Пропуски въ моемъ спискъ я сделаль потому, что не нашель въ нихъ ничего важнаго, а между темъ, списыванье ихъ заняло бы у меня немало времени, которое въ Софійской библіотекъ надо разсчитывать по минутамъ. Первый пропускъ есть ничто иное, какъ примёрный сокращенный Катихизись, а второй-ссылки на постановленія и опредёленія соборовъ. Впрочемъ, эти пропуски можно будеть нынъщнимъ льтомъ списать, хотя я и думаю, что духовная цензура ихъ помараеть при печатаніи. Я предназначаль эти проекты въ № 1 Москвитянина, въ надеждь, конечно, получить за нихъ обывновенный вашъ гонорарій; но такъ какъ вы предназначаете ихъ для печатанія въ Временникъ Историческаго Общества, то я желаль бы знать предварительно-платить ли Общество и по скольку за статьи и матеріалы, въ его изданіяхъ печатающіеся. Если платить не менье двадцати-пяти р. за листь, то печатайте съ Богомъ; я и впредь буду доставлять историческія статьи и матеріалы; если нёть, то я напечатаю ихъ въ Петербургскихъ журналахъ" зат).

В. Д. Олсуфьевъ представилъ Погодину, для напечатанія в Москвитянинь, три письма императрицы Екатерины (1763) в Адаму Васильевичу Олсуфьеву, изъ которыхъ въ первомъ, п санномъ въ Москвъ, 28 апръля 1763, Екатерина писала: " [ чаю, Ломоносовъ бъденъ: зговоритесь съ гетманомъ \*), не

<sup>\*)</sup> Графомъ Кирилломъ Григорьевичемъ Разумовскимъ. Н. Б.

можно ли ему пенсіонъ дать". Въ другомъ же письмі виператрицы читаемъ: "Вы имвете свазать, а лучше написат, Александру Петровичу Сумаровову, что, вакъ его сочиснія печатаются на щеть вабинетный, — онь впредь воздержался бы соблазнительныхъ словъ для слабыхъ употреблять, какъ нынъ въ его баснъ о двух поварахъ; также и трогающихъ честь вого, вавъ въ той же басни исторія его съ вняземъ Шаховскимъ. Сей последній, кажется, своимъ весьм умъреннымъ поступкомъ противъ Сумаровова, сіе не заслужиль; я желаю, чтобъ остановлена была продажа сей пісся, а впредь предпишите, гдв его, Сумаровова, сочиненія на мость кошть печатаются, чтобъ безъ censure ихъ не печатали, понеже я не хочу, чтобъ подумали, что я дераости, противъ почтенія закона и благопристойности, потакала; также почтенныхъ людей подъ моимъ покровительствомъ выдавала на непристойное ругательство" 328).

Въ то же время В. Д. Олсуфьевъ просилъ Погодина, въвести для него историческія справки: «Для нѣкоторыхъ соображеній", — писалъ Олсуфьевъ, — "мнѣ нужно знать, въ какое именно время были въ милости у Екатерины Велной значущіяся на оборотѣ сего лица. У меня подъ рукою нѣтъ ничего для справокъ, сдѣлайте дружбу, потрудитесь противъ каждаго изъ нихъ выставить хотя приблизительно годы, въ которые они явились играющими нѣкоторымъ образомъ роли при Дворѣ. Простите, что васъ безпокою, но, надѣюсь на ваше снисхожденіе...

1752. С. В. Салтыковъ.

1756. Станисл. Поніатовскій.

1762. К. Г. Г. Орловъ. \*)

1774. К. Г. А. Иотемкинг.

1777. Зоричь.

1785. А. П. Ермоловъ.

<sup>\*)</sup> Посл'в Орлова, Погодинъ вписалъ: "1776. Завадовскій 13 м'ясл. — Н. Б.

1779. И. Н. Римскій-Корсаковг.

1772. Василичнов

1780. Ланской. 1784.

1788. Мамоновъ.

1791. К. П. А. Зубов.

Если они здёсь написаны не по порядку годовъ, то поставьте №, показывающій ихъ послёдовательность.

Погодинъ исполнилъ просъбу В. Д. Олсуфьева и при важдомъ лицъ варандащомъ означилъ годы.

Изъ отдаленнаго Оренбурга, 3 іюля 1855 года, В. В. Григорьевъ писаль Погодину: "Для человека, который воль жизни упивался благоуханіемъ типографскихъ черниль и сильно ввусиль сладость корректуры, -- жить и не печататься, равно тюремному заключенію для любящаго движеніе и просторъ вочевнива. Можете представить поэтому, почтеннъйшій Михайло Петровичь, каково мий сидёть въ Оренбурги и вотъ уже четвертый годъ не зрёть дётищъ своихъ въ нечати. Но такъ глупо распоряжаюсь я своимъ временемъ, что решительно не умено ни влочва его урвать у службы. Кое-вавъ, съ грехомъ пополамъ, удалось мив смастерить, навонецъ, переводъ съ Турецваго одной довольно-любопытной и не безинтересной, въ настоящее время, вещицы. Переводцемъ этимъ вланяюсь вашей милости для Москвитянина съ темъ, чтобы, по напечатаніи онаго въ журналь, сделано было интьдесять особыхъ оттисвовъ" <sup>329</sup>).

Переводъ В. В. Григорьева былъ напечатанъ въ Москвимянинъ, съ предисловіемъ, изъ котораго узнаемъ слѣдующее:
"Тринадцать лѣтъ тому, въ Библіотекъ для Чтенія напечатанъбылъ переведенный съ Турецваго, разсказъ Ресми-АхмедъЭфендія, Оттоманскаго министра Иностранныхъ Дѣлъ, о семил тней (1769—1776) борьбъ Турціи съ Россіей. Переводч въ, О. И. Сенковскій, объяснилъ, что въ подлинникъ произв ценіе это именуется Хулосе-и-Ихтебаръ—Сокъ Достопримъч пельнаго—и что въ Библіотекъ Императорскаго С.-Петерб этскаго Университета есть два рукописные экземпляра Турец-

каго текста. Не смотря на такое опредвлительное указаніе, не смотря на то, что Сокт за тридцать лътъ передъ тъпъ изданъ былъ уже въ Немецкомъ переводе, славившимся въ свое время Дицомъ, подлинность этого произведенія была у насъ заподоврвна даже некоторыми изъ оріенталистовъ. Причинами тому были, съ одной стороны, необывновенная бойкость и шутливый тонъ самого Разсказа, пронивнутаго проніею в приправленнаго остротами. чего въ извёстныхъ Европе Турецвихъ писателяхъ не встрвчается; съ другой -- расположеніе переводчика въ мистификаціямъ и удивительная способность его писать въ духв и нравахъ вакого-угодно лица и народа. Даже тв, которые знали, что Ахмедъ-Эфенди существоваль действительно, и верили, что Разсказа, ему приписываемый, въ основъ своей не выдуманъ, нисколько не сомнъвались, однаво же, что въ подлиннивъ онъ далеко не таковъ, какъ въ переводъ О. И. Сенковскаго, который, по всей вёроятности, сильно передёлаль своего автора, снабдивь его и остроуміемъ, и веселостью, несовмъстными съ Турецкою флегмою. Такимъ образомъ, переводъ ученъйшаго изъ оріенталистовъ нашихъ, при появленіи своемъ въ свёть, принятый одними за мистификацію вполн'в, другими-за мистифивацію вполовину, быль съ теченіемъ времени забыть вовсе.

"Кто, подобно мив, своими глазами видвлъ въ Петербургскомъ Университетв объ Турецкія рукописи Сока, прочель ихъ отъ доски до доски и потому знаетъ, что сочиненіе это переведено О. И. Сенковскимъ почти слово-въ-слово, безъ мальйшихъ измівненій, вставокъ или прибавокъ, но съ поразительнымъ искусствомъ въ передачів дійствительно необивно-наго тона и колорита подлинника, тотъ не можетъ смотріять равнодушно на незаслуженную участь, постигшую у васъ образцовый переводъ одного изъ замівчательнійшихъ прогреній въ Турецкой Литературів. Сокъ Достопримъчательно есть, по убівжденію моему, источникъ первостепенной в ности для Исторіи войнъ нашихъ съ Турками въ Екат нинскій періодъ, и, сверхъ того, едва ли не лучшее пот е

для уразуменія Турецкаго управленія вообще. Поэтому, когда О. И. Сенковскій счель приличнымь въ настоящихъ обстоятельствахъ перепечатать свой переводъ этого произведенія въ мартовской книжей Библіотеки для Чтенія, за прошлый годъ, я возъимълъ намърение содъйствовать, сволько зависить оть меня, вразумленію публики нашей относительно подлинности Сока и достовърности перевода его, сдъланнаго почтеннимъ наставникомъ моимъ, познакомивъ сомнъвающихся съ другимъ сочиненіемъ того же автора. Въ самомъ Разсказъ упоминается (стр. 9), что авторъ его посыланъ былъ Оттоманскою-Портою посломъ въ Пруссію. Посольство это им'вло ивсто въ 1763-4 году, и офиціальная, представленная султану, записва Ахмедъ-Эфенди о томъ, вавими землями бхалъ онъ во Двору Фридриха Великаго, и что видълъ въ Пруссіи н на пути туда, включена цёликомъ въ государственную летопись Васыфъ-Эфенди. Эта авторомъ Сока составленная записка о самимъ же имъ правленномъ посольствъ и представляется теперь читающему міру нашему.

"Записка, — сочиненіе, много уступающее Соку по прямой для насъ занимательности, въ вначительной мёрё отличается оть последняго и по языку: не могь же посланникь, въ офиціальной запискі, представленной государю, выражаться такъ же безперемонно, такимъ же "будничнымъ" слогомъ, какимъ то же лицо набрасывало, для пріятелей своихъ, памфлетъ, известный подъ именемъ Сока. Тёмъ не мене, однако же, н въ Запискъ, сквозь подобающую сановнику степенность, весьма нередко проглядывають насмешливость, меткая наблюдательность и ръзвій образъ выраженія, свойственные автору Сока. Подпоясанный или нараспашку, Ахмдъ - Эфенди въ обоихъ произведеніяхъ своихъ является одинаково умнымъ и заі вчательнымъ человекомъ, который вводить насъ въ самые со ровенные изгибы Турецкаго ума и Турецкаго пониманія Ег опы и политическихъ ея отношеній, что, въ настоящее вр ия, можеть имъть для многихъ особую цъну.

"Какъ выше сказано, Записка помъщена цъликомъ у Ту-

рециаго исторіографа Васифа, государственная літопись котораго, подъ заглавіемъ Мехасинъ-эль-Асарт ва Хакоикъ-эль-Ахбаръ (Отличнійшія изъ дінній и наипріятнійшія изъ сказаній), напечатана первымъ изданіемъ въ Константинополі, въ 1805 году, а потомъ, въ 1828 году, перепечатана въ Булякъ. Я пользовался при переводі вторымъ изданіемъ. О. И. Сенковскимъ это офиціальное произведеніе Ахмедъ-Эфенди переведено также, только не на Русскій, а на Польскій языкъ.

"Переводя предлагаемую Замиску, я старался держаться подлинника какъ можно биже; на дальнъйшія достонества не имью и притензій. Переводить съ восточныхъ языковъ, какъ переводить О. И. Сенковскій, — "сохраняя ненарушию тонъ и колорить подлинника, не измѣняя сущности его выраженій и не стирая съ нихъ отпечатка оригинальности — умѣетъ онъ одинъ. За тѣмъ долженъ я сказать еще, что какъ ни мала Записка по объему своему, и той не имълъ я досуга перевести до конца: переводомъ послѣднихъ страницъ обязанъ я молодому оріенталисту нашему В. В. Вельяминову-Зернову воторый былъ такъ добръ, что согласился докончить мою работу, чтобы не пропала она вовсе зазо).

Д. А. Милютинъ, узнавъ, что Погодинъ пріобрѣлъ бумага о Суворовъ, писалъ ему: "Неужели вы, Михаилъ Петровичъ, не дадите мнъ взглянуть на новыя бумаги, пріобрѣтенны вами на память о знаменитомъ нашемъ геров. Я готовлюсь печатать второе изданіе своей Исторіи 1799 года; теперь именно эти бумаги были бы мнъ очень кстати; а вы знаете върно, что я человъкъ аккуратный до педантизма: вы можете мнъ ввърить ваши рукописи, съ тою же увъренностію въ сохранности ихъ, съ какою запираете ихъ въ собственний свой шкафъ".

Просьба Д. А. Милютина была исполнена, и овъ, овъ вращая бумаги Погодину, 1 апръля 1856 года, писалъ му:

<sup>\*)</sup> Нынъ Попечитель Кіевскаго Учебнаго Округа. Н. Б.

"Опять быль въ Москвъ, — и опять не удалось быть у васъ, истинно уважаемый Михаилъ Петровичъ. Суета суетъ и всяческая суета! Не было минуты свободной; не видаль здъсь никого, и сегодня уже уъзжаю обратно во-свояси. Возвращаю вамъ при семъ съ благодарностію доставленныя вами — рукопись относительно Суворова, и корректурные оттиски вашей статьи. Суворовскія бумаги не относятся къ той эпохъ, которая меня интересуетъ 331).

#### LXXIII.

Въ Отечественных Записках 1855 г., Н. С. Тихонравовъ напечаталъ рецензію на Мелочи из запаса моей памяти М. А. Дмитріева <sup>332</sup>).

"Странно", —писалъ М. А. Дмитріевъ, 31 января 1856 г., Погодину, -- "что не върять даже современнивамъ, а върять всакому собирателю дитературной ветоши. Такъ, г. Тихонравовъ, разбирая въ одномъ Петербургскомъ журналѣ мои Мелочи, написаль, и очень утвердительно, что Жуковскій не переводилъ Флоріанова Вилыельма-Теля; что я, въроятно, перепуталъ эту поэму съ романомъ Коцебу: Мальчика у ручья; потому-де, что этотъ романъ начинается словами: "Вильгельмъ сидёлъ у ручья". - Между тёмъ, дёло очень просто: я вспомниль о Вильгельмо-Тель, и забыль о Мальчико у ручья; а П. А. Плетневъ, писавшій біографію Жуковскаго, вспомниль о Мальчикть у ручья и, въроятно, забыль о Вильиельмы-Тель. А Жуковскій дійствительно переводиль и то, и другое. Одного я ръшительно не понимаю у нашихъ нъвоторыхъ вритивовъ: это смёлости и уверенности, съ которой они утверждають или опровергають à priori, что было до нихъ, или что, по пословицѣ "не при нихъ писано".— Доладва и самоуверенность заменяють имъ авторитеть совр менности. А эти догадки ведуть воть къ чему: вы, я дума э, помните, что одинъ изъ собирателей матеріаловъ разст зываль намъ недавно о дътствъ Карамзина, основываясь

на его недоконченномъ романъ: Рыцарь нашего времени. Такъ, изъ новъйшей біографіи Пушкина и наконецъ изъ Бельгійскаго журнала Le Nord, узнали мы, что, въроятно, обязанъ Пушкинъ народностію нікоторыхъ своихъ произведеній — старукі, своей нянюшкі, о которой столько нинче пишуть, что, я думаю, ей икается на томъ свътъ. Словомъ: Пушкина не выводять нынче передъ публику иначе, какъ съ старухой-нянькой. Карамзинъ и И. И. Дмитріевъ, я думаю, смёнлись бы этому; а Пушвинъ враснёль бы, представляя изъ себя эту группу. Кстати, о Карамзинь. — О мъсть его рожденія недавно разспрашиваль я родного его племянника, а моего внучатного брата. Могу утвердительно сказать теперь, что онъ родился въ нынёшней Симбирской губерніи (а по тогдашнему разділенію Россін, Казанской губернін. Симбирской провинціи и увяда), въ сельць Карамзинка или Знаменское. Одно изъ сильныхъ доказательствъ есть то, что тогда у отца его не было еще и деревни въ Оренбургской губерніи, а была только незаселеннал земля, которая была заселена гораздо позже 1766 года. Это та Оренбурская деревня Михайловка, Преображенское то жъ воторую полагаеть мъстомъ рожденія Карамзина г. Старчевскій. Но ея тогда еще не существовало. Вотъ и другое. обстоятельство, въ подтверждение перваго. Когда императряца Екатерина, во время своего путешествія, прівзжала въ Симбирскъ, мать Карамзина была беременна младшинъ его братомъ, Өедоромъ Михайловичемъ, и очень сожалъла, что, по причинъ своей беременности, не смотря на близкое разстояніе отъ Симбирска, не могла прівхать въ городъ и видыть государыню. А это было въ 1767 году. Следовательно, и черезъ два года послъ рожденія Николая Михайловича, отецъ и мать его все еще жили въ Симбирской дерев з. За симъ, позвольте сдёлать и въ вамъ небольшую пр дирку. Въ Москвитянинъ напечатано письмо митрополи в Іова о Посошковъ. Я желаю знать, почему вы думаете, ч о это о томъ самомъ извёстномъ намъ Посопкове, о ваше в

protégé? Въ письмъ нътъ на это никакихъ доказательствъ! Могь быть Посошвовъ и другой. Я нахожу большое сомнъніе, даже и потому, что митрополить Іовъ называеть Посопкова господиномъ Посопковымъ; а въ тѣ времена этого титула не расточали, такъ вакъ нынв. Тогда титулы были хоти неопредвленны, но дороги. Св. Димитрій Ростовскій, въ письмъ въ царицъ, титулуеть ее: Ваше благородіе. А врестьянамъ и купцамъ никогда не давали титула господина. Мое сомнъніе, основанное, во-первыхъ, на безъизвъстности тождества Посошкова и Посошкова, а потомъ на титуль, я думаю, заслуживаеть опроверженія, если оно возможно. Что самъ Посошвовъ не миоъ, не выдуманное лицо, въ этомъ нельзя сомнъваться. Его предложение боярину Головину, 1701 года, было напечатано въ 1793 году. Правда, почти черезъ столътіе; но эта внижва всъми признавалась, по общему преданію, за дійствительное предложеніе Посошвова. Нивто не сомнъвался въ его дъйствительности, потому уже, что знали прежде о его существованіи. Эта книжва, вы знаете, была издана подъ заглавіемъ: Россіянина прошедшаю въка. Что вы, журналисты и Московскіе, и Петербургскіе, а особенно вы, Московскіе, ни слова не сказали объ Ранчъ!-Право у насъ немного такихъ переводчиковъ Виргилія, Тасса и Аріоста. Только и прославляете двухъ боговъ: Пушкина и Гоголи; да одну богиню: няньку Родивоновну! Хорошо отдавать справедливость, но справедливости есть мера. Спросите живописцевъ: они вамъ скажутъ, что все, что выходить изъ мфры, становится каррикатурою. Вы всф изъ Пушкина, Гоголя и Родивоновны, наконецъ, сдёлали каррикатуру. - Вы на меня за это не сердитесь: это только шутка, въ которой, однако, много правды".

Въ Москвитянино 1855 года, М. Н. Лонгиновъ напевталъ, кавъ озаглавлено, Два неизданныя стихотворенія И. Дмитріева: 1) Пародія пѣсни: Я птичвой быть желаю в 2) Начинается стихомъ: Прелестна грація, служащая Венеръ".

По поводу этого сообщенія, М. А. Дмитріевъ инсаль Погодину: "Для точности, которою такъ дорожатъ собиратели и біографы, я нужнымъ считаю ув'йдомить васъ, что пародія: Я моськой быть желаю, давно и всемъ известна, крайней мъръ всъмъ людямъ того времени. Она была напечатана въ Карманном Ппсенники 1796 года, собранномъ Иваномъ Ивановичемъ Дмитріевымъ, въ его молодости, и напечатанномъ у Пономарева. - Съ тъхъ поръ она много разъ перепечатывалась, и во многихъ пъсенникахъ. Другое же стихотвореніе, напечатанное въ Москвитянинъ, совствъ не принадлежить моему дядь. Я знаю все, что было имъ писано. Я бы желаль, чтобы вы напечатали объ этомъ въ Москвитянинъ. Нынче, когда у насъ вошло въ моду собирать всякую старую мелочь, всё эти присылки доброхотныхъ дателей и всв извъстія собирателей, не смотря на похвальное ихъ намърение сохранить и напомнить забытое, требують большей разборчивости, чёмъ прежде. Мы поздно хватились вспоминать, когда уже все перезабыли: отъ того и путаемся".

К. Тихонравовъ, изъ Владиміра, 7 ноября 1855 года, писалъ Погодину: "Имъю честь сообщить вамъ, для напечатанія въ Москвитянинь, если признаете достойнымъ, извъщение о недавно пріобрътенной мною І части старъйшаю изъ Московскихъ періодическихъ изданій Покоящаюся Трудолюбца, который въ 1784 году издавался студентами Мосвовскаго Университета. Если эта первая статья будеть напечатана, то я немедленно пришлю и вторую, въ которой сообщу письмо въ издателямъ и другія статьи, какія вы укажете мив во примъчаніи подъ статьей. Пользуясь давнишнимъ вашимъ желаніемъ, выраженнымъ въ Москвиялнинь, я печатаю теперь при Губернских Въдомостях, ува затель въ нимъ съ начала ихъ изданія, съ 1838 по 1856 год Въ этомъ году окончу хронологическій, а съ следующаг года начну систематическій указатель. Кажется, до сего вре мени ни при однихъ Губернскихъ Въдомостяхъ еще не был

сделано указателя. Въ конце, присоединю имена всехъ сотрудниковъ, съ повазаніемъ числа сообщенныхъ ими статей и раздёлю ихъ по сословіямъ. Это будеть интересно въ томъ отношеніи, что въ продолженіе восемнадцати леть были статьи не только отъ дворянъ, купцовъ и мѣщанъ, но даже и отъ врестьянъ, -- и ни одной статьи отъ учителей Семинарін. Должно быть, имъ въ Губериских Ведомостяхь печатать свои сочиненія низко, а въ столичных то слишкомъ высоко, -- такъ они взялись за преферансъ и ералашъ. Потомъ приложу известіе о числе подписчивовъ за важдый годъ на Губерискія Въдомости и особый указатель всёхъ старинных автовъ, помещенных въ газете, которые нигде болве не были напечатаны. Въ будущемъ году начну печатать Лётопись событій, въ хронологическомъ порядкі съ 1838 года, особенно замъчательныя въ губернів, напр., перенесеніе праха князя Багратіона изъ с. Симы на Бородинское поле, возобновление Дмитриевскаго собора и т. п., чтобы въ родъ лътописи соединить всъ подобныя извъстія воедино, а они разбросаны по разнымъ годамъ и нумерамъ Губериских Въдомостей".

Мы уже знаемъ, что Погодинъ, разставшись съ своимъ Древлехранилищемъ, немедленно же приступилъ въ учрежде нію въ своемъ домѣ, на Дѣвичьемъ Полѣ, Портретной Галлерен. Въ Московскихъ Вподомостяхъ, онъ сдѣлалъ слѣдующее воззваніе: "Составляя Портретную Галлерею Русскихъ авторовъ, обращаюсь съ поворнѣйшею, убѣдительнѣйшею просьбою въ особамъ, имѣющимъ какіе-либо ихъ портреты или знающимъ, гдп оные находятся, сообщать мнѣ о томъ свъдънія, дабы я могъ принять мѣры для пріобрѣтенія подпинниковъ или снятія копій. Въ особенное одолженіе я счелъ ін, если бы кому угодно было присылать мнѣ самые портеты... До сихъ поръ я собралъ слѣдующіе портреты: св. Динитрія Ростовскаго, князя Антіоха Кантемира, Тредьяковтваго, Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Георгія Конистваго, Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Георгія Конистваго, Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Георгія Конистваго, Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Георгія Конистваго.

скаго, Болтина, Рубана, фонъ-Визина, Державина, Нелединскаго-Мелецкаго, М. Н. Муравьева, Новикова, Дмитрієва, князя Долгорукаго, Шишкова, Карамзина, Буниной, Мерзіякова, Крылова, Жуковскаго, Пушкина, Баратынскаго, Калайдовича, Строева, Языкова, Раича, Ложечникова, Загоскина, Вельтмана, Гоголя, Шевырева, Островскаго, графини Ростончиной, Аксакова, Хомякова. Н'екоторыми изъ собранныхъ портретовъ я недоволенъ, а потому желалъ бы достать другіе подлинники, наприм'єръ, Георгія Конисскаго, Баратынскаго".

Въ Погодинскомъ Архивъ за это время сохранилось нъсволько писемъ, касающихся этого предмета.

Нъто Е. М. Ломакина, 1-го февраля 1855 года, писала Погодину: ..., Портреть, находящійся у внязя Д. И. Долгоруваго, правда преврасной живописи, внязя И. М. Долгорукаго, есть моложе того, какимъ онъ представленъ на посланномъ вамъ портретв, а именно двадцати-двухлетнимъ юношею въ пудръ и Французскомъ кафтанъ. А есть у меня теперь портреть, который я достала отъ одного изъ старинныхъ Владимірцевъ, сослуживца и почитателя внязя; онъ такъ уродливъ и такой безобразной живописи, что я не рышилась вамъ послать его; но, говорять, сходство удивительное, даже въ самой позъ. Онъ представляетъ князя уже въ лътахъ. Пускай, вашъ живописецъ зайдетъ взглянуть на него"... За портретомъ князя П. А. Вяземскаго, Погодинъ обратился къ графинъ А. Д. Блудовой, но та (10 февраля 1855 г.), отвъчала: "Портрета Вяземскаго не знаю, вромъ литографія. Врядъ ли и есть портретъ масляными красками".

Съ запросами о портретахъ Погодинъ обратился также и къ А. Н. Муравьеву, который по этому поводу писалъ ему: "Свътскихъ не знаю, а изъ духовныхъ лучшій Миханлъ, — у Гончаровыхъ, бывшій княгини Софьи Мещерской. Платонъ— въ Лавръ есть. Өеофана великольпный портреть оригинал ный, — въ Останкинъ Мой оригиналъ также въ Останкинъ

Въ своемъ вышеупомянутомъ Воззваніи, Погодинъ заявил

что онъ недоволенъ доставшимся ему портретомъ Баратынскаго; на это откликнулся И. В. Кирѣевскій и, 8 августа 1855 года, написалъ Погодину слѣдующее: "Баратынскаго портретъ я послалъ въ тебѣ на прошедшей почтѣ. Прошу тебя поберечь его, а возвратить тотчасъ послѣ того, какъ съ него снимутъ копію. Это единственный портретъ, оставшійся отъ него, и хотя краски немного полиняли, но все онъ очень похожъ, и, смотря на него, живо вспоминаешь то время, когда онъ былъ снятъ".

Какъ и подобаетъ, Погодинъ весьма разсчитывалъ на содъйствіе къ пріумноженію своей Портретной Галлереи на М. А. Дмитріева, но тотъ, изъ своего Богородскаго, писалъ своему другу: "Портретовъ у меня, я писалъ уже къ вамъ, никакихъ нътъ, кромъ Ломоносова, Сумарокова, Хераскова и Державина. А на что вамъ мою рябую рожу"?

"Есть у меня въ виду", —писалъ Погодину князь Н. Н. Голицынъ, — "портретъ Богдановича. Адресуюсь къ его Душенькъ (Марьв Өедоровнъ Токаревой), проживающей въ Курскъ".

Просьба Погодина о портретахъ привела въ нѣкое недоумъніе К. Д. Кавелина. "Что касается до портретовъ", — писаль онъ, — "то я не хорошо уразумѣлъ ваше порученіе. Портретовъ многое множество есть, фотографическихъ и другихъ всъхъ теперешнихъ литераторовъ. Недавно, напримѣръ, я видѣлъ у графа Толстого, Льва, фотографическую группу семи или осьми теперешнихъ литераторовъ (Григоровича, Толстого, Тургенева, Дружинина, Островскаго и проч.), и думалъ объ васъ. — У меня есть старинный Утвинскій портретъ Жуковскаго. Если онъ идетъ къ вамъ, я вамъ охотно его поднесу. За тѣмъ, если вамъ угодны мои услуги по этой асти, укажите, что я долженъ дѣлать, и я готовъ исполнить сѣ ваши желанія".

Въ своемъ Собраніи Погодинъ желаль имѣть портретъ . О. Писемскаго; но онъ, на просьбу объ этомъ, 6 октября 1855 года, отвѣчалъ ему: "Нащеть портрета моего, откровенно долженъ вамъ сказать, что списать порадочный и прислать вамъ его, у меня, право, нёть на столько лишнихъ денегъ, доказательствомъ чего можетъ служить то, что у меня у самого даже нётъ, чисто по недостатку кармана, а не по невниманію къ своей собственной физіономін" <sup>283</sup>).

## LXXIV.

Въ 1855 году, Погодинъ сблизился съ молодымъ, тогда, человъкомъ княземъ Николаемъ Николаевичемъ Голицынимъ.

Сынъ князя Николая Борисовича, отъ второй его жены, Въры Оедоровны фонъ-Пэшманъ, единокровный брать князя Юрія Николаевича и племянникъ Татіаны Борисовны Потемвиной, князь Николай Николаевичъ, родился 21 апръла 1836 года, въ слободъ Михайловкъ, Ново-Оскольскаго уъзда, Курской губерніи 384).

Въ день своего рожденія, 21 апреля 1855 года, изъ села Богородскаго, внязь Н. Н. Голицынъ обратился въ Погоднеу съ следующимъ письмомъ: "Я почту себя счастливымъ, если съ вашего соизволенія, мий можно будеть поміщать на страницахъ Москвитянина рядъ статей, подъ заглавіемъ: Исторические этподы Древней Греціи. — Я отврываю рядь можь изследованій характеристивою Пивагора; за ними будуть следовать статьи, подъ заглавіемъ: Діонисій, Агавоказ, Гелона н друг. Смію надівяться, что мон труды составять хотя ничтожную ленту, которую я радостно новергаю къ онтари отечественнаго Просв'вщенія. Причина же, побудившая меня безпокоить вась и читателей вашего журнала, моими сухиме комментаріями. -- слідующая. -- Москвитянинг, въ своей программъ, ставитъ себъ цълью - ободрять и поощрять мология таланты. Что я молодъ, въ этомъ могу васъ удостовери что васается до талантовъ, то хотя таковых за мною водится, однако, люблю и люблю очень трудиться, пит безпредъльное уважение въ Наувъ, и эти два свойства, ес

они развиты, могутъ замѣнить врожденныя дарованія. Что мой таланть (т.-е. трудолюбіе и т. п.) молодъ, наконецъ,— въ этомъ вы легко убѣдитесь, просмотрѣвъ, при семъ прилагаемую (первую) статью и увидѣвъ ея неполноту и несовершенства.

"Не могу не сообщить вамъ еще одной (главнъйшей) причины, побудившей меня отнестись въ вамъ съ моею докучливою просьбою. -- Классическая Древность всегда составляла предметь искреннёйшей привязанности; не смотря на то, она нивогда не была моею спеціальностью (если им'єю право такъ выразиться). Какъ бы то ни было, но года два тому назадъ, я сталь ревностно заниматься отечественною Исторією. Постепенно увлеваясь этой безцівнной Наукою, я началь, съ Божією помощью, большой трудь, имінощій непосредственное въ ней отношение. Теперь, по прошествии двухъ летъ, трудъ этотъ достаточно подвинутъ; онъ, болъе чъмъ когда-либо требуеть подпоры многихъ меценатовъ Науки. И такъ, цёлью моею, печатая мон Очерки, болъе или менъе ознавомить себя съ публивою. Послъ же 4-го или 5-го Очерка, надъюсь, вы позволите мив изложить ивсколко мыслей о предметв моихъ постоянных занятій, и даже сообщить несолько изъ него отрывковъ. - Вотъ, вамъ по совъсти, моя цъль, когда я теперь безпокою васъ своею просьбою. Смёю надвяться, что первый мой шагь. на скользкомъ поприщъ публицизма, заслужить ваше одобреніе. А не смотря на то, не следовало бы мне, съ монми слабыми, неосновательными познаніями, идти навстречу вритики, осужденій и т. п.; но я руссвій. Магическая сила скрыта въ нашемъ авосъ. Вспомните то же слова нашего общаго пріятеля балагура Горація:

> Nil mortalibus arduum est: Coclum ipsum petimur stultitia; neque Per nostrum patimur scelus Iracunda Iovem ponere fulmina.

"При такихъ авторитетахъ, надъюсь, вамъ не покажется ой планъ слишкомъ отважнымъ. Не имъя права безпокоить

васъ моею докучливостью, прошу васъ покорнъйте причесть меня къ 10,000-ному числу вашихъ поклонниковъ, а также принять увърение въ чувствахъ глубочайщаго уважения".

Въ письмъ своемъ въ Погодину, 20 августа 1855 года, князь Голицынъ сообщаеть о себъ біографическія данния: "Вы, кажется", —писаль онь, — "желаете узнать, кто и что я? Я сынъ внязя Ниволая Борисовича Голицына, вотораго вы знаете. Я вступиль въ Харьковскій Университеть, въ половинъ 1853 года. Но Университетъ не отврылъ для меня, какъ для другихъ, своихъ отцовскихъ объятій "..... Въ другомъ письмъ (8 овтября 1855 г.), князь Голицынъ сообщаеть: "Здоровье мое плохо съ шестилътняго возраста, хожу я съ костылемъ и палкою. Трудно жить съ тавими атрибутами. Отчасти чувствуещь, что занимаещь лишнее на землъ мъсто. Но, повъръте, что и на этой уединенной тропъ, Милующій Господь нашъ набросалъ немало ароматическихъ и яркихъ цветовъ, дабы сдобрить жизнь тихую и мирную!.. Природа назначила меня быть превосходнымъ рубавою, но судьба. на подобіе А. И. Тентентникова, осудила меня на пріятную участь коптителя неба. Преглупо всегда распоряжается судьба, особенно въ наше время. Сапожника делають главновомандующимъ, а главновомандующаго — сапожнивомъ".

Въ это время внязь Н. Н. Голицынъ проживаль въ Курскомъ имѣніи своего отца и занимался Классический Древностями и Русскою Исторією. Въ Москвитянинъ 1855 г. онъ печаталъ Историческія Этгоды Древней Греціи. Но въ то же время онъ мечталъ совершить грандіозное предпріятіе и объ этомъ извъстилъ Погодина. Само собою разумѣется, что Погодинъ живо заинтересовался, какъ личностью, такъ и замышленіями князя Голицына, и написалъ ему сочувственное письмо, на которое тотъ, 20 августа 1855 г., отвъчалъ: "Примите прежде всего мою глубочайшую призетельность за тѣ любезныя и ободряющія строки, которы вы начинаете письмо ваше. Вы себъ легко можете предствить пріятное впечатлѣніе, произведенное на меня ваши в

лестнымъ отзывомъ о моемъ первомъ опытѣ. Будьте также увърены въ безсмертной моей благодарности за совъты, которыми вы объщаете снабдить меня и въ которыхъ я такъ сильно нуждаюсь...

"Вы желаете узнать подробности о моемъ новомъ трудъ. Хотя я себъ было даль слово никому не говорить объ немъ до его овончанія, однаво же теперь я, болве чвить вогда-либо, чувствую необходимость въ руководителъ и опоръ. Если судьба инв такъ благопріятствуеть, что руководителемъ и опорою являетесь вы, то мив, безъ сомивнія, надо считать, это залогомъ успъха и даже совершенства моего труда. И такъ, между нами, позвольте вамъ сообщить его программу. При нздаваемомъ теперь безчисленномъ множествъ историческихъ матеріаловъ, настала самая благопріятная пора для разработви Русской Исторіи. Одно изданіе матеріаловъ двумя правительственными мъстами, составляетъ уже важную эпоху въ вътописяхъ изученія Русской Исторіи, которая нивогда не достигала такой степени развитія, какъ въ нынёшнее время, н можно сказать справедливо, что мы живемъ въ самую благопріятную пору исторической дівятельности, сравнительно съ предыдущимъ временемъ. И такъ, интересно бы знать, кавимъ образомъ дошла наува Русской Исторіи до настоящаго развитія, какія были ей даваемы направленія, что содъйствовало или препятствовало ея успъхамъ. При многосложной и многочисленной литературь Русской Исторіи, теперь, болье чымь когда-нибудь, наступило время и удобство составить изъ разнородныхъ элементовъ литературы Русской науки одно цёлое, кодевсъ, настольную справочную книгу, Критико-Библюграфическій Каталог (Каталогъ нехорошо выражаеть значение такого сочинения; надо бы сказать: сводо вспхо сочиненій и т. д., или, вакъ-нибудь лучше). Составленіемъ такого К итико-Библіографического Каталога, я уже занимаюсь два п ца. Программа этого труда (вкратцъ) слъдующая: Цъль-Критико-Библіографическій Каталогг долженъ служить насі льною книгою для всякаго занимающагося Русскою Исто-

рією. Въ Каталого будуть різко различены три его составныя части; 1) Часть Біографическая, т.-е. біографія (in extenso, преимущественно факты) всякаю автора, хотя бы онъ быль извъстенъ однимъ только, и то самымъ неизвъстнымъ, везначущимъ сочиненіемъ васательно Русской Исторіи и Русскаго быта. Такъ какъ жизнь человъка имъетъ ближайшее вліяніе на его занятія, то важность біографическаго отдыл несомивниа. Выражусь вашими же словами (по поводу отысканнаго письма Карамзина къ Ходаковскому): "Мы жалуемся теперь на недостатокъ уваженія молодого покольнія къ старшимъ, но чъмъ питалось, поддерживалось у насъ это уваженіе? Въ чужихъ враяхъ о Гете, о Шиллеръ, о Байронь написано по библіотекъ; всякой шагь ихъ извъстенъ. У нась, что напечатано о Карамзинъ, о Державинъ, о Пушкинъ, постъ ихъ смерти? Мы все разбираемъ, можно ли спазать то иль это? Достойно ли оно общаго извъстія? Не унизить ли ихь въ глазахъ современниковъ; —а между тъмъ, все изглажается, позабывается — люди знающіе умирають, слёды исчезають; начинаются гаданія, выдумки, сожальнія, что не имьемь накакихъ извёстій объ нашихъ авторахъ, вромё ихъ сочиненій. Я увъренъ, что дъти наши о Карамзинъ будутъ знать столь мало, сколько мы о Татищевъ ". Біографическая часть пола-. гаеть себъ цълью спасти память Русскихъ авторовъ оть забвенія. Я уже им'єю много драгоцівнівним матеріалов о Карамзинъ, Полевомъ, Пушвинъ, Ходаковскомъ и многихъ другихъ, собранныхъ мною изъ устъ современниковъ. 2) Часть Библіографическая; она будеть состоять въ подробнъйшемъ библіографическом перечно всёх сочиненій (сюда даже должна входить оцівнка объявленій литераторовь до появленія вы свътъ сочиненія, какъ выраженіе ожиданій ученыхъ и публики и т. д.), большихъ и малыхъ статей и статеевъ и т. ., имъющихъ хотя наимальйшее отношение въ Русской Истор в ея быту и т. п., въ періодъ времени-съ древнівитахъ вр менъ до кончины императрицы Екатерины II. Сюда булу в входить, по содержанію, всь статьи и сочиненія до послы

нихъ журнальныхъ статей, имѣющихъ появиться въ девабрѣ мѣсяцѣ 1855 года. 3) Критическая часть (самая главная); туть: а) должны быть собраны (часто цѣливомъ перепечатаны) всѣ рецензіи, отзывы, замѣчанія, намеви, разборы вакогонибудь сочиненія, появившіеся во всѣхъ современныхъ Европейскихъ литературахъ; б) современный взглядъ и оцѣнва науви такого-то или такого-то сочиненія; в) выводъ. Издатіє іп folio; въ хронологическомъ порядкѣ; 1-я часть будетъ носвящена обозрѣнію школъ, господствовавшихъ въ нашей наувѣ и т. п. Каталогъ начнется разборомъ извѣстій отца исторіи Всеобщей и Русской, Геродота, о Свифахъ, и вончится сочиненіями 1855 г. включительно. Программа обширная ".

Представивъ Погодину планъ своего грандіознаго предпріятія, князь Голицынъ пишетъ: "Болве двухъ летъ, какъ я посвятилъ ему всъ свои труды и досуги. О пользъ и необходимости такого труда при настоящемъ направленіи и состояніи Руссвой Науви излишне, кажется, распространяться. Въ нашей ученой Литературь, еще, кажется, нивто не думаль о такомъ трудь. Притомъ, при составленіи его не должно пренебрегать опытами въ этомъ родъ, отъ Сопивова до Старчевскаго, Тихоправова и библіографических зам'єток Аванасьева и Капустина. Прежде чъмъ я перенесу свои занятія въ наше отечественное Книгохранилище, мнѣ довольно дѣла и на мѣстѣ. Другими словами, трудъ мой подвигается. Я думалъ, что одинъ начну, одинъ и кончу. Не тутъ-то было: Упмо дальше в мысь, тым больше дров. Въ такихъ-то обстоятельствахъ обратился я въ вамъ, въ апрълъ мъсяцъ текущаго года... Не сивю безповоить васъ, на первый разъ, просьбою о доставленіи мев некоторыхъ сведеній, относящихся до моего труда, и потому отвладываю на будущее время пользование вами мнъ д'ннаго права, злоупотреблять вашимъ вниманіемъ и благос лонностью. Если позволите, то я буду вамъ сообщать отрывки нъ моего труда; такимъ образомъ, вы скоро ознакомитесь съ о новою моихъ сужденій о Русской Исторіи, основою, 10торой воздвигаю я памятникъ нерукотворный, -а заростеть

ли въ нему, или нѣтъ, народная тропа, это другой вопросъ, поврытый мракомъ неизвъстности, какъ говаривали въ стариву. Во всякомъ случаѣ, я себѣ еще въ молодости далъ обыть посвятить всю свою жизнь на благо Отечества. Безъ сомнъны, я былъ бы первымъ въ рядѣ воиновъ, льющихъ кровь свою на Севастопольской Голгоеѣ, но природа, съ шести-лѣтвяго возраста лишила меня ноги. За меня сражается отецъ мой и его два старшихъ сына \*). Счастливые люди! Мнѣ выпаль другая участь. Но и область духа тоже имѣетъ своихъ героевъ, свои побоища и свои лавры. Поддержите же, теперь, молодого новобранца.....

## LXXV.

Къ предпріятію князя Голицына, Погодинъ отнесся хотя доброжелательно, но критически, и преподаль молодому "другу Русской Исторіи" нісколько наставленій, котория в приняты съ подобающимъ почтеніемъ. "Благодарю, благодарю и благодарю", —писалъ князь Голицынъ (8 октября 1855 г.), — "человъкъ, болъе меня самолюбивый, въ дурную сторону приниль бы ваши замъчанія. Я же вижу въ нихь одну хорошую, одно желаніе ваше наставить меня на путь истины в сделать изъ меня со временемъ какого-нибудь дъятеля Науки. За все это, еще разъ благодарю васъ. Доказательствомъ, до какой степени я убъжденъ въ томъ, что наставленія ваши были мит сділаны не отъ желчи, а напротивъ, отъ расположенія, можетъ послужить вамъ то, что наставленія ваши изъ области теоріи я перенесъ въ сферу дійствительности, -- и что на дняхъ посылаю прошеніе о принятів меня вновь въ число студентовъ Императорскаго Харьковскаго Университета. Тяжко приниматься снова за ферулу, привычнувъ уже мало-мальски въ более самостоятельнымъ завлтіямъ, но что жъ дълать! Еще разъ примите увъреніе ъ искренней моей благодарности за советы и выговоры ваши.

<sup>\*)</sup> Князья Юрій и Борисъ. Н. Б.

Высвазавь это, князь Голицынъ продолжаеть: "Неужели думали вы, что Каталога мой издастся въ своромъ времени? Дай Богь, развѣ, лѣтъ черезъ десять или пятнадцать. А что сличиком рано принимаемся за такой обширный трудъ, въ этомъ попрекнуть едва-ли должно. Притомъ-же, и по самому моему труду, я только еще почти чернорабочій. Какъ вы ни недоброжелательствуете въ моему бъдному Каталогу, однако, трудно будеть мий оть него отказаться. Слишкомъ уже много пошло на него и мыслей, и времени, и кровныхъ трудовъ. Qui vivra, verra, что изъ него выйдетъ. Притомъ же, изъ программы мною вамъ сообщенной, вы еще не подробно знавомы съ цёлью, составомъ и направленіемъ моего труда. По настоящему, для такого рода труда, надобно бы было замахнуться еще ширше; а въ ту рамку, въ которую я вилючиль его, онь, надёюсь, будеть доступень и для меня. Дъйствительно, богохульство — ставить рядомъ имена Сопивова и Капустина съ именами Тихонравова, Асанасьева и Старчевскаго, но надо было взять во вниманіе, что дёло вовсе не шло о ихъ лостоинствахъ и что я хотълъ обозначить только предёлы библіографических изысканій, долженствовавшихъ входить въ мой трудъ. Ахъ! неужели вы думаете, что мет, занимающемуся Каталогомз (въ переносномъ смыслълитературою Русской Науки), такъ мало внакомы вышеупомянутыя личности! Впрочемъ, я было и позабылъ, что: laus propria etc. Не буду васъ болъе безпокоить моимъ бъднымъ оплеваннымъ Каталогомъ"...

Поздравляя Погодина съ днемъ его Ангела, князь Голицынъ, между прочимъ, писалъ ему: "На прошеніе о принятіи въ Университетъ, получилъ я—отвътъ, что нынъшній годъ, въ 1855, слишкомъ поздно. И такъ, поступаю на будущій (1856), въ іюлъ мъсяцъ. Но думаю, не въ Харьковскій, а въ Московскій Университетъ.... ...Боже! если вы бы могли и въ Московъ продолжать во мнъ ваше участіе. Повърьте, что я употребилъ бы всъ силы, чтобы заслужить и поддержать ваше расположеніе. Я могъ бы быть, надъюсь,

полезенъ и вамъ. Вы бы могли поручить мив какую-нибудчернорабочую сторону въ вашихъ трудахъ, что я всегд исполнилъ бы съ величайшемъ стараніемъ... Полюбите, рада Бога, мой Каталогз... Я сегодня за здоровъе ваше велъль вынуть частицу".

Письма князя Голицына растрогали Погодина, и онъ написаль ему письмо, которое привело его въ неописанных восторгъ. Ответное письмо внязя въ Погодину (9 ноября г.) начинается Латинскою цитатою: "Litteras Tuas laetissimo animo accepi, in quibus mirificam Tuam erga me benevolentiam cognovi, pro hac Tua erga me benevolentia maximas Tibi gratias debeo agere. Neque merui id tamen, neque ullam hujus rei causam divinare possum, nisi propensum Tuum in me animum cupidinemque nobilem, ne a quolibet liberalitate vinearis". За симъ, князь Голицынъ продолжаетъ: "Сегоднишній день будеть одинь изъ счастливъйшихъ дей Пришедшая вамъ мысль привела меня въ моей жизни. неописанный восторгъ, - меня, давно уже неувлекающагоса. Я не върилъ своимъ глазамъ, когда читалъ ваше лествое предложеніе. Кавъ выразить вамъ мою чувствительность... мою безграничную благодарность... мою надежду, благодатная, пришедшая вамъ на умъ мысль перенесется въ дъйствительность... Одно только меня смутило: слова, по крайней мъръ по окончаніи вашего курса... А прежде? А при вступленіи вновь, на будущій годъ въ Московскій Университетъ (видите, какъ я напрашиваюсь). Но натъ, было бы слишкомъ великолфино; тогда и быль би счастливъ. А сдёлать теперь меня счастливымъ, зависить отъ васъ, достопочтеннъйшій Михаилъ Петровичъ! Поставые себя въ мое положение. - Человъкъ, на перепутъи многихъ жизненныхъ дорогъ, съ широво задуманными замыслами, съ энергіею, съ способностями, пожалуй, — и этотъ человіль встричаеть вдругь руку помощи, руку, соглашающуюся руководить имъ; какъ же долженъ смотръть человъкъ эпить на своего руководителя, какъ же долженъ стараться оль, болъе и болъе поддерживать внимание и участие наставника? Оттого, если судьба будеть до такой степени благопріятствовать мив, чтобы сдёлать меня въ чемъ-нибудь вамъ полезнымъ, то вы можете себъ представить, какъ я буду стараться доказать вамъ, что выборъ вашъ палъ не на недостойнаго, — что вы найдете во мнв неутомимвишаго сотруднива во всемъ, въ чемъ только дозволять мив быть вамъ полезнымъ мои познанія, мое трудолюбіе, моя въ вамъ преданность... Вчера (8-го ноября), я писаль къ вамъ, что я надъюсь поступить къ іюлю м'всяцу будущаго (1856) года Московскій Университеть. Эта надежда осуществилась бывеливоленно. если бы вы захотели и осуществить вашу мысль двумя годами раньше. Скажу вамъ откровенно, что я человыть уживчивый, работающій, безъ хвастовства прибавлю, нравственный. Мёшать и стёснять васъ никогда не осмёлюсь. А какъ употреблю всё мои усилія, дабы принести вамъ посильную дань моей благодарности и преданности, не нужно болбе увбрять вась, я думаю. А какъ уладить это легко! Черкните два слова фатеру \*)-и дъло въ шляпъ! Дай Богъ, чтобъ это не были одни мечты! Осуществить ихъ и сделать меня счастливымъ, зависить отъ одного вашего почерка пера, достопочтеннъйшій Михаилъ Петровичъ! И такъ, вы мой патронъ, а я, -- вашъ кліэнтъ, -- на въки! Не правда ли? А, между темъ, рисуя эту очаровательную для меня картину, моего съ вами сожительства, я ни слова не сказалъ о нашей общей цъли. Если предложенія вашего и не достоинъ я, то, во всякомъ случав, - Каталог (такой, вавъ онъ когда-нибудь долженъ предстать на судъ публиви) мой достоинъ того, чтобы вы приняли въ немъ участіе и руководили бы имъ. Вотъ-то, подлинно, дело у насъ закипало-бы. Наконецъ, со временемъ, что мъщало бы издать его подъ общею нашею фирмою. Что за утъшительныя мысли, право, толиятся у меня, въ головъ, сегодня. Повторяю въ

<sup>\*)</sup> Т. е., князю Н. Б. Голицыну. Н. В.

третій разъ: -- отъ васъ зависить осуществить все это. На Каталога я не смотрю, какъ на сочинение, чисто-спеціальнос. Въ глубинъ сердца своего, вакъ и Палацкій, я объщать этоть трудь своему Отечеству, я его завъщаль Русской Наувъ. Оттого не щадилъ я, не щажу и не буду щадить на него ни силь, ни средствъ, ни здоровья, ни трудовъ. Въ Каталого должна входить и Исторія Русскаго образованія и Исторія Русской науки, и библіографія и біографіи. Составъ сложный, но дёльный. Какъ дорого дагь бы я, чтобы узнать основательные ваше мныніе о мосиь Каталогъ о значеніи такого труда. Вы, можеть бить, думаете, что это будеть одна сухая полемива---лишь? Сознаете-ли вы (я это вполнъ сознаю), не только пользу тавого труда (она очевидна), но и необходимость его при настоящемъ состояніи Русской Науки...

"Вы спрашиваете меня о моей бользни.—Техническій для нея, медицинскій терминъ: cox ewtrocace. Пролежавь восемь льть на одномъ боку и вытерпьвъ четыре ужасньйшихъ операціи, Господь Богь еще даль мит возможность удобно передвигаться съ мъста на мъсто и укръпилъ прочее здоровье. Боли въ ногъ теперь уже никогда не чувствую. Но въ другомъ отношеніи, я сильно самъ содъйствую къ разрушенію тълесной своей храмины; такъ, безсонныя ночи, кромъ разрушенія нервной системы и вообще всего организма, портять зръніе... А все Каталог, завътный Каталогі.... Впрочемъ, тоже и другія занятія"...

Такимъ образомъ, между княземъ Н. Н. Голицынымъ в Погодинымъ образовалась тъсная нравственная связь. "Кто тому виноватъ"? — вопрошаетъ князь Голицынъ; — "Каталом, Иифагоръ-ли, душевное влеченіе... ...не знаю! А вотъ уже послъ двухъ-трехъ писемъ я смотрю на васъ, какъ на нравственнаго своего благодътеля, какъ сынъ на отца. А в какъ? По крайней мъръ, въ вашемъ ко мнъ участіи, я в сомнъваюсь... Я былъ счастливъ, когда въ письмъ вашемъ, 21 ноября (1855), прочиталъ: Мить пятьдесята пять льт,

но въ иныхъ отношеніяхъ я тот же юноша ... Но туть слідуеть у вась убійственное пока. Il n'y a pas de roses sans épines".

24 февраля 1856 года, отецъ нашего "друга Русской Исторіи", князь Н. Б. Голицынъ писалъ Погодину: "Съ нъвотораго времени младшій сынъ мой Николай вступиль въ сношенія съ вашимъ превосходительствомъ, и вы были такъ добры, что согласились его имъть при себъ, достигать университетскаго курса. Не знаю, какъ изъявить вамъ мою признательность за такое вниманіе ваше къ несчастному юношѣ, котораго Провидѣніе надѣлило неивлѣчимою хромотою съ шестилетниго возраста. Все лето я подвизался на Севастопольскихъ бастіонахъ съ Курскимъ ополченіемъ, а теперь нахожусь въ отпуску. Провадомъ чрезъ Москву мив свазали, что вы отправились въ С.-Петербургъ, а здёсь узнаю. что вы все-таки находитесь въ Москвъ. Выъду изъ Петербурга обратно въ Крымъ на первой неделе и непременно постараюсь быть у васъ, чтобы переговорить съ вами о моемъ Николав, который, въ настоящее время, нуждается въ благоразумныхъ совътахъ вашихъ, чтобы дать направленіе его чрезвычайному стремленію къ наукамъ, которыя поглотили всю дъятельность его".

Самъ же внязь Н. Н. Голицынъ, 7-го апръля 1856 года, писалъ Погодину: "Отецъ, прівхавъ домой, привезъ кучу радостей—и посылку вашу, и въсточку о томъ, что вы меня помните и, наконецъ, главное — согласіе ваше, на мое съ вами сожительство. Нужно ли прибъгать въ тропамъ и фигурамъ, чтобы убъдить васъ, въ безмърной моей благодарности?.. Нужно ли вамъ говорить, что это былъ счастливъйшій день моей жизни... Что имъ начался періодъ новый, сезъ сомнънія, счастливъйшій предъидущаго... Вы подали уку погибавшему! Вы мнъ сказали: впередъ! Это словцо, накомое Русскому человъку, производящее чудеса надъ его уткой природою. Я не знаю выше подвига, какъ подать уку изнемогшему духомъ... Не мастеръ я передавать свои

чувства на бумагъ... Да и какъ выражу я вамъ мою безмърную благодарность... Раньше мъсяца увидимся, тогда всъи силами постараюсь доказать на дълъ. А покамъстъ, върьте, что съ этихъ поръ, вы мнъ родной, вы мой второй отецъ... а я вамъ послушный сынъ...

"И такъ, до свиданія въ мав... Примите сыновній мой поцълуй заочно, въ ожиданіи близкаго свиданія. Желаю вамъ встрътить любовно день нашего искупленія. Обымема друга друга, рцемъ братіе, и ненавидящимъ насъ, простимъ вся Воскресеніемъ!

Xpucmocs Bockpece " 335)!

## LXXVI.

Повъяло миромъ, и Москва возликовала. Конецъ 1855-го и начало 1856 года, ознаменовались въ ея жизни цълычъ рядомъ грандіозныхъ, патріотическихъ пиршествъ.

Но, святитель Московскій не разд'яляль этого веселія: оно его смущало. Изъ своей келлін, на Троицкомъ подворьт, онъ писалъ своему Лаврскому нам'ястнику Антонію: "Изъ Петербурга есть печальная в'ясть, что много веселятся. Въживыхъ картинахъ представляютъ трехъ отроковъ въ пещи и Навуходоносора съ дворомъ его, л'яствицу Іакова, и споръдемона съ ангеломъ за какую-то д'явицу, описанный въ батихъ-то стихахъ Лермонтова" ззб).

26 ноября 1855 года, исполнилось пятьдесять лёть, бабъ М. С. Щепкинъ выступилъ въ первый разъ на сцену публичнаго театра. "Если",—писалъ С. Т. Аксаковъ,— "его юбней пройдеть безъ всякихъ знаковъ уваженія къ его таланту в къ его постоянному художественному труду, то это будеть стыдно Московскому обществу. Я очистилъ мою совъсть в приготовилъ статью съ краткимъ обозръніемъ театральной жизни Щепкина; но, къ удивленію моему, покуда не вижу вы комъ горячаго желанія дать Щепкину хоть объть... Я не успъль кончить этого письма, какъ явился ко мні Со-

ловьевь, и съ жаромъ ухватился за мысль торжествовать юбилей Щенкина об'йдомъ, стихами и поднесеніемъ вакойнибудь вазы <sup>и 337</sup>)...

Но, къ юбилею Щепкина былъ также неравнодушенъ и Погодинъ, о чемъ свидътельствуютъ слъдующія записи его Дневника:

Подъ 12 ноября 1855 года: "Вечеръ у Аксакова. О Щепвинскомъ юбилев. The state of the state of

- 20 : "Кетчеръ, Полуденскій и Катковъ о праздникъ. Обдумывалъ застольную ръчь Щепвину.
- 21 : "Писалъ письмо къ Попову объ орденъ для Щепкина.
- 26 : "Перечиталъ рѣчь. Къ Аксаковымъ и Полуденскому. Распоряжение съ 12 часовъ. Все прекрасно".

Сохранилась даже программа торжества, собственноручно написанная Погодинымъ, въ которой читаемъ: "Музыку надо набрать изъ старыхъ оперъ: Калифа Багдадскаго, Водовоза... Потомъ, изъ Русскихъ: Жизнь за Царя, Аскольдова Могила, Вадимъ.

"Столы завтрава заставить стульями большими, кои отнять по окончаніи чтенія.

"Если не събдутся къ 3-мъ часамъ, то Михаила Семеновича, съ провожатыми, надо поджидать у г. Рамазанова.

- "Встръча у дверей.
- "Послъ краткаго привътствія, музыка.
- "Въ залъ чтеніе статьи.
- "Закуска.
- "Обълъ.
- "Передъ жаркимъ, привътствіе скажетъ Погодинъ.
- "Отвѣтъ.
- "Желающіе.

"Послѣ обѣда представленіе подарковъ: Погодинъ вручить сочиненія Гоголя, которыя надо подписать всѣмъ присутствующимъ. Полуденскій — Пушкина. Минъ — Данта. Островъскій — комедіи. Кетчеръ — Шекспира. Пикулинъ — Берга.

Кокоревъ—ковшъ на подносѣ и бокалъ. Шевыревъ—кольцо. Мельгуновъ — портреты.

"С. П. Шевыревъ прочтетъ письмо Петербургскихъ литераторовъ.

"Разъвздъ.

"Проводятъ М. С. Щепкина до дома: Погодинъ и Пикулинъ.

"Надо разсыпаться намъ всёмъ участвующимъ по разнымъ мёстамъ, чтобъ наблюдать за порядкомъ, прислугою и т. п., за тишиною во время чтенія.

"О кофъ съ Порфиріемъ-по утру.

"Водку принесть послъ чтенія или приготовить до чтенія.

"Гдѣ посадить Михаила Семеновича, при чтеніи статьи"? Самъ графъ А. А. Закревскій весьма сочувственно отнесся къ празднованію юбилея М. С. Щепкина. "Графъ Закревскій", — писалъ Погодину С. Т. Аксаковъ, — "очень радъ намѣренію дать обѣдъ Щепкину и еслибъ зналъ объ юбилев, то самъ бы предложилъ праздновать его". О томъ же писалъ Погодину и К. С. Аксаковъ: "Казначеевъ вчера говорилъ съ Закревскимъ, который очень радъ юбилею и говорить, что чѣмъ будетъ онъ лучше и больше, тѣмъ ему пріятнѣе. Кому не скажешь, всѣ съ радостію желаютъ участвовать " 338)

За два дня до торжества, назначена была депутація объявить Щепкину, о желаніи Москвы дать въ честь его объдъ, по случаю исполнившагося пятидесятильтія его службы, въ заль Художественнаго Собранія. Депутатами избраны: А. Ф. Томашевскій, одинъ изъ старшихъ знакомыхъ Щепкина въ Москвъ, землякъ по Курску, Университетскій библіотекарь С. П. Полуденскій и артистъ С. В. Шумскій.

26 ноября, въ субботу, назначено было быть объду. Когда все было готово въ залахъ, и собрались всъ участники, въ 3-мъ часу, отправились другіе депутаты: А. О. Армфельдъ, П. М. Леонтьевъ (вмъсто занемогшаго М. Н. Каткова) и Н. И. Самаринъ, просить гостя къ объду. Лишь только юбиляръ показался въ дверяхъ, грянула музыка. Онъ встръченъ быль учре-

дителями праздника и отведенъ въ среднюю залу, гдѣ посаженъ былъ на приготовленное ему за столомъ мѣсто.

Началось чтеніе. К. С. Аксаковъ прочель *Инсколько* слось о М. С. Щепкинь, написанное С. Т. Аксаковымъ. Во время чтенія этой статьи, Щепкинъ плакалъ.

Прівхавшій ко дню торжества изъ Петербурга О. А. Бурдинъ, прочелъ письмо Петербургскихъ артистовъ.

Началась закуска. Къ объду Щепкинъ сопровождаемъ быль М. П. Погодинымъ и С. В. Перфильевымъ. Шумно и весело, среди оживленной бесёды, начался и продолжался пиръ. Но вотъ всв умолили. Присутствующіе встали. М. П. Погодинъ произнесъ громко: "Мм. гг.! Всъхъ Руссвихъ празднествъ начало одно — во славу царя! Да здравствуетъ державный покровитель Искусства и Науки, и весь Августейшій Домъ его"! Раздалося громогласное ура, оркестръ грянулъ: Боже Царя... Въ срединъ объда, предлагая тостъ за здоровье гостя, М. II. Погодинъ произнесъ следующую рвчь: "Мм. гг.! Послъ живаго, теплаго и вмъстъ дъльнаго слова о достоинствахъ и заслугахъ знаменитаго нашего артиста, которое сейчась вы съ такимъ вниманіемъ и одобреніемъ выслушали, мнъ осталось уже немного сказать, чтобъ возбудить ваше участіе въ тому тосту, который теперь предложить вамъ хочу. Въ продолжение пятидесятилетняго служенія своего Искусству, много удовольствія, прекраснаго, благороднаго удовольствія всёмъ намъ доставилъ Щепкинъ, много нравственной пользы принесь онъ обществу, выставляя на посмъяние людские порожи и ловя ихъ самые тонкие оттънки. Онъ былъ достойнымъ помощникомъ, дополнителемъ и истолкователемъ великихъ мастеровъ сцены, отъ Шекспира и Мольера до нашихъ отечественныхъ писателей: Фонъ-Визина, Гапниста, Грибовдова, Гоголя, Шаховскаго, Загоскина и (стровскаго. Многіе Мольеровы характеры переданы имъ (ыли такъ, что сами Французы могли намъ иногда завидогать. Въ Малороссійскихъ роляхъ онъ былъ неподражаемъ, і часто знакомиль нась съ Малороссіей лучше, чёмь сама

Исторія и даже Поэзія. Наконецъ, жиды, начиная отъ Шекспирова ПІейлова до нашихъ Бълорусскихъ корчмарей, ни на одной сценъ не явились съ такою поразительною върностію, какъ у насъ. Да, слава отличнаго таланта, возведеннаго трудомъ на высокую степень Искусства, за Щепкиных неотъемлема.

"Но онъ имъетъ еще другія права на наше уважене, права, которыхъ я считаю обязанностію теперь коснуться, хотя бы тъмъ и осворбилась его скромность. Нашъ славный художникъ есть вибств и добрый, благотворительный, благодарный человекъ. Много онъ получалъ всегда за свои труди, но нивогда не оставалось у него ничего. Онъ воспиталь на свой счеть многихъ сироть, оставшихся после его старыхь провинціальныхъ друзей, даль имъ университетское образованіе и средства служить съ пользою обществу. Н'вкоторые изъ нихъ находятся здёсь между нами. Онъ содержаль в содержить много семействь, оставшихся оть его прежних товарищей. Кто изъ знакомыхъ Щепкина не помнитъ Пантелъя Ивановича, его перваго парикмахера, убиравшаго его въ Курскъ, который жилъ до глубокой старости въ его домъ, п умеръ недавно на его рукахъ, какъ самый близкій родной. Молодые люди, посвящавшие себя театру, находили всегда у Щепкина пріють, пособіе и ободреніе, и были жданным гостями за его отврытымъ столомъ. Нечего говорить, что всвхъ сыновей своихъ онъ провель чрезъ Университеть, гль они получили кандидатскія степени, и теперь, на служот, поддерживають честь его имени. Старшій, магистръ, предался изученію восточныхъ Древностей, и об'єщаль намъ зам'ячательнаго ученаго, но тяжкая бользнь остановила его на срединъ поприща.

"Наконецъ, жизнь Щепкина въ ея совокупности представляетъ поучительное явленіе. Если правдива наша старая пословица, что человоку въкъ прожить—не поле перейти, 10 сколько же трудовъ, вообразите, надо было ему употребит, какія препятствія преодолість, чтобы изъ грязной передней, 1 і в

деревит степного помъщика, дойти — до этой великолъпной залы, пылающей яркими огнями, украшенной среди зимы зеленью и цвътами, сіяющей безсмертными произведеніями некусствъ! На сколькихъ крыльцахъ онъ долженъ былъ подождать, во сколько дверей онъ долженъ былъ постучаться, сколько пороговъ, высовихъ пороговъ, ему надо было перешагнуть, черезъ какіе узкіе и темные коридоры пройти, чтобъ изь средины толпы, которан его окружала сначала, сделаться почетнымъ гостемъ такого избраннаго общества, чтобъ съ самой нижней ступени въ гражданской лъстницъ подняться до одной изъ самыхъ почтенныхъ и завидныхъ, то-есть, получить свидътельство общественнаго уваженія и признательности. Не оступался ли онъ на своемъ длинномъ и утомительномъ пути? Разумфется, оступался, можетъ быть и падалъ, нъсколько разъ падалъ, но вто же изъ насъ, Мм. гг., можетъ похвалиться, чтобъ всегда стоялъ твердо на ногахъ? Умные наши предки говорили: Конь и о четырехь ногахь, да спо*тыкается*! Великое достоинство — пройди такое пространство, сохранить до старости свёжее живое чувство доброжелательства къ людямъ, горячее участіе во всякомъ общемъ дёлъ, неизменную преданность своему Искусству. Великое достоинство - сохранить пріятное, благородное воспоминаніе о смиренномъ началъ своего поприща, не стыдиться его, но также и не кичиться имъ, ибо есть въ наше время и такое чувство, сохранить вездъ сознаніе своего достоинства, и нигдъ не забыться. Труженикъ жизни, добрый человекъ, знаменитый художникъ, — вотъ права нашего любезнаго гостя на общественное уваженіе. Поздравимъ же старца, впрочемъ, какъ вы видите, нестаръющаго, съ исполнениемъ пятидесятильтія его сценическаго служенія, возблагодаримъ за всё удовольствія, кои онъ намъ доставиль, и пожелаемъ ему еще долгихъ дней для Искусства, для публики, для друзей, для семейства, для добра! Мм. гг., здоровье Михаила Семеновича Щепкина"!

Вслёдъ за Погодинымъ, подошелъ къ столу К. П. Барсовъ и выразилъ чувство своей благодарности многолётнему

благод'втелю своего семейства. Слезы прервали его рѣчь. Всѣ присутствовавшіе были тронуты и осыпали молодого челов'єка изъявленіями своего сочувствія и уваженія. Хорошо тому, кто добро дѣлаетъ; еще лучше тому, кто добро помнить, сказалъ кто-то.

Рѣчи слѣдовали одна за другою: говорилъ и С. П. Шевиревъ. Онъ сказалъ: "Два года тому назадъ, когда мы прощались съ вами передъ отъѣздомъ вашимъ въ чужіе края, я выразилъ вамъ мои чувства стихами—и не считаю нужнымъ теперь повторять ихъ. Но отъ меня желаютъ слова на праздникѣ вашемъ. Думаю, что могутъ значить мои слова и рѣчи въ сравненіи съ этимъ собраніемъ, гдѣ каждый изъ присутствующихъ есть для васъ живое слово, живая рѣчь, выражающая вамъ любовь, сочувствіе, благодарность за пятидесятълѣтнее сценическое поприще, которое вы такъ честно и такъ изящно совершили, въ наслажденіе всѣмъ любящимъ Искусство.

"Не пройдеть еще года, —и 30-го августа, въ день высово для насъ драгоцівный, минеть столітіе учрежденію Русскаго театра. Отъ этого стольтія вы отхватили на свою долю цьлыхъ полвъка, да еще съ годомъ. Вашъ прекрасный праздникъ переносить невольно мысль къ началу Русской сцени. Върится, что тъни всъхъ славныхъ предшественниковъ вашихъ зд'всь невидимо присутствують съ нами. Помянемъ же теперь Өедора Григорьевича Волкова за то, что онъ первый и робко, и смівло вышель на Русскую сцену, на которой вы въ полвъка выросли такимъ славнымъ художникомъ и заслужник теперь этотъ вънецъ. Помянемъ перваго директора Русскаго театра, Александра Петровича Сумарокова, и съ нимъ вибств тъхъ вадетовъ, которые были у насъ первыми на Руси автерами: Мелиссино, Свистунова, Остервальда и ихъ товарищег. Они умели любовью въ театру сдружить сословія, какъ он сдружаются и теперь на вашемъ праздникъ во имя нашег превраснаго Искусства. Помянемъ и первую Русскую автрис, она носила драгоцівное намъ имя дівицы Пушкиной -

первая рѣшилась, побѣдивъ дѣвйческую стыдливость, украсить женскимъ присутствіемъ Русскую сцену, а что же сцена безъ женщины!

"Много славныхъ твней проходитъ теперь въ моей мысли. Много славныхъ предшественниковъ вашихъ легло въ мать Русскую землю. Но вы долго, долго не ложитесь въ нее и долгоденствуйте съ нами, всёмъ намъ на веселье, а себъ на славу!

"Да здравствуетъ многія лъта Михаилъ Семеновичъ Щепвинъ"!

Взволнованный и подавленный впечатлёніями дня, М. С. Щепкинъ произнесъ ответниую благодарственную ръчь: "Мм. Гг.! Этотъ ничёмъ неоцёнимый почетъ, которымъ вы удостоиваете стараго представителя Искусства, радостенъ для меня тёмъ болёе, что я вижу въ немъ явное свидётельство того уваженія, которое, въ послёднее время, развилось къ Искусству, такъ мною любимому.

"Если не ошибаюсь, съ самаго основанія Русскаго театра, едва ли я не первый почтенъ такимъ торжествомъ. Искренно сознавая, что не вполнъ заслуживаю чести, которую вы мнъ оказываете, могу только сказать, положа руку на сердце, что въ продолжение всей моей пятидесятилътней дъятельности, я любиль мое Искусство, и честно и добросовъстно выполниль, по моему крайнему разуменію, все, что оно требуеть отъ артиста. Вотъ вся моя заслуга. Но эту любовь, эту добросовестность развивали и поддерживали во мнв вы же сами, инлостивые государи. Многіе изъ присутствующихъ здёсь были иоими двигателями на сценическомъ поприщъ, а многихъ уже нътъ, нътъ и дорогого нашего Грановскаго. Простите, господа, меж, старику, что я омрачаю светлую радость этого т ржества упоминаніемъ о столь недавней и столь горестной у рать не только для меня, но и для всъхъ. Бесъды съ Грановскимъ поднимали меня нравственно, укръпляли во мнъ постоянно упорную и неутомимую любовь къ труду и Искусс ву. И какъ онъ желалъ, чтобы я дожилъ до этого дня!

"Сегоднишній день, милостивые государи, им'єсть для мена великое значеніе. Да послужить онь моимь собратамь и говарищамь по Искусству блестящимь свидітельствомь того, какь почтень честный и добросов'єстный трудь, какь признаеть и цінить общество истинную любовь къ Искусству.

"Что же васается до меня лично, то чувствъ, которыя вознуютъ меня, всего, что у меня дѣлается на душѣ, я не въ силахъ выразить словами. Сважу только, что истинная и глубовая признательность, которую я питаю къ вамъ, мизостивые государи, сохранится въ душѣ моей до послѣдняго дня моей жизни; что она оставитъ меня развѣ только съ послѣднимъ вздохомъ, который вылетитъ изъ моей старой груди"!

Прослушавъ эту рѣчь, историвъ Россіи С М. Соловьевь от всея души сказаль следующее: "Михаиль Семеновить! Вы произнесли имя, на воторое мы будемъ постоянно отвлякаться до тёхъ поръ, пока хотя одинъ изъ насъ останется въ живыхъ. И я, человъвъ, посвятившій жизнь свою изученію древнихъ памятниковъ, для возсозданія жизни предвовъ, жизни многотрудной и суровой, неукрашенной Искусствомъ, я рішаюсь говорить объ Искусстві, говорить художника. При слушаніи того, что было нынче сказано о васъ, какъ о человъкъ, особенно того, что было сказано моимъ товарищемъ Барсовымъ, во всей полнотъ явилась для меня истина словъ знаменитаго писателя, которому вы такъ сочувствовали, преждевременную потерю котораго вы такъ горько оплавиваете: Засмъяться добрыми, соттыми смыхом, можеть только одна глубоко добрая душа. Вы очень хорошо помните отвътъ Гоголя на упрекъ, что въ извъстой комедів его не выведено ни одного честнаго лица: Было одно честное, благородное лицо, действовавшее въ ней во все время щ долженія ея. Это честное, благородное лице быль сивь. Вамъ, Михаилъ Семеновичъ, принадлежитъ честь за то, ч о вы всегда выходили на сцену вдвоемъ съ этимъ честным, благороднымъ действующимъ лицомъ. Вы серьезно взгляну !

на свое Исвусство, вы поняли и другихъ заставили понять, что цёль этого Исвусства, не потёха праздной толпы, что цёль ея,—смёхомъ содёйствовать очищенію нравовъ. Пусть же долго и долго слышится на нашей сценё этотъ благотворный смёхъ! Да поучатся отъ васъ и другіе художники Московской сцены выводить на нее это честное, благородное дёйствующее лицо; да примутъ они поученіе и отъ нынёшняго дня. Если бы ваше Искусство, если бы вы, честный жрецъ этого Искусства, имёли цёлію потёху праздной толпы, то не окружало бы теперь васъ такое чистое, такое горячее сочувствіе".

За симъ, С. П. Шевыревъ прочелъ письмо Петербургскихъ литераторовъ, подъ которымъ подписались: Александръ Нивитенко, Алексъй Писемскій, Андрей Краевскій, Михаилъ Михайловъ, Левъ Мей, Ө. Тютчевъ, В. Бенедиктовъ, К. Кавелинъ, Е. Ковалевскій, Иванъ Гончаровъ, Иванъ Тургеневъ, Александръ Дружининъ, графъ Алексъй Толстой, Иванъ Панаевъ, Евгеній Коршъ, Яковъ Полонскій, Алексъй Потъчинъ, Степанъ Дудышкинъ, графъ Левъ Толстой, Сергъй Максимовъ, князъ Петръ Вяземскій, Петръ Плетневъ, А. Воейковъ, П. Сухановъ, Гр. Данилевскій, Никол. Некрасовъ, графъ В. Соллогубъ.

М. Н. Катковъ, не присутствуя, по бользни, на празднивъ, духомъ присутствовалъ на ономъ и, сидя дома, писалъ виновнику торжества: "Болъзнь помъшала мнъ быть на вашемъ праздникъ, дорогой Михаилъ Семеновичъ! Я долженъ былъ уступить другому предоставленную мнъ честь сопровождать васъ на устроенное для васъ пиршество. Мнъ очень грустно,—и сидя дома, знобимый лихорадкой, въ то время какъ раздаются тосты за ваше здоровье, я въ утъшеніе себъ пишу вамъ эти строки.

"Сегодня торжествуемъ мы пятидесятилътіе вашего служенія Искусству. Человъкъ, издавна знавшій и цънившій васъ, человъкъ, умъющій сообщать своему слову все очарованіе

живой души \*), взялся изобразить вашу пятидесятильтнюю дытельность. Эта оцёнка вашихъ заслугъ должна быть прочитана передъ началомъ пира и должна придать ему особенное значеніе: она прекрасно настроитъ души слушателей, собравшихся на ваше торжество. Подъ свёжимъ впечатльніемъ слышаннаго, живъе раздадутся тосты за ваше здоровье, глубже и знаменательнъе выскажутся привътствія вамъ.

"Теперь, въ день вашего торжества, невольно тъснится въ голову мысль о неблагодарности вашего Искусства. Дъятельность, посвященная сценъ, не оставляеть по себъ въковъчныхъ памятниковъ. Увы! вотъ пятьдесятъ лътъ достославнаго служенія этому неблагодарному Искусству, и что же останется для потомства? Не успъетъ актеръ сойдти со сцень, какъ уже и слъдъ его дъятельности исчезаетъ; и для будущихъ поколъній остается лишь звукъ имени, да темныя преданія. Какъ, кажется, обижено ваше Искусство передъ всъив другими!

"Но совсвиъ ли это такъ? Не преувеличено ли наше инъніе о віковічности вещественных памятниковь, не преувеличено ли мивніе о недолговвиности сценическаго двиствія? Гдв врасви Апеллеса, гдв мраморъ Фидія? Не померкла ли слава этихъ именъ? И исчезло ли ихъ дъйствіе съ прахоиъ ихъ матеріала? Оно осталось и пребудеть вѣчно въ постигнутыхъ ими идеалахъ, въ созданныхъ ими типахъ, оно живеть и будеть жить въ великой Исторіи человіческаго образованія. Произведеніе поэта и понятно, и ярко, и живо, только для ближайшихъ покольній. Время, съвдающее металлъ и камень, застилаетъ мглою слово генія, и отдаленное потомство благоговъетъ передъ нимъ большею частію только по авторитету. Проникнуть въ произведение, гремящее далекою славою, проникнуть въ сферу его живаго дъйствія, можно также не иначе какъ путемъ изученія, трунымъ путемъ историческаго преданія...

<sup>\*)</sup> C. T. ARCAROBL. H. F.

"И вотъ, взглянувъ отсюда, можемъ мы утѣшиться за ваше Искусство. Сценическій художникъ, вы также раскрывали тайны человѣческаго сердца, создавали образы, уловляли летучія явленія жизни и возводили ихъ къ ихъ существенному значенію, и давали имъ типическое выраженіє; вы также служили, по мѣрѣ силъ и средствъ своихъ, великой цѣли человѣческаго развитія, вы также расширяли и обогащали общее сознаніе. Вы дѣйствовали на современныя поколѣнія, — и мы знаемъ, какъ сильно вы дѣйствовали, — будьте же покойны: въ незримомъ, но живомъ мірѣ общественной памяти сохранится ваше дѣйствіе. Преданіе соблюдеть ваше имя въ связи съ произведеннымъ вами дѣйствіемъ, съ найденнымъ вами направленіемъ, съ созданными вашею мыслію типами!

"Повинуясь влеченію природы, которое вывело васъ на сцену, вы въ своей сферъ, слъдовали тому же закону, который управляль общимь движеніемь нашего образованія. Въ безотчетномъ побуждении вашей богатой природы сказывалось то же самое начало, которымъ мы гордимся въ лучшихъ представителяхъ отечественнаго слова. Знаете ли куда влоню я свою річь? Сейчась сважу я такъ любезное вамъ, такъ часто повторяемое вами слово. Что заботило васъ и чего добивались вы такимъ трудомъ на сценъ? Что завъщаете вы молодымъ артистамъ, наставляя ихъ, кавъ опытный мастерь, въ правилахъ своего Искусства? Естественность ваше слово, и подъ знаменемъ его вы въ ваше преврасное пятидесятилътіе, содъйствовали общему ходу нашей мысли. Была пора, когда Русская мысль оставалась безплодною и бездейственною въ условныхъ формахъ школы. Послъ нъкоторой борьбы, жизнь разбила оковы, и Русская мысль коснулась сердца и открыла въ немъ неистоищимый роднивъ творчества. Подъ разными именами, между которыми особенно громко звучали, теперь уже устаръвшія, имена влассицизма и романтизма, происходила эта борьба, и то, что вы называете естественностію, составило славу Пушкива, который такъ зналь и такъ цениль васъ.

"Да и вто же не зналъ и не цѣнилъ васъ? И можно зн не цѣнить васъ? Кавъ славно боролись вы съ трудностями вашего Искусства, внося въ него живую естественности! Дѣвствуя сами по себѣ, не сносясь и не сговариваясь, вы усердно содѣйствовали общему дѣлу, и еще не исчислено, какъ было многоплодно ваше содѣйствіе. Будущій историкъ васъ не забудетъ, и какъ бы ни было велико разстояніе времени между имъ и вами, онъ можетъ быть еще иснѣе насъ расвроетъ и оцѣнитъ силу впечатлѣній, произведенныхъ вами на общество.

"Посреди вашей дъятельности, вамъ предстоями двояваю рода задачи, и вы умъли ръшать ихъ съ равною славою. Вы были превосходнымъ истолкователемъ творческихъ произведеній. Съ необывновеннымъ воздержаніемъ собственнаго генія, съ удивительнымъ трудолюбіемъ изучали вы особевности великаго произведенія, не пренебрегая никавними мелочами, стараясь, — и всегда съ успъхомъ, — проникнуть въ его замыселъ и сокровенные изгибы. Сколько прекраснаго успълвым раскрыть своею игрою, что безъ васъ оставалось би незамъченнымъ и непонятымъ! Какъ много въ этомъ отношенія былъ обязанъ вамъ другой славный писатель-художникъ Гоголь, такъ васъ любившій!

"Но, въ продолжение полувъковой дъятельности, вамъ приходилось управляться и со множествомъ ничтожнъйшихъ вздълій бездарности. Вы однако же не унывали, и изъ жалваго матеріала умъли произвести столько прекраснаго! Какой-нибудь пустой водевиль становился при вашей игръ художественнымъ произведеніемъ, и мы часто съ восторгомъ рукоплескали тому, на что безъ вашей игры не захотъли бы в взглянуть. Сколько типовъ создано вами безъ вины и безъ въдома авторовъ тъхъ піесъ, которыя служили только повъ домъ къ вашему творчеству! Сколько образовъ, ярко и тон о очерченныхъ, веселыхъ, милыхъ, согрътыхъ этимъ добр

душнымъ юморомъ, наслъдіемъ вашей родины, благодатной Уврайны!

"Много бы пришлось мив писать, неоцвиенный Михаилъ Семеновичь, еслибъ я захотълъ исчислять всв ваши заслуги и опредвлять всв ваши достоинству. Я и не имвю такой претензіи: я хотвлъ сказать лишь ивсколько словъ, возбужденныхъ вашимъ праздникомъ. Рука моя проситъ отдыха, и пора уже мив заключить это длинное посланіе.

"Но могу ли умолчать еще объ одномъ весьма существенномъ, могу ли не сказать слова объ васъ, какъ о человъкъ. Вы славный художникъ, Михаилъ Семеновичъ, но и человъкъ вы славный! Теплота благородной души вашей расточалась не на одной сценъ, но и въ жизни. Общественная благодарность послъдуетъ за вами и будетъ вашею наградою за общественное служеніе; но мы знаемъ многихъ, которые унесуть съ собою въ гробъ личную благодарность за ваше добро.

"Вы, слава Богу, не старѣетесь; ваше сердце свѣжо и отврыто, какъ у юноши; вы на все отзываетесь... Случится ли дѣло общественной важности, радость ли, скорбь ли, вы непремѣнно тутъ, гдѣ-нибудь около, гдѣ-нибудь близко, съ слезою сочувствія, такъ намъ знакомою.

"Дай Богъ вамъ всякаго счастія, мира и спокойствія, и дай Богъ намъ еще долго радоваться вами въ нашей средв"!

Однимъ словомъ, привътствіямъ, поздравленіямъ, желаніямъ, не было вонца. За симъ, начались тосты въ честь Петербургскихъ и Московскихъ артистовъ. М. П. Погодинъ предложилъ тостъ за здоровье старшаго изъ нашихъ драматурговъ, старшаго изъ Московскихъ друзей Щепкина,—здоровье Сергъя Тимовеевича Аксакова. Въ отвътъ на общее со гувствіе, съ которымъ былъ принятъ этотъ тостъ, К. С. А саковъ отвъчалъ тостомъ въ честь общественнаго митнія. О тъ обратился къ Погодину съ такимъ словомъ: "Тостъ пъ для меня дорогъ. Благодарю васъ отъ имени моего отца, благодарю всею душою за ваше сочувствіе. Выраженіе

общественнаго сочувствія, общественнаю миннія драгоцінню, и отець мой ставить его выше всего. Я не могу лучше отвінать на вашь тость, столь для меня драгоцінный, какъ предложить тость въ честь общественнаю миннія"! Раздалесь новыя рукоплесканія. Вслідь за ними, М. П. Погодивъ предложиль тость за процвітаніе Русскаго театра. Рукоплесканія возобновились.

По овончаніи об'єда, когда всі гости собрались въ среднюю залу, Щепвину поднесены были приготовленные подарки: серебряный вызолоченный ковшъ, — отъ имени Славяюфиловъ; бокалъ, — отъ Европейцевъ; подносъ, золотое волью съ вырізаннымъ числомъ 26 ноября, — на память о праздникотъ тіхъ и другихъ вмісті; сочиненія Пушкина и Гоголя въ богатомъ переплеті, альбомъ съ портретами знаменитійшихъ актеровъ, Русскихъ и иностранныхъ. Графиня Л. А. Нессельродъ прислала въ даръ Щепвину, при письмі на имя М. П. Погодина, богатый кубокъ съ вырізанными на краяхъ именами всіхъ піесъ, въ которыхъ онъ особенно отличался.

Ковшъ и бокалъ были, разумъется, обновлены съ разными присловіями, — всъмъ на здоровье. Начались новие тосты.

Въ 8 часовъ, почтенный юбиляръ, непомнившій себя отъ удовольствія, повезенъ былъ домой.

Домъ весь быль иллюминовань; плошки горёли кругомъ. Актрисы, — какъ свидётельствують современники, — красавицы Медвёдева, Бороздина, Косицкая и прочія, встрётили Щепкина въ гостиной съ букетами цвётовъ и осыпали поцёлуямы, Ну, воть, изъ пятидесяти лётъ большая половина и съ востей долой"! Потомъ послёдовали поздравленія домашнихь— жены, неразлучной спутницы-друга впродолженіе почти всє о истекшаго пятидесятилётія, дётей, невёстокъ, внучать, вторые пустились плясать...

Грянула музыка, начались танцы и продолжались до и - дней ночи.

Вдругъ, является между танцующими Щепвинъ, въ колпакъ и шлафровъ, ступаетъ едва движущимися ногами, держа въ рукъ тетрадъ съ ролью, которую завтра долженъ былъ вграть... Новые поцълуи и поздравленія, и старикъ еще молодъетъ. Шампанское льется.

Далеко за полночь разъвхались гости.

Московскія дамы хотёли также возблагодарить Щепкина за то удовольствіе, воторое столько времени онъ доставляль имъ своимъ талантомъ, и вотъ что предполагалось: "Пригласить его на нечеръ въ какой-нибудь домъ, осыпать при встръчъ цевтами и потащить по всемъ вомнатамъ подъ звувами веселой музыки, потомъ усталаго и изнеможеннаго усадить въ залъ, навинувъ на него шлафровъ и надъвъ колпакъ. Въ этомъ положеніи старика опутывають гирляндами и дають въ руку сигарку. Устроивается живая бесъдка изъ зелени и цвътовъ. Начинаются шумные хороводы, -- вдругъ издали доносятся звуки Малороссійской песни, приближаются. Хороводъ остановился. Пъніе раздается громко. Пъсня кончена. Въ другомъ углу грянула увертюра изъ Калифа Багдадскаго. Ее сменяеть Водовозь, -- и прочія оперы стараго репертуара. Малороссійскія дівушки приносять угощенье и проч. Но не было времени устроить такой вечеръ.

На другой день, Щепвинъ игралъ. Нъкоторые любители вздили нарочно чтобъ встрътить его появленіе залиомъ рувоплесканій. Послѣ перваго дъйствія, представлены были Щепкину еще нъсколько подарковъ: отъ членовъ публики— Н. А. Жеребцовымъ, богатое брилліантовое кольцо; В. А. Кокоревымъ, который и во вчерашнемъ приношеніи принималь главное участіе, —большой кубокъ, отъ имени нъкоторыхъ Петербургскихъ любителей; — Алфераки и проч.

Такъ Московскіе друзья Искусства засвидѣтельствовали знаменитому Русскому актеру свое уваженіе и благодарность за доставляемое имъ публикѣ впродолженіе пятидесяти лѣтъ благородное удовольствіе и почтили постоянную, горячую его преданность своему дѣлу.

Вернувшись домой, Погодинъ записаль въ своемъ Диевникъ: "Все прекрасно. Большое собраніе. Щепкинъ биль тронутъ. Обращеніе во мив со всёхъ сторонъ. Вечерь у Щепкина. Тостъ Аксакова".

Для исторической же полноты, Погодинъ занесъ въ льтопись Москвитянина невоторыя частныя обстоятельства, сопровождавшія учрежденіе описаннаго празднества: "Еще на прощальномъ об'вд'в, въ саду М. П. Погодина, данномъ нашему знаменитому артисту, предъ его путешествіемъ заграницу, въ 1853 году, говорено было о бливномъ патидесятильтіи его сценической службы. Прошли два года, наступиль ноябрь мъсяць, ужъ оставалось его одна неделя, в о приготовленіи нивто и не думаль. Авось, дело само собою сделается, - такова давняя привычка наша, увы, успованвать свою ленность, неповоротливость, безпечность и равнодушіе. Навонецъ, Русскій челов'явь опомнился: что же, господа, готово?-Что готово? Мы не начивали.-Какъ не начинали, вёдь осталось пять-шесть дней! -- Ахъ, и въ самомъ деле! Кавъ же быть? Вёдь надо савлать... Старивъ жиль, онъ огорчится, онъ имъеть право. — Да ужь не успъемъ? — Какъ нибудь, давайте! — Ну, давайте! И пошла писать! Объявленія въ газеты, телеграфическія депеши въ Петербургъ, вто въ повару, вто въ музывантамъ, вто въ театръ... Надо то, надо это! Да гдв же? Гдв-нибудь! Начались, разумбется, споры: не такъ, вотъ такъ, нътъ воть вакъ... Но, по щучьему повельнію, по нашему прошенію, все навонецъ начало улаживаться, и въ вонцу недёли уладилось, въ идеальномъ отношеніи, а въ матеріальномъ-неурядица продолжалась до перваго удара смычка. Поутру, въ субботу, неизвъстно еще было число будущихъ участниковъ, хоть объявлено было въ газетахъ, что записываться могуть въ ук занныхъ мъстахъ только до четверга, ибо повару должно з благовременно приготовить припасы, оффиціанту распор диться прислугою, запастися винами и т. п. Ни что не п могло. Даже за минуту передъ объдомъ являлись охотнив

и требовали настоятельно допущеній. Помилуйте — нельзя! "Оть чего нельзя? я хочу". Вы должны были записаться прежде: вёдь было напечатано въ газетахъ. "Да я не читаю газетъ". — Столъ накрытъ на опредёленное количество приборовъ. "Я сяду гдё-нибудь". Кушанье изготовлено по числу записавшихся. — "Одинъ человёкъ лишній ничего не значитъ". — Да вотъ еще одинъ, еще одинъ. "И, полноте — пустите, пустите, пора"! И приходятъ новые гости, званые и незваные, и набирается всёхъ около триста человёкъ. И всё усёлись, и всё нашли себё мёсто, и никто не былъ обнесенъ чарочвой. Какъ же это случилось, спросили послё у повара, что всё были довольны? Откуда взялись кушанья? "Да мы это знаемъ, всегда такъ бываетъ, мы готовимъ лишненькое и винъ привезено было много запасныхъ"!

Далее Погодинъ говорить, что "весь великолепный объдъ, на триста почти человъкъ, готовился на Тверской, привозился въ Мясницкимъ воротамъ на подводахъ, и уже подогрѣвался на спиртъ передъ залою пира, въ кухнъ Рамазанова. Какъ же все это могло сделаться такъ хорошо? Подите спрашивайте, кавъ у Руссваго человъка дъло дълается, и извольте разм'врять его по Европейскому правильному маштабу. Следуеть еще прибавить, что до самого дня праздника, н даже нъсколько дней послъ праздника, не истрачено было ни копфики. Виноторговецъ прислалъ винъ по одной запискъ. Поваръ закупилъ всв припасы на свои деньги. Садовникъ доставилъ цвъты, не спрашивая ничего. И до послъдней минуты неизвъстно было о количествъ собранной суммы! Нарочно записываю всв эти частности, чтобъ наши внуки, по описаніямъ, не составили себъ ложнаго понятія объ образъ веденія нашихъ дълъ. Но, можетъ быть, такъ бываетъ только въ Москвъ О нътъ, такъ ведутся у насъ подобныя дела везде...

"О, Русскій человѣкъ! — восклицаетъ въ заключеніе Погодинъ, — неужели тебѣ на роду написано, чтобъ ты всегда криво впрягъ, да поѣхалъ такъ" <sup>339</sup>)!

29-го ноября 1855 года, С. Т. Аксаковъ писалъ Погодину: "Спѣшу увѣдомить васъ, что тостъ Константина не напечатали по приказанію графа Закревскаго". Но тостъ этотъ былъ напечатанъ въ Москвитянинъ, что Погодинъ ставилъ на видъ Русской Бесъдъ.

Чествованіе Щепвина произвело въ Петербургѣ впечатлѣніе, и оттуда К. Д. Кавелинъ писалъ Погодину: "Щепвинскій обѣдъ тоже тревожить здѣсь всѣхъ и служить предметомъ сильныхъ разговоровъ. Если все такъ было, какъ разсказывають, то нельзя не пожалѣть, что Аксаковъ поторопился тостомъ " <sup>340</sup>).

Самъ же К. С. Аксаковъ, 1 декабря 1855 года, писаль въ Бендеры, къ своему брату Ивану, слъдующее: "У насъ, въ Москвъ, совершилось прекрасное событіе: 26 ноября быль празднованъ пятидесятильтній юбилей ІЦепкина. Еще въ середу явились къ нему избранные, извъстить его о томъ, что ему готовится юбилей"...

"Константинъ началъ отъ яица Леды", —прерываетъ своего сына Сергъй Тимонеевичъ, — "но это слишкомъ длинно в я разскажу тебъ покороче: 26 ноября данъ былъ Щепкину объдъ въ залъ Училища Живописи и Ваянія. Посътителей было до двухсоть, и въ томъ числе несколько лицъ почетныхъ, то-есть: Перфильевъ, Назимовъ, Трубецкіе, Казначеевъ и проч. Передъ объдомъ, Константинъ прочелъ мою статью, сидя за особымъ столомъ, вмёстё съ Щенвиниъ, воторый плаваль и смёнлся. Слушатели, разумёется, разсыпались рукоплесканіями. Потомъ, присланный изъ Петербурга депутать, актерь Бурдинь, прочель прекрасное поздравленіе Щепвину отъ Петербургскихъ артистовъ. За объдомъ было много спичей. Барсовъ, изъявленіемъ своей благодарности, заставиль всёхъ плавать. Погодинъ провозгласиль тость за мое здоровье, воторый быль принять съ такимъ единодупнымъ восторгомъ, что Константинъ, съ бокаломъ, вошелъ нь средину стола и сказаль (извъстный уже намъ тость). Дрв секунды продолжалось молчаніе, и разразилось крикомъ н

громомъ рукоплесканій. Всё встали съ своихъ мёстъ, чокались, обнимались, незнакомые знакомились съ Константиномъ. Въ числъ послъднихъ замъчательны: правитель ванцеляріи Закревскаго, Корниловъ \*), богачъ Кокоревъ (диковинный человекъ), купцы Мамонтовъ и Прохоровъ. Ни музыкой, ни тостомъ въ честь искусства и театра, не могли унять хлопанья и врика. Константинъ поспешиль убхать въ домъ къ Щепкину, гдъ его встрътили: иллюминація, толпа автрисъ и знакомыхъ женщинъ и-Малороссійскія пъсни. Я забылъ сказать, что Щепкину быль прочтень адресь, прекрасно написанный, отъ всёхъ Петербургскихъ литераторовъ; разумъется, тутъ были Плетневъ и князь Вяземскій-и не было Греча и Булгарина. Щепкину поднесено много подарковъ: перстии, кубки, ковшъ, кружка въ видъ большого золотого пътуха, навонецъ вниги: Пушвинъ, Гоголь, Шевспиръ, Дантъ. Для финала надобно прибавить, что тостъ Константина былъ запрещенъ для печати, по настоянію графа Закревскаго. Государь утвшаеть всвхъ: на дняхъ получено повелвніе принимать безграничное число студентовъ во всё университеты".

На это письмо И. С. Аксаковъ отвечаль: "Вы говорите, что теперь можно было бы занять мёсто въ гражданской службе. Укажите какое? — Очень пріятно слышать про всё дёйствія и слова государя; вполнё ему сочувствую, но онъ возбуждаеть во мнё сожалёніе: мнё онъ кажется жертвою порядка вещей; не совладать ему съ нимъ; слишкомъ глубовіе корни пустило зло, чтобы могло быть уничтожено безъ радикальнаго леченія, безъ полнаго обличенія. Дай Богъ, чтобы во все время своего царствованія онъ удержался на томъ пути, на которомъ находится теперь и чтобы не пугался послёдствій, которыя произойдуть отъ нёкоторыхъ даруванныхъ льготь. Ну, да нечего объ этомъ распростравіться. Теперь всё одушевлены, кажется, сердечнымъ располуженіемъ къ нему и готовы ему содёйствовать. Я увёренъ,

<sup>\*)</sup> Өедөръ Петровичъ. Н. Б.

что это настроеніе будеть очень илодотворно въ литературномъ отношеніи и ожидаю большой дѣятельности отъ Константина \*). Мнѣ кажется, что пребываніе въ Москвѣ будеть содержать его въ пріятно-возбужденномъ состоянів. Очень этому радъ, давно онъ быль лишенъ этого. Начаюсь оно хорошо, юбилеемъ Щепкина. Пришлите мнѣ прочесть вашу статью: кажется, никто не получаеть здѣсь въ Бендерахъ Московскихъ Вюдомостей; впрочемъ, я еще не кончиль розысковъ. Очень и радъ, что такъ удаченъ вышель этотъ юбилей, что такъ ясно и торжественно выразвлось общее сочувствіе къ вамъ, милый Отесинька, и что могь Константинъ провозгласить тость въ честь общественном мильнія запраченном мильнія запраченном

## LXXVII.

Въ декабръ 1855 года, прівхалъ изъ Крыма въ Москву одинъ изъ защитниковъ Севастополя, генералъ-лейтенантъ Степанъ Алексъевичъ Хрулевъ.

У Погодина въ это время роилась въ головѣ отважная мысль о соединеніи Россіи съ Индією посредствомъ желѣзной дороги. Покойный Т. Н. Грановскій, за два дня до своей кончины, 2 октября 1855 года, писалъ К. Д. Кавелину: "Теперь Погодинъ избралъ темою проектъ соединенія Россіи съ Индією посредствомъ желѣзной дороги. Это что-то въ родѣ А. И. Герцена. Говорятъ изъ двухъ противоположныхъ лагерей, а выходитъ одинъ и тотъ же вздоръ зада зада.).

Прівздъ Хрулева въ Москву окончательно утвердиль Погодина въ его отважной мысли. Въ Архивъ III-го Отдъленія собственной его императорскаго величества Канцелярів хранится письмо Погодина къ Хрулеву о предположенія в на счетъ похода Россійскихъ войскъ въ Ость-Индію <sup>343</sup>).

<sup>\*)</sup> Arcaroba. H. E.

Повидимому этой мысли сочувствоваль С. Т. Аксаковь, ибо писаль Погодину следующее: "Хрулевь — молодець, а вамъ надо отдохнуть. Я имею много сказать замечаній на вашъ последній трудь, но молчу, чтобь не сбивать вась. Когда все будеть высказано и слажено, то дайте мне въ руки. Дело серьезное. — И такъ, есть намереніе послать въ Индію? Хорошо, если такъ. Пора проснуться. Обнимаю васъ. Завтра врещу дочь у Армфельда, въ 1 часу. Тамъ будуть наши; не пріёхать ли вамъ, чтобы поразсёлться? Я самъ боюсь за вашу голову; постоянное, продолжительное кипенье не годится".

Съ запискою своею Погодинъ познакомилъ и Д. А. Милютина, который писалъ ему: "Читалъ вашу записку объ Индіи. — Остроумно, но, простите откровенность, — слишкомъ смёло. Дай Богъ, чтобы когда-нибудь сбылись ваши желанія. Вашими устами медъ пить" 344).

Но еще болъе отважная мысль запала въ это время въ голову Погодина: писать государю о Мицвевичъ.

Въ самый разгаръ Крымской войны, Мицкевичъ, сдёлавшись однимъ изъ ревностивищихъ последователей Товянсваго, изъ профессора превратился въ пропов'вдника и пророва, изъ канедры сдёлалъ орудіе религіозной пропаганды, сталъ предрекать пришествіе новаго Мессіи, котораго предтечею онъ сталъ называть Наполеона І-го. А этотъ Товянскій, появившійся въ Парижѣ, по словамъ Спасовича, былъ "полушарлатанъ, мистивъ съ религіознымъ ученіемъ, которое во многомъ отвлонилось отъ преданій ватолической деркви". Увлевшись этимъ Товянскимъ, Мицкевичъ потеряль канедру въ Collége de France и отправился въ Константинополь съ поручениемъ отъ Французскаго правительства, содъйствовать образованію Польскихъ легіоновъ въ Турц л. Труды путешествія и лагерной жизни ускорили конч ну Мицкевича, и онъ умеръ 28 ноября 1855 года, въ К нетантинополь; погребень въ Монморанси, близъ Паp: &a 345).

Когда Погодинъ узналъ о кончинъ Мицкевича, то, не

взирая на все вышеизложенное, имѣлъ дерзновеніе написать слѣдующее письмо въ государю: "Преданность моя тебъ извѣстна издавна. Слава твоя, нераздѣльная со славою Отечества, дороже для меня всего на свѣтѣ. Осмѣливаюсь представить тебъ слъдующую мысль на благоусмотрѣніе.

"Мицкевичъ, нашъ славный врагъ, поэтъ и любимецъ всего Польскаго народа, скончался. После него остались вдова и шестеро малолетнихъ детей въ бедности: вели принять ихъ подъ твое покровительство, то-есть, выдавать ежегодно матери известную сумму денегъ, напримеръ, три тысячи рублей серебромъ для ихъ воспитанія, и принять ихъ, если она того пожелаетъ, въ какое угодно Русское учебное заведеніе.

"Такое благодъяніе (будеть ли оно принято или нъть, ибо враги могуть не допустить) отзовется не только между всъми Поляками, но и вообще въ Европъ, и привлечеть кътебъ много сердецъ.

"Предложеніе должно быть сдёлано не оффиціальнымъ— мертвеннымъ образомъ, а чрезъ родныхъ или друзей покойнаго Мицкевича. Въ Харькове есть родной его брать профессоръ; въ Петербурге —школьный товарищъ. Могу и и, какъ старый знакомый, сообщить великодушное предложеніе" <sup>346</sup>).

Но, обратимся къ прівхавшему въ Москву Хрудеву и къ празднику, въ честь его данному.

"Нѣтъ надобности", — писалъ М. Н. Лонгиновъ, — "напоминать о блистательныхъ подвигахъ Хрулева въ Венгріи, подъ Акмечетью, на Дунав и въ Крыму; они пріобрели Европейскую славу. Лишь только разнеслась въ Москве весть о его прівзде, члены Англійскаго Клуба вознамерились изъявить ему чувства уваженія и признательности, внушенныя сердцу какдаго Русскаго геройскими его заслугами. Немедленно отпавилась къ генералу депутація отъ старшинъ, съ приглапеніемъ пожаловать на устраиваемый нарочно въ честь победъ. Генераль приняль съ благодарностію приглашеніе".

Устроеніемъ этого праздника занялись старшины Англій-

скаго Клуба: В. А. Панинъ, А. А. Рябининъ, Н. Г. Рюминъ, С. А. Соболевскій, А. А. Тимашевъ-Берингъ и Н. А. Татищевъ 347).

Между твиъ, Погодинъ получилъ отъ С. А. Соболевскаго следующее извъщение: "Честь имъю увъдомить ваше превосходительство, что Московский Английский Клубъ in corpore приглишаетъ генерала Хрулева къ объденному столу, завтра (18 декабря 1855 г.), въ воскресенье, въ 4<sup>1</sup>/2 часа. Совътую быть: стерлядь ростомъ съ Лихонина, а красотою выше его".

Вследъ за симъ, Соболевскій писалъ Погодину следущее: "Старшины питаютъ надежду, что у васъ будетъ на-готовъ приличный спичъ. Если такъ, то или заезжайте поутру въ Клубъ, или пріёзжайте на обедъ заблаговременно, часовъ до 3-хъ. Мы же будемъ въ Клубъ съ полудня" 348).

Въ воскресенье, въ 4<sup>1</sup>/з часа, С. А. Хрудевъ прівхаль въ Клубъ, въ сопровожденіи нѣкоторыхъ гостей, прибывшихъ взъ Крымской арміи: флигель-адъютанта Бирюлева, капитанълейтенанта Тверитинова, офицеровъ: Самарина, Сихорскаго и Калашникова.

Огромная столовая Клуба, великольпно освышенная и роскошно убранная цвытами и бронзами, вмыстила вы себы двысти сорокь одного посытителя. Нечего и говорить, что обыть быль роскошный и отлично сервированный. Генераль заняль почетное мысто между угощавшими его хозяевамистаршинами. Противы него находились его сподвижники, украшенные, какы и онь, благородными ранами, полученными на славной службы Отечеству. Присутствие такихы гостей не могло не одушевить дружескаго общества, уже давно знаковаго сы ихы именами и подвигами, и дождавшагося счастлинаго случая угостить ихы радушно, по-Московски.

Но вотъ, умолкли звуки игравшей на хорахъ кавалергардкой музыки и начались тосты. Первый, — о здравіи государя императора, государынь императрицъ: Маріи Александровны и Александры Өеодоровны, и всего Августъйшаго Дома, раимъется, былъ встръченъ громкими и единодушными восклицаніями: ура! Музыка загремѣла: "Боже Царя Храни"! в оркестръ долженъ былъ, по востребованію, повторить народный гимнъ. За тѣмъ, членъ Клуба М. П. Погодинъ провнесъ слѣдующее теплое, патріотическое привѣтствіе генералу Хрулеву:

"Члены нашего дружескаго общества поручили инв выразить вамъ, генералъ, чувства, побудивнія ихъ устронъ настоящій празднивъ въ честь вашу. Мудрено было бы мет, мирному гражданину, имъющему очень темное понятіе о военномъ Искусствъ, исполнить это лестное поручение; но, наша настоящая война не похожа на всв прочія; она, говоря простою пословицею, задёла насъ за живое съ самаю начала и сопровождалась впоследствіи тажими событіями, что всъ мы, ктобъ чъмъ ни занимался, получили военное настроеніе; всв начали разделять ваши опасности, нести ваши тяготы, следуя за всеми вашими движеніями. Когда ви, въ минуту отчаяннаго натиска враговъ, схватили Съвскую роту и понеслись на выручку Корниловскаго бастіона, пов'єрьте, сердце наше дрожало не меньше вашего. Нъть, ваше не дрожало: въ порывъ бранной отваги, вы думали только о спасеніи Русской чести, которой угрожала опасность. Съ тых поръ, особенно ваше имя, блиставшее въ реляціяхъ княза Горчакова, сдёлалось для насъ любезнымъ. Я перескажу вамъ въ краткихъ словахъ наши тогдашія ощущенія. Мы видын по ходу происшествій, по страшнымъ усиліямъ всей почти Европы, решившейся взять Севастополь во чтобы то ки стало, что нътъ человъческихъ силъ держаться долье нашимъ героямъ подъ губительнымъ огнемъ, важется, всей 3aпадной артиллеріи; мы чувствовали, что Севастополь будеть вскоръ оставленъ; но, не смотря на это убъжденіе, роковое извъстіе 27-го августа поразило насъ какъ бы внезапны ударомъ. Севастопольскій громъ отозвался у всяваго въ серд Вы не можете себъ представить, что мы всъ перечувствова въ краткій промежутокъ времени между первымъ и вторы телеграфическими извъстіями. Многія женщины занемог.

по свидътельству врачей, совершенно разстроенныя. Что сталося съ войскомъ? Куда оно отступило? Ну, если оно будетъ отрѣзано? Ну, если ему угрожаетъ плѣнъ? Простите эти опасенія нашего встревоженнаго нев'ядінія! другой день мы усповоились нёсколько, узнавъ, что войско въ порядкъ заняло твердо позицію. Начались новыя мучительныя онасенія: сволько же погибло на шести отраженныхъ приступахъ и на несчастномъ седьмомъ? Кто убить? Кто раненъ? И повърьте, что изъ трехъ сотъ человъкъ, которыхъ вы видите въ этой залъ, безъ сометнія, нътъ ни одного, который оы не спросилъ тогда нъсколько разъ: А что Хрулевъ? Такъ ли это было, м.м. г.г., правду ли я говорю? Воть этоть невольный вопрось, вырвавшійся тогда у каждаго изъ насъ, и лежитъ въ основаніи настоящаго праздника, который даемъ мы вамъ, по обычаю предковъ, по преданіямъ гостепріимной Москвы, по правиламъ нашего дружескаго общества.

"Оборона Севастополя займеть блистательную страницу въ Русской Исторіи. Одиннадцать слишкомъ мѣсяцевъ она содержала духъ всего Русскаго народа на самой горней высотѣ человѣческихъ чувствованій; она, сѣяла въ нашихъ душахъ, въ душахъ нашихъ дѣтей, такія благодатныя сѣмена, которыя дадутъ свой плодъ сторицею, она служила для всѣхъ насъ, ея участниковъ, животворною банею паки-бытія, освѣжая, обновляя, поднимая всѣ наши нравственныя силы, возвышая духъ; наконецъ, она заставляла самую враждебную намъ Европу отдавать намъ должную честь, Европу, которая не предчувствуетъ, сколько добра, вмѣсто замышленнаго ею зла, Россія можетъ, должна извлечь и извлечетъ непремѣнно, по милости Божіей, внимая царскому гласу изъ нашего грознаго и тяжкаго времени.

"Слѣдовательно, всѣ защитники Севастополя, начиная отъ князя Меншикова, который первый долженъ былъ принять на себя вражескіе удары и встрѣтить съ немногими полками всю ихъ несмѣтную силу,—до послѣдняго офицера, который, при отступленіи, зашель одинь въ соборь, повлониться вавьби оть лица всего войска, всего народа, священнымь могилавь Лазарева, Корнилова, Нахимова и Истомина,—до послёдняю матроса, воторый брель по сплоченному насворо мосту м Стоверную, и со слезами, рыдая, оглядывался безпрестанно назадь на пылавшій Севастополь, всё защитники Севастополь намь равно драгоцённы. Они сослужили славную службу Отечеству, нашей матушей святой Руси.

"Въ эту минуту, ты, храбрый, —для насъ ихъ представитель въ Москвъ! Жалъемъ, что не видали Тотлебена. Приме-жъ радушный привътъ отъ насъ, присутствующихъ здъсь Московскихъ гражданъ, привътъ, который, безъ сомнънія, повторится всъми отсутствующими, потому что Москва издревле любила, умъла и старалась всегда воздавать Богови — Божіе, кесареви месарево и всякому свое. Прими отъ насъ выраженіе нашей искренней благодарности за всъ твои труды, за всъ твои порывы, за пролитую кровь.

"Мы всѣ желаемъ мира, лишь бы быль онъ честенъ в благороденъ, чтобъ намъ не стало стыдно, ни предъ нашимъ Петромъ подъ Полтавою и при Прутв, ни предъ Еватериною съ Румянцовымъ, Потемкинымъ, и Суворовымъ, ни предъ Александромъ, съ его славными сподвижнивами 1812 года, ни предъ покойнымъ государемъ, который видитъ теперь ясно, съ высоты, всв двла любезной ему Россіи, и который вдесь свято сохраняль нашу честь; чтобъ намъ не было стыдно предъ нашею Исторіей, предъ нашими отцами, отъ воторыхъ мы получили священное наследство, и предъ нашими дътьми, которымъ должны оставить его въ целости в сохранности. И такъ, война можетъ продолжиться, если враги останутся при первомъ своемъ намфреніи насъ поразить в унизить! Ты явишься опять на пол'в сраженій. Храни 2 тебя, на многія льта, Богь браней во всвхъ твоихъ удальн подвигахъ, для чести нашего оружія, нашихъ старыхъ знамен:

"За Богомъ молитва, за царемъ служба и, прибавлю, г Русскими людьми, добро не пропадетъ. "М.м. г.г.! Степана Александровича Хрулева"!

Рѣчь эта вѣрно выразила чувства присутствовавшихъ. Когда М. П. Погодинъ, перешедши въ геройскому дню 27-го августа, обратился въ тому чувству, которое заставило всяваго, посреди опасеній за жизнь родныхъ и друзей, сражавшихся подъ Севастополемъ, съ живымъ участіемъ въ первую же минуту спросить: "А что Хрулевъ"?—оглушительное ура! загремѣло по всей залѣ.

Тронутый этимъ изъявленіемъ чувствъ общества, генераль Хрулевъ, въ немногихъ, но враснорѣчивыхъ словахъ, благодарилъ присутствовавшихъ за ихъ сочувствіе. Онъ сказзлъ: "Ваше превосходительство Михаилъ Петровичъ, благодарю васъ, за вашъ дорогой патріотическій привѣтъ. Господа, вниманіе ваше ко мнѣ есть блистательная для меня награда. Благодарю васъ за радушный пріемъ, который принимаю, какъ изъявленіе Московской любви къ царю и святой Россіи за мою вѣрную солдатскую службу.—За ваше здравіе"!

Спустя нёсколько минуть, генераль снова всталь и предложиль здоровье главновомандующихь Крымскою арміей: князя Меншикова и князя Горчакова, принося такимъ образомъ дань уваженія къ заслугамъ храбрыхъ полководцевъ, подъ начальствомъ которыхъ длилась безпримёрная въ военной Исторіи защита Севастополя.

Многіе другіе тосты были предложены за об'єдомъ. Между ними зам'єтимъ тость, провозглашенный однимъ изъ членовъ въ честь вс'єхъ защитнивовъ Севастополя. Тутъ, разум'єтся, пронеслось по зал'є имя Тотлебена, въ короткое время сд'єлавшееся столь же славнымъ, любимымъ и вполн'є народнымъ во всей Россіи, какъ и грознымъ въ стан'є непріятельскомъ и почтеннымъ во всей Европ'є. Вс'є жал'єли душевно, что п бол'євни Тотлебена, Клубъ былъ лишенъ возможности угос ять его въ то время, когда онъ былъ въ Москв'є, и пожел гь ему лично долгой жизни на пользу и славу Русскаго о ужія.

Передъ окончаніемъ обеда, С. П. Шевыревъ, внезапно

вызванный желаніемъ старшинъ Клуба заключить посліднимъ привітомъ пиръ, сказаль славному гостю эти слова: "Вы, храбрый генераль, у насъ въ Москві,—и намъ вндятся святыя стіны Севастополя и высоты Инкермана; передъ нами горитъ жертвенникъ любви къ Отечеству; льется потоками кровь, которую вы проливали вмісті съ богатирями нашим; сіяютъ боевыя раны нашихъ славныхъ вонновъ!... Гді же, если не въ Москві, въ тепломъ сердці нашей матушки Россіи, почувствовать сильно боль этихъ ранъ и привітствовать васъ горячимъ привітомъ любви и благодарности?... Извините меня, генералъ, сердце мое переполнено такими живыми чувствами, что я теперь скоріє могъ бы плакать, нежели говорить".

Въ половинъ седьмаго часа, посътители встали изъ-за стола; но оживленная бесъда продолжалась въ залахъ Клуба. Генералъ Хрулевъ оставилъ Клубъ не ранъе девятаго часа, еще разъ поблагодаривъ въ лицъ старшинъ все общество за радушный его привътъ.

"Описаніе этого праздника не можеть не занять мѣста въ лѣтописяхъ Московской жизни. Да останется оно новымъ свидѣтельствомъ тому, что въ древней столицѣ неизмѣню и старинное хлѣбосольство, и единодушное влеченіе воздавать дань уваженія блистательнымъ заслугамъ, и сердечная любовь ко всему, что прославляеть наше любезное Отечество" зая

Послѣ празднива, С. А. Соболевскій, писалъ Погодину: "Лонгиновъ стряпаеть описаніе вчерашняго торжества для газеты, и прівдеть завтра мнв оное стряпаніе чести. Неугодно ли, Кикеронъ Демосоеновичъ, прислать мнв вашу рѣчь, съ правомъ помѣщенія оной цѣликомъ или отрывками въ вышеупомянутое описаніе? А можетъ быть, мы потомъ втроемъ (то есть Лонгиновъ, я и описаніе) завдемъ къ вамъ, для пр читанія написаннаго"?

Но этимъ дѣло не кончилось, и С. А. Соболевскій п салъ Погодину слѣдующее: "Вчера вечеромъ я нашелъ рѣвъ Конторѣ, вмѣстѣ съ статьей Лонгинова. И то и друг

отослалъ Лонгиновъ нынъ въ Каткову; ръчь будетъ напечатана изъликомъ. Что касается подписки, — то будьте увърены, что между нашихъ сочленовъ наиболишая часть туги на ухо, когда у нихъ просятъ денегъ. Чего кажется справедливъе, чтобы платить тъмъ, кто тъ и пилъ? А и на это вопіютъ: Платите-де, всъ. Притомъ Клубъ въ такомъ положеніи, что мы почтемъ себя счастливыми, если къ концу года (къ 1-му апръля) сведемъ концы, не источая будущихъ доходовъ зъо).

Ричь Погодина дошла до уединеннаго Долбина въ самомъ концъ 1855 года, и обладатель Долбина, И. В. Киръевскій, прочитавъ ръчь, писаль оратору: "Любезный другь Погодинъ! Къ намъ, въ деревню, доходятъ новости поздно, однакожъ отъ этого они мало теряють своей живости. Въ последнемъ номерь Московских Въдомостей я прочель рычь, которую ты говориль Хрулеву, и прочель съ такимъ удовольствіемъ, вакого давно не испытываль отъ печатнаго. Тебъ Богъ вложиль огонь въ слово. Видно ты въ самомъ деле скипелся душою съ жизнію нашего Отечества, что при каждомъ явленіи этой жизни, при страданіи ея, при радости, у тебя вырывается изъ сердца настоящій звукъ. Твои голоса, т. е., непечатные, -- возбуждають почти общее сочувствіе, разум'вется, не всв, но большая часть. Въ рвчи Хрулеву меня особенно поразила и обрадовала мысль о томъ, что Европа не догадывается, сколько добра извлечеть Россія изъ того зла, которое она думаетъ ей нанести. Я думалъ, что я одинъ утъшаю себя этою мыслію, и хотъль бы обнять тебя, видя, что ты говоришь, что я думаю. Твоя увъренность укръпляетъ мою. Да, любезный другь, эти страданія очистительныя; эта бользнь въ здоровью. Мы бы загнили и задохлись безъ этого потрясенія до самыхъ востей. Россія мучается, но это муви эжденія. Тотъ не знаетъ Россіи и не думаетъ о ней въ **губинъ** сердца, кто не видитъ и не чувствуетъ, что изъ нея эждается что-то великое, небывалое въ міръ! -- Общественый духъ начинаетъ пробуждаться. Ложь и неправда, главия наши язвы, начинають обнаруживаться. Ужасно, невыразимо тяжело это время; нивавою ценою нельзя бупить того блаженства, чтобы Русскій Православный духъ, -- духъ истинной Христіанской віры, -- воплотился въ Русскую общественную и семейную жизнь! А возможность этого потому только невероятна, что слишкомъ прекрасна. Впрочемъ, въ стремленіи въ Русскому народному духу есть возможность недоразумвнія, которое, къ сожалвнію, часто встрвчается к многое путастъ. Подъ Русскимъ духомъ разумбютъ не одушевленіе общечелов'вчесваго ума духомъ Православнаго, истиннаго Христіанства, -- но только отрицаніе ума Западнаго. Подъ народным разумноть не целостный составь государства, но одно простонародное, -- смъщанный отпечатовъ полуизглаженныхъ прежнихъ общественныхъ формъ, давно изломанныхъ, и следовательно, уже невозстановимыхъ. Духъ живеть, --- но улетаеть, когда имъ хотять наполнить разбитыя формы" <sup>361</sup>).

### LXXVIII.

Въ то время, когда Москва ликовала, чествуя и Щепвина, и Хрулева, Погодинъ, одухотворявшій своимъ живымъ словомъ эти праздники, видитъ какой-то страшный сонъ, который повергь его въ уныніе. Утвішителемъ является старый другь его Шевыревъ. "Я слышалъ", —писалъ онъ, 24 декабра 1855 года, — "что ты страдаешь предчувствіемъ отъ какого-то страшнаго сна. Чтобы усповоить тебя, я разсважу тебь, что повойница внягиня Татьяна Васильевна Голицына видкла подобный сонь: къ ней явился монахъ, который предрекаль ей кончину черезъ четыре дня. Сонъ ее очень встревожниъ в все ея семейство. Но послъ этого она прожила еще пятвацать леть слишкомъ. Жена моя видела совершенно подобиствоему сну, что ее посыпають пескомъ; она не была ещ замужемъ. Гувернантка, у насъ теперь живущая, видъла себ въ гробу, уже несколько леть тому назадъ. Ты разстроев нервами отъ безпрерывныхъ занятій. Надобно бы тебъ буд

щимъ лѣтомъ куда-нибудь прокатиться для освѣженія силъ, или пожить въ деревнѣ на чистомъ воздухѣ и купаться. Хорошо бы было тебѣ морское купанье около Гаги. Но скучно тамъ жить. Впрочемъ, въ Гагѣ хорошо, а изъ Гаги можно ѣздить ежедневно. Не хандрите. Это грѣхъ. Уныніе, по Нилу Сорскому, есть дьявольскій помыслъ. Апостолъ же говорить: Всегда радуйтеся".

"Вы, своимъ болъзненнымъ состояніемъ духа", -- писалъ Погодину Кокоревъ, -- "перенесли меня въ какой-то особый міръ. Я воображаю себя за 1855 лёть тому назадъ, когда человъвъ такъ иставлъ, дошелъ до такой гибели, что обновить его могь только Сынъ Божій. Отсюда я переношусь къ настоящему времени и содрогаюсь... Между твиъ, дніе лукави суть, а въдь это свазано, кажется, о последнихъ дняхъ. Что видимъ на каждомъ шагу? Или истлъніе, или лукавство. Сегодня вы взялись не за свое, а за Божье дело, т.-е., за определение своей судьбы въ будущемъ. Ну, положимъ, что это все случилось. Тогда въдь я этимъ буду такъ озадаченъ, всв заботы земныя будуть такъ ничтожны, что ничего боле не остается сделать, чтобы не быть во разладь со своим душеным настроеніем, какъ отрещись міра и яже в немъ. Вы понимаете меня. Усповойтесь, не давайте хода мыслямъ, съ портретомъ не говорите. Брызните отвътомъ. Завтра прівду къ вамъ около часу пополудни".

Угнетенный уныніемъ Погодинъ возбудиль въ себъ тавже участіе П. А. Безсонова. 19-го девабря 1855 года, онъ писаль ему: "Если прежде немало находилось людей, вамъ обязанныхъ, то особенно теперь обязана вамъ вся земля Русская за подвиги текущихъ и недавно минувшихъ лътъ вашихъ, за ту смълость, съ которою вы, какъ избранный съ народа, отъ лица его, въщали строгую истину передъ рестоломъ. Потому выборные земли должны бы теперь виться въ вамъ, въ настоящемъ состояніи вашего духа. Туждый мысли, — считать себя въ числъ этихъ выборныхъ, е осмъливаюсь явиться къ вамъ; но, какъ младшій и мень-

шой писецъ при нихъ, ръшаюсь послать письмо въ вамъ, посл'в дошедшихъ слуховъ о вашемъ виденіи. Не опасеніе того, чего вы ожидаете, движеть рукою моею: тамо намь встьми быти. Позвольте, на сволько могу, выразить участіе въ состоянію вашего духа, невольно взволнованнаго, понятнаго въ важдомъ, имъющаго право на испреннее участіе земли, вамъ обязанной. Сербы говорятъ: сан е лажа, а Бот е истина (сонъ — ложь, а Богъ-истина). Но, если Богъ истина, то и сонъ, отъ Него посланный, долженъ быть тавою же святою истиною. Принивая въ ней пытливымъ умомъ и воспріимчивымъ сердцемъ, нивто, однако же, не можетъ похвалиться върнымъ ея постижениемъ, правильною отгадкою. А каждый можеть и должень приглядываться, каждый можеть выражать свои заключенія: и намъ да будеть позволено. Если бы жили мы во времена языческія или туда перенесло бы васъ сновидение, я сказалъ бы, что возложение горсти земли значило бы закладъ вашъ землѣ, то, что вы заложены той земль, съ которой взята горсть; но вы п безъ того, не символически, а во-очію — крппки Земли Русской, и притомъ Православной. Въ Православной Землъ ищемъ и смыслу Православнаго: возложениемъ на главу вы посвящены Земл'в Русской. Поздравляю васъ съ этимъ посвящениемъ. Посвятившій да дасть вамъ на предстоящіе подвиги свлы врвичайшія и врвичайшія; да слышимъ отъ посвященняю долго и долго слова истины, столь необходимын Земль Русской; въ ту пору, когда они наиболже нужны, -- върю, не замкнетъ Господь уста, ихъ произносившія и произносить имфощія. И какъ согласенъ образъ этого посвященія со строгостью вашего характера, со строгостью вашего слововыраженія, его ръзкостью и дробностью. Но другое посвящение - есть посвящение елеемъ милости и любви; вогда совершится оне совершится и теченіе трудовъ, подвиговъ вашихъ. Возвіщеї ли оно будетъ сновидениемъ, или ивтъ, — верю, что совеј шится оно въ жизни, когда последующая жизнедеятельност ваша, ваши слова за Землю Русскую проникнуты буду

болье елеемъ милости и любви, когда сердца, васъ знающія,—а васъ должна еще болье узнать Русь,—соединятся съ вами не однимъ признаніемъ свъдвній, не однимъ сознаніемъ ръзкой правды вашей, не однимъ удивленіемъ предъсмълостью заступническаго слова, а всею привизанностью любящаго сердца, привизанностью въ писателю и дънтелю во главъ современныхъ народныхъ требованій: и тогда есть кончина! Вотъ чего еще ожидають отъ васъ многіе. Не презрите и моего желанія приникнуть въ смыслу повъданной вамъ истины. Пишу вамъ откровенно и искренне, какъ къ человъку, и именно Михайлъ Петровичу".

Какъ бы въ дополнение и подтверждение вышеприведеннаго письма, внязь Н. Н. Голицынъ писалъ Погодину слъдующее: "Если бы вы видъли, какія теплыя и чистосердечныя слезы восторга и умиленія вы заставляете лить вашихъ провинціальных читателей вашими патріотическими статьями!.. Не говорю уже о себъ!.. Отчего же вамъ тяжко? Отчего же вамъ грустно? Веливое прошедшее, чудесное вастоящее, славное будущее, развъ это не священные залоги присутствія Промысла Божія въ судьбахъ возлюбленной имъ Россіи. Русь будеть всегда та же какъ при Донскомъ и Пожарскомъ; Русскій духъ также безсмертенъ, какъ народъ, въ воторомъ онъ живетъ; также животворящъ, какъ и почва, на которой онъ обитаетъ! Не устрашатъ его тщедушные попытки враговъ добра и святыни. Повърьте! петромъ Александра и протекторатомъ Константина настанеть золотой вывъ для Россіи " 352)...

Но Погодинъ вскоръ воспранулъ отъ угнетавшаго его духа унынія...

Между тыть, истекъ 1855 годъ, и М. Н. Катковъ, въ послыдний день этого года, писалъ: "Наконецъ совершилъ боротъ свой этотъ грозный 1855 годъ! Сколько событий, жолько скорби, сколько стоновъ и крови уноситъ онъ съ собою! Будетъ онъ памятенъ въ лътописяхъ міра, и долго громъ это будетъ отзываться въ народахъ и царствахъ.

"Безпримърная брань на рубежъ нашей родины достигла ужасающаго ожесточенія. Русская Земля облеклась въ вровь, схоронивъ того, кто въ продолженіе тридцати лътъ держаль въ своей рукъ ея судьбы. Пали твердыни славнаго города, изумивъ міръ величіемъ паденія. Всъ силы нашей Земли пришли въ дъйствіе, все потряслось и изготовилось къ веливому.

"Но, въ грозныхъ испытаніяхъ, въ браняхъ и бѣдствіяхъ обновляются силы народовъ; но, послѣ ужасовъ бури превраснѣе и свѣжѣе зеленѣетъ земля. Буря еще не стихла, и мы готовы на новыя испытанія, и ждемъ смѣло новой борьбы; но, что бы ни было, мы съ живыми надеждами обращаемся къ будущему. Да благословитъ Провидѣніе нашу добрую Землю, да благословитъ ея страданія и надежды! Да явить любовь свою въ ея испытаніяхъ! Въ продолженіе своего тысячелѣтняго существованія много уже страдала она, терпѣливо тая боль въ своемъ сердцѣ и не требуя мяды за свои жертвы. Да будутъ же нынѣ зачтены ей прежнія страданія и жертвы, и да облегчатъ онѣ для нея трудъ настоящаго испытанія.

"Крѣпко будемъ вѣрить, что въ жизни человѣчества и въ судьбахъ народовъ властвуетъ Божественный Промыселъ, что не допусваются имъ, ни напрасныя созиданія, ни напрасныя разрушенія, и что въ народѣ, воторый такъ долго и съ такими болями рождался и мужалъ, сврыты великія силы великая будущность.

"Съ чистою и искреннею любовію обращаемъ мы наши взоры къ престолу. Все, что есть въ насъ силы и энтузіазма, все отдадимъ мы нашему царственному вождю; радостно и съ полною преданностію пойдемъ мы въ добрый путь подъ его знаменемъ, пойдемъ съ полною върою, что знамя вождя нашего есть истинная честь, свътъ и благо на шей родины" збз).

#### LXXIX.

Въ началъ 1856 года, по Москвъ разнесся слухъ, что Севастопольскіе моряки, переведенные на службу въ Архангельскъ и Кронштадтъ, скоро явятся въ первопрестольный градъ, и Москва взволновалась... Произошла удивительная встръча, устроилось небывалое угощеніе...

"Лѣтописи", — писалъ Погодинъ, — "сохранили намъ драгоцѣнныя извѣстія о народныхъ празднествахъ въ древности: Князья, бояре, духовенство, вупцы, простолюдины, вои, составляли часто одно семейство, радовались одною радостью, тужили объ одной печали, — и сидѣли за однимъ столомъ, безъ всякаго различія.

"Мудрено было повърить, чтобъ въ наше время могло случиться что-либо подобное. Мы удалились такъ далеко отъ природы, столько возникло разныхъ условныхъ отношеній между нами, такія стъснительныя приличія узаконились, наконецъ столько внѣшнихъ обстоятельствъ въ теченіе долгаго времени укрѣпило и утвердило нашъ искусственный образъжизни, что казалось невозможнымъ возвращеніе къ первобытнымъ явленіямъ Исторіи. Тяжелыя вериги, кои надѣли мы на себя, должны были непремѣнно мѣшать, казалось, всякому естественному, свободному движенію. Этого мало: мы такъ привыкли къ нимъ, такъ срослися съ ними, что уже ихъ и не чувствовали, и намъ ловчѣе, удобнѣе стало ходить согнувшись, или даже на четверинкахъ, чѣмъ по-человѣчески, съ ноднятою вверхъ головою, какъ поставилъ ее Богъ.

"Каково же было общее изумленіе, какова же была общая здость, каково же было наслажденіе для всёхъ истинныхъ рузей родной Земли, когда они увидёли, что все искусственре, наносное, все притворное, ложное, не смотря на мниую свою затвердёлость, можеть, въ добрый часъ, спасть этхой чешуею съ нашей души, и мы, нисколько не отказывансь отъ Европейскихъ изобрътеній, отъ успъховъ образованія, отъ усовершенствованій, произведенныхъ временемъ, можемъ встрепенуться, какъ ни въ чемъ не бывалые, можемъ развернуться, оживиться!

"Исполнилось то, что слыхали мы въ сказкахъ: Русскаго духа во снъ не было слышно, а нынъ Русскій духъ въ очью совершается!

"Какъ же это случилось? Надо, въдь, произойдти чемунибудь особенному, совершенно новому и безпримърному, чтобъ чудо такое съ людьми хоть на минуту состоялося.

"Да, надо было со всёхъ вонцовъ Европы свезти нёсколью армій въ одно тёсное мёсто; надо было собрать тамъ артылерію, осадную и всякую, обезоруживъ даже главныя Европейскія крёпости; надо было изобрёсти множество смертоносныхъ снарядовъ, новыя пушки, новыя бомбы, новыя пули, особенныя ружья, особенныя батареи; надо было окружить осажденную крёпость флотами, какихъ никогда и нигдё не видало пикакое море; надо было съ помощью всёхъ вновь открытыхъ газовъ развести такой огонь, какого отъ сотворенія міра на землё не бывало; надо было грянуть вдругъ тысячамъ орудій и гремёть почти безостановочно въ продолженіе цёлаго года, чтобы земля дрожала, горы тряслись, нервы разстроивались, умъ мёшался.... Вотъ когда Русскій человёкъ пробудился (крёпко онъ спаль!) и перекрестился, началъ всматриваться, вслушиваться, вдумываться...

"Ужасное и вмёстё умилительное зрёлище представилось ему въ его нечаянныхъ просонкахъ! Тысячи братьевъ ложатся пораженные, другіе становятся спокойно на ихъ мёста. На вёрную, оченидную гибель вызываются по стольку охотниковъ, что надо выбирать изъ нихъ тёхъ, кто имёеть более права умереть по своимъ прежнимъ заслугамъ. На опаснё шихъ мёстахъ прислуга не хочетъ смёняться: непріятельность въ день по пятидесяти человівъ, такъ на три да насъ станетъ; а тамъ что богъ дастъ, то и будеть. Діз заряжаютъ вушки, женщины подносятъ снаряды, бъгаютъ

бастіонамъ и кричатъ солдатамъ: веселье! Другія перевязываютъ раны подъ выстрълами; священники исповъдываютъ и пріобщаютъ; и ни отъ кого не слышно ни малъйшаго ропота, ни малъйшей жалобы, ни малъйшаго неудовольствія. Господи помилуй, Господи помилуй насъ гръшныхъ, — вотъ единственния слова, кои излетаютъ изъ закрывающихся устъ!

"Изъ обывновенной среды поднимаются вдругъ люди на высоту чуть видную, — Корниловъ, Нахимовъ, Истоминъ, Юрвовской, — поднимаются и поднимаютъ насъ вмёстё съ собою. Другіе, вдохновенные, какъ Хрулевъ, въ минуту опасности являются для избавленія. Тотлебенъ, въ неистощимомъ умё своемъ, отыскиваетъ безпрестанно новыя средства обороны и нападенія. Мельниковъ подъ землею проникаетъ до самихъ траншей непріятельскихъ. Удалыя вылазки Бирюлева, Астапова и прочихъ молодцовъ не даютъ врагу покоя по ночамъ. Васильчиковъ, являясь вездё, соблюдаеть порядокъ и содержитъ все въ исправности...

"Очнулся Русскій челов'єкъ! Вс'є чувства его приходять въ движеніе; состраданіе, негодованіе, радость, стыдъ, досада, гн'євъ, оскорбленная честь, желаніе отмстить, горесть, народное самолюбіе, воспоминаніе о прежней слав'є, волнують душу. Вся внутренность переворачивается. У окамен'єлыхъ людей выжимаются слезы, у одеревен'єлыхъ бьется сердце, и у потерявшихъ понятіе о стыд'є, краска выступаетъ на лиц'є.

"Къ Севастополю обратились всѣ сердца. Туда понеслись всѣ молитвы. Тамъ сосредоточились всѣ желанія. Ничего не существуетъ въ Россіи, кромѣ Севастополя.

"Между тъмъ, смерть выхватываеть одного за другимъ лучшихъ людей... Искупительныя жертвы падають, молясь за Отечество... Слова ихъ разносятся съ быстротою молніи по зему пространству Россіи и произають сердца.

"Наши потери, ошибки, бъдствія, недостатки, волнуютъ ародное чувство и увеличиваютъ силу правственнаго сопротвленія.

"Двъ смъны непріятельскаго войска легли подъ живыми

ствнами Севастополя. Отчаянные приступы отражены... Борьба увеличивается. Для враговъ не остается также никакого выбора: или умереть, или взять городъ.

"Что же будетъ? Чвит все это кончится?

"Новыя тучи заходять надъ Россією съ другихъ сторонъ. Число враговъ увеличивается. Грозять иные предатели. Надежда смъняется страхомъ, страхъ смъняется надеждою...

"Такъ проходитъ цълый годъ въ душевныхъ пыткахъ, въ мучительныхъ ожиданіяхъ.

"И не остается нивакой возможности, или, лучше сказать, не остается нивакой пользы удерживать Севастополь, превращенный въ развалины!

"Вельно было отойдти, оставить Южную сторону, — потошли храбрые, плача и рыдая приводя всёхъ насъ по всей Россіи въ слезы, — на Споверную.

"Но вотъ, новое въ судьбахъ человъческихъ—недуманное, неожиданное. Ангелъ мира ниспосылается на усталую, дымящуюся кровью землю" 354)....

Но прежде чемъ приступимъ къ описанію этого знаменитаго праздника, познакомимся съ замѣчательнымъ человѣкомъ, который въ этомъ праздникѣ принималъ живѣйшее участіе.

"Тридцать лёть почти тому назадь", — писаль Погодинь, — "началь я проповёдывать въ Москве о Славянахъ. Впоследствіи, познакомясь на мёстахъ съ обстоятельствами и нуждами разныхъ племенъ, я старался убёдить своихъ соотечественниковъ въ нашей обязанности принять участіе въ ихъ стёсненномъ положеніи и подать имъ руку помощи, на пользу родного слова, столь для насъ близкаго. Долго голосъ мой былъ голосомъ вопіющаго въ пустынё: помощь огранечивалась скудными моими средствами и приношеніями временамъ нёкоторыхъ добрыхъ и просвёщенныхъ людей Наконецъ, нашелся у насъ человёкъ, который внялъ моем голосу отъ души, принялъ къ сердцу мои завётныя убёжленія и вызвался на дёло. Этотъ человёкъ есть Русскій ку

пецъ Василій Александровичъ Коворевъ, котораго имя сдівлалось у насъ народнымъ, и пронеслось теперь съ его річью по всей Европів. Въ короткое время, літь въ пятнадцать, своими трудами, оборотами, искусствомъ, отвагой, онъ нажилъ себъ огромное состояніе, и употребляеть его великодушнымъ образомъ на польку общую".

Личныя сношенія Коворева съ Погодинымъ начались въ 1855 году. Въ Дневникт Погодина, имя Коворева въ первый разъ упоминается 8 овтября 1855 года. 27 овтября того же года, внязь Д. А. Оболенскій писалъ Погодину: "Мнѣ писалъ Коворевъ, что онъ ѣдетъ въ Москву, повидаться съ вами. Постарайтесь поговорить съ нимъ на досугѣ. Это современный Посошковъ" 355); а 16 февраля 1856 года Погодинъ уже писалъ М. А. Максимовичу: "Познакомился и сблизился я съ Кокоревымъ: примъчательнъйшая голова" 366).

По свидътельству П. И. Бартенева, "въ самый разгаръ Крымской войны, вскоръ по кончинъ императора Николая І-го, и еще до его похоронъ, графъ А. Ө. Орловъ, издавна знавшій В. А. Кокорева, пригласилъ его къ себъ и въ одиночной бесъдъ завелъ съ нимъ ръчь о трудномъ денежномъ положеніи Россіи, и что государь приказалъ ему, графу Орлову, теперь же озоботиться пріисканіемъ способовъ, чтобы запастись звонкою монетою, которую добыть посредствомъ иностраннаго займа становилось тогда невозможнымъ. При этомъ графъ Орловъ замътилъ, что сообщаетъ это въ крайней довъренности, такъ какъ государю неугодно, чтобы объ этой правительственной заботъ зналъ даже и министръ Финансовъ, которымъ тогда былъ Брокъ.

"В. А. Кокоревъ предложилъ графу Орлову три мъры:

1) отмънить пошлину съ добываемаго золота, 2) дозволить обычу онаго на огромныхъ пространствахъ Дворцоваго Въмства и 3) уничтожить стъснительныя канцелярскія расряженія и формальности, съ которыми сопряжена золоторомышленность. Графу Орлову полюбилась мысль Кокорева;
нъ доложилъ о бесъдахъ съ нимъ государю, и вскоръ по-

слѣдовало высочайшее повелѣніе, образовать негласный Комптеть изъ графа Орлова и Ростовцова, съ тѣмъ, чтобы Кокоревь лично докладываль этимъ сановнивамъ подробности дѣла. Они собирались въ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ у графа Орлова, между тѣмъ, какъ на мѣста прінсковъ пославы были Кокоревымъ частныя лица, для отобранія нужныхъ свѣдѣній у золотопромышленниковъ. Весь дѣйствующій уставь о золотопромышленности былъ пересмотрѣнъ; составлены къ нему измѣненія и дополненія, и, согласно личной волѣ государя, не было пощажено труда и времени на эту работу.

"Въ началъ осени 1855 года, графъ Орловъ повхалъ съ государемъ въ Николаевъ. Выработанный при особомъ участіи Ростовцова, проектъ устава о золотомъ промыслъ, былъ посланъ къ Орлову, въ Николаевъ, и тамъ доложенъ государю. Государь приказалъ передать его для обсужденія въ финансовый Комитетъ. Ростовцовъ пришелъ въ отчаяніе... Министръ Финансовъ немедлено отнесся къ этому дълу очень недоброжелательно. Онъ имълъ по этому поводу горячій разговоръ съ Кокоревымъ. Между тъмъ, послъдній въ это время озаботился составленіемъ записки о золотомъ промыслъ въ Россіи, которую предполагалъ прочесть господамъ членамъ Финансоваго Комитета".

Въ редавціи этой записви Погодинъ принималь живыйшее участіе, о чемъ свидътельствуютъ слъдующія записи Диевника Погодина, за 1855 годъ:

Подъ 19 октября: "Кокоревъ о золотопромышленности. Взялъ его бумаги и пересмотрълъ. Дъловой человъкъ, съ которымъ можно дъла дълать много. Объдалъ въ клубъ, игралъ в выигралъ. Думалъ о золотопромышленности".

- 20 : "Устраивалъ записку Кокорева".
- 21 : "Надъ золотопромышленностію. Гуляль 1 благодариль Бога. Какъ ясно все у меня представлятся! А между тъмъ, и мечтается, безъ всякаго впрочемъ желані объ исполненіи. Пріятное письмо отъ Кокорева".
  - 22 : "Надъ золотопромышленностію".

- 23 : "Надъ золотопромышленностію; Коворевъ въ обществъ друзей добра".
- 26 : "Перечиталъ и исправилъ Коворевскую записку".
- 27 : "Поутру написаль славное заключение къ Кокоревской запискъ. Толковаль съ нимъ о Закревскомъ. Пересмотръль записку. Ясная и быстрая голова".

Въ завлючении этой записки сказано: "Бывають обстоательства, когда вопросъ долженъ рашаться одною необходимостью, мимо всёхъ толковъ объ его пользё или вредё. Приведу въ примъръ желъзныя дороги. Сколько было у насъ предложено доказательствъ противъ ихъ учрежденія, даже лицами знающими, опытными, благонам вренными, и довазательствъ важныхъ, основательныхъ, надъ которыми можно было призадуматься..... Теперь только мы увидели, что разсуждать объ устроеніи желёзныхъ дорогь было вовсе не нужно, а всѣ доказательства противъ нихъ, со всею ихъ премудростію, должно было оставить безъ вниманія, а строить железныя дороги потому только, что мы живемъ въ Европв и что вся Европа покрылась желвзными дорогами. Теперь только мы увидёли, говорю я; ибо съ милліономъ дучшаго своего войска оказались вездъ, за неимъніемъ сообщеній, въ недостатв' противъ ста тысячь на насъ высланныхъ и принуждены до сихъ поръ уступать. Нечего говорить, что война, въроятно, и не началась бы, еслибъ у насъ были жельныя дороги, кои сторицею такимъ образомъ вознаградили бы за свое построеніе. Точно то же разсужденіе можно приложить, въ настоящую минуту, въ золотопромышленности: намъ нужно золото, во чтобы то ни стало, а мы можемъ исвать только на одномъ извъстномъ пути. Слъдовательно, и разсуждать нечего, а брать скорбе въ руки лопату, иначе опять будемъ раскаиваться, какъ по вопросу о железныхъ дорогахъ, и вусать ловоть, вотораго не достанешь "357) ...

30 октября 1855 года, Кокоревъ писалъ Погодину: "Спасибо вамъ, говорю это отъ лица общенародныхъ выгодъ,

за намъренье и старательство разжевать дъло, до того, чтобы оно переварилось, т.-е., осмыслилось и понялось въ главахъ нашихъ небашковатых господъ. Въ этомъ деле лежитъ влючъ во всему. Литература и Грамматика не мое дело, но я хлопоталъ только набить въ мою записку все то, что у меня было и рождалось въ головъ. Пожалуста, передъливайте. Мысль человъческая тянется, это старан калоша изъ резины, или вязига изъ кулебяки, и отъ того мнѣ лѣзутъ въ голову и новые матеріалы. Вотъ съ ними то я и явлюсь къ вамъ въ воскресенье, въ полдень. Если это время неудобно для васъ, дайте знать, удобно - не давайте; молчаніе я нетолкую себъ за знакъ того, что найду васъ дома въ воскресенье. Посылаю сегоднишную газету съ зам'ятками. Изъ такихъ замётокъ за цёлый годъ можеть выдти коко съ сокомъ. А что сважете о замътвахъ, напримъръ, за цълое десятилътіе. Не могуть ли эти замътки спасти слъдующее десятильтие отъ промаховъ. Обработывайте бумагу № 2. Прочіе (№ 1 и 3) ушли уже въ ходъ въ томъ видъ, какъ онъ есть. Изъ нихъ можно взять разные доводы въ № 2-й, если они стоятъ того. Вообще о финансовыхъ делахъ писать ужасно трудно, въ особенности тому, вто не върить въ западныя теоріи; слідовательно, самое основаніе тогда лишь есть въ головѣ, когда есть что-дибо подсмотрѣнное въ жизни народа. Основанія не сочиняются, а усматриваются и даже дополняются не умозрітніемъ, а случаями. Здёсь умствованіе бёда и бёда государствевная! Говорять, мы идемъ назадъ. Не знаю, правда ли это. Быть можеть, мы только зады твердима. Тогда это не был, хотя и ужасно скучно твердить забытые зады \* 358).

Но, въ концѣ концовъ, предвѣщаніе І. И. Ростовцова оправдалось. Не внося записки Кокорева въ Финансовый Комитетъ, министръ Финансовъ Брокъ рѣшилъ отправить е на предварительное обсужденіе Сибирскихъ губернаторовъ дѣло кануло въ вѣчность " 359).

Между тъмъ, прочитавъ записку Кокорева, К. Д. Каве линъ, 1 декабря 1855 года, писалъ Погодину: "Читалъ

восхищался запиской о золотопромышленности въ Сибири; такъ бы и отпечаталъ каждое словечво золотыми буквами и въ окладъ бы поставилъ. Право, будто всякая мысль и чувство въ ней у тебя изъ головы или изъ сердца вырвали и на бумагу поставили. Позвольте только заступиться за теорію. Теорія вся, отъ альфы до омеги, въ пользу вашей мысли, она охрипла врича и съ каоедръ, и на митингахъ, и въ газетахъ, и въ курсахъ, и въ книгахъ то, что вы говорите; виновата ли она, что ее не слушаютъ! А что ръшитъ нашъ министръ Финансовъ, что сважеть намъ Государственный Совъть, ей, то не теорія. Повърьте, что частью ругина, частью глупость и невъжество, частью обветшалыя понятія о казенномъ интересъ и управленіи (родномъ брать крыпостного права) виною, что золотопромышленность у насъ существуетъ въ такомъ видъ, а совсъмъ не теорія, которой нивто изъ предержащихъ властей не знаетъ и не понимаетъ. Хочется вылиться сердцемъ. Опять что-то такъ стало горько и больно послъ разныхъ надеждъ, что сердце сжимается. Въ политической сферв что-то готовится, кажется, но что?.. поврыто мравомъ. Ходятъ слухи о мірѣ, но знающіе люди говорять, что это вздоръ".

Между тъмъ, редакторская помощь Погодина потребовалась Кокореву и по другому предмету. Въ это время растворили двери университетовъ, и Кокоревъ писалъ Погодину: "Та отъ васъ и думаю: государь отворилъ университеты и кочетъ озарить насъ Просвъщеніемъ; чты же мыто будемъ привътствовать эту любовь и заботу? Загорълся въ сердцъ какой-то огонь и въ головъ мелькнула мысль — взять 50 семействъ послъ раненыхъ на свой счетъ. Пріту жаю домой — депеша отъ Ростовцова, призывающая завтра въ Петербургъ. Та Ростовцовъ мнт сказалъ, что онъ меня позоветъ только от самомт важномт и нужномт дълю. Общаго дъла по одиночкъ не сдълаешь. И такъ, что тутъ долго толковать: завтра же ъдемт омость. Не я, а дъло васъ

зоветъ. Прівзжайте завтра ко мив въ 10 часовъ утра, совствить по дорожному и съ чемоданомъ".

Въ Диевникъ же Погодина за это время мы находить слъдующія вашиси: Подъ 30 октября 1855 года: "Коворевъ и съ извъстіемъ, и съ записками. Надо обработать. Присъль, къ 12-му часу кончилъ, усталый. Увъдомляетъ, что жертвуетъ милліонъ. Мысль о слъдствіи, по прочтеніи записовъ, со стороны Закревскаго"...

- 1 ноября: "Писалъ письмо къ государю для Кокорева о пожертвовани".
- 2 — : "Новыя поправки для Кокорева, которыя не удались".
  - 4 — : "За Коворевскими письмами".
- 5 — : "Объдъ у Кокорева. Не такъ знаменять, промъ винъ".
  - 17 — : "Извъстіе отъ Кокорева и Мамонтова".
- 19 — : "Къ Ковореву, за Петербургскими новостями. Все въ розовомъ свътъ. Нътъ никакихъ особихъ движеній".
- 22 — : "Къ Завревскому по утру. Извиняется, что не можетъ принять: въ халатъ".

Тавимъ образомъ, между Погодинымъ и Коворевымъ установились вполит дружескія и исвреннія отношенія и переписка. Въ самомъ вонцт 1855 года, Коворевъ писалъ Погодину: "Со встань было позабылъ доставить вамъ двт бутылки мамуровки, которую я выписалъ для васъ; но какъ это очень сладво, то присоединяю къ мамуровкт одну бутылку трефоли и все это препровождаю при семъ. Изъ Питера пришлю много трефоли, а теперь болте итът 360).

# LXXX.

12 февраля 1856 года, послъдовало слъдующее отношеніе Инспекторскаго Департамента Морского Министерства: "Общество города Москвы, желая ознаменовать прибытіе въ Москву флотскихъ экипажей, идущихъ изъ Николаева, дѣлаетъ имъ торжественный пріемъ, приглашая къ этому всѣхъ морскихъ офицеровъ, участвовавшихъ въ защитѣ Севастополя. Коммерціи-совѣтникъ Василій Александровичъ Кокоревъ предлагаетъ къ услугамъ гг. офицеровъ приготовленные имъ заблаговременно вагоны для поѣзда въ Москву и обратно, а также въ самой Москвѣ, на все время пребыванія гг. офицеровъ, домъ, прислугу, столъ и экипажъ. Его императорское височество генералъ-адмиралъ, принявъ все это благосклонно, изволилъ разрѣшитъ: желающихъ изъ вышесказанныхъ офицеровъ уволить въ Москву на 7 дней. Поѣздъ по желѣзной дорогѣ изъ С.-Петербурга отправится въ четвергъ, 16 февраля, въ 11 часовъ утра. Остальныя за тѣмъ подробности по этому приглашенію, можно узнать у флигель-адъютанта Бирюлева".

Наванунъ отъезда моряковъ изъ Петербурга, Погодинъ подъ 15 февраля 1856 года, записалъ въ своемъ Дневникъ: "Мамонтовъ съ новыми затъями Кокорева Потемвинскими".

Обязанность лётописца предстоящихъ Московскихъ патріотическихъ празднествъ принялъ на себя Погодинъ, и онъ повёствуетъ: "Московскіе жители, предувёдомленные о прибытік гостей, ожидали ихъ на станціи желёзной дороги. Лишь только показались вагоны, грянуло ура, отдалось на дворів, повторилось на площади... Вотъ, растворяются дверцы, высыпають морскіе мундиры, блещутъ знаки отличія на фуражкахъ... Сердце забилось. Раздаются восклицанія: здравствуйте, здравствуйте, добро пожаловать! Начинаются поцівлув, объятія. Ура не умолкаетъ.

"У врыльца давно дожидаются тройки съ разволоченными дугами, въ праздничной упряжи, съ заплетенными въ гривахъ разноцвътными лентами, съ звенящими бубенчиками. Лихіе кони ржутъ и роютъ копытами землю. Впереди ъдетъ Кокоревъ съ Бирюлевымъ, уже извъстнымъ Москвъ. За нимъ несутся въ порядкъ тридцать троекъ... Прохожіе по улицамъ останавливаются и спрашиваютъ другъ друга: Кто ъдетъ?

— Моряки. Какіе? — Севастопольскіе. Кто везеть? — Кокоревъ. И понесся первый гулъ по городу. . . . . . Офицерамъ представленъ списокъ восьмидесяти покоевъ, изъ
всъхъ лучшихъ гостинницъ, кому какіе выбрать угодно.
Тотчасъ послъдовало размъщеніе по бастіонамъ, какъ прозваны выбранные покои. Между тъмъ, отдано приказаніе
исполнять всъ требованія гостей съ поспъшностью и точностью,
угадывать, сколько можно, всъ желанія. Предоставлено въ
распоряженіе офицеровъ по пятидесяти билетовъ во всъ спектакли, концерты и маскарады. Къ каждому крыльцу поставлено по нъскольку каретъ и саней...

"Въ 2 часа, офицеры представлялись генералъ-губернатору, который приняль ихъ всёхъ въ кабинете; разспрашиваль объ ихъ службе, и напомнилъ подвиги, ему известные; потомъ были они у коменданта, Севастопольскаго своего знакомаго.

"Первый объдъ назначенъ былъ въ Новотроицкомъ трактирь, который славился произведеніями Русскаго повареннаго Искусства. Народъ снималъ шапки и раскланивался съ наъзжавшими. Многіе ожидали офицеровъ съ открытыми голо-Мудрено было пробраться до врыльца. Столъ приготовленъ былъ въ пяти комнатахъ, соединенныхъ между собою посредствомъ проломанныхъ ствиъ, открытыхъ дверей. Все, что можно было найти лучшаго, вкуснаго, дорогого, все, чемъ славится изстари хлебосольная Москва, -- все явилось гостямъ на угощение: отличная рыба всёхъ родовъ, свежая зернистая и паюсная ивра, сочная ветчина, была в нъжная телятина, блины врасные и гречневые, животрешещущія стерляди, Можайскіе поросята подъ сметаной съ хрьномъ, кулебяви, растегаи. Однимъ словомъ, исполнилась пословица: Что ни есть въ печи, все на столъ мечи! Тридцать проворныхъ Ярославцевъ, въ бълыхъ, какъ снъгъ, рубашках: подпоясанныхъ шелковыми кушачками, - кваскомъ пригл женные и маслицомъ примазанные, съ вывертомъ и подхо цемъ, такъ и сновали между столами и подавали, пригов ривая: Пожалуйте-съ, пожалуйте-съ.

"За каждымъ столомъ сидъло по два и по три обывателя, на которыхъ возложено угощеніе; въ первой залѣ—Кокоревъ и Погодинъ; во второй—Жеребцовъ и Топоровъ; въ третьей—Нарышкинъ и Клининъ; въ четвертой—Мамонтовъ и Гееръ; въ пятой—Богдановъ и Севастьяновъ и проч. Бокалы поднимались одни за другими; бесѣда шла живѣе и живѣе. Говорено было отъ души...

"Здоровье морских офицеровъ"; "Въ честь погибшихъ"; "Во славу Русскаго флота"; "Здоровье генералъ-адмирала"; "Въ намять о первой минутв, когда рвшено было защищать Севастополь во что бы то ни стало, и спасена Русская честь". О. О. Оедоровичъ, въ нъсколькихъ теплыхъ словахъ благодарилъ общество отъ лица всъхъ офицеровъ.

"Здоровье трехъ героевъ—кто они? Хрулевъ, Тотлебенъ, Васильчиковъ! Восторженное ура не прерывалось, гремъло и отзывалось на улицъ...

"Народъ поглядывалъ другъ на друга съ удовольствіемъ и улыбался. Впродолженіе всего объда, часа четыре, не сходилъ онъ съ площади, и однъ толпы смънялись другими, гуще и гуще. Всъмъ хотълось увидъть любезныя черты Севастопольцевъ и поклониться имъ, въ знакъ своей усердной признательности".

"18-го числа, вступали первые два экипажа, 32-й и 29-й. "Въ Чудовъ монастыръ совершена была въ этотъ день панихида по повойномъ императоръ Николаъ I-мъ.

"По окончаніи панихиды, офицеры отправились на тройкахъ къ Серпуховской заставъ. Поъздъ остановился за покупками на площади, предъ памятникомъ Минину и Пожарскому.

"Купцы высыпали изъ рядовъ и узнали о близкой встръчъ. Множество помчалось на извощикахъ вслъдъ за тройками. Впереди вхалъ лейтенантъ Дистерло, привезшій, по распоряженію генералъ-адмирала, вновь назначенныя медали вствъчинамъ Морского Въдомства, которые принимали участіе въ оборонъ Севастоцоля.

"Завхавъ нъсколько впередъ, Дистерло передалъ медали ведшему офицеру; онъ тотчасъ были розданы и привъшени; матросы вступали въ Москву новыми навалерами.

"Лишь только повазался ихъ длинный строй, спускавшійся съ пригорка, въ сфрыхъ истертыхъ шинеляхъ, изъ-за которыхъ видивлись бараныи околыши, -- сердце затренетало у встрвчавшихъ, слезы прошибли. Богъ знаетъ, что почувствовалось — сладво ли, горько ли, страшно ли, весело ли? Только горячо! Кокоревъ съ Мамонтовымъ, снявъ шанки, весли на большомъ серебряномъ блюдъ клъбъ-соль, какую-то испеченную гору, для воторой чуть ли не свладена была особая печка. Поровнявшись съ гостями, Кокоревъ передаль подносъ старшему офицеру. "Други и братья", — сказалъ онъ имъ: едва сдерживая слезы, --- "благодаримъ васъ за ваши труды и подвиги, За пролитую вами вровь для насъ, въ защиту родной земли. Примите наше сердечное спасибо и нашъ земной повлонъ". Съ этимъ словомъ, онъ повалился имъ въ ноги. За нимъ повлонились въ землю следовавшіе. Минута была торжественная! Всв плавали. Очевидцы, чрезъ долгое время, не могли безъ слезъ разсвазывать объ этой минутъ.

"Одинъ старивъ изъ заднихъ рядовъ бросился впередъ и закричалъ: Батюшки, гдв тотъ, что благодарилъ-то за насъ?... Дайте мив его поцеловать!

"Матросы выстроились и двинулись въ путь. У заставы ожидали ихъ не толпы, а тучи народа. Они закричали ура навстръчу. Ура грянуло имъ въ отвътъ. Клики не умолкали, покуда не подошли матросы къ заставъ. Тамъ встрътилъ ихъ Московскій комендантъ И. И. Кизмеръ, и поздравилъ съ благополучнымъ приходомъ. Купечество, мъщанство, цеховое общество, поднесли свою хлъбъ-соль. Отъ заставы потянулось уже цълое, безконечное войско, безпрестанно умножавшееся, къ Серпуховскимъ воротамъ, между двумя стънами народа; третья стъна шла впереди, четвертая—позади. Ура гремъло со всъхъ сторонъ. Шапки летъли вверхъ

"На Серпуховской площади приготовлено было откупома

и купечествомъ угощеніе. Площадь вся покрыта была народомъ. Въ домахъ выставлены окна. Женщины громоздились на скамейкахъ, ребятишки торчали на крышахъ, около трубъ. Строились туть же подмостки, и вездъ толкались люди. Сосъднія улицы запрудились экипажами.

"Матросы составили четвероугольникъ. Военный генералъгубернаторъ графъ А. А. Закревскій поздоровался съ ними, обощелъ всё ряды, поздравилъ, и спросилъ себе чарку водки, выпить за здоровье славныхъ моряковъ.

"Какъ хороши они были въ дорожномъ своемъ платъв, съ Егорьевскими крестами и медалями, въ рубцахъ и царапинахъ, загорваме, почернвлые, заскорузлые. Много, много
читалося на этихъ грубыхъ лицахъ! Много, много говорили
эти мозолистыя руки! Нвиоторые изъ народа прикладывались къ Егорьевскимъ крестамъ.

"Матросы, по данному знаку, начали одинъ за однимъ подходить въ столамъ, брали по ставану, выпивали, и покряхтывали, откашливались; съ другихъ сторонъ сыпался дождь калачей и саекъ.

"Кавія-то знатныя дамы, стоявшія вблизи на скамейкахъ, вдругь закричали: Дайте намъ чарку, мы хотимъ пить за здоровье Севастопольскихъ матросовъ. Ура! Ура! Офицеры сбъжались благодарить за прекрасное движеніе. Здоровье Черноморскихъ офицеровъ! Общій крикъ: Здоровье всъхъ защитниковъ Севастополя, ихъ женъ и дътей! ура! ура!

"Матросы были размёщены въ двухъ сосёднихъ частяхъ города. Купцы рвали къ себё матросовъ наперехватъ, вто спрашивалъ 20, кто 30. К. Т. Солдатенковъ взялъ себё сто. Особые харчевники наняты были нёкоторыми хозяевами, угощать гостей по вкусу.

"За матросами тянулись повозки съ ихъ семействами. На каждое семейство роздано по 50 руб. сер.

"Офицеры, пришедшіе съ экипажами, приглашены В. А. Кокоревымъ, въ гостинницу Шевалдышева, гдѣ было приготовлено для нихъ помъщеніе. Къ нимъ присоединились офи-

церы, съёхавшіеся изъ сосёднихъ губерній: Новгородской, Тверской, Рязанской и проч. Такъ что всёхъ гостей собралось къ 19 числу около ста.

"Объдъ приготовленъ былъ по гостиницамъ.

"18 февраля, день кончился въ подобающей тишинъ.

"Не смъшно ли будеть", -- спрашиваетъ Погодивъ, -- "придавать такое значение празднествамъ, очень простымъ и обывновеннымъ? Это все преувеличенія, мечтанія, грезы! Въ чемъ можно было видъть и слышать такія чудеса? Въ чемъ 2? Отвъчаеть онъ: "Въ земныхъ поклонахъ толпы Севастопольскимъ морякамъ, въ целованьяхъ муживами Егорьевскихъ врестовъ, въ чарвахъ вина, выпитыхъ барынями на площади за здоровье матросовъ, въ задушевныхъ голосахъ, которыми пелся царскій гимнъ, въ искреннихъ речахъ простыхъ людей между собою, въ веселыхъ напъвахъ плясовыхъ пъсень, въ разбитыхъ бовалахт, въ безсмысленныхъ словахъ, въ неленыхъ телодвиженияхъ, въ незнавомыхъ поцелуяхъ... Вотъ чёмъ можно было видёть и слышать разсказанныя чудеся тому, вто хотёль и могь ихъ видёть и слышать. Воть по вавимъ образчивамъ, примърамъ и выходвамъ можно судить и о томъ, чего не было".

# LXXXI.

Въ воскресенье, 19-го февраля, день всерадостнаго восшествія на престолъ государя императора. Торжественная литургія и молебствіе о здравіи и благоденствіи его императорскаго величества, въ Чудовомъ монастыръ. Поздравленія городскаго начальства.

"Отъ генералъ-губернатора, — пишетъ Погодинъ, — офицеры, въ полной парадной формъ, длиннымъ поъздомъ отпрявились засвидътельствовать глубочайшее свое почтеніе на шему славному, нашему достойному... мудрено прибрать на стоящее имя: этому, что получилъ Егорьевскій кресть изрукъ Суворова, что быль начальникомъ Штаба въ 1812 1 у Барклая и Кутузова, что приняль команду подъ Кульмомъ, нослѣ раненаго Остермана... этому, еще мощному, бѣлому льву, съ соколиными глазами, котораго имя стоить цѣлой арміи, и производить во всякомъ Русскомъ сердцѣ какой-то особый трепеть... къ Алексѣю Петровичу Ермолову, — къ нему, въ его военную лавру, на Пречистенкѣ, являются на поклонъ всѣ военные люди, проѣзжающіе Москву, смотрѣть, слушать, думать... Нечего разсказывать, какъ принялъ молодыхъ Русскихъ бойцовъ боевой Русскій старецъ.

"Об'єдь у генераль-губернатора для высшихъ чиновъ. Оберь-офицеры об'єдали въ гостинниці Шевалье, у В. А. Кокорева. Весель, шуменъ и радушенъ былъ этотъ об'єдъ. Много было говорено, много прочувствовано, много продумано. Въ серединъ об'єда, М. П. Погодинъ всталъ и провозгласилъ: "Мм. гт! Нынъ день восшествія на престолъ государя императора. Дай Богъ ему царствовать долго, счастливо, милостиво, любовно. Сила не въ силъ, сила въ любви. Да здравствуетъ возлюбленный государь нашъ императоръ Александръ Николаевичъ"!

"Громкими рукоплесканіями покрылась эта задушевная здравица!

"Второй бокаль поднять въ честь Севастопольцевъ. Н. А. Жеребцовъ произнесъ привътствіе, выразивъ чувства общей въ нимъ признательности за ихъ подвиги, и вмъстъ отдавъ честь ихъ скромности, благородству образа дъйствій, сравнительно съ поступками нашихъ враговъ".

С. П. Шевыревъ прочелъ стихи, въ честь гостей сочиненные. Выписываемъ нъкоторыя строфы:

Вамъ привътъ Москвы державной, Вамъ народа общій гласъ: Въ сердиъ Руси православной Горячо мы любимъ васъ. Гости! Въ васъ, покрытый славой, Изъ пучины бъдъ и золъ, Самъ великій, самъ кровавый Севастополь къ нимъ пришелъ!

Разстилай же скатерть брану, Ты во всъ концы, Москва, Наливай же брагу пьяну, Осущай ковши до дна!

Лейся море, брызгай пѣна, Изъ бокаловъ въ добрый часъ; Будеть море по колѣна Намъ на радости о васъ!

"Не знаемъ какъ благодарить васъ, мм. гг."—отвъчалъ одинъ изъ моряковъ,— "но что мы сдълали? Мы исполниле только долгъ свой"!

"О! еслибъ всѣ исполняли долгъ свой", — воскликнулъ Кокоревъ, — "Россіи желать не осталось бы ничего! Ми. гг. во славу исполненія долга"!

"Исполнененіе долга"! — воскливнуло съ шумомъ все собраніе.

Передъ окончаніемъ об'єда, явился Бутаковъ, капитанъ 2-го ранга, описавтій Аральское море и теченіе р'єкъ Аму-Дары и Сыръ-Дары, которому Гумбольдть отдалъ полную справелливость. "Замівчаю это обстоятельство". — писалъ Погодинъ, — "потому что мы любимъ чужія рекомендаціи. Какъ-то не вірится безъ нихъ ни въ какое достоинство. Ну гдіз же намь? Что мы за люди! Такъ разсуждаемъ мы обыкновенно въ припадкі своей скромности или другой какой-то добродітеля, сходной съ порокомъ".

"Здоровье Алексъ́я Ивановича! Здоровье Григорія Ивановича"! раздалось между моряками.

Погодинъ сказалъ: "Господа! Враги хотятъ запереть вамъ Черное море, а вотъ вашъ товарищъ, прибывшій съ Аральскаго. Да развернется жъ Русскій флагъ и развѣвается на всѣхъ моряхъ—на Аральскомъ и Черномъ, на Нѣмецкомъ и Средиземномъ, на всѣхъ океанахъ: Тихомъ, Бурномъ... (Кто-то произнесъ имя Сыръ-Дарьи), на всѣхъ Сыръ-Дарьяхъ и Аму-Дарьяхъ. Ура! Въ честь и славу Русскаго флота"!

Новый тость въ честь генералъ-адмирала.

Погодинъ сказалъ: "Господа, мы пили за флотъ, за мо-

ряковъ; этотъ бокалъ—въ честь вашего генералъ-адмирала. Онъ славно началъ! Дай Богъ продолжать ему съ большею и большею силою. Здоровье великаго князя Константина Николаевича!

"Какое грянуло ура! — мудрено передать. Всй офицеры бросились чокаться между собою, и цёловаться, и поздравлять другь-друга и провозглашать имя генераль-адмирала, какъ будто бы онъ былъ между ними.

"Потомъ обратилисъ они въ выражателямъ общихъ чувствъ: предложили за здоровье Жеребцова, Коворева, Шевырева, Погодина. Тъ благодарили, у вого свольво словъ нашлось. Началисъ качанія".

Шевыревъ отвёчаль: ..., Свромность ваша видить въ вашемъ подвигѣ только исполненіе долга: съ васъ мы должны брать примёръ. У каждаго изъ насъ, на всёхъ поприщахъ жизни есть свой Севастополь: Севастополь правды, Севастополь истины, Севастополь всякаго добра въ Россіи! Отстаивать эту святыню противъ всёхъ враговъ внутреннихъ, есть долгъ каждаго изъ насъ. Если всякій будетъ думать объ исполненіи долга, какъ вы думаете, счастлива будетъ Россія и этимъ счастьемъ вполнѣ будетъ утѣшаться государь ея".

Вечеромъ — веливолъпный балъ въ Благородномъ Собраніи.

"20 Февраля, въ понедъльникъ, объдъ давалъ опять В. А. Коворевъ, въ залахъ Купеческаго Собранія, потому что общественные объды ожидали генералъ-губернаторскаго, а этотъ не могъ быть назначенъ прежде 21 числа.

"Оркестръ Сакса разыгрываль Русскія пісни, съ трудомъ отысканныя, и отрывки изъ Итальянскихъ оперъ.

"Послѣ обѣда, всѣ присутствовавшіе дружнымъ хоромъ пропѣли пѣснь во славу царя, стоя полукругомъ передъ его портретомъ.

"Изъ тостовъ, примъчательные были: за сестеръ милосердія и за сиротъ Севастопольскихъ. С. П. Шевыревъ, между прочимъ, сказалъ: ...Святы всъ сироты міра, но сироты падшихъ защитниковъ Севастополя ближе къ нашему сердцу, потому что это дѣти людей, за насъ положившихъ животы и души свов. Да здравствуютъ сироты Севастопольсвіе! Память ихъ падшихъ отцовъ да не умираетъ въ нихъ нивогда! Да растуть они и воспитываются, имѣя передъ собою живые образци славныхъ героевъ Севастополя, насъ овружающихъ!

"Слово такъ пришлось по сердцу морякамъ, — говорить описаніе, — что они принялись качать говорившаго. Отвічая объятіями на ихъ дружескій привіть, Шевыревъ благодариль ихъ за то, что они напомнили ему волну морскую, но безь ев непріятностей, — что онъ хотя на морі и подвержень его болізни, но отъ такой качки и больной бы выздоровіль.

"Руссвими пѣснями, пѣтыми хоромъ, заключился праздникъ. "Вечеромъ—благородный спектакль въ пользу Черноморскихъ экипажей.

21-го Февраля, - повъствуетъ далъе Погодинъ, - происходила встрвча втораго отряда, взвода, состоявшаго изъ экипажей (не худо бы перевести на православный языкъ и это дикое названіе, вм'єсть съ прочими): 38-го - бывшаго Корниловскаго, и 40-го. Кокоревъ, Мамонтовъ и Погодинъ поднесли хлъбъ-соль передъ Серпуховскою заставою и передали ихъ начальнику, знаменитому Винку (стоявшему въ Севастонолъ цълый годъ на самомъ привольномъ для непріятельскихъ выстреловъ месте). Московскіе головы представили другую хлібов-соль. Коменданть поздравиль ихъ также, кагь предшественниковъ. Народу было множество. Толпы валили одна за другою. Шествіе было живо, весело и шумно. Музыка играла военные марши. Вдругь матросы грянули плясовую. Они вончили, раздалось ура, и начали перекликаться этими вливами провожающіе съ ожидающими и встрычными. Потомъ опять заиграли маршъ, потомъ опять пъсни и ура!

> Въ пятдесять третьемъ году, Объявиль хранцузь войну На матушку на Москву, На Россіюшку на всю, А на Севастополь городокъ Англичанской сильный флоть

Силу армін грузиль, Въ Черно море выходиль.

"На площади было устроено угощеніе, какъ прежде. Нашлось между матросами три мальчика, изъ которыхъ одинъ былъ подъ Синопомъ, другой весь годъ прожилъ на какомъ-то переднемъ бастіонѣ, третій служилъ у Випка. Ихъ совсѣмъ было затормошили, да ужъ нашелся добрый человѣкъ, который увезъ ихъ въ Фотографію. Какой-то старикъ изъ толпы бросился обнимать Бирюлева и цѣловать за удалыя его вылазки" заі).

21 февраля 1856 года, быль об'ёдь у графа А. А. Завревскаго. "Гостепріимный градоначальнивь Москвы", — пов'єствуеть очевидець, — "предложиль угощеніе у себя въ дом'є, съ тімь же радушіемь, съ вавимь на празднивь университетскаго юбилея угощаль онь ученое сословіе. Къ об'ёду приглашены были: вонтръ-адмираль Петръ Ивановичь Кислинскій, капитань перваго ранга, предводительствующій вступившими экипажами, А. А. Зоринь, и всіє штабь и оберъофицеры Черноморскаго флота и раненые генералы, штабъ и оберъофицеры другихъ войскъ, бывшихъ при защить Севастополя. Князь Сергій Михайловичь Голицынъ, Михаиль Ивановичь Чеодаевь, многіе сановники и должностныя лица Москвы присутствовали на пир'є.

"За объдомъ хозяинъ провозгласилъ тосты: первый за здравіе государя императора и второй—за здравіе его императорскаго высочества генералъ-адмирала. Они сопровождались тъмъ громогласнымъ ура, которое исторгается изъ груди Русскихъ воиновъ".

Когда наступиль третій тость, въ честь славных гостей, графь Арсеній Андреевичь, глубово тронутый, произнесь имъ следующее приветствіе: "Радушный пріемъ, который вы встречаете на пути по, родной Земле,—есть сердечный отголосовъ того сочувствія, которое возбуждено во всёхъ геройскою защитою Севастополя, несоврушимою твердостію, блистательнымъ мужествомъ и самоотверженіемъ Севастополь-

скаго гарнизона. Это вмёстё и голосъ глубокой народной признательности къ вашимъ доблестнымъ начальникамъ и всёмъ боевымъ товарищамъ, которые погребли себя въ развалинахъ Севастополя, но вёчно будутъ жить въ лётописяхъ Россійской славы. Провидёніе сохранило васъ, дабы вы передали новому поколёнію Русскаго флота, во всей чистотв, тв воинскія доблести, которыми отличаются Черноморцы отвадмирала до матроса. Господа! За славу Русскаго оружія! За здоровье храбрыхъ защитниковъ Севастополя, и за ваше здоровье"!

Дружное *ура!* огласило залу, въ отвътъ на привътствіе графа Закревскаго. Контръ-адмиралъ П. И. Кислинскій выразилъ отъ дица всъхъ моряковъ чувства искренней благодарности.

За тъмъ, по предложенію графа Закревскаго, профессоръ Шевыревъ сказалъ: "Милостивые государи! Сердце досточтимаго и гостепріимнаго хозяина пира всегда отзывалось и отзывается теплымъ сочувствіемъ на всявое славное событіе Отечества. Графу Арсенію Андреевичу угодно было поручить мив быть органомъ твхъ чувствъ, которыя теперь одушевляють нашу столицу. Да, отъ этихъ палать до последнихъ смиренныхъ домовъ Москвы, отъ старцевъ до младенцевъ, всюду въ нашемъ городъ, теперь думають п чувствують одно: какъ выразить любовь и благодарность нашимъ гостямъ-богатырямъ Севастополя, за подвигъ, совершенный ими во славу и благо Отечества? Въ этомъ подвигъ любви и самоотверженія человіческого повторилось вмалі чудо, сопровождавшее въчный подвигь любви Божественной, который разъ совершился на землъ. Когда сама любовь, принявъ за насъ смерть, сошла въ могилу, -земля потряслась, вамни разсвлись, гробы отверзлись, усопшіе встали, пришли 6 святой городъ и явились многимъ. Не тряслась-ли зем з подъ ствнами Севастополя? Не темнвло ли солнце? Не ум рали ли за насъ тысячью смертей наши братья, подраж 1 подвигу любви Божественной? — И вотъ, чудомъ спасающей сп. 1

Божіей, изъ самыхъ усть гроба Севастопольскаго возстали они, и пришли въ нашъ городъ, и сотворили намъ пасху красную, и мы приняли ихъ въ теплыя объятія любви и благодарности. Радостна эта встрвча, весело это свиданіе, имъ-послв ужасовъ смерти, намъ-после страха за нихъ. Но если вглядываться въ ихъ лица, если отгадывать думы ихъ сердца, то съ радостью возврата, они несутъ и чувство сворби по тъхъ вождяхъ и братьяхъ, которые тамъ пали, и миъ кажется, что мы ничемъ такъ сильно не можемъ выразить имъ любви своей, какъ раздъливши съ ними это тяжелое чувство. Въ день скорби всенародной, въ первый разъ, вступали они въ Москву: совершалась годовщина памяти по государъ Николат Павловичт. Отрадно было думать, что въ последнее время жизни своей онъ столько утёшался ими и что послёдніе дни его царствованія были озарены славою ихъ подвиговъ. Съ этою священною памятью о почившемъ въ Бозъ императоръ соединяется память его върныхъ слугъ и славныхъ сподвижниковъ, положившихъ души своя за царя и Россію. Кто изъ насъ не вложилъ въ сердце свое и не передалъ дътямъ словъ, которыя всъмъ Русскимъ, умирая, завъщалъ Корниловъ: — Если я самъ прикажу отступить — коли меня! — Скажите сыновьямъ моимъ, чтобы они върно служили царю и Отечеству! — Господи! спаси царя и Россію! — Сохрани Севастополь и Черноморскій флотт! — Я счастливь, что умираю за Отечество! — Кланяйтесь встмь и скажите, какъ сладко умирать, когда совъсть чиста! — И вотъ, съ последнимъ вздохомъ изъ груди геройской вылетель нашъ славный кривъ ура! столько знакомый воину Русскому. Но мит ли объясиять, что значить этотъ крикъ передъ сонмомъ такихъ воиновъ? А Нахимовъ-отецъ матросскій, какъ у насъ въ Университетъ братъ его былъ отцомъ студенческимъ! Въ геров Синопа воплощались исполнение долга, доброта в смиреніе моряка Русскаго. Берегите Тотлебена — а я *вто-съ?* — слова незабвенныя. Защищая Севастополь, онъ насодиль время посылать ежедневно цвъты раненому Тотлебену

и доставлять лакомства раненымъ своимъ офицерамъ. О! свято то мѣсто, гдѣ лежатъ, вмѣстѣ съ наставникомъ своимъ, Лазаревымъ, Корниловъ, Нахимовъ, Истоминъ и всѣ до послѣднято матроса и солдата, падшіе за Отчизну,—и часто, къ этому мѣсту, вслѣдъ за молитвой и думой моряковъ нашихъ, будетъ обращаться молитва и дума всякаго Русскаго человѣка. Но, утѣшимся. Они не умерли. Духъ ихъ воскресъ и живетъ въ каждомъ сердцѣ, которое бъется здѣсь нодъ морскимъ мундиромъ. Красота ихъ доблестей сіяетъ въ каждой язвѣ, въ каждой ранѣ, въ каждомъ увѣчъѣ и въ каждомъ орденѣ, которыми украшены эти гости Москвы, богатира Черноморскіе.

"Война вончается. Бурныя туча ея сходить съ небосклона Россіи. Миръ или, правильне, надежда на миръ, озаряеть его. Христіансвій царь христіансваго народа желаеть вилести оливу мира въ тоть венецъ, которымъ украсится священная глава его. Мы ли съ благоговейною любовію не полетимъ на встречу прекрасному желанію его любящаго сердца? Но, да не будеть время мира для насъ временемъ дремы и усипленія! Боле чёмъ когда нибудь, каждый Русскій должень стоять на страже деятельности самой неусыпной. Война будить силы народовъ. Она много пробудила и наши, породила намъ героевъ, обнаружила достоинства и недостатен Отечества. Постараемся воспользоваться ея уроками.

"Среди надеждъ на будущее Россіи, свътло сіяють надежды наши на дъятельность Русскаго флота. Богатое дукомъ съмя моряковъ его, которые здъсь передъ нами стоять въ сіяніи совершеннаго ими подвига, да собираеть около себя всъ народныя морскія силы Россіи! Восемь морей, какъ восемь зерцалъ, по выраженію Державина, окружають престолъ Русскаго Царства, опирающійся на горы Скандинавії Камчатки и Кавказа. Да отражаются же въ этихъ зерца лахъ разумъ, могущество, слава и любовь народа Русскаго Да утъщаются государь императоръ и августъйшій браті его, генералъ-адмиралъ, подвигами моряковъ своихъ. "А мы впишемъ ихъ Севастопольскую службу навсегда въ сердца свой и будемъ брать съ нея примъръ для исполненія своихъ обязанностей, на всъхъ поприщахъ, въ великомъ дъль служенія нашей возлюбленной матери Россіи и нашему ангелу—отцу государю.

"За процвътаніе Русскаго флота и за здоровье Черноморскихъ богатырей его"!

Такимъ-то пиромъ въ домѣ градоначальника Москвы начался рядъ общественныхъ пировъ въ честь славныхъ гостей <sup>362</sup>).

Вечеромъ того же дня былъ маскарадъ въ Купеческомъ Собраніи.

#### LXXXII.

Въ среду, 22 февраля, гости на тридцати тройкахъ посътили М. П. Погодина, въ его домъ, на Дъвичьемъ-Полъ, гдъ встрътили ихъ масляничные блины, пъсни, пляски и общество Московскихъ литераторовъ. Поднявъ бокалъ за здоровье своихъ дорогихъ гостей, хозяинъ сказалъ: "Вамъ угодно было удостоить благосклоннымъ посъщениемъ мою рабочую, смиренную веллію. Примите искреннюю мою благодарность! Дорого ценю я честь, вами мет оказанную; она останется лучшимъ наследствомъ моимъ детямъ. Если въ продолжение последняго времени мне удавалось выражать некоторыя Русскія чувства, пов'трьте, что я не выразиль и сотой доли того, что чувствовала Москва, что чувствовала вся Россія, следи воображениемъ за вашими опасностими, трудами и подвигами. Позвольте мив здёсь, у себя въ домъ, еще разъ предложить тостъ за ваше, драгоценное для Отечества, здоровье! Многія л'ята вамъ, славные защитники Севастополя"!

За тъмъ, хозяинъ предложилъ выпить за здоровье В. А. Коворева, и сказалъ при этомъ: "Есть Русская пословица: хорошо тому, вто добро дълаетъ, но хорошо и тому, вто добро помнитъ! Позвольте, господа, предложить вамъ, выпить

здоровье того Русскаго человъка, который отъ искренняго сердца выражаетъ такъ прекрасно общую нашу вамъ благодарность и напоминаетъ старинное Русское гостепріимство. Въ качествъ лътописателя, я долженъ занести въ лътопись этотъ мирный, гражданскій почетный подвигъ. За здоровье Василья Александровича Кокорева"! Третій бакалъ посвященъ В. Ө. Тимму. Погодинъ сказалъ: "Выпьемъ за здоровье того любезнаго художника, который бойкимъ, мастерскимъ своимъ карандашемъ увъковъчиваетъ и распространяетъ въ народъ ваши драгоцънныя черты и изображаетъ ваши подвиги. Здоровье Василія Федоровича Тимма"!

Раздались народныя Русскія півсни, подъ звуки гитары. "Лазаревь, отличный нашъ півець, превзошель самъ себя. Моряки слушали его півсни и не наслушивались. Особенно переходы его отъ звуковъ протяжныхъ и заунывныхъ къ быстрымъ и веселымъ приводили ихъ въ восторгъ. Садовскій насмішилъ купеческими разсказами о Вінскомъ конгрессі, объ исторіи Ста Дней и кончинів Наполеона. Щепкинъ выскочилъ вдругъ отчаяннымъ охотникомъ, и разсказаль, со всімъ жаромъ молодости, похожденіе своего налета. Лазаревъ затинуль Лушнушку; Садовскій передалъ повіствованіе купца о февральской революціи 1848 года. — Разсказъ кипитана Копейкина! закричалъ кто-то. Нітъ, господа, сказаль хозяннъ, Копейкинъ не можетъ быть въ наше время. Это старый миюъ! Зачёмъ тревожить его кости!

"Студентъ Потвхинъ прочелъ стихи, только-что имъ сочиненные, въ честь защитниковъ Севастополя. За нимъ студентъ Татлинъ явился съ своими. А блины стыли. Молодежь звала плясать. Времени не доставало...

"На другой день, по-утру, Погодинъ разослалъ своимъ посътителямъ, вмъсто визитныхъ карточевъ, по портрету Нахмова, съ статьею въ память о немъ и брошюрою о пр бытіи императора Александра II въ Москву, въ сентябі з 1855 г. " <sup>363</sup>).

Графиня Е. П. Ростопчина обидилась, что Погодинъ 11

пригласилъ ее на свой пиръ въ честь Севастопольцевъ, и написала ему слъдующее укорительное письмо:

"Вы пеняли мив, что я вась забыла, но я то гораздо болбе въ правв упрекать васъ въ томъ-же самомъ грбхв. Изъ газетъ узнала, что у васъ быль Русскій пирт для нашихъ душекъ Черноморцевъ, а меня вы и не позвали?... Какъ-же вамъ не стыдно?... За что такое исключенье?... Хочу побраниться съ вами лично, и собственно—язычно, а потому прошу васъ къ себѣ, въ середу вечеромъ, съ пріпэжею, обоимъ намъ дорогою, Меропой Александровною Новосильцовою \*). Кромѣ нея, будутъ только Русскіе люди, вамъ знакомые; не откажите, ваше превосходительство, а не то я подумаю, что вы... на лаврахъ вашего краснорѣчія " 364).

Съ Дъвичьяго-Поля поъздъ отправился на поле Воронцово, къ И. О. Мамонтову, оттуда въ Сокольники, — къ О. Н. Гееру. И. О. Мамонтовъ предложилъ "дополнительную перекуску: какой-то звърь морской протянулся чуть ли не на весь столъ; а около него расположилась всякая челядь помельче: стерлядки, рябчики, куропатки и прочее. Шампанское запънлось. Лазаревъ запълъ, Садовскій разсказывалъ.

"Въ Красномъ Селъ, О. Н. Гееръ устроилъ вечерній чай съ новыми тостами за здоровье Черноморцевъ.

"Вечеромъ былъ благородный спектакль и блестящій балъ у Домны Павловны Веселовской.

Въ четвергъ, 23 февраля, утромъ, моряви покланялись святынямъ Московскимъ <sup>365</sup>). Еще 21 февраля Шевыревъ писалъ Погодину: "Въ червергъ моряки будутъ въ соборахъ, во Дворцъ и въ Оружейной. Я предупредилъ митрополита и Вельтмана. Въ 10-тъ утра собираются у Шевалье, а объдаютъ въ Купеческомъ Собраніи, у Кокорева <sup>366</sup>).

Великол'єпный об'єдъ въ честь Севастопольцевъ даваль въ чтотъ день В. А. Кокоревъ <sup>367</sup>).

Въ этомъ объдъ приняли участіе и Славянофилы. "У насъ

<sup>\*)</sup> Вторая супруга Петра Петровича Новосильцова. Н. Б.

теперь", -- писалъ С. Т. Аксаковъ своему сыну Ивану, -- производится встрвча и угощенія Черноморскихъ матросовъ п офицеровъ. Зрълище въ высшей степени замъчательное и поучительное. Бывшій откупщикъ Кокоревъ, обладатель тридцати милліоновъ, затівяль представленіе народных сцень, съ энтузіазмомъ. Онъ положиль истратить на это двісти тысячь; онъ привезъ изъ Петербурга восемьдесять человъкъ адмираловъ, капитановъ всехъ ранговъ и всякихъ флотекихъ офицеровъ, для встрвчи своихъ товарищей. Онъ встрвтиль морскіе экипажи за заставой, предводительствуя куппами и толпами народа, одётый въ Русскую шубу и гарлатную шапку. Овъ поднесъ матросамъ хлібъ и соль на огромнійшемъ серебраномъ блюдъ, повалился въ ноги, чему послъдовали и другіе, благодарилъ за славные подвиги. За темъ следовало угощене и богатыя одвленія деньгами; матросовъ разобрали по домамъ жители; офицеровъ Кокоревъ, съ неотлучною тънью своей, Погодиныма, посадиль на приготовленныя тридцать троечных саней и повезъ въ нанятые для нихъ лучшіе нумера гостивницъ. Съ техъ поръ продолжаются и будутъ продолжаться до понедъльника -- объды, балы и спектакли... У Погодина захватило духъ: онъ говорилъ тосты и называетъ Кокорева Потемвинымъ. Дамы, подъ предводительствомъ двухъ графинь, дали нъсколько благородныхъ спектаклей; нъкоторыя піесы чисто площадныя, и украшенныя танцами, полькой канканъ... Шевыревъ, разумъется, написалъ два стихотворенія... Когда безнравственность проникаеть всв слои общества, понятія смышиваются и потускиветь умъ, то всякое движеніе, повидимому, доброе и похвальное, превращается въ отвратительную комедію, и чімъ выше содержаніе, тімь отвратительние комедія... Я не вытерпъль и сказаль однаво Погодину, что Кокоревъ сдёлаль одну ошибку: не сшилъ всёмъ адмиралам и офицерамъ по новому мундиру... Сегодня Кокоревъ дает. объдъ Черноморцамъ въ Купеческомъ Клубъ, куда пригла шенъ Константинъ и Хомявовъ и Михаилъ Оболенскій.

Одна строчва приведеннаго письма С. Т. Аксакова обя

зиваеть насъ сделать отступленіе. Эта строчка следующая: Кокоревъ, съ неотлучною тынью своей Погодинымъ.... Но эта тинь, заметимъ мы, была благодотельная. "Вы спрашиваете меня, любезнійшій Сергій Тимоосевичь", —писаль Погодинь въ С. Т. Аксанову, -- по количествъ пособія, назначаемаго Василіемъ Александровичемъ Кокоревымъ, для путешествія Труторскому. Я уже говориль вамь, что онь назначиль Мамонову тисячу рублей серебромъ, изъ которыхъ половину л передалъ сему последнему. Точно то же назначаеть онъ и Трутовскому. Но я считаю своею обязанностію, сказать вамъ нёсколько словъ, услышавъ отъ васъ, что Трутовскій тдетъ съ женою и дитятею. Василій Александровичь хочеть помочь художнику, для развитія его таланта, въ видахъ общей пользы. А если художнивъ съ собой беретъ жену и дитя, то половина его времени, всецёло принадлежащаго Искусству, отойдеть въ семейству, и цель пособія не достигнется. А занеможеть жена, дитя, тогда прощай совсёмъ изучение рисунка. Василій Александровичь добрь безконечно, какъ я теперь всякой день удостовъряюсь, и онъ, разумъется, нисколько не остановится въ своемъ пособіи при моемъ извістіи, напротивъ, придумаетъ еще новыя причины успъха отъ сопровожденія жены, но и, какъ посредникъ, дорожа его довъренностію, долженъ смотреть строже. По моему, воть какъ должно повести дело: пусть Трутовскій до весны или до лета напишеть двъ-три вартины, подобныя написанной, и я ручаюсь за выгодный сбыть Василію Александровичу, или Бенардави, или Прянишникову, или Мамонтову. Тогда онъ поеддетъ на свои деньги, а не на чужіе, и имбетъ полное право употреблять свое время какъ придется; или пусть онъ считаетъ полученное пособіе ссудою, за которую обязывается представить соотвётственный трудъ. Тогда и вы и моя совёсть будугь спокойны, а Василій Александровичь будеть радь во всявомъ случай помочь и доставить удовольствіе художнику то или отцу, или мужу. Трутовскому же прибавьте еще, что написать одну картину въ годъ, это просто стыдно! Что онъ

дълалъ годъ? Большею частію шатался, гоняясь за многими зайцами. Рубенсы, Вандики писали въ такое время десятками. Противъетъ мнъ молодое покольніе со встине ствами. Дрянь да и только! Все послъднее, разумъется, строго между нами. Снесетъ одинъ яйченко да и кудахчетъ полгода! Работать такъ работать, дъйствовать такъ дъйствовать".

Когда же одному старинному пріятелю С. Т. Аксавова пришлось тяжво, то за помощью ему, Аксавовъ обратился въ той же тюни Кокорева и писаль ему: "Великопольскій находится въ самомъ жалкомъ и даже отчаянномъ положенів. Если у васъ есть Кокоревскія деньги на предметы благотворенія, то, право, не грёхъ выручить бёднаго Великопольскаго, который въ старые годы не задумался дать тысячу рублей Гоголю, узнавъ, что онъ въ нуждѣ. Самъ я не могу ему помочь" збв).

Замътивъ это, мы, по выраженію нашихъ древнихъ льто-писцевъ, на преднее возвратимся.

Залы Купеческаго Собранія были убраны великоліпно. Лівстница усыпана цвітами. Число приглашенных особі простиралось до 300. Московскіе сановники, дворяне и купцы, ученые и художники, нівсколько студентовь, составляли избранное общество. При первомь тості за здравіе государя императора, моряки и всі присутствующіе пропіли гимнь: Боже, царя храни! Второй тость провозглашень за великаго князя генераль-адмирала. Даліве, — всіхть адмираловь Черноморскаго флота, экипажных командировь и командировь судовь, Черноморских офицеровь. Всі слова и річи, стихи и привітствія, произнесенныя на этомъ веселомъ, живомъ, восторженномъ обідів, пришлися всімь по сердцу. Казалось, нивто именно не говориль, а думалось, чувствовалось всіми одно в тоже, и потомъ произносилось кімть то случайно, за всіхть

Предъ возглашениемъ здоровья защитнивовъ Севастополя М. П. Погодинъ сказалъ: "Что сказать мив ныньче новаг въ честь славныхъ защитниковъ Севастополя? Я говорилъ въ пятницу, въ субботу, въ воскресенье; я говорилъ вчере

въ среду; но нынъ четвергъ? Что же сказать мнъ въ четвергъ? Въ четвергъ, какъ и въ пятницу, субботу, въ воскресенье, во всю недвлю, всегда и вездв, я и всв мы будемъ говорить одно и тоже, повторять одно и тоже, твердить одно и тоже; одно и тоже глубовое уважение въ вашимъ подвигамъ, одну и туже горячую благодарность за ваши труды. А развъ одиннадцать слишкомъ мъсяцевъ, круглый почти годъ, вы дълали не одно и тоже? Развъ не всявій день, не всякую ночь, вы несли одинаково на жертву вашу жизнь? Развъ не всякій часъ подставляли вы подъ удары вашу грудь? Развъ не всякую минуту проливалась, щедро проливалась ваша кровь? Одно ли это и тоже? Разбитыя головы, оторванныя ноги, простреленныя руки, испорченное зреніе, поврежденный слухъ, выхваченный бовъ, — раны, раны и раны, однъ и тъже! Не думаете ли, мм. гг., что я прибъгаю въ риторическимъ фигурамъ? Смотрите, вонъ сидитъ лейтенантъ Поль, у него часть бока накладная. А вотъ разбитая голова у вонтръ-адмирала Кислинскаго. А вотъ вапитанъ Попандопуло: у него въ объихъ ушахъ по инструменту, безъ которыхъ онъ слышать не можетъ. Меньшой его братъ, мичманъ. вонъ онъ сидитъ на краю, былъ засыпанъ землею. Вчера я слышаль этоть разсказь: они сели обедать трое въ блиндаже. Вдругъ, бомба. Одного, Повало-Швыйковскаго, повалила на поваль, у другого офицера оторвало руку и ногу, а его засыпало землею по самую грудь. Матросы пришли провъдать о своихъ офицерахъ, и успъли откопать живаго покойника изъ ранней могилы. Однимъ словомъ, изо ста офицеровъ, воторыхъ вы здёсь видите, не наберется и пяти, которые были бы не ранены. Какіе же это нераненые? А вотъ какіе. Смотрите, вотъ тамъ сидить молодой офицеръ съ Георгіевскимъ крестомъ, съ Владимірскимъ крестомъ, съ Аннинсвимъ врестомъ. Фамилія его уже прославилась: это Бълкинъ. Онъ всв 11-ть мъсяцевъ стоялъ впереди, на шестомъ бастіонъ, командуя батареей. У него перемънились три прислуги, тысячи двъ человъкъ было перебито около него, а

его ни разу не задёло; и онъ остался безъ царапины. Вы знаете изъ Священной Исторіи сказаніе о трехъ отрокахъ, которые ввержены были въ пещь огненную, при царѣ Навуходоносоръ, и вышли оттуда цълые и невредимые, хваля п славя Бога. Севастопольскій огонь пожарче Вавилонскаго, который вёдь разводился безъ всякихъ газовъ, вновь откритыхъ. Такъ и эти нераненые отмъчены были видно на верху; на звъздахъ видно было написано, чтобъ ихъ не касалась никакая язва. Они въ смерти, а смерть отъ нихъ, они въ догонку, а та шибче; ну, вотъ и остались они чудомъ, какъ бы для образчика Божіей охраны. Такихъ уцільно во всемъ флоть не больше десяти человъвъ! Мм. гг. Я такъ взволнованъ и такъ вружится у меня голова, что я боюсь замъщаться. Позвольте прочесть вамъ привътъ, написанный мною для вынъщняго двя. Мнъ это очень жаль, потому, что прочтенная ръчь совстмъ не то, что живое слово, но такова наша несчастная привычка: мы все боимся, чтобъ не сказать чего-нибудь неприличнаго, чтобъ не вставить чего нибудь лишняго, чтобъ не позабыть чегонибудь нужнаго. Если почаще будуть у насъ встречаться подобные случаи, такъ и мы выучимся говорить безъ приготовленія, не стыдиться никакихъ недостатковъ, не бонться никакихъ кривыхъ толкованій, отъ сердца прямо къ сердцу, и отъ души прямо въ душу. Нътъ, не могу я и читать мою рѣчь! Въ эту минуту противны всявія писаныя строки, даже собственныя, все, что напоминаеть наше бумагобъсіе и чернилонеистовство. Душа заговорила. Мы видимъ глазами то, что ни перомъ не написать, ни въ сказвъ сказать. Я дучше перескажу вамъ, на сколько поворотится устаний языкъ, что я слышалъ ныньче же, вчера и третьяго двя. Быль у меня вчера отецъ Веніаминъ \*), служившій во время осады въ Севастополъ. Онъ исповъдалъ и пріобщил Святыхъ Таинъ на перевязочныхъ пунктахъ и въ походных. госпиталяхъ 11,800 человъкъ. Я попросилъ его сказать мн

<sup>\*)</sup> Скончался въ санъ архимандрита новаго Герусалима. Н. Б.

по чистой совъсти, какъ вообще умирали люди, въ какихъ чувствахъ? А вотъ въ какихъ чувствахъ, отвъчаль онъ мив, что я не могу припомнить вамъ ни одного примъра ропота, даже сожальнія, неудовольствія. Ръшительно вст кончали жизнь съ теплой върою, раскаяваясь въ гръхахъ своихъ, предаваясь въ волю Божію. Иной умиравшій былъ такъ хоронть, что не отошелъ бы отъ него, да другіе зовутъ (Замътьте, мм. гг., послъднее выраженіе, трогательное, высокое). Если хочешь, бывало, ободрить иного, протянуть ему жизнь, такъ скажи только: а наши пошли тамъ-то впередъ, или: а наши прогнали, взяли верхъ, тонъ тотчасъ привстанеть, перекрестится, и видишь, какъ радость блеснеть у него въ потухающихъ глазахъ. Къ такимъ свидътельствамъ, мм. гг., что намъ прибавлять теперь, что сочинять?

"Разскажу вамъ еще быль самую новую. Этотъ же отецъ Веніаминъ, въ конців нашей бесізды, сказаль мнів: А что, если бы офицерамъ доставить случай събздить помолиться къ угоднику нашему Сергію Чудотворцу? Я знаю, что многіе желають. Ну, масляницу они погуляли, повеселились, а пость хорошо бы начать молитвою. Я передаль тотчась слова отца Веніамина одному Русскому человъку, вотъ онъ стоитъ посрединв, большая голова: такъ и такъ. Не успвлъ я договорить последнихъ словъ, какъ онъ оборотился и громвимъ голосомъ воскливнулъ: Не угодно ли вамъ, господа, бхать въ Троицф, отслужить благодарственный молебенъ, панихиду? Гады, рады, я, я, я! — Тридцать троекъ приготовить въ Братовищинъ, тридцать взять отъ Креста. Вдемъ въ ночь съ воскресенья на понедъльникъ! Хорошо ли Позвольте предложить вамъ вотъ какой тостъ, мм. гг.: За все доброе, прекрасное, высокое, что таится въ шихъ душахъ, какъ бы глубоко и далеко оно у кого изъ насъ ни опустилось и ни спряталось. За все хорошее, что уберегь въ насъ Русскій Богъ, по неизреченной своей къ намъ милости, молитвами Московскихъ и всея Россіи чудотворцевъ, сколько мы, гръшные люди, ни старались себя портить и иностранить. Мы всё одна семья. Воть нашь отець добрый, любезный, милостивый, украшенный цеётами. Да здравствуеть святая Русь! Да живеть въ ней и процеётаеть всякое добро! Да здравствують достойные сыны ея, наши други, наши братья, славные защитники Севастополя\*!

Въ слъдъ за нимъ, С. П. Шевыревъ прочелъ пъсно — Сказаніе объ озеръ Илещеевъ.

За симъ, К. С. Аксаковъ сказалъ: "Обращаюсь къ вамъ, Черноморцы! Не въ первый разъ слышите вы тостъ, провозглашенный въ честь вашу. Этотъ тость, этотъ привътъ, нътъ въ томъ сомнънія, дорогь для васъ, какъ выраженіе глубокаго сочувствія и уваженія соотечественниковъ вашихь къ славнымъ вашимъ подвигамъ. Но, для человъка то, что овъ любить, дороже его самого. Вы любите Черное море, вы любите славу Русскаго Черноморскаго флота, вы любите Севастополь, за который бились вы съ врагами, гдв дегли Нахимовъ, Корниловъ, Истоминъ и много другихъ, —Севастополь, который вашею кровью укрипли вы на вин за Россією. Можете-ли вы, можеть-ли вся Россія забыть Черное море, Черное море, которое покрывали ладын первыхъ нашихъ князей, Черное море, которое не даромъ въ старину называлось Русскимъ моремъ. И такъ, я предлагаю тостъ за Черное море, за его священные берега, за будущее могущество Русскаго флота"!

Послъ К. С. Авсакова, говорилъ С. М. Соловьевъ, обратившійся въ отечественной Исторіи и назвавшій Севастопольскую службу великимъ праздникомъ. "Вы славно отпраздновали", — сказалъ онъ, — "великій праздникъ, на которомъ были почетными гостями. И весело мнъ, человъку, погруженному въ изученіе родной Отчизны, весело мнъ привътствовать васъ словами, столь дорогими для предковъ нашихъ, столь дорогими и для насъ, весело мнъ привътствовать васъ словами, а весело мнъ привътствовать васъ добрымъ страдальцами за Русскую Землю, славно постоявшими на страж родной Земли".

Речью В. А. Кокорева кончился обедь. Онъ сказал

"Присутствіе ваше, доблестные Черноморскіе моряви, одушевляеть меня желаніемь высвазать вамь простыя чувства Русскаго человека. Ваши достославныя имена принадлежать уже Русской Исторіи; она присоединить ихъ въ твиъ именамъ, въ жизни коихъ были минуты, оживотворявшія собою цельн столетія. Всё подвиги внязя Пожарскаго, Минина и Сусанина, проистекли отъ минутъ, породившихъ мысль. Русскіе люди понимають, что мысли, возводящія Отечество къ польяв и славв, происходять не отъ холодныхъ справочныхъ соображеній, а отъ необъяснимаго прилива къ сердцу какой-то особой крови, крови Русской. Въ эти минуты чудодъйственная благодать васается сердца, отъ него зарождается и обращается въ слово, слово въ дёло, а дёло въ неизживаемую жизнь. Таковы были минуты Мининская и Сусанинская, которыми мы живемъ и доднесь. Въ наше время подобная торжественная историческая минута была въ Севастополь, когда вы, храбрые моряки, окруженные съ моря и суши непріятелемъ, вдесятеро противу васъ сильнъйшимъ, ръшились защищаться и умереть. Сегодня ръшили, а завтра вев иловцы обратились въ витязей, изумлявшихъ своею храбростью и искусствомъ старыя боевыя войска цёлаго свёта. Въ началь дела, днемъ, вы стояли на страже въ ожиданіи приступовъ, а ночью сооружали дополнительныя бойницы, обставляя ихъ орудіями съ кораблей. Потомъ, подъ градомъ непрінтельскихъ бомбъ и ядеръ, водзвигали новыя укръпленія, изобрътаемыя геніемъ Тотлебена, и исправляли поврежденныя, облитыя кровію вашихъ собратій. Удаль морская перенесена вами съ палубы на батарею, и смёлое крейсерство и выръзки судовъ замънились отчаянными вылазками, тревожившими и ослаблявшими непріятеля каждую ночь. Всв эти чудеса сотворились отъ воспламененія вашихъ сердецъ огнемъ отчизнолюбія. Сила воспламененія была такъ велика, что въ каждомъ изъ васъ воскресалъ духъ истыхъ Русскихъ людей, Минина и Сусанина. Воскресеніемъ этого духа задержаны первые натиски непріятеля и спасена Русская честь.

Нечего говорить о томъ, какое бы изменение произошло вы войнъ, если бы не быль остановлень успъхъ нападающиль до прибытія въ Севастополь храбрыхъ подвриленій съ ихъ славными представителями, Хрулевымъ и княземъ Васильчиковымъ. Върные объту умереть, вы цълый годъ хладновровно смотръли въ очи смерти, и не содрогнулся душею нивто, ни офицеръ, ни матросъ. Смерть громоздила около васъ груды труповъ, ваше твло раздроблялось на части, а духъ храбрости постоянно возрасталь; умиравшіе завіщавали силу воли живымъ, и она переходила у васъ изъ одного въ другого, по закону теснаго единодушія, издавна соединявшаго Черноморскій флотъ союзомъ братской любви. Такъ понимаетъ васъ и ваше великое дело все Русское купечество, вся Русь. Единство понятій привело тысячи Москвичей къ Серпуховской заставъ на встръчу славнихъ Черноморскихъ моряковъ. Мы стремились безъ предварительныхъ извъщеній; сердце сердцу въсть подавало и стукомъ своимъ говорило: они идутъ, они идутъ! Теперь, избранинки Божін, уцілівніе отъ тысячи смертей, водворяются въ домахъ нашихъ, и съ ними невидимо сообитаетъ великій Севастопольскій духъ. Станемъ молиться теплье, чтобы духъ сей осънилъ нашихъ дътей, и усвоился хотя нъкоторыми изъ нихъ. Не чувствуете-ли, мм. гг., какъ всв мы наполняемся какою-то особенною любовію къ царю и Отчизнів оть присутствія трапезующихъ съ нами дорогихъ гостей, язвы конхъ обратились намъ въ исцеленіе? Такъ чемъ же за все это можно возблагодарить васъ? И какъ опредълить ваше великое значеніе, когда мы видимъ въ васъ не только исполнителей славныхъ подвиговъ, но и вивстилище духа Корнилова, Нахимова, Истомина, Юрковскаго и всёхъ неустращимыхъ морявовъ, положившихъ животъ свой при оборонъ Севастоноля государь, среди своихъ царственныхъ трудовъ 1 особыхъ заботъ нынъшняго времени, повхалъ въ Крымъ, г тамъ, въ соприкосновени въ вашимъ славнымъ ранамъ 1 язвамъ, вымолвилъ вамъ, съ слезами благодарности въ очахъ

свое царское и Русское спасибо. Все царственное семейство, на мъстъ брани и дома, со всею силою сердечнаго участія, неутомимо заботилось о васъ мыслію и діломъ. Теперь мы находимся въ чаяніи мира, и соверцаемъ въ будущемъ общее благоденствіе, истевающее изъ правильнаго развитія производительных силь Россіи. Если Европа достигнеть мира, то вонечно отъ того, что объ стороны убъдятся въ безполезности войны между равно храбрыми противнивами, и въ основаніи этого уб'яжденія будеть лежать, всетаки, та минута, въ которую вы решились умереть въ Севастополъ. Многіе изъ вашихъ собратій принесли свою жизнь въ жертву отечественной чести в славы, а васъ, немногихъ, Богъ сохранилъ на радость и пользу Россіи. Да поддерживаетъ вашъ видъ біеніе Руссваго сердца, необходимое для одушевленія человічества въ его постоянной борьбі со всякою неправдою. Дай Богъ, намъ способность воспріять хотя часть вашего самопожертвованія и забвенія о самихъ себъ, и тогда, по приложеніи сихъ доброд'втелей въ дівламъ общей пользы, мы нашли бы скорую возможность возвеселить нашего возлюбленнаго монарха плодами внутренняго преуспъннія. Возвышаемые симъ духомъ произносимъ къ вамъ, достославные моряки-витязи, задушевныя слова: Примите отъ насъ, Русскихъ людей, Русское спасибо; мы не позабудемъ вашей службы святой Руси, покуда живы, и память объ васъ завъщаемъ нашимъ дътямъ, на сохранение въ роды родовъ! Мм. гг! За здравіе всёхъ доблестныхъ моряковъ Черноморсваго флота"!

Сврипачъ Григорьевъ, приглашенный В. А. Коворевымъ, доставилъ нѣкоторое развлечение и успокоение посѣтителямъ очаровательными звуками своей скрипки.

"По окончаніи об'єда, всё гости отправились въ сос'єднюю зі 19, гдё находился портретъ государя императора во весь рість. Портретъ украшенъ быль цвётами. Съ бокалами въ річкахъ, громкимъ хоромъ, была проп'єта зав'єтная п'єснь: 1 же, царя храни! Посл'є п'єсни М. П. Погодинъ долженъ

былъ повторить свое благое желаніе, выраженное имъ на объдъ, въ день восшествія на престоль его императорскаго величества. Каждое слово подхватывалось присутствовавшими и громко повторялось всъмъ собраніемъ по нъскольку разъ, въ одинъ голосъ:

"Дай Богъ, ему царствовать долго. . . . долго! долго! долго!

Милостиво. . . . милостиво! милостиво! милостиво! Любовно. . . . любовно! любовно! любовно!

Сида не въ силъ. . . . не въ силъ! не въ силъ! не въ силъ! не въ

Сила въ любви. . . . . въ любви! въ любви! въ любви! да здравствуетъ возлюбленный государь нашъ Александръ Николаевичъ! . . . . да здравствуетъ! да здравствуетъ! да здравствуетъ! да здравствуетъ!

Бовалы всё были разомъ выпиты, ударены по какому-то общему, единодушному, непонятному движенію о землю в разбиты въ дребезги.

М. И. Погодинъ примолвилъ: Да расточатся такъ всъ враги его. . . .

Загремѣла снова пѣснь: *Боже*, *иаря храни*, за которов полились веселые Русскіе звуки.

- Дорого бы далъ государь и великій князь, еслибь они могли, невидимками, попировать теперь съ нами, сказаль вто-то.
  - Да зачёмъ же невидимками? отвёчалъ другой.

Славныя Русскія минуты!—восклицаетъ Погодинъ, —такими минутами бываетъ силенъ царь, бываетъ силенъ народъ. Дай Богъ, намъ никогда не имъть въ нихъ недостатка! Дай Богъ, намъ имъть всегда для нихъ свободное побуждене.

Вечеромъ великолъпный костюмированный балъ у гр ра и графини Закревскихъ. Двъ кадрили, Венгерская и Ма ороссійская, отличались своими богатыми и изящными кос омами.

## LXXXIII.

Пятницу, 24 февраля, можно назвать днемъ отдохновенія и усповоенія. Это не значить, чтобы не было въ этоть день роскошнаго и великолѣпнаго обѣда; трапеза была, и на этой трапезѣ Московскаго Дворянства, — замѣчаетъ Погодинъ, — "все было чинно, тихо, скромно и умѣренно, какъ и подобаетъ заламъ Благороднаго Собранія" 369).

21 февраля 1856 года, Шевыревъ писалъ Погодину, что "отъ Благороднаго Собранія распоряженій еще нітъ. Тамъ трудно согласить желанія. Есть многіе, говорящіе противъ пировъ морякамъ. Ты знаешь Московскую разнобоярщину " 370). Но, тымъ не менье, объдъ 24 февраля въ Благородномъ Собраніи состоялся, и Шевыревъ былъ ораторомъ на этомъ объдъ. При возглашении здоровья Черномор-"Московскому губернскому гостей онъ сказалъ: предводителю угодно было возложить на меня теперь же порученіе, быть органомъ, отъ лица Московскаго Дворянства, въ выражении чувствъ его любви и благодарности въ славнымъ защитнивамъ Севастополя. Я не готовился въ слову; но душа моя такъ полна событіемъ, такъ проникнута этими чувствами, что готова всегда до безконечности изливаться въ ихъ выраженіи, и могу ли я устранить отъ себя высокую честь быть выразителемъ ихъ отъ лица Московскаго Дворянства? Московскаго Дворянства! При мысли о немъ невольно приходить на умъ историческая причина, на основаніи которой Москва называется сердцемъ Россіи. Въ ней, какъ жилы, срослись въ одно государство всё древніе удёлы и города Русскіе. Такъ и Московское Дворянство, въ новое время, вакъ и въ древнее, по силъ притяженія жизни къ сердцу Россіи, соединяеть въ себъ дворянъ всъхъ губерній Русскихъ. А потому я имъю право сказать, что въ лицъ Московскаго Дворянства, приносить любовь и благодарность

свою защитникамъ Севастополя Дворянство всей Россіи—и и увъренъ, что еслибъ это было возможно, оно откликнулось бы намъ въ эту минуту со всъхъ концовъ Земли Русской и слилось бы съ нами теперь въ одно полное, единодушное чувство, въ одно слово, въ одинъ голосъ... Здоровье Черноморцевъ и Русской арміи"!

Капитанъ-лейтенантъ Кузминъ-Короваевъ, въ отвътъ своемъ, сказалъ: "Мм. гг., не удивляйтесь молчанію нашему на неслыханный еще досель привътъ, которымъ вы насъ удостонваете. Что можемъ сказать мы вамъ? Что можемъ вамъ отвътить? Что можетъ сказать сынъ, возвратившійся въ обълтія нъжно любимой имъ матери? Что можетъ отвътить онъ ей, когда она съ материнскою нъжностію увеличиваетъ его достоинства, труды и опасности, имъ претерпънные, и тъмъ придаетъ еще болъе цъны его возвращенію"...

Въ заключение объда С. П. Шевыревъ провозгласиль здоровье Морскому Корпусу, къ которому многие изъ приссутствующихъ, съ особенными чувствами, про себя, приссединили здоровье Черноморской гардемаринской роты въ Наколаевъ.

Поутру офицеры осматривали бисліотеку и музеи Университета, и потомъ завтракали у стараго своего сослуживда, сочинителя Исторіи Морскаго Кадетскаго Корпуса, инспектора студентовъ, О. О. Веселаго.

Вечеромъ — благородный спектакль въ пользу Черноморскихъ экипажей.

Въ субботу, 25 февраля, былъ утренній балъ въ завахъ Благороднаго Собранія, который всегда отличался въ Москвѣ особою живостью и весельемъ; нынѣ, украшенный присутствіемъ дорогихъ гостей, онъ получилъ новую занимательность и прелесть.

Въ тотъ же день, состоялся объдъ Черноморцамъ въ де в генералъ-губернатора, устроенный Московскими дамами. В в имена ихъ: графиня Агриппина Өедоровна Закревская, Галья Кирилловна Альбединская, Екатерина Александров в

Базилевская, Ольга Николаевна Базилевская, Агриппина Павловна Буланина, Александра Александровна Вадковская, Марья Григорьевна Вырубова, Елисавета Андреевна Дашкова, Ольга Петровна Иваненко, Софья Николаевна Казакова, Екатерина Николаевна Кошелева, Екатерина Васильевна Кроткова, Елисавета Николаевна Кроткова, внягиня Олимпіада Михайловна Лобанова-Ростовская, Софья Осиповна Мартынова, Александра Александровна Мельгунова, Екатерина Сергвевна Мясовдова, Софья Петровна Нарышвина, графиня Лидія Арсеньевна Несельродъ, виягиня Марья Адамовна Оболенская, Александра Ивановна Пашкова, Надежда Сергвевна Пашкова, Наталья Андреевна Петрово-Соловово, Софья Ивановна Рахманова, графиня Евдовія Петровна Ростопчина, внягиня Наталья Юрьевна Салтыкова-Головкина, Надежда Евдокимовна Стрекалова, Варвара Николаевна Тимашева-Берингъ, княгиня Надежда Борисовна Трубецкая, княгиня Надежда Оедоровна Четвертинская, княгиня Елена Петровна Черкасская, Варвара Степановна Шелашнивова, княгиня Наталья Борисовна Шаховская, Анна Евграфовна Шипова, княгиня Зинаида Павловна Щербатова, внягиня Прасковья Борисовна Щербатова <sup>371</sup>).

Шевыревъ заблаговременно писалъ Погодину: "Графъ Закревскій поручиль миѣ просить тебя отъ лица дамъ, дающихъ обѣдъ морякамъ, и во главѣ ихъ отъ лица графини, сказать слово на этомъ обѣдѣ" <sup>372</sup>).

Великолѣпная зала освѣщена была ярко. Столы украшены въ обиліи лаврами, миртами, камеліями, гіацинтами. Музыка гремѣла. Въ 5 часовъ, дамы взяли своихъ гостей подъ руки и повели торжественно за столъ.

Предсъдательствовала графиня А. Ө. Завревская. Когда она подняла бокалъ за здоровье государя императора, громкое ура! огласило залу, и умольло только передъ гимномъ: Боже, царя храни!

М. П. Погодинъ воспользовался правомъ, даннымъ ему замами, чтобы закръпить и утвердить ихъ свидътельствомъ истину своего положенія о силѣ любви, выраженнаго прежде. Онъ сказалъ: "Назначенный дамами быть ихъ глашатаемъ на нынѣшнемъ праздникѣ, я присоединяю въ этой драгоцѣнной для насъ пѣсни Жуковскаго, которая удостоилась уже давно чести сдѣлаться народною, и которой сейчасъ мы отъ всей души вторили, я присоединяю для нынѣшняго государя слѣдующее желаніе: Дай Богъ ему царствовать долго, милостиво, любовно. Свидѣтельствуюсь дамами: сила не въ силѣ, сила въ любви. Да здравствуетъ возлюбленный нашъ государь императоръ Александръ Николаевичъ"!

За тъмъ, провозглашены были тосты: первый—за здравіе государынь императрицъ, второй—за здравіе великаго княза генералъ-адмирала.

Наступиль тость за здоровье героевъ Севастополя. Едва удерживая слезы, начала говорить графиня Закревская, но заключила свое слово твердымъ голосомъ: "Гт! Прежде всего прошу васъ выпить этотъ вруговой кубокъ, въ достославную память героевъ, падшихъ за святую Русь! Теперь скажу отъ души, что пока вы сражались, мы здёсь, сочувствуя вашимъ богатырскимъ подвигамъ, гордясь вашей безсмертной славой, — мы, женщины, молились о васъ. Теперь, въ часъ отдыха вашего, мы сердечно радуемся, что намъ удалось первымъ встрётить храбрыхъ защитниковъ Севастополя, какъ встрётить ихъ и вся Православная Россія— съ благоговёніемъ, съ восторгомъ и съ благодарностію. Хвала и честь славнымъ Русскимъ морякамъ и всёмъ защитникамъ Россіи! Ура"!!!

Лейтенантъ Бѣликовъ, отвѣчая отъ лица моряковъ, сказалъ: "Счастливы мы, что Провидѣнію угодно было сохранить насъ подъ Севастополемъ и привести въ Москву! О, какъ весело на душѣ и какъ трепещетъ сердце, видя патріотическое чувство, которымъ соединено здѣсь это пръкрасное общество! Эта минута принадлежитъ не нашимъ д стоинствамъ, но нашему особенному счастію. Позвольте му увѣрить васъ, что день 25 февраля никогда не будетъ забы за

въ сердцѣ каждаго изъ моряковъ Черноморскихъ, день, когда мы соединились съ вами въ пламенныхъ желаніяхъ блага Отечеству, благоденствія монарху. Отъ души осушимъ мы этотъ поднятый заздравный бокалъ, въ знакъ того, что чувствуютъ теперь, но чего не могутъ выразить признательныя наши сердца. За здоровье Московскихъ дамъ! Ура"!!!

Графиня Е. П. Ростопчина привътствовала моряковъ своими звучными строфами:

> Ура! защитники Россіи, Добро пожаловать въ Москву. У ней вы гости дорогіе; Про ваши подвиги святые Давно ужъ чтить она молву.

Герон върности и въры, Вы, наши чудо-молодцы, Затинли удалью безъ мъры, Всъ древнихъ доблести примъры, Всъ бранной чести образцы.

Что Данцигь, Сарагосса, Троя, Предъ Севастополемъ роднымъ?... Нътъ битвъ страшнъй, пътъ жарче боя; Дыша въ огиъ, вы гибли стоя, Подъ славнымъ знаменемъ своимъ!...

Двінадцать разълуна смінялась, Луна всходила въ небесахъ,— А все осада продолжалась, И поле смерти разширялось Въ облитыхъ кровію стінахъ.

Четыре смѣны вражьей силы, Четыре войска тамъ легло, И даромъ раннія могилы Въ волнахъ морскихъ, въ степи унылой, Въ борьбъ безвыходно нашло.

У нихъ, у насъ вождей любимыхъ Косила смерть, недугь сражалъ; И много славныхъ, много чтимыхъ Исчезло тамъ незамънимыхъ, А Севастополь все стоялъ!...

Но Господу угодно было Свою Россію испытать. Не мощь враговъ насъ побѣдила, Не длань ихъ городъ сокрушила, А намъ пришлось его отдать.

Честь спасена, а съ ней и слава: И вамъ та честь принадлежить! Своею памятью кровавой Вашъ Севастополь величавый Въ скрижаляхъ родины блестить.

Ура! защитники Россіи, Хлѣбъ-соль вамъ наша будь въ почетъ. Отъ сердца мы слова простыя Вамъ скажемъ, гости дорогіе: Да здравствуетъ Россійскій флоть!

Княгиня Н. Б. Шаховская произнесла: "Не обладая даромъ слова, господа, не съумфю выразить такъ краснорфчиво, вакъ графиня Евдокія Петровна, моихъ чувствъ. Но, что слова? Они болъе изречение мысли, нежели сердца. Слава ваща извъстна не въ одной Европъ. Лучемъ свътлымъ разнеслась она по свёту и сіяеть нынё передъ нами въ ранахъ вашихъ, въ крестахъ и въ вънкахъ безсмертныхъ, коими увънчали вы главы ваши, храбрые защитники Севастополя и чести Русскаго Православнаго народа. Не словами намъ благодарить васъ; съ техъ поръ, какъ Москва, съ хивоомъсолью и шумнымъ торжествомъ, встръчала васъ у Серпуховсвихъ воротъ, вы уже привывли къ громвимъ восвлицаніямъ! И такъ, въ сердцахъ детей нашихъ лишь осталось намъ, признательнымъ матерямъ, запечатлъть, съ Русской Исторіей, и священныя имена почившихъ героевъ, начальниковъ и товарищей вашихъ, сложившихъ славно на полъ ратномъ геройскія главы свои. В'тчная имъ память, а вамъ, господа, многія счастливыя лѣта"!

Въ завлюченіе, по требованію дамъ, произнесъ рѣчь М. ... Погодинъ: "Дамамъ угодно, чтобы я выразилъ ихъ чувст в дорогимъ нашимъ гостямъ, славнымъ защитнивамъ Севаст поля. Сейчасъ отъ нихъ самихъ вы слышали, мм. гг., стольво

прекраснаго, столько для васъ сладостнаго, что всякое мое слово кажется мнъ лишнимъ. Но онъ требуютъ, и я долженъ новиноваться ихъ волё: мудреную задачу получилъ я-передать, что чувствуеть нъжное женское сердце въ минуту своего лучшаго одушевленія, въ минуту своего благороднаго восторга! Позвольте мнв говорить, какъ историку: Русская женщина, когда случится ей возвыситься надъ обыкновенною жизнію, когда какія-нибудь обстоятельства или несчастія унесуть ее изъ ежедневнаго вихря, гдъ она иногда кружится, Русская женщина представляеть собою, надо отдать ей справедливость, высовое явленіе. Въ прошедшее парствованіе мы виділи много примеровъ самоотверженія Русскихъ женщинъ. Какъ свято исполнены были ими обязанности женъ, дочерей, матерей! А въ наше время сестры милосердія? На перевязочныхъ нунктахъ, въ самомъ жаркомъ огнъ, подъ градомъ пуль, картечи и бомбъ, онв являлись ангелами-утвіпителями, - промыть запекшіеся ваши уста, осв'яжить каплей воды пересохшее горло, остановить текущую кровь. Съ какимъ нѣжнымъ участіемъ онъ совершали эти подвиги христіанской любви въ походныхъ госпиталяхъ, и между тъмъ, имъ незнакомы были никакія опасности, он' не им' ли понятія въ мирныхъ своихъ жилищахъ, что значитъ смерть на полъ сраженія... А присутствующія здісь, не готовы ли оні сділать того же завтра, если потребують обстоятельства? Онв и теперь завидують сестрамъ милосердія... Ніть, оні не завидують, потому что носять въ себъ твердое сознаніе своей готовности, убъждены въ нашемъ къ нимъ довъріи. Гдъ же найду я словъ, чтобъ обнаружить, выставить эти тончайшія, глубоко затаенныя фибры ихъ сердца, а говорить общими мъстами мнъ противно! Не лучше ли прервать начатую рвчь, мм. гг.? На этихъ лицахъ, въ этихъ глазахъ, въ этихъ слезахъ и улыбкахъ, читайте сами похвальное себъ слово, самое трогательное. Вамъ, върно, пріятнъе смотръть на нихъ, чъмъ слушать меня. А онв будуть любоваться вами обожженными, наленными, избитыми, простреленными, изувеченными! Ваши

повизви, ваши перевязви, ваши востыли и эти вресты, сіяющіе ярче всяких алмазовь на вашей груди, — это самая привлекательная для нихъ, мужественная красота. Пусть сердце сердцу въсть подаеть-такое молчание сильные всякаго красноръчія. Позвольте же мнъ, не говорить нынъ ничего, ни о вашихъ трудахъ, ни о вашихъ подвигахъ, ни о безпримърной оборонъ Севастополя... Вы сослужили славную службу Отечеству, вы сдёлали много, мы всё это знаемъ и чувствуемъ, но вы сдълаете еще больше; наши корабли, взорваны доки, разрупусть потоплены шены криности, живъ Русскій духъ! Онъ не упаль, онъ возбудился, возвысился, онъ въ это тревожное время чуетъ въ себъ силу. Враги хотъли запереть вамъ путь въ Черное море, вы найдете путь въ океанамъ, и славный Русскій флагъ развъется и будетъ развъваться постоянно на всъхъ моряхъ, гдъ являлся прежде только по временамъ и случайно. Изъ этого славнаго гийзда, изъ этой умаленной семьи воспитанниковъ Грейга, Лазарева, Корнилова, Нахимова, Истомина, вылетить еще много орловь, вследь за молодымь орломъ, -- генералъ-адмираломъ. Кислинскій, Зоринъ, Попандопуло, Швотъ, Кернъ, Астаповъ, Перелешинъ, Юрьевъ, Голенко, Чебышевъ, Винкъ... Всъ, всъ вы прославите Русское имя, и дети наши, а можеть быть, и мы успевмъ еще, по милости Божіей, забыть наши настоящія потери, наши прошедшія б'єдствія; но ни мы, ни д'єти наши, ни внуви, ни правнуки, ни самые отдаленные потомки, во въки-въковъ не забудемъ вашихъ трудовъ и вашихъ подвиговъ. Московскія дамы провозглашають здравицу въ честь славныхъ защитниковъ Севастополя. Ура"!

Молодой воинъ на востыляхъ, поручивъ л. гв. Волынскаго полка, А. Е. Станкевичъ, отвъчалъ на всъ привътствія дамъ и М. П. Погодина, отъ лица воиновъ армін: "Благодаримъ васъ, ваше сіятельство, за выраженный вамя привътъ, благодаримъ васъ, представительницы Московскаго благороднаго сословія, васъ графиня Евдокія Петровна,

за звуки вашей патріотической лиры; наконецъ, васъ, представители ученаго Московскаго сословія. Вполит сочувствуємъ и цънимъ ваше высовое участіе къ намъ . . . . . Если мы, по мъръ вашихъ силъ, служили Отечеству, то мы достойно награждены участіемъ и теплыми молитвами Отечества за насъ. Кавъ въ славный, идеальный въвъ рыцарства, дама вънчала подвиги рыцаря и тъмъ поощряла его на новые, такъ и мы, счастливые вашимъ искреннимъ привътомъ и задушевнымъ радушіемъ, поспъшимъ на новые подвиги, если необходимость потребуеть, зная, какъ ценить Отечество наши труды. Если воины съ гордостью и самоотверженіемъ умирали на батареяхъ Севастополя, и если Исторія достойно оцінить ихъ, то тімь не меніе съ любовію запишеть она на своихъ страницахъ могучее проявление патріотизма и другихъ сословій: дворянство, купечество сыпали милліоны на пользу Отечества, простолюдинъ несъ посильную ленту своихъ трудовъ и вы, милостивыя государыни, явились достойны имени Русскихъ, служа по своему званію достойно нашей славной Россіи. Кто не знаеть на Руси святыхъ подвиговъ любви и милосердія семьи сестеръ, подъ градомъ пуль и картечи служившихъ любви къ ближнимъ на перевязочныхъ пунктахъ Севастополя, подавая примеръ высовой нравственной силы, и сколько храбрыхъ возвращено въ ряды славной арміи помощью и словами утішенія этихъ героинь самоотверженія, и сколько пало, съ простою молитвою къ Всевышнему за своихъ матушевъ! Еще разъ благодаримъ васъ за ваше родное, Московское радушіе. Благодарность нивогда не умирала и не умретъ въ простомъ сердцъ солдата. За здоровье ея сіятельства и представительницъ Московскаго благороднаго сословія"!

Поздно уже было, когда разъёхались гости, уноси въ сердцахъ своихъ прекрасное, благородное удовольствіе. Моряковъ ожидали, на Тверской площади, тридцать троекъ, которыя съ шумомъ и крикомъ помчали ихъ въ садъ Корсаковскій. Тамъ устроенъ былъ В. А. Кокоревымъ уве-

селительный вечеръ: катались съ горъ, въ память о старинной Русской масленицъ, пъли и плисали цыгане (теряюще впрочемъ со всякимъ днемъ свой характеръ), гремъла музика, горъли потъшные огни. Въ заключение открылся балъ, въ калошахъ и ботинкахъ, салопахъ и шубахъ.

## LXXXIV.

Въ воскресенье, 26 февраля, по утру, моряки являлись къ Московскому митрополиту Филарету, и имъли счастіе получить его благословеніе и услышать изъ устъ его "слова жизни и любви".

Въ тотъ день объдъ давали въ честь моряковъ нъкоторые Московскіе купцы, въ залахъ Купеческаго Собранія <sup>373</sup>).

На этомъ объдъ пожелалъ присутствовать и самъ К. С. Аксаковъ, съ своими друзьями. "Мы съ Хомяковымъ", - писалъ онъ Погодину, -- "были третьяго дня же на объдъ у Коворева, приглашены въ воскресенье въ Купеческое же Собраніе. Предполагаю, что этотъ объдъ дается купечествомъ. — Не можете ли вы исполнить следущей моей просьбы: достать пригласительный билеть на обёдь этоть для княвя Валеріана Михайловича Голицына и для Михаила Михайловича Нарышвина. Также нельзя ли пригласить Казначеева съ сыномъ его, который израненъ подъ Карсомъ; это должно было би сделать. Все добрые бойцы Русской Земли, всемъ почетъ Что это значить, что вы не были на объдъ дворянскомъ и не говорили. Князь Михаилъ Оболенскій желаль бы бить приглашенъ на объдъ въ Ковореву. Въдь я такъ повял: этотъ объдъ дается Кокоревымъ въ Купеческомъ Клубъ, а не Купеческимъ Клубомъ. Еще просъба: князь Леонидъ Михайловичъ Голицынъ проситъ тоже достать ему пригласительней билеть въ Купеческое Собраніе. Не отважите. Онъ начал никъ нашей Дмитровской дружины. Живетъ онъ въ ссственномъ домъ, на Знаменкъ, противъ дома Башкова, !1 переулкѣ" 374).

Устройствомъ праздника 26 февряля озаботились старшины Московскаго Купеческаго Собранія: С. И. Сазиковъ, А. И. Колесовъ, А. С. Кампіони, И. В. Борисовскій, С. С. Кашаевъ, М. М. Варенцовъ, В. И. Готье. Заботы ихъ были награждены полнымъ успъхомъ. "Это былъ", — замъчаетъ Погодинъ, — "самый живой, самый шумный праздникъ".

Въ З часа начали собираться гости, и были встръчены старшинами въ первой залъ. Къ 4-мъ часамъ, залы наполнились посътителями. На хорахъ помъстились дамы. Тосты начались чуть-ли не съ перваго блюда. Прогремълъ первый тостъ за здравіе государя императора, государынь императрицъ. Звучно раздался третій тостъ — за здравіе любимаго и чтимаго генералъ-адмирала. Здоровье всъхъ адмираловъ, начальниковъ экипажей и судовъ, офицеровъ и матросовъ Черноморскихъ, Бъломорскихъ, Балтійскихъ, Камчатскихъ. Старшины просили М. П. Погодина выразить торжественно ихъ чувства дорогимъ своимъ гостямъ, доблестнымъ офицерамъ Черноморскаго флота.

М. П. Погодинъ съ поднятымъ бокаломъ сказалъ: "Мм. гг! Всв сословія и частныя лица, наперерывъ другь передъ друтомъ, стараются засвидетельствовать вамъ свое глубочайшее уваженіе, свою горячую благодарность. Восторженные клики народа не умолкають по пути вашего следованія. Где вы ни показываетесь, прохожіе останавливаются, снимають шапки, передають одинь другому ваши имена. По домамъ наши дъти пересказываютъ между собою ваши подвиги и заучивають ваши біографіи. Никогда наша масленица не праздновалась съ такимъ веселіемъ, движеніемъ, съ такимъ прекраснымъ настроеніемъ народнаго духа, какъ нынъ, благодаря своимъ дорогимъ гостямъ! И еслибъ вы провхали вдоль всю Россію, отъ Москвы до Нерчинска и Якутска, и поперегъ, отъ Архангельска до Астрахани, отъ Петербурга до Эривани, вы услышали бы вездъ одни и тъже привъты, вы нашли бы вездъ, въ городахъ и деревняхъ, въ палатахъ и избахъ, одно и тоже радушіе! Нынъ Московскіе купцы

желали воздать подобающую вамъ честь. Они поручили миъ передать вамъ слъдующія ихъ слова и мысли: Ви сослужили славную службу Отечеству; вы исполнили свято гражданскій свой долгь. Десять отчаянныхъ вы отразили и оставили Южную часть Севастополя только въ исполнение высшей воли главновомандующаго. До Съверной стороны, до бухты, непріятели не сміли до сихъ поръ прикоснуться. Ни одной пяди Русской земли вы выъ не уступили, и они не смели нигде отойти отъ береговъ, изъ-подъ защиты безчисленнаго своего флота, какого до сихъ поръ не видало ни одно море. Европа призадумалась, размышляя о безпримърной оборонъ Севастополя, и на въсахъ Парижскихъ негодіацій ваша стойвость, безъ сомнівнія, составляеть одно изъ самыхъ тяжелов сныхъ довазательствъ.... Самый миръ, если онъ состоится, съ пріобретеніемъ человвческихъ И гражданскихъ правъ нашимъ Славянскимъ братьямъ, православнымъ Христіанамъ Востова, за которыхъ начата была война, имфетъ ближайшее отношение въ Севастопольскимъ одиннадцати мѣсяцамъ. Да, вы сдѣлали много, но вы сдълаете еще больше, позвольте мит повторить, въ исполненіе общаго требованія, мон вчерашнія желанія, воторыя отъ души раздёляеть наше нынёшнее Пусть потоплены наши корабли, взорваны доки, сожжены арсеналы, разрушены крыпости — живъ Русскій духъ! Онъ упалъ, онъ возбудился, онъ возвысился, онъ не себъ силу. Непріятели хотьли запереть вамъ Черное море, — вы найдете путь въ океанамъ, и славный Русскій флагъ развъется и будетъ постоянно развъваться на тъхъ моряхъ, гдъ онъ повазывался прежде только временно и случайно. Изъ этой умаленной семьи воспитаниковъ Грейга, Лазарева, Корнилова, Нахимова, Истомина, изъ этого славнаго гитвада вылетить еще много орловъ, вследъ за молодым орломъ, своимъ любезнымъ генералъ-адмираловъ. Новиковъ Ильинскій, Гедеоновы, Стеценко, Рябининъ, Бирюлевъ, Свішниковъ, Шумовъ, Давыдовъ, Бълкинъ (миъ представляются

теперь другія имена....) всѣ, всѣ вы прославите Русское имя, и дѣти наши, а можетъ быть и мы успѣемъ еще забыть настоящія наши потери, прошедшія бѣдствія; но ни мы, ни дѣти наши, ни внуки, ни правнуки, ни самые отдаленные потомки во вѣки-вѣковъ не забудутъ вашихъ трудовъ и вашихъ подвиговъ. Да здравствуютъ славные защитники Севастополя<sup>4</sup>!

Тотчасъ по овончаніи рѣчи, поднесенъ быль приготовленный кубовъ и представленъ старшему изъ бывшихъ на объдъ гостей, вонтръ - адмиралу П. И. Кислинсвому.

Старшина В. П. Бурвинъ, передавая вубовъ, свазалъ: "Въ воспоминаніе того, что мы имъли счастіе угощать васъ, доблестные Черноморскіе моряки, по-просту Русскимъ хльбомъ-солью, просимъ васъ, вмъстъ съ нашею душевною благодарностію, за вашу безпримърную службу святой Руси, принять подносимый нами вубовъ. Мы почтемъ себя счастливыми, если это малое приношеніе будетъ напоминать вамъ о Мосвовскомъ Купеческомъ Собраніи, украшенномъ подаренною вами картиною славнаго Русскаго художнива Айвазовскаго".

П. И. Кислинскій и всё офицеры воскливнули въ одинъ голосъ: великому князю! великому князю! Кубовъ принялъ адъютантъ великаго князя, капитанъ - лейтенантъ В. А. Стеценко, тотъ самый, что послё знаменитаго фланговаго движенія князя Меншикова на Бахчисарай, пробрался сквозь непріятельскія войска въ Севастоноль и ободрилъ гарнизонъ доброю вёстью; тотъ, который послё плавалъ на лодкё изъ Очакова въ Кинбурнъ, окруженный непріятельскимъ флотомъ, передъ самой бомбардировкой, и доставилъ коменданту нужныя свёдёнія, — какъ Шеншинъ въ Бомарзундъ.

Предложено выпить за здоровье всёхъ офицеровъ поодиначке. Написаны ихъ имена и положены въ кубокъ. Лейтенанту Белкину поручено вынимать свернутыя записки, а В. А. Кокореву читать — кому вынется, тому сбудется.

Всякое вынутое имя сопровождалось рукоплесканіями и

другими знавами одобренія. Первое здоровье вынулось Кузьмина-Короваева. Всѣ гости стояли съ бокалами въ рукахъ, прихлебывали и пили. Кравчіе подливали.

По овончаніи перевлички, М. П. Погодинъ свазаль: "Господа! Здёсь есть одинъ молодецъ изъ-подъ Карса, съ тремя пулями: пулей въ руве, пулей въ ноге и пулей въ шев. Неужели мы обнесемъ его чарочвой"?

— Кто, кто?—раздалось множество голосовъ. "Капитанъ Генеральнаго Штаба Казначеевъ".—Казначеева! Казначеева! гдѣ онъ? — загремѣла вся зала. Когда Казначеевъ былъ отысканъ и подведенъ къ столу, съ перевязанною головою, М. П. Погодинъ воскликнулъ: "За здоровье Кавказскихъ братьевъ"!

Капитанъ Казначеевъ сказалъ: "Благодарю васъ, мм. гг., я самый меньшой, слабый представитель славныхъ Кавказсвихъ войскъ, служащихъ подъ начальствомъ генерала Муравьева"!

- Здоровье генерала Муравьева, твердаго, мужественнаго. Ура! ура!—гремёло и не умолкало.
- С. П. Шевыревъ произнесъ прощальные стихи, которые долженъ былъ прочесть и въ другой разъ среди громкихъ рукоплесканій:

Черноморцы! кубокъ вамъ
Въ знакъ души привъта:
Вамъ, морскимъ богатырямъ,
Золотыя лъта!

Подвигь вашъ изъ рода въ родъ
Перейдетъ въ преданье,
Сохранитъ его народъ
И бытописанье.

Только теплую любовь

И хлъбъ-соль родную
Принесли мы вамъ за кровь,
Вами пролитую.

Вотъ насталъ конецъ пирамъ!
Въ Русской день прощанья,
Разставаясь, скажемъ вамъ:
Братъя! до свиданья!

И дамы съ хоръ подали свой голосъ. И. Ө. Мамонтовъ явился тамъ ихъ представителемъ, и отъ имени ихъ сказалъ:

"Дамы Московскаго вупеческаго сословія, свидѣтельницы торжества настоящихъ минутъ, поручили мнѣ, голосомъ ихъ сердца, сказать вамъ ихъ задушевное слово. Вы явили свѣту подвиги безпримѣрной храбрости, неустрашимости и самопожертвованія: вы показали, какъ долженъ любить всякій Русскій человѣкъ свое Отечество. Да послужитъ же этотъ примѣръ вашъ, примѣромъ всѣмъ юнымъ сыновьямъ нашего сословія: чтобы они были также преданы нашему Отечеству и съ такимъ же самоотверженіемъ жертвовали для него трудами, умомъ, капиталами и всѣми силами, съ какимъ вы жертвовали своею кровію, забывая себя, своихъ женъ и дѣтей. Здоровье доблестныхъ, храбрыхъ моряковъ"!

За симъ следовали стихи студента Потехина, которые были также повторены и покрыты рукоплесканіями.

По прочтеніи стиховъ, М. П. Погодинъ предложилъ тостъ за здоровье молодого покольнія: "Да здравствуетъ оно, учится и учится, развивается и преуспываеть, въ чувствахъ преданности и любви въ Отечеству, въ Престолу, въ Церкви, на пользу и славу Россіи"!

Старшина Купеческаго Собранія, С. И. Сазиковъ, произнесть слѣдующую рѣчь: "Всѣмъ намъ отъ души хотѣлось бы произнести вамъ, доблестные моряки Черноморскаго флота, рѣчь, чтобы выразить вамъ тѣ чувства, которыя находятся въ сердцѣ каждаго изъ насъ; но такъ безпримѣрна ваша храбрость и подвиги на славу Отечества, что всякое краснорѣчіе слабо и безсильно, и нѣтъ словъ для передачи нашихъ чувствъ. При видѣ васъ, храбрыхъ моряковъ и витязей, пои видѣ васъ, чудо-богатырей, заговорило наше Русское сердце, намъ хотѣлось бы, вмѣсто всякой рѣчи, обнять васъ, какъ /чшихъ дѣтей царя Всероссійскаго, какъ родныхъ братьевъ сей Руси, и, крѣпко прижимая васъ къ сердцу, сказать: в здравствуютъ наши други, наши братья, защитники, да

здравствують храбрые Черноморскіе моряки, и да процейтаеть нашь Русскій флоть "!....

Капитанъ - лейтенантъ Кузьминъ - Короваевъ, отъ лица исряковъ, произнесъ следующее приветствіе Московскому купечеству: "Мм. гг! Чувства, возбужденныя въ насъ высовить почетомъ, который вы намъ оказываете, выше всявихъ словъ Лестны, много лестны для насъ и ваша хлёбъ-соль, и ласковыя ръчи. Что же сдёлали мы, чтобъ удостоиться такой безпримърной чести? Нъсколько дней изъ жизни нашей подвизались на пользу и славу нашей родины. Но не долгь л нашъ, не самая ли священная и вместе съ темъ высовопріятная обязанность — всё дни, часы и минуты нашего существованія отдать странъ, насъ родившей? Но вы сами, высокопочтенные граждане Земли Русской, на пути вами избранномъ, не посвятили ли всёхъ мгновеній своей жизни на пользу Отчизны? Но вы сами, торговлею своею, презирал разнородныя препятствія и даже опасности, встрічаеныя вами, не увеличили ли благосостояніе и богатство государства нашего? И навонецъ вы сами, свромно высовими трудами своими, способствуя силъ и славъ царя и Россіи, не возбудили ли зависти даже въ самыхъ отдаленныхъ сосёдяхъ нашихъ? Да здравствуетъ же и благоденствуетъ Русское купечество на славу царя и Россіи и на зависть завистникамъ"!

Все собраніе пожелало засвидітельствовать свое уваженіе хозяевамъ пира. М. П. Погодинъ свазаль: "Перехожу ва другой влирось, и прошу позволенія свазать ніссолью словь, въ честь знаменитаго Московскаго вупечества. Оно служить вітрно Отечеству своими трудами и приносить на алтарь его безпрерывныя жертвы. Ни одинъ торговый городь въ Европів не можеть сравниться въ этомъ отношенія съ Москвою. Но наши вупцы не охотниви еще до Исторітони не считають своихъ пожертвованій и лишають народні літопись преврасныхъ страницъ. Если бы счесть всіз и пожертвованія за нынішнее только столітіе, то онів состивии бы такую цифру, какой должна бы повлониться Европ

И не бываеть въ Москвѣ нивогда промежутковъ, чтобъ переводились даже частные благотворители между купцами. Скончается одинъ, является другой. Святое мѣсто не бываетъ нусто. Каковъ былъ Крашениниковъ? До десяти милліоновъ простиралось количество его пожертвованій. Колесовъ, Лепешкинъ оставили завѣщанія, изукрашенныя дѣлами благотворительности. Сколько назначилъ для добра Рахмановъ, нашедшій себѣ достойнаго душеприкащика въ Солдатенковѣ; а самъ Солдатенковъ, а Набилковъ, Лобковъ, Гучковы, Прохоровы, Алексѣевы! Всѣхъ и не перечтешь! Да здравствуетъ и успѣваетъ во всѣхъ своихъ добрыхъ дѣлахъ знаменитое благотворительное Московское купечество"!

Достойнымъ вънцомъ пира была ръчь В. А. Кокорева, которая произвела совершенный восторгъ. Вотъ она: "Среди теплыхъ, задушевныхъ торжествъ Москвы въ честь доблестныхъ моряковъ, невольно приходить на мысль, что Русская сила редко имела постепенное развитие, а всегда вдругъ, скачками. И эти скачки бывали только въ годы общаго горя. И въ эти годы мы особенно крвико прилвилялись въ нашимъ царямъ, приростали въ нимъ всемъ своимъ существомъ. Въ эти годы отерывались въ насъ новыя достоинства, возвышались въ собственныхъ нашихъ понятіяхъ узнавали самихъ себя. Вотъ гдв нашъ Всероссійскій ростъ! Вев войны на Россію, что значили? Это были, отъ самаго Провиденія, поверви Русскихъ сердецъ и общія намъ переклички. Какъ только слышалось въ ответь: всё любимъ Русь, всв станемъ за нее, - какъ только это подтверждалось двломъ, война утихала, а могилы павшихъ твердили намъ во время мира: Любите, любите Русь, какъ мы ее любили. Недаромъ же Русская пословица говорить более пятисоть леть устами всего народа: Вынеси ты меня, мое горе! Оно ведь и на деле такъ. Разве не вынесло насъ горе Нарвское, Московское и всё прежнія горя, наши славные будильники, наши возносители на ту высоту, которая можетъ удовлетворить насъ по объему нашей Земли. Никогда ни

разу не измънялъ намъ нашъ върный союзнивъ - Русское горе. Это нашъ двигатель, положенный судьбою на кресть Россіи при ея рожденіи. А вакой онъ могучій, какія придаеть крылья, какъ освежаеть, обновляеть, развиваеть мысль, нагръваетъ сердца, соединяетъ всъхъ въ единодушно и толваеть впередь. Доказательствомъ единодушнаго соединена служать десять дней, проведенные вами въ Москвъ, доблестные моряви Черноморского флота. Мощь Русского горя понятна въ одной Руси: у насъ оно нивогда не производитъ унынія, а только одну кручину. Не напрасно ты, кручинушка, воспъваещься въ Русскихъ пъсенкахъ! Не случайно же въ звукахъ ихъ тянетъ насъ что-то за сердце! Доказано, что жизнь государствъ похожа на жизнь человъка. Не лучшая ли пора въ жизни нашей та, когда коснется сердца вручина любви? Тогда мы и плачемъ, и радуемся, восхищаемся, стремимся, хитримъ, да табъ хитримъ, что никто насъ не проведетъ; тогда мы очищаемся, возвышаемся, вдумываемся и тоскуемъ, но тоски своей не уступимъ никому. Представляя собою семью влюбленныхъ въ Россію людей, мы дорожимъ нашей кручинушкой, мы чувствуемъ, какъ много въ ней любви въ Отечеству, душевной силы и сладости. Дай Богъ мира, — мы всё того желаемъ, — желаемъ мира, согласнаго съ намъреніями и будущими видами нашего батюшки-царя. Но во всякомъ случав, мы готовы нынв, впреди всегда, на то жертвоприношеніе Отечеству, которое показали намъ вы, храбрые Черноморскіе моряки! Тостъ въ честь славнаго и могучаго Русскаго горя"!

Послѣ рѣчи "все собраніе отправилось въ залу въ портрету государя и пропѣло гимнъ въ одинъ голосъ: Боже, иаря храни! какъ бы передавая ему на руки свое спасительное, сознанное горе, да преложитъ его на радость, согласт съ общими Русскими желаніями, надеждами и молитвам! Торжественна была эта минута, за коей послѣдовало какое-то торжественное молчаніе. Моряки принесли кубок въ который влито восемь бутылокъ шампанскаго, и пошез въ

онъ въ круговую за здравіе Святой Руси! Начались пляски подъ звуки Русскихъ пъсенъ. Хромые офицеры на костыляхъ пустились въ присядку. Зрители вторили имъ своими движеніями. Всѣ плечи, руки, ноги говорили. Дамы бросали цвѣты, букеты, вѣнки. Старикъ Энгельгардъ съ Прейсишъ-Эйлаускимъ Георгіемъ, старикъ Жерве, на деревяшкѣ, съ сыномъ, по имени котораго называется знаменитая батарея, ходили въ толпѣ; купцы съ бородами, студенты, офицеры, обнимались и цѣловались. Пиръ кончился въ 10 часовъ вечера. Въ дверяхъ стояли старшины съ огромными подносами и потчивали на прощанье уѣзжавшихъ гостей " 376).

Рѣчь Кокорева произвела впечатлѣніе. "Очень благодарю за рѣчи", — писалъ Погодину С. Т. Аксаковъ, — "Кокоревская по слуху была гораздо лучше, а въ печати много потеряла. На коего чорта подлая любовь къ дѣвкѣ?.. Про Шевырева всѣ говорять, что онъ гадокъ и отвратителенъ". Но К. Д. Кавелинъ писалъ Погодину: "Меня поразили двѣ рѣчи Кокорева. Вотъ человѣкъ, рожденный ораторомъ! У него есть мѣста, отъ которыхъ не отказались бы и древніе. И сколько свѣжести, глубины и силы! Такъ не говорять у народовъ, собирающихся умереть, хотя гнили, гнили столько, что не оберешься".

Другъ и товарищъ Погодина, С. А. Масловъ, написалъ ему укорительное письмо: "Не огорчись, добрый товарищъ, что передамъ тебв пересказанное больному. Въ сердечно простой рвчи твоей, въ Купеческомъ Клубъ, вырвалось выраженіе, обращенное къ В. А. Кокореву:—вото тото человъкъ съ козлиной бородкой.... Помилуй! Да въдь это сархазмъ, который многихъ оскорбилъ. Такъ мнѣ сказали. Не напечатай, ради Бога, этой козлиной бороды, иначе она сдѣлается прозвищемъ достойнъйшаго изъ представителей Русскаго начала. Довольно и статьи С. П. Шевырева для уничиженія его подвига. Я десятый день не подымаюсь съ постели".

Наконецъ, и самъ С. Т. Аксаковъ писалъ Погодину: "Я не могу опомниться отъ Кокорева! Это вполнъ Русское чудо"!

## LXXXV.

25 февраля 1856 года, архимандрить Веніаминъ писаль Погодину изъ Сергіевой Лавры: "Святая Лавра ожидаеть и рада принять такихъ дорогихъ гостей, какъ наши моряки. Отецъ нам'встникъ принялъ отъ меня это изв'встіе съ радостію и надвется усповоить, какъ помещеніемъ, такъ и трапезою, впротчемъ сообразною дня веливаго поста; но можно думать, что всё будуть довольны. Здёсь въ святой обители. подъ вровомъ Царицы Небесной и преподобнаго Сергія, первый предметь—Святыня;—а остальное все второстепенное. Служба Божія, по уставу Церкви, въ понедёльникъ \*): утреня начнется въ 7 часовъ утра; въ 11-ть-часы съ вечернею, а въ 4-повечеріе или мефимоны, кончатся въ 6 часовъ. Между службою будеть довольно время осмотрёть все замізчательное, что есть въ Лавръ — и еще достанетъ время посътить свить Гефсиманію и Виоанію, м'єсто повоя веливаго Шлатона. Все это, можно надъяться, что будеть занимать нашихъ любовнательныхъ героевъ и доставитъ имъ большое удовольствіе, - чего искренне желаеть и мое недостоинство. Я передаль отцу нам'естнику, что нашихъ гостей будеть на тридцати тройкахъ" <sup>376</sup>).

Въ тоже время и митрополить Филаретъ писалъ своему лаврскому намъстнику Антонію слъдующее: "О Севастопольскихъ гостяхъ я спращивалъ флотскаго іеромонаха, когда они будутъ въ Лавръ, и получивъ отвътъ, что въ чистый понедъльникъ, отвъчалъ, что они избрали такое время, въ которое неудобно угостить ихъ иначе, какъ духовнымъ угощеніемъ. Въ Москвъ величали ихъ такъ, что если бы они ввяли Константинополь, трудно было бы сдълать болье. Почтенный профессоръ Шевыревъ не усомнился сравнить взрывъ

<sup>\*) 1-</sup>я недъля Великаго поста. Н. Б.

Севастополя съ землетрясеніемъ во время страданія Христова \*). Кавое смѣшеніе! А если употребить Еврейское слово, то надобно будеть сказать: какой вавилонъ, не только на западѣ, но и у насъ <sup>и з77</sup>).

Въ 2-мъ часу по полуночи (съ 26 на 27 февраля, т.-е. въ чистый понедъльнико), офицеры собрались въ В. А. Кокореву, въ гостинницу Шевалье, гдв у врыльца готовы уже были тройки въ крытыхъ возкахъ, помчавшія ихъ на богомолье въ Троицъ Сергію. Въ 8 часовъ, прівхали они Лавру. Тамъ ожидалъ уже ихъ Севастопольскій товарищъ, отецъ Веніаминъ, убхавшій заранбе предупредить отца намъстника Антонія, о прибытіи Черноморскихъ гостей. Трогательна была минута, вогда, собираясь въ церковь, они начали записывать имена павшихъ своихъ товарищей для поминовенія. Листъ своро быль исписанъ. Любезные образы одинъ за другимъ вставали предъ ними въ воображеніи и грусть овладъвала сердцемъ. - Довольно, довольно, господа, воскликнуль одинъ, -- напишемъ лучше всёхъ православныхъ убіенныхъ и умершихъ отъ ранъ подъ Севастополемъ! co всёмъ соборомъ отслужилъ торжественную нанихиду и клиръ провозгласилъ ную память. Потомъ принесено было благодарственное моленіе и пропъто многая льта Христолюбивому воинству. Офицеры приложились въ мощамъ веливаго Русскаго молитвенника чудотворца Сергія, и потомъ осмотрѣли всѣ соборы; ризницу и прочія достоприм'вчательности монастыря. Посл'в объда они ходили благодарить отца намъстника, за оказанное внимание и получили отъ него въ благословение по образу св. Сергія и Описаніе Лавры 378).

"Горько слышать",—писаль митрополить Филареть къ своему лаврскому намъстнику Антонію,— "случившееся съ моряками въ началъ поста. И люди, въ которыхъ мы видъли

<sup>\*)</sup> Въ рѣчи своей, на объдъ у графа А. А. Закревскаго, стр. 482—485.

H. B.

подвижниковъ, позволяютъ тавъ уничижительно по $\delta$ ъждать себя вину $^{4}$  <sup>379</sup>).

Во вторнивъ, 28 февраля, по утру, въ особомъ повздъ, отправились моряки въ обратный путь. В. А. Кокоревъ повезъ ихъ твиъ же порядкомъ въ Петербургъ, какъ привезъ изъ Петербурга. Москвитяне всвхъ сословій проводили дорогихъ гостей на станцію желізной дороги.

"Такъ", — писалъ Погодинъ, — "кончились Московскія празднества, которыя оставили благотворное сёмя во многихъ душахъ, и долго, долго будутъ вспоминаться съ удовольствіемъ не только въ Москвъ, но и во всей Россіи" 380).

Единомысленнымъ съ митрополитомъ Филаретомъ, касательно Московскихъ праздниковъ, является И. С. Аксаковъ. Изъ отдаленнаго Николаева онъ писалъ своему отцу: "Превознесеніе Черноморцевъ похвалами паче мѣры чрезвычайно обидѣло и раздражило армію, гибнувшую тысячами на бастіонахъ. Вообще хорошъ и истинно высокъ только нижній чинъ; храбрость же большей части офицеровъ не имѣетъ нравственнаго достоинства. По разсказамъ, Севастополь быль что-то въ родѣ Содома и Гоморры, относительно нравственности; Малаховъ курганъ прозывался: хребетъ беззаконія зап.

23 февраля 1856 года, А. В. Головнинъ писалъ Погодину: "Письмо ваше, почтеннъйшій Михаилъ Петровичь, въ которомъ вы поспъшили сообщить о пріемъ, сдъланномъ Москвой Черноморскимъ морякамъ, я читалъ генералъ-адмиралу. Его высочество былъ тронутъ выраженіемъ неподлъльныхъ чувствъ, которыя явила при этомъ случаъ Москва и будетъ весьма благодаренъ вамъ за подробное описаніе, для Морскаго Сборника, Московскихъ праздниковъ. Его высочество взялъ у меня письмо ваше, чтобъ прочесть императрицѣ Маріъ Александровнъ".

Потомъ Погодинъ отправилъ къ Головнину застольны ръчи, и онъ также произвели впечатлъніе.

"Присланныя вами застольныя рѣчи, — писалъ Головнинъ, — прочитаны великимъ княземъ генералъ-адмираломъ съ большимъ удовольствіемъ. Его высочество благодарить васъ и ожидаетъ полнаго описанія праздниковъ, которыми Москва угостила нашихъ героевъ. Его высочество выразилъ желаніе видёть и лично благодарить г. Кокорева".

Исполняя приказаніе великаго князя Константина Николаевича, Погодинъ принялся за описаніе Московскихъ праздниковъ, и въ сотрудничество себъ привлекъ Шевырева.

"Не имфешь ты во мер", - писалъ Погодину Шевыревъ, -"ни малъйшей жалости, и не хочешь помочь въ описаніи дъла, которое однако близко твоему сердцу. Даже отнялъ у меня единственнаго помощника, Потвхина, который самъ же вызвался да не пришелъ. Скажи Митв \*) отъ меня, что онъ вътренъ. Вчера, въ свияхъ, надълъ на себя шубу О. И. Корнилова да и исчезъ въ одну минуту. Это было въ то время, какъ мой человъкъ пошелъ въ кабинетъ за чернильницей. И какъ овъ дорогой не замътилъ, что не его шуба: на Корниловской - ка пюшонъ, на его тубъ-пътъ. И вакъ онъ не догадался по росту-и наконецъ, какъ же утромъ не прислалъ ее, а заставляетъ меня посылать нарочнаго въ ваши сугробы Альпійскіе? Еще хотвль я тебъ сказать встати: Не хорошо Митя говорить о повойномъ государъ, при мнъ и при другихъ, особенно при студентахъ, не хорошо твиъ болве, что Николай Павловичъ все-таки благод тель твой и твоего семейства. Когда я вчера замѣтилъ ему это, -- онъ отвѣчалъ мић: А этотъ вдвое бы далъ! Мић это противно стало!-- Но и ты въ томъ виноватъ твоими безпрерывными намеками на покойнаго и въ бесъдъ, и въ ръчахъ, и въ эпитетахъ: неудобозабываемый. — Не хорошо всв вины слагать на одного, и ни въ чемъ не обвинять себя. Ты увлеваешься Кошелевымъ, Хомяковымъ съ братіею и мстишь тімъ новому покольнію. Въ рычи твоей от дама мнь тоже не понравился намекъ на Сибирячекъ и ссыльныхъ. Думаю, что онъ и тамъ не поправится. Носить корректуры речей твоихъ къ тебе,

<sup>\*)</sup> Старшій сынъ Погодина. Н. Б.

нътъ физической возможности. Надобно, чтобы прошлая недъля не прошла даромъ, а осталась бы у всъхъ въ памяти. Я говью-и работаю безъ устали, думая тымь послужить Московскому міру, который жаждеть знать, что было. Вели Мить отдать шубу моему человъку, который отвезеть ее въ Корнилову, а онъ самъ, пускай, пошлетъ въ нему за своей шубой. Или, пускай, онъ самъ въ шубъ Корнилова събздить за своей шубой, да извинится передъ почтеннымъ человъкомъ въ своей вътренности. Отъ Жеребцова и получиль письмо его въ Коршу, все Коршемъ измаранное и испачканное, такъ что не разберешь. Наборщики разбирають съ усиліемъ. Но все-таки нѣтъ помощи, и много траты времени. Твоей ръчи на Кокоревомъ объдъ, въ четвергъ, до сихъ поръ нътъ. Пришли также и купеческую. Слово: противновъ ръчи тоже не хорошо. Не дамское слово, а съ лучкомъ. А здравица изъ лексикона Бодянского. Этого ни одинъ Русскій не пойметъ".

Но, во время общаго сотрудничества по описанію Московскихъ праздниковъ, два друга успели уже поссориться. "Грустно было мив прочесть въ письмъ твоемъ", —писалъ въ Погодину Шевыревъ, -- "что мы давно уже разошлись во взглядахъ. Да въ чемъ же? - Я, право, не думаю. Недъля масленая доказала, что мы не разошлись. Элементы раздъленія такъ сильны въ нашемъ Отечествъ, что если ужъ мы разойдемся, стало быть всёмъ придется расходиться. Напрасно ты думаешь, что я не расположень слушать советы. Право, готовъ не только слушать, но и исполнять совъты добрие. Теперь всв говорять: надобно правды, правды, правды. Прежде надобно было пожелать ее важдому въ отношени къ самому себъ. Попробуй кому-нибудь сказать его правду, тотчасъ осердится. И я, въроятно, неключимъ со всеми другими въ этомъ отношеніи. Но какъ же мы будемъ вірными возвъстниками ея въ отношевіи ко всей Россіи и къ другимъ, если не будемъ принимать ее отъ другихъ въ отношеній къ самимъ себъ? Въ заключеніе, прошу тебя простить

меня, въ чемъ согрѣшилъ передъ тобою. Трудно соединить правду съ любовью. Правда жестка; только любовь можеть смягчить ее. Надобно правду передавать любовно. Вотъ въ чемъ я особенно гръшенъ, гръшенъ передъ всъми и передъ тобою. Общественно я, можеть быть, грешень въ томъ, что не говорилъ резкой правды. Не умею излагать ее такъ, какъ ты умъешь. Но я готовлюсь сказать многое, благо прищло время. Къ іюлю мъсяцу постараюсь приготовить это. Въ 1841, 42, 43 годахъ и въ 1848-мъ, въ Москвитянина, важется, я свазалъ довольно — и многое сбылось. Во 1844. 45, 46, 47 годахъ я говорилъ лекціями. Въ 1849-50-хъ, также. Тамъ, читая Педагогію, готовилъ Гоголя, поминая Жуковскаго, готовилъ юбилей. Въ отношении въ Университету я грвшенъ: я мало созналъ грвхи его. Но Университетъ быль тогда въ опалъ: какъ же въ день стольтнихъ его именинъ было нападать на него? Я ему еще сважу правдуи считаю это обязанностію. Въ любви моей въ теб'я всегда одинаковъ, что засвидътельствовалъ тебъ и поцълуемъ на масленой. Обнимаю и цёлую тебя и, готовясь къ исповёди, прошу еще разъ прощенія. Статья не вышла. Графъ Закревскій и цензоръ усомнились на счетъ тіхъ подробностей статьи Жеребцова, которыя касаются Кокорева, на содержаніе моряковъ. Графъ думаетъ, что это можетъ быть непріятно великому внязю и самимъ морякамъ. Въ твоей стать в все прекрасно и деликатно сказано, а въ статъй Жеребцова слишкомъ ръзко выражено иждивеніе. Это можеть изгадить половину добра, сдёланнаго Кокоревымъ. Вотъ почему решились повременить до завтра, а между темъ, все это посгладить".

Предъ отправленіемъ въ Петербургъ своего описанія Москвовскихъ празднивовъ, Погодинъ счелъ полезнымъ представить оное на разсмотрѣніе С. Т. Аксавову, но этотъ послѣдній написалъ Погодину слѣдующее суровое письмо: "Вы все любите дѣлать около пальца; отъ того во всемъ смѣсь и безпорядокъ; вмѣстѣ съ драгоцѣнными каменьями всякая дрянь

и мусоръ. Только сейчасъ вончили чтеніе вашихъ бумагь и приписки Коворева: замечать некогда, негде и не съ кемъ. Все это читать надо было вывств, переписанное на было вы полномъ составъ, тогда, можетъ быть, вышло бы что-нибудь гораздо стройнъе, цъльное, строже обдуманное и написанное. Кокоревъ-человъвъ необывновенный, ибо съ веливимъ умомъ соединяеть великую даровитость. Я даже постигнуть не могу, вакъ онъ можетъ такъ писать, не получивъ настоящаго образованія. Онъ можеть принесть громадную пользу. Во всёхъ его последнихъ действіяхъ являются два вредныя обстоятельства: 1) Всякій порядочный челов'євь оскорбляется, что Русскіе офицеры могли принять отъ частнаго человъва такого рода угощенье и пожертвованіе; а вы, вм'ясто того, чтобъ скрывать по возможности эту болячку, стараетесь выворотить ее наружу. 2) Часто проглядываеть заранве придуманная вомедія, которая разрушаеть все; а вы и этой стороны не щадите. Я долго молчалъ. Вижу сметение понятий, которымъ страдаете и вы, и Кокоревъ, и отъ того объ васъ обоихъ говорять по большей части дурно; но я задёль такую глубокую матерію, что и самъ не радъ. Польза все-таки будеть".

THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

Въ Дневники же своемъ, подъ 25 мая 1856 года, Погодинъ записалъ: "Бартеневъ разсказалъ о клеветъ, распущенной на меня по поводу знакомства съ Кокоревымъ... Грустно"...

Между тёмъ, А. В. Головнинъ, по полученіи отъ Погодина описанія Московскихъ праздниковъ, писалъ ему: "Вчера утромъ получилъ я вашу статью, почтеннѣйшій Миханлъ Петровичъ, о Московскихъ праздникахъ въ честь Черноморскихъ моряковъ, а вечеромъ, великій князь генералъ-адипралъ прочелъ ее съ большимъ чувствомъ, и поручилъ мев сказать вамъ, что его высочество искренно благодаренъ вам и за статью, и за горячее участіе въ томъ пріемѣ, которым Москва почтила нашихъ героевъ. Статья ваша пришлась ег высочеству очень по сердцу и сегодня отправлена въ Редакцію Сборника, для напечатанія, не смотря на то, что мно

гое въ ней будетъ повтореніемъ статьи, воторую сама Редавція уже съ недёлю какъ напечатала; но его высочеству такъ полюбилась ваша статья, что, не смотря на повтореніе, онъ желаетъ видёть ее въ Сборникъ".

Къ статъв своей Погодинъ хотвлъ сдвлать вавую-то прибавку, но Головнинъ писалъ ему: "На прибавку сообщенныхъ вами словъ, веливій внязь не согласенъ, полагая, что теперь, при снисходительномъ направленіи цензуры, авторы должны быть вдвое осторожне, чтобъ не могли свазать, что они употребляють во зло это обстоятельство, и въ несчастію, есть много охотниковъ перетолковывать самыя благонамъренныя слова".

## LXXXVI.

Описавъ лицевую сторону Московскихъ правдниковъ, Погодину вздумалось представить и ихъ изнанку.

"Мы были на сценъ", —писаль онъ, — "отправимся теперь за кулисы: какъ устроилось угощеніе, какъ намфренія приведены въ исполнение? Вопросъ и отвъть въ высшей степени любонытные и поучительные, которые заставять подумать тъхъ, кто думать умъетъ. Привезти и отвезти сто офицеровъ, съ прислугою, разм'естить и заготовить для нихъ все нужное и роскошное, исполнять всв ихъ приказанія, въ продолжение десяти дней, дать несколько великоленныхъ обедовъ, въ разныхъ мъстахъ, на триста, двъсти, сто особъ, сочинить несколько увеселеній и празднествь, достать билетовъ во всв публичныя собранія, приготовить роскошные объды, завтрави и ужины на дорогахъ, устроить многолюдные поъзды и встръчи, - все придумать, ничего не забыть, ни въ чемъ не ошибиться, и соблюсти всв приличія. Куча, важется, всяваго дёла, для вотораго нужна постоянная канцелярія, временный комитеть и много чиновниковъ особымъ порученіямъ. Нуженъ, сверхъ того, департаментъ для приведенія въ ясность делопроизводства, контроль для повърви счетовъ, и ливвидаціонная воммиссія, воторая едва ли мъсяцевъ въ шесть можетъ овончить свою трудную операцію. Все это необходимо, казалось, по нашей привычкъ, а въ натуръ не понадобилось ни комитета, ни канцеляріи, ни коммиссіи, ни департамента, и дело сделалось легко, скоро и удобно. Какъ такъ? А вотъ какъ: одинъ изъ Петербурга мигнуль по телеграфу: живо! А другой, въ отвъть, кивнуль изъ Москвы: дадно! И гости повхали, прівхали, сыты и веселы, погуляли, повеселились, возвратились въ сроку; вся Москва съ ними отпраздновала. Счеты въ три двя кончени, тысяча человъкъ удовлетворены съ залишками, и поклонились въ поясъ; никакой жалобы нигдъ не послышалось, а отъ всъхъ полное удовольствіе и благодарность; разсказовъ, самыхъ веселыхъ и пріятныхъ на два года, воспоминаніе на всю жизнь! Вотъ что значить делать дело умеючи и отъ души! Одинъ мигнулъ, другой вивнулъ, свазано выше, и это не фигура: такъ точно и было. Этотъ одинъ и этотъ другой употребили еще по два человъка въ Петербургъ и въ Москвъ, смышленыхъ, расторопныхъ, честныхъ и главное, имъ преданныхъ: тъ приложили руки къ дълу, и все вскипъло, и все пошло заведенными часами, по маслу и ни у кого не застрило конейки, а развъ приложена своя. Вся награда по овончаніи діла, въ дружескомъ спасибо. Дійствовавшія лица поцеловались, пожали другь другу руку-и кончень баль! Приложите жъ этотъ образъ дъйствія къ дъламъ однороднымъ, а ихъ найдется множество въ системъ государственнаго управленія, и вы нав'врное получите скорый усп'яхъ. Да какъ, да нельзя, да вотъ въдъ что можетъ случиться. скажутъ наши подъячіе всёхъ чиновъ и видовъ, а я скажу: Прежній образъ д'яйствій оказался недостаточнымь — это для всвхъ очевидно: испытайте этотъ, благо приходится онъ по душв и по натурв, то-есть, изберите людей живыхъ, известныхъ, какъ это бывало у насъ встарину, и поручите имъ разныя части для управленія по сов'єсти и присягь, они найдутъ себъ помощниковъ и дъло закипитъ! Но, возвратимся

къ старому образу действій, и разсмотримъ, ваково было принадлежащее собственно ему въ последнихъ событіяхъ. Все принадлежащее ему, было вяло, свучно, досадно, недостаточно, пошло, даже противно, и не выдерживаетъ не малейшаго сравненія съ свободными движеніями частныхъ людей и всего народа. Кто же действоваль или лучше, не действоваль по старому образу? Городсвія власти, митрополить, генеральгубернаторъ, предводитель Дворянства, градской голова. Все это люди почтенные, заслуженные, умные, но такъ испортилась машина, что она не могла сдёлать съ нею ничего хорошаго, и оказались совершенно несостоятельными: инструменть такъ разстроился, что нивакой виртуозъ не можетъ сыграть на немъ ничего порядочнаго. Мое почтение въ митронолиту, къ его высокому уму и дару слова, - слишкомъ навъстно; слъдовательно, я не могу быть заподозрънъ въ пристрастіи. Митрополить не выслаль даже простаго священника со крестомъ, встрътить матросовъ, которые во всей Россіи встрѣчаемы были, по древнему православному обычаю. Отъ чего? Отъ того, что онъ, върно, не получилъ оффиціальнаго отношенія о вступленіи экипажей въ Москву. Зачёмъ онъ не распорядился безъ отношенія? Онъ ничего не слыхаль? Зачемъ же онъ не имфетъ такихъ людей, которые бы сообщали ему подобныя свёдёнія? А генералъ-губернаторъ, почему не далъ знать митрополиту? Не пришло ему въ голову. Зачемъ же онъ не имъетъ такихъ людей, которые бы напоминали ему, что нужно, и чего не приходить ему въ голову? Одному всего придумать нельзя, а у насъ всявій начальникъ поставилъ себя такъ, что никто не смъетъ къ нему и подступиться, боясь получить грозный взглядъ: ты учить меня хочешь!.. И всв молчать, ни кому нъть дъла ни до чего, и діло остается на бумагі, то-есть бездільное. Генераль - губернаторъ имъль въ виду простыхъ матросовъ, и назначиль встретить ихъ исправляющему должность плацъмајора съ частнымъ приставомъ; а эти матросы -- защитниви Севастоноля, которыхъ перецеловать самъ государь сочтетъ

себъ за удовольствіе. Этого также никто ему не напомниль. Какой день выбранъ для встрвчи? 18 февраля, день кончины покойнаго государя. Позволительно ли, прилично ли въ такой день шумное выражение какого нибудь чувства? Развъ нельзя было назначить встръчу наканунъ или другой день? Ясно, что, по высшему его соображенію, согласно съ старымъ образомъ действій, генералъ-губернаторъ хотьль, чтобы встрвча была какъ можно тише, т.-е., онь боялся выраженія любовныхъ народныхъ чувствованій, точно какъ на Западъ, правительство боится враждебныхъ демовстрацій оппозицін. По этой то причинъ не объявлено было ни въ какихъ газетахъ о предстоящемъ вступленіи моряковъ, и жители ничего объ немъ не знали; но все-таки собралось многое множество, сердцемъ почуя, и зашумвло и закричало, и возрадовалось и возликовало, а остальные обыватели ввечеру ругательски ругали городское начальство, за преступное или по врайней мъръ неразумное умолчаніе. Пойдемъ далье: генералъ-губернатору нельзя было дать объда морявамъ ближе пятаго дня, и онъ не позволяль никому давать имъ объда прежде. Несчастные купцы чуть ли не подверглись взысканію за то, что показали прежде всёхъ свое усердіе. Спрашивается: гдф же было обфдать офицерамъ первые четыре дня, до генералъ-губернаторскаго пятаго? У Кокорева. Ну, Кокоревъ и давалъ объды ежедневные на 150 человъвъ, въ Новотроициомъ трактиръ, у Шевалье, въ Купеческомъ Собраніи, еще у Шевалье и проч. Нівкоторые офицеры однакожъ отправились назадъ въ Петербургъ, сочтя слишкомъ для себя неловкимъ такое продолжительное ожиданіе оффиціальныхъ об'вдовъ.

"Въ день восшествія на престоль государя императора приглашены были къ генералъ-губернатору одни штабъ-офицеры, а оберъ-офицеровъ опять долженъ былъ угощать Кокоревъ.

"Если въ этотъ табельный день, по придворному этикету, имъютъ право на приглашение въ генералъ-губернаторскому столу извъстные высшіе чины, то нечего и упоминать объ офицерахъ, которые сами должны знать, могутъ ли они тамъ быть или нътъ.

"Если для штабъ-офицеровъ сдѣлано исключеніе, то не для чего было отдѣлять отъ нихъ оберъ-офицеровъ, ибо лишнихъ сто человѣвъ могутъ помѣститься въ такихъ пространныхъ залахъ.

"Всего менъе прилично печатное раздъленіе, которое обидъло и штабъ-офицеровъ и оберъ-офицеровъ, стоявшихъ и служившихъ подъ огнемъ на бастіонахъ одинавово. Многіе штабъ-офицеры явились на объдъ Кокоревскій.

"Губернскій предводитель и градской голова поступили еще хуже митрополита и генераль - губернатора. Сперва о предводитель: давало объдь Дворянство, а Дворянства на объдь не было, были одни чиновники, выборные и коронные, такъ что тотчасъ посль объда настоящіе Дворяне протестовали противъ приписаннаго имъ празднества, въ которомъ они не принимали никакого участія, не смотря на свое искреннее желаніе.

"Объ рѣчи въ Благородномъ Собраніи нивто и не подумалъ, а гдѣ же должна была быть произнесена главная торжественная рѣчь, кавъ не въ залѣ Московскаго Собранія, предъ портретами Екатерины, Александра I, Николая и Александра II! Наконецъ, обратимся къ градскому главѣ.

"Градской голова, во все время проспориль и продумаль, гдѣ быть купеческому обѣду, и даль обѣдь оть себя уже на второй недѣлѣ, когда сто офицеровъ уѣхало въ Петербургъ; такимъ образомъ, купеческое сословіе не имѣло случая показать своего уваженія къ защитникамъ Севастополя, поднеся имъ даже хлѣбъ-соль на глининомъ блюдѣ, между тѣмъ, какъ Кокоревское, отъ имени иногороднаго купечества, горѣло, какъ жаръ на солнцѣ.

"Всѣ оффиціальные обѣды отличались своею скукою и мертвенностію, но дворянскій преимущественно быль какимъ-то поминовеніемъ на похоронахъ; между тѣмъ, какъ на част-

ныхъ объдахъ випъла жизнь, говорила душа и разливалась радость.

"Извольте отыскивать причины, почему это было тавъ, в извлеките себъ правило, кавъ поступить лучше на предстоящихъ намъ празднествахъ, чтобъ не оповориться вновь еще хуже.

"Вотъ въ чемъ и завлючается цёль моихъ замёчаній, воими, повторяю, не хотёль я никого ни обидёть, ни огорчить, а только навести на нёвоторыя, по моему мнёнію, нужныя мысли.

"Въ наше время есть много тонкостей въ чувствахъ и мысляхъ, не принимавшихся прежде въ соображеніе, и эти тонкости оскорбляются даромъ преимущественно по безграмотности, господствующей около нашего начальства.

"Нужны, слёдовательно, вездё, съ одной стороны, грамотные люди, а съ другой, — всякому начальнику должно допускать къ себё, и просить совётовъ, мнёній, замёчаній, какъ митрополиту, такъ и генералъ - губернатору, и прочив властямъ, не смотря на ихъ умъ, опытность и всё прочія достоинства; одинъ нигдё никакого дёла сдёлать теперь не можетъ, потому что всякое дёло сдёлалось во сто разъ мудренёе прежняго, а какъ начальники наши надёются все пробавляться собственными экономическими средствами, то н происходитъ безпрерывное умственное банкротство"!

За симъ, Погодинъ задается вопросомъ: Что стоило Кокореву такое угощеніе, "обширное, разнообразное, роскошное, торжественное"?

На заданный вопросъ, Погодинъ отвѣчаеть: "Сто тысячь по Московскому, православному счету (не на серебро,—пагубное нововведеніе, которое разорило насъ больше Англійскаго нашествія). Сто тысячь—сумма для частнаго человів в конечно, значительная, но ничтожная для общества, для города, для государства! Сколько же удовольствія, сколы о пользы, нравственной пользы куплено на эти сто тысяч? Столько, что и милліонъ заплатить мало! Самыя высокі,

самыя благородныя чувства получили себъ обильную пользу. Весело было на душъ у всякаго обывателя въ городъ, по однимъ слухамъ о томъ, что происходило, по однъмъ встръчамъ съ героями праздниковъ. У лицъ, принимавшихъ непосредственное участіе, столько было пріятныхъ, сладостныхъ минутъ, что на всю жизнь останется имъ драгоцъное воспоминаніе.

"Описаніе пріобщить къ нимъ и всю Россію! И все это куплено на сто тысячь! Дешевле пареной рѣпы!

"Перейдемъ теперь въ вещественной сторонъ дъла. Здъсь мы найдемъ новыя его степени. Кому достались эти сто тысячь? Извопцивамъ, поварамъ, торговцамъ съъстными припасами, разнымъ лавочнивамъ, прислужнивамъ и прочимъ промышленнымъ людямъ, которые получили все, что требовали, и сверхъ того награждены щедро. Сто тысячь покатились въ народъ, удовлетворяя различнымъ мелкимъ, но тъмъ не менъе обременительнымъ нуждамъ и доставляя средства получить тъ или другія скромныя удовольствія.

"Умное правительство должно искать случаевъ, поводовъ, занимать такъ по временамъ своихъ гражданъ, и давать имъ подобную здоровую пищу! Всъ его издержки вознаградятся съ лихвою.

"Гдѣ же искать такихъ случаевъ? Мудрено найти. Кому мудрено, а кому легко. Народныя празднества могутъ быть различныя: однѣ военныя, другія гражданскія, для ученыхъ, для купечества, для городовъ, наконецъ для цѣлаго народа. Невольно приноминаются Олимпійскія игры въ Греціи. Наши театры, концерты и маскарады, гулянья, развѣ ихъ замѣняютъ? Пусть обратять вниманіе на этотъ предметъ, который имѣетъ на то полное право.

"Для примъра я передамъ здъсь другой планъ угощенія матросовъ, который стоилъ бы еще менъе, а произвелъ бы также большое дъйствіе. Съ этого плана, принадлежащаго также въ своемъ основаніи В. А. Кокореву, и началось событіе, которому посвящена настоящая статья. Намъ остается кончить и описаніемъ его начала. Планъ найденъ неудоб-

нымъ для исполненія по существующимъ постановіеніямъ. Въ Петербургѣ мысль о встрѣчѣ матросовъ возобновилась въ другой формѣ и обратилась преимущественно въ офицерамъ. Доведено было до свѣдѣнія генералъ-адмирала о желаніи многихъ Московскихъ жителей устроить встрѣчу слѣдующимъ экипажамъ, какъ можно блистательнѣе. Его виператорскому высочеству угодно было принять предложеніе В. А. Кокорева съ совершеннымъ благоволеніемъ, — и дѣло закипѣло! Начало въ сердцѣ, утвержденіе въ царскомъ словѣ, исполненіе въ Русскомъ толкѣ! Да здравствуютъ царское слово, доброе сердце и Русскій толкъ"!

Разръшивъ вопросъ, Погодинъ написалъ: Насилу дописаль.

## LXXXVII.

Въ февралъ 1856 года, прибылъ изъ Севастополя въ Москву графъ Дмитрій Ероосевичъ Остенъ-Сакенъ.

"Если жранье и пьянство",—писалъ С. Т. Аксаковъ въ Погодину,— "способны выражать патріотическія чувства, то по совъсти слъдуеть дать объдъ Остень - Сакену, единственному благочестивому и честному генералу цълой арміи. Возьмитесь пожалуйста, за устройство объда. Безъ васъ ничего не составять и будеть стыдно".

Съ своей стороны и Певыревъ писалъ Погодину: "Что объдъ Остенъ-Сакену? Пожалуйста, запиши меня въ участники. Я просилъ о томъ С. П. Шипова, который миъ первый сказалъ объ объдъ и просилъ говорить. Я готовъ говорить. Въ такихъ случаяхъ, какъ отказываться? Говорить, — обязанность, хоть меня и считаютъ риторомъ".

Въ тоже время и С. II. Шиповъ писалъ Погодину: "Графъ Д. Е. Остенъ-Сакенъ проводитъ у меня сегоднишній вечеръ и вамъ, конечно, какъ горячему патріоту, пріятно было бы съ доблестнымъ мужемъ побестдовать; посъщеніемъ же вашимъ вы много насъ обяжете. Посылаю вамъ при семъ, почтеннъйшій Михаилъ Петровичъ, послужной списовъ

графа Остенъ-Сакена, составленный изъ документовъ однимъ изъ сподвижниковъ его; я благодарю васъ за доставленныя вами мнѣ предположенія объ объдъ, даваемомъ графу Дмитрію Ерофеевичу".

К. С. Аксаковъ уже спрашивалъ Погодина: "Что же цёна за об'ёдъ Сакену? Мы ждали васъ вчера цёлый день, ибо вчера маменькино рожденіе. Скажите, сдёлайте милость, цёну; и нам'ёренъ 'ёхать собирать деньги съ самаго утра " 382).

Въ Дневникъ же Погодина мы находимъ слъдующія записи: Подъ 2 марта 1856 года: "Въ Купеческомъ Собраніи вербоваль охотниковъ".

— 3 — — : "Хлопоты объ объдъ. Въ депутацію къ Сакену".

Между темъ, митрополить Филаретъ, ничего не зная, ни о приготовленіяхъ, ни о состоявшемся объдъ въ честь Остенъ-Сакена, на другой день торжества, т.-е., 5 марта 1856 года, писалъ своему Лаврскому наместнику архимандриту Антонію, следующее: "У меня быль, во вторникь, графь Дмитрій Ероееевичъ Сакенъ; а вчера, въ Чудовъ, выслушалъ всю службу, и оттуда прівхаль опять во мив. На прошедшей недель, и по днямь, и по нездоровью, не могъ я у него быть, а также и сегодня, потому что по сильной простудъ вчера едва могъ совершить службу и, возвратясь, нашель нужнымъ призвать врача. Поручилъ преосвященному викарію быть у него съ почтеніемъ отъ себя и отъ меня... Не слышу, чтобы Москва его привътствовала. Недъли за двъ предъ симъ, одинъ прівхавшій изъ Петербурга свазалъ мив о немъ странность, будто онъ не выходилъ изъ казармъ во время последняго приступа къ Севастополю. Вскоръ потомъ случился у меня іеромонахъ, и я спросилъ его, правда ли это? Онъ отв'вчалъ: Неправда, графъ былъ при главновомандующемъ и войскъ. — Господи, покажи государю правду " 383)!

Въ залъ Благороднаго Собранія, 4-го марта 1856 года, данъ былъ объдъ въ честь генералъ-адъютанта графа Дмитрія Ероосевича Остенъ Савена.

"Мосввитяне", —повъствуетъ Погодинъ, — "въ послъднее время, чествовали славныхъ защитниковъ Севастополя, офицеровъ и матросовъ Черноморскаго флота, составлявшихъ мужественный, геройскій гарнизонъ крізности. Узнавъ на прошедшей недёлё о проёздё чрезъ Москву графа Остенъ-Сакена, бывшаго начальникомъ горнизона, въ продолжение почти всей осады, многіе граждане, въ томъ числів его сослуживцы и внакомые, сочли своею обязаностью выразить ему также чувства своей признательности. Генералъ-адъютантъ Шиповъ, товарищъ графа Остенъ-Сакена, по званію генераль - адъютанта и близвій къ нему по давней дружбь, приняль на себя распоряжение предположеннаго празднества. Московскіе сановники показали живое участіе. Въ два дня записалось оволо двухъ сотъ человъвъ, -- и депутація отправилась въ заслуженному воину, просить, чтобы онъ удостоилъ посъщения устроенный въ честь его объдъ. Въ первое воспресенье поста, въ четыремъ часамъ, собралось избранное Московское общество, изъ всёхъ сословій безъ различія, въ общирныя залы Благороднаго Собранія. Столъ убранъ былъ великолепно цветами, плодами и зеленью. Въ началъ пятаго часа, грянула полвовая музыва и возв'єстила прибытіе честимаго гостя. Генераль-адъютанть Шиповъ встрътиль его въ первой гостинной, и ввель въ главную залу, гдв и представиль участниковь. Въ срединь объда, когда наполнились шампанскимъ бокали, старшій нзъ участвовавшихъ, князь Сергій Михайловичъ Голицынъ, всталь и провозгласилъ тостъ за здравіе государя императора и всего Августвинаго Дома. Во всвуъ концауъ залы раздалось громкое, живое ура, и не прерывалось до самого окончанія знаменитой пъсни. Музыка слышалась только въ враткихъ передышкахъ, за которыми клики вырывались громче и громче не только въ залъ, но и на хорахъ. Нъкоторые изъ присутствовавшихъ замътили, что эти клики на всякомъ новомъ объдъ слышатся crescendo, такъ что музыка скоро окажется совершенно ненужною, и достаточно будеть только услынать возлюбленное имя, чтобъ въ ту же минуту раздался громъ Русскаго общаго сердечнаго чувства, во славу того, кого мы любимъ, на кого мы надъемся, кому мы въримъ... Второй тостъ предложилъ генералъ - адъютантъ Шиповъ слъдующими словами: Мы, жители Москвы, почитатели заслугъ и достоинствъ графа Остенъ - Сакена, за особенную честь себъ поставляемъ видъть сегодня между нами доблестнаго мужа. За здоровье вождя, сколько храбраго, столько же и скромнаго"!

За симъ, произнесъ рѣчь Погодинъ. Рѣчь эта встрѣтила самое живое сочувствіе. "Не придавая ей", —писалъ самъ Погодинъ, — "никакой цѣны въ отношеніи искусства, какъ самому простому выраженію мыслей, принадлежащихъ всему обществу, я, въ качествѣ лѣтописателя, считаю своею обязанностью, въ исполненіе общаго требованія, отмѣтить, при нособіи свидѣтелей, мѣста, кои присутствовавшими признаны торжественно и громко за свои. Рукоплесканія, слѣдовательно, не принадлежали словамъ, а служили только всякому выраженіемъ его собственныхъ мыслей. Не рѣчь важна, а важна быль, важно дѣло"!

Въ этой рѣчи Погодинъ сказалъ: "Московскіе граждане сочли непремѣннымъ своимъ долгомъ засвидѣтельствовать чувства глубокаго своего почтенія вамъ, графъ, начальнику Севастопольскаго горнизона, покрывшаго себя блистательною славою въ продолженіе осады, безпримѣрной въ лѣтописяхъ военнаго Искусства. На прошедшей недѣлѣ мы привѣтствовали офицеровъ Черноморскаго флота, славили ихъ храбрость, неустрашимость, отвагу. Эти доблести для всѣхъ очевидны, но сокровенныя дѣйствія военачальниковъ остаются долго въ неизвѣстности. Позвольте намъ, графъ, воздавая вамъ честь, пропустить событія, которыхъ мы не знаемъ еще основательно. Позвольте намъ вспомнить теперь только тѣ подвиги изъ вашей долговременной службы, которые сдѣлались уже достояніемъ отечественной Исторіи, которые мы всѣ здѣсь знаемъ. Мы знаемъ, что, начавъ службу еще въ

отрочествъ, вы участвовали въ Аустерлицкомъ сраженія, сдълались вскоръ адъютантомъ Милорадовича и принимали, слъдовательно, дъятельное участіе во всёхъ славныхъ сраженіяхъ 1812, 13 и 14 годовъ. Мы знаемъ, что въ Персидскую войну вы начальствовали всею кавалеріею. Мы знаемъ, что въ Турецкую войну вы были начальникомъ Главнаго Штаба у Паскевича, взошли прежде всъхъ на стъны Ахалциха и содъйствовали преимущественно взятію приступомъ Карса. Мы знаемъ, что въ Польскую войну вы охранили Вильну, станувъ съ особеннымъ искусствомъ разсвянные отряды и разбивъ шедшаго противъ васъ многочисленнъйшаго непріятеля. Мы знаемъ, что въ продолжение нынътней войны вы защитили Одессу. Мы знаемъ, что Волынскій, Селенгинскій и Камчатскій редуты были воздвигнуты и оборонены блистательно во время вашего военачальства. Мы знаемъ навонецъ, что не было ни одного опаснаго мъста въ Севастополъ, гдъ бы вы не являлись въ случать нужды съ вашими распоряженіями (восклицанія). Воть, что мы внаемь о вашихъ подвигахъ въ военное время. Мы знаемъ, что въ мирное время вы были строгимъ блюстителемъ необходимой въ войскъ дисциплины; но ваши полви, дивизіи, корпуса, всегда были навормлены сыто (восклицанія), одёты и обуты тепло (восклицанія), не изнурялись никакими излишними трудами, и всё люди находили себё всегда свободный доступъ и справедливое покровительство (восклицанія). Мы знаемъ еще одно ваше достоинство, которое дълаетъ васъ особенно любезнымъ для насъ, жителей православной Москвы, достоинство, котораго для Русскаго солдата не заменить никакая наука, никакая ученость, никакой умъ, никакія способности, — достоинство, которое завъщаль своимъ примъромъ всякому Русскому военачальнику нашъ великій мастеръ науки побъждать, Суворовъ. Я не смею назвать этого достоинства по имени, но будьте увърены, что у православныхъ Московскихъ людей, которыхъ вы здёсь видите, серде забилось въ эту минуту сильнее и почувствовало въ вамъ

особенное влеченіе! (восклицанія). Воть, что мы знаемь, графь, о вашихъ подвигахъ военныхъ и мирныхъ! Мм. гг.! Довольно ли этого, чтобъ поднять высоко бокалъ и воскликнуть громко: Честь, честь и благодарность соотечественниковъ графу Остенъ-Сакену"! (Восклицанія).

Графъ Остенъ-Савенъ отвъчалъ: "Глубово тронутый радушнымъ пріемомъ и сочувствіемъ Москвы, сердца Россіи, колыбели Русской народности, я могу сильно чувствовать, но не съумъю высказать живъйшей моей признательности. Скажу только съ простодушіемъ закаленнаго въ бояхъ солдата, что это вниманіе, это сочувствіе даютъ мнѣ новыя силы, къ добросовъстному продолженію моего служенія. Да здравствуетъ и благоденствуетъ православный, истинно Русскій царь нашъ! Да здравствуетъ и благоденствуетъ благочестивая наша Россія, и да погибнетъ ложь и все гнилое, ей приразившееся! Да здравствуетъ и благоденствуетъ Москва, и да сотрутся съ лица Земли Русской враги правды и безкорыстія"!

Третій тость посвящень быль Севастопольскому гарнизону. К. С. Аксаковъ, съ особеннымъ чувствомъ, сказалъ следующую речь, возбудившую многими местами и ихъ выраженіемъ общее сочувствіе: "Весьма понятно, что люди, знакомые съ боевыми подвигами, собрались, чтобъ выразить вамъ, графъ, свое глубокое уваженіе. Но между участниками этого объда есть люди, воторымъ нивогда не случалось видеть боевого поля, которые вовсе незнакомы съ военнымъ дъломъ, съ военною наукою. Какое же право имъютъ они ценить военные подвиги и приветствовать боевого генерала, еще недавно испытаннаго, укрвпленнаго и освеженнаго дымомъ и громомъ сраженій? Почему присутствують здісь люди вовсе не военные? Потому, что во всякомъ дёлё человъческомъ, слъдовательно, и въ дълъ военномъ, есть нравственная сторона, есть внутренняя сила, воторая доступна и понятна всякому человъку, которую, чтобъ почувствовать и оценить, достаточно быть человекомъ. Вотъ та сторона ва-

шихъ подвиговъ, доблестный военачальнивъ, которая доступна и невоеннымъ дюдямъ, неимфющимъ нивакого знанія собственно военнаго дъла. И сказать ли, что сторона, столь живо ощутительная во всёхъ вашихъ дёйствіяхъ, едва ли не существенная сторона всякаго дёла. Недавно удалось мет слышать выражение одного воина, закаленнаго въ Севастопольскомъ огиъ: Мало одного ума, мало одного знанія -- надобно души подбавить. Какъ бы ни шло впередъ искусство, какія бы новыя изобрѣтенія ни совершались, но души они не замънять, ибо души ни выдумать, ни изобръсти нельзя (восклицанія). Среди всёхъ усовершенствованій и машинъ, среди новыхъ открытыхъ двигателей на землъ, первымъ двигателемъ въ человъчествъ всегда останется дукъ! (Восклицанія). Русскій народъ знаеть, графь, что вы глубоко чтите то, что составляеть основу всего бытія Русскаго народа. Я разумью выру. Выра связуеть насъ неразрывно союзомъ братской любви съ отдаленными единовърцами Греками и единоплеменными Славянскими народами (Восклицанія). Въ въръ побъда, въ въръ неодолиман сила. Она одна даетъ истинное мужество; въ этомъ мужествъ уже нътъ випънья прови, нътъ подстреванія самолюбія, а одно высовое безстрашіе, ибо страхъ Божій избавляєть отъ всякаго страха! (Вэрыез восклицаній). Эти мысли и слова внушаются присутствіемъ вашимъ, графъ. Государство чтитъ заслуги человъка, возводя его по степенямъ государственныхъ почестей, укращая его внъшними знавами отличія. Общество чтить человіка добровольнымъ выражениемъ своего внутренняго сочувствия и уважения. Примите жъ, Русскій православный воевода, этотъ объл, вакъ общественное выражение сочувствия и уважения къ вамъ, какъ къ воину и какъ къ человъку" (восклицанія).

Последній тость посвящень быль защитникамь Одесси. С. П. Шевыревь сказаль: "При словахь: за храбрость защитников Одессы!.. по влеченію собственнаго чувства, неуполномоченный никемь, я выхожу сказать вамь мое приветствіе. Конечно, не мое дело центь каши воинскія доблести: намь

ли мирнымъ труженивамъ науви судить о нихъ?... Не они вызывають меня теперь на слово и влекутъ въ вамъ, а та добродътель, которая озаряетъ ихъ и служитъ имъ источнивомъ. Я не усумнюсь назвать ее во всеуслышаніе, особливо въ недълю православія, — это наше древнее Русское благочестіе. Я не посягнулъ бы на вашу скромность, еслибъ эта добродътель въ васъ не принадлежала уже Отечеству и не связывалась съ тъмъ великимъ историческимъ событіемъ, воторое оживилось въ нашей памяти, когда вы подняли бокаль за храбрыхъ защитниковъ Одессы. Сокрушимы всъ силы человъческія. На несмътныя полчища можно двинуть другія несмътныя; противъ адскихъ орудій истребленія, — изобръсти другія, болье истребительныя. Но несокрушимы силы Русскія будуть, пока силы небесныя съ нами. Вотъ наше върованіе, а источникъ его въ нашемъ древнемъ Русскомъ благочестіи".

По окончаніи рѣчи, раздались новыя восклицанія, долго пе умолкавшія.

Предъ вонцемъ объда, А. С. Хомявовъ, начавшій службу въ вирасирскомъ полку, подъ начальствомв графа Остенъ-Сакена, подошелъ въ нему и сказалъ ему нъсколько задушевныхъ словъ, выражавшихъ его глубовое личное сочувствіе или, говоря его словами, сочувствіе гордой любви.

Гости встали изъ-за стола веселые, довольные, въ пріятномъ волненіи, радуясь, что случилось имъ сказать вслухълежавшее на сердцѣ и услаждаясь единодушными вѣрноподданническими чувствами... 384).

Возвратившись послѣ обѣда домой, Погодинъ записалъ въ своемъ Дневникю: "Написалъ рѣчь. Произнесъ. Торжество. Рукоплесканія и благодарности"; а подъ 6 марта, въ Дневникъ Погодина мы встрѣчаемъ слѣдующую запись: "Вечеръ у Кошелева съ Сакенымъ. Досадный Хомяковъ несетъ аллилую".

Описаніе об'єда, даннаго въ честь графа Д. Е. Остенъ-Сакена, Погодинъ представилъ на разсмотр'єніе С. П. Шипову, отъ котораго получилъ сл'єдующій отв'єть: "Исполняя желаніе ваше, почтеннъйшій Михаилъ Петровичь, я посылаю вамь при семъ написанную вами статью. Она исчеркана карандашомъ, рукою Алексъя Степановича Хомякова, а я, не будучи литераторомъ, не дерзнулъ въ ней измънить ни слова. Съ нетерпъніемъ ожидаю удовольствія съ вами свидъться".

По порученію графа Д. Е. Остенъ-Савена, К. С. Аксаковь писаль Погодину: "Савенъ просиль меня сообщить вамъ тѣ добавленія и измѣненія въ своей рѣчи, которыя онъ произнесь на обѣдѣ, но которыя забыль вамъ сообщить. Воть они: Да здравствуетъ православный и истинно-Русскій царь нашъ! Да здравствуетъ и благоденствуетъ благочестивая наша Россія и да погибнутъ ложь и все гнилое, ей приразившееся, да здравствуетъ и благоденствуетъ Москва, да бичуетъ общее мнѣніе враговъ правды и безкорыстія и да сотрутся они съ земли Русской звъз).

По поводу объда въ честь графа Остенъ-Савена, А. С. Хомявовъ писалъ Ю. Ө. Самарину: "Аксаковъ нѣсколько подгулялъ и съ Сакенскаго объда не совсѣмъ протрезвляется, а Погодинъ просто пьянъ и наслаждается своимъ пьянствомъ. Разумѣется, во всемъ этомъ много излишества, и скажу болѣе, много опасности для самой чистоты и трезвенности мысли; но все-таки небезрадостно видѣть это оживленіе; тѣмъ болѣе, что во многихъ оно пробудило охоту къ занятію серьезному и дѣльному " 386).

Хотя А. С. Хомявовъ не "подгулялъ", подобно Авсакову, и не былъ "пьянъ" подобно Погодину, но объдъ, данный въ честь его бывшаго начальника, былъ для него не благополученъ. Начальнивъ Второго Округа Корпуса Жандармовъ генералъ С. В. Перфильевъ, сообщилъ въ Петербургъ слъдующее: "Въ Московскомъ Дворянскомъ Собранія, по подписвъ данъ былъ объдъ графу Савену; въ числъ участвовавшихъ находился ръзво отличающійся одеждою Хомявовъ (славянофилъ), который, по окончаніи объда, подошелъ къ графу и сказалъ самое коротвое привътствіе. Подлъ графа сидълъ внязь С. М. Голицынъ; Хомякова онъ нивогда не видаль; борода, поддевка—все вивств его очень удивило и, какъ видно, оскорбило, ибо впоследствій онъ изъявляль сожальніе, что повхаль на обедь, темь болье, что и графъ Закревскій не прівхаль. Рычи говорили: Шевыревь, Погодинь и К. Авсаковь. Въ рычи Погодина многія выраженія признаются неумъстными и неприличными".

Ръчь Погодина прочелъ государь 20 марта 1856 года <sup>387</sup>). Передъ Пасхой 1856 года, Хомякову, по именному высочайшему повелъню, запрещено было носить бороду <sup>388</sup>).

"Не знаю", —писалъ С. Т. Аксаковъ Погодину, — "будетъ ни взята подписка съ Хомявова. Государь сказалъ: Предложить Славянофиламъ, ходить въ такомъ платьв, какъ ходятъ всъ". Но А. И. Кошелевъ сообщилъ Погодину: "Съ Хомякова дъйствительно взяли подписку въ томъ, что онъ не будетъ носить бороды и являться въ публику въ національномъ платьв. Хорошо то, что это дълается въ силу секретнаго высочайшаго повелънія. Дъло весьма (важное) и слъдуетъ объ немъ потолковать. Киръевскій свое дъло сдълалъ. Хомяковъ напишетъ къ Блудовой, и я думаю смиренно сказать свое словечко. Прекрасно было бы, еслибъ вы написали объ этомъ къ кому-нибудь письмо и поговорили о впечатлъніи, которое его произвело; мошенники, взяточники, лакеи торжествуютъ, а люди независимые, мыслящіе всъхъ партій. повъсили носъ" зво).

Кошелевь же писалъ следующее въ А. Н. Попову: "Вы верно уже знаете отъ Киревскаго и графини Блудовой о подписке, взятой съ Хомявова. Грустно, очень грустно! Хотя подписка и взята по высочайшему повеленю, но мы не можемъ верить, чтобы Русскій царь могъ запретить Русскимъ носить Русское платье. Тутъ недоразуменіе, тутъ обманъ и клевета. Я посылаю въ Киревскому статейку, воторая здёсь ходитъ по рукамъ на счетъ подписки, взятой съ Хомякова... Очень, очень было бы важно произвести реакцію противъ Закревскаго, князя Сергея Михайловича Голицына и другихъ".

17 априля 1856 года, князь П. А. Вяземскій писаль

Шевыреву: "Не можете ли вы достать мив чрезъ Аксаковыхъ полнаго списка *Бродяги*, въ первобытномъ и натуральномъ видв, т.-е., до обряда *обризанія* ветхозавётной цензуры. Великая княгиня Марія Николаевна желаетъ имъть такой списовъ. Кстати, объ *обризаніи*: что это приключилось съ Хомяковымъ? А вогъ умеръ и бёдный Чаадаевъ. Жаль мив его. Москва безъ него и безъ Хомяковской бороды, какъ безъ двухъ родинокъ, которыя придавали особенное выраженіе лицу ея " <sup>390</sup>).

Рѣчь Погодина привела въ восторгъ К. Д. Кавелина, и онъ писалъ ему: "Что васается до вашей рѣчи Остенъ-Савену, то отзывъ о ней одинъ: всѣ ею восхищаются, ее распространяють и списывають. Я ее читаль и въ Министерствѣ Двора, и у меня сняли копію. Хоть и не принято говорить въ глаза пріятныя вещи, однако, я считаю долгомъ вамъ передать, что кромѣ содержанія, въ этой рѣчи любуются в ораторской ея красотой и оконченностью" 391).

8 ноября 1856 года, изъ Николаева, И. С. Аксаковъ писалъ своимъ родителямъ: "Графъ Сакенъ, въ письмъ къ генералу Козлянинову, посылаетъ мнѣ поклонъ, коть и не знаетъ меня лично, какъ за Россію, еще за что-то не помню, такъ и по уваженію его, Сакена, къ родителямъ монмъ н брату" 392).

Въ концъ 1856 года, Москву проважаль герой Карскій Николай Николаевичь Муравьевъ. "Какъ же это",—писала Погодину О. С. Аксакова,—"Муравьевъ-Карскій здёсь, а Москва ему и головой не кивнула. Завтра день взятія Карса и завтра же онъ ёдеть въ Петербургъ... Константинъ ёдеть завтра къ Муравьеву, такъ, просто, изъ уваженія къ нему".

Съ своей стороны и К. С. Аксаковъ доводилъ до свъдънія Погодина слъдующее: "У Муравьева я былъ, чтобъ только записать мое имя. Здъсь, мнъ кажется, бъды нътъ. Онъ за многое стоитъ уваженія, хотя и Николаевскихъ порядковъ <sup>393</sup>).

## LXXXVIII.

Т. Н. Грановскій, недёли за двё до кончины своей, 20-го сентября 1855 года, писалъ К. Д. Кавелину: "Еще годъ войны, и вся Южная Россія разорена. Надобно самому съёздить да посмотрёть, что тамъ делается... Баронесса Раденъ взялась доставить тебё это письмо. Я познакомился съ нею здёсь и очень радъ этому знакомству. Замёчательно умная и образованная женщина" 394).

"Такъ тяжела война", — писалъ 23 ноября того же 1855 г., И. С. Аксаковъ къ своимъ родителямъ, — "такъ тяжелы жертвы, приносимыя съ инстинктивною увъренностью въ безплодности ихъ, безъ всякаго одушевленія, что — какой бы теперь миръ заключенъ ни быль, онъ принятъ будетъ здъсь и жителями, и едва ли не большею частію войска, съ радостью. Я говорю здъсь, — но въ Россіи иное. Но и въ Россіи какъ-то свыклись съ неудачею. Когда Французы высадились въ Крымъ, то мысль о томъ, что Севастополь можетъ имъ достаться, приводила въ ужасъ купцовъ на Кролевецкой ярмаркъ, и я помню, какъ одинъ богачъ-старикъ Глазовъ говорилъ съ искреннимъ жаромъ, что если Севастополь возьмутъ, такъ въдь и я пойду и проч. Севастополь взятъ, онъ не пошелъ и не пойдетъ " <sup>295</sup>).

За нѣсколько недѣль до подписанія Парижскаго мирнаго трактата, М. А. Дмитріевъ, изъ своего Богородскаго, писалъ Погодину: "Грустно, горько до отчаннія читать все, что вы написали; но оно все такъ! Вообразите, что даже въ провинціяхъ всѣ боятся этого мира, и всѣ оскорблены; но что будешь дѣлать! Какъ хочешь утѣшай себя этимъ миромъ; какъ хочешь говори, что намъ и не нужно флота въ Черномъ морѣ, что Дарданеллы будутъ заперты, а для покровительства береговъ будетъ довольно и небольшой флотиліи. Нѣтъ! миръ этотъ плохъ и унизителенъ! Одно то уже, что

мы не сами уменьшили флоть, а принуждены къ этому! А потомъ, вто знаетъ будущее? Развѣ мы предвидѣли, въ 1848 г., что сделалось черезъ пять леть: А если дурави Турки, позабывши урокъ, данный имъ Европой, и обольстясь вакиминибудь объщаніями, или вавими-нибудь милліонами піастровъ, да вдругъ, ни съ того, ни съ сего откроютъ Дарданелия? Ныньче все можеть случиться! Тамъ послѣ начинай дыо судебнымъ порядкомъ, основываясь на трактатахъ! Мы видимъ, долго ли сохранялъ силу Вънсвій трактатъ! Нынче лучшій трактать-матеріальная сила: кріности, флоть, усовершенствованная артиллерія, это очевидно! Я тогда бы благословиль этоть мирь, еслибы последствиемь его была по крайней мёрё хоть такая дружба съ Франціей, чтобы вмёстё съ нею, унизить и въ раззоръ раззорить Англію, да прихлопнуть Австрію, — подлейшее изъ государствъ! Но это фантазія! Следовательно, для насъ въ этомъ мире остается одно утъшеніе, что прекратится война!-Говорять о затрудненіяхъ въ финансахъ. Да при лучшемъ распорядкъ в при уравненіи тягостей, на войну денегь достать можно! Кто у насъ несеть тягость войны, и лично, и денежно? Дворяне и врестьяне ихъ, и вазенные! А купцы торгують на милліонъ, а платять въ гильдію 300 рублей серебромъ! У насъ, въ Сызранъ, купецъ Мясниковъ былъ записанъ въ 1-ю гильдію, торговалъ хлёбомъ, и оставилъ наслъднивамъ шесть милліоновъ. У меня нанимаетъ мельницу за сто пятьдесять руб. сер. мінанинь, а торгуеть мувой на десятки тысячь! Вотъ гдв деньги, у тъхъ, которые не несуть тягостей! Ополчение стоило намъ деньгами ужасно дорого. Сдёлай, чтобы ратниковъ собирать съ крестьянъ, офицеровъ-съ дворянъ, а денежную придачу-съ купцовъ! Было бы ровнымъ. И выходить, что Земля наша велика к пространна, да уряду нътъ! Будь у насъ голосъ; дозволяй печатать, что написали вы, или что я пишу въ вамъ: можетъ быть кто-нибудь и надоумилъ бы! У насъ что чудное! Я помню, что еще во времена Александровыхъ

конгрессовъ, графъ Нессельроде считался неспособнымъ, и что онъ шагу не делаль безъ дядьки Каподистріо; а онъ сорокъ лътъ министромъ и ванцлеромъ! Точно такъ же дослужился, кавъ Казанскій воменданть Чертовь до сенаторства: нельзя было обойти! Я служиль въ 1818 году нъсколько м'всяцевъ въ Канцеляріи графа Нессельрода. Я помню, что когда долженъ быль въ первый разъ въ нему явиться, мић сказали, что онъ у государя съ докладомъ, и скоро будеть. - Черезъ полчаса онъ входить вибств съ графомъ Каподистріо. Послі, познакомившись уже въ Канцеляріи, я спросиль, отъ чего они вошли вместе? Мне сказали съ улыбкой, что они всегда вмёстё ёздять къ докладу, и вифств возвращаются; а потомъ объяснили, что безъ Канодистрю мельзя быть и довладу и проч. У насъ одинъ пом'ящикъ Мещериновъ им'ветъ большія діла по поставкамъ провіанта на армію. Недавно получиль онъ эстафету изъ Петербурга съ притлашениемъ прибхать для переговоровъ. Переговоры состояли въ томъ, чтобы подряженную имъ огромную поставку передвинуть съ праваго фланга на лъвый. Фасъ считается, обратясь въ востоку: это значитъ передвижение съ Чернаго моря въ Каспійскому.-Кром'в того, туда же, на берега Каспійскаго моря, онъ подрядился поставить соровъ тысячь кулей (т.-е. двёсти тысячь пудовъ) сухарей. Это, по мивнію Мещеринова, показываеть будущее передвижение войскъ къ границамъ Персіи. Не въ связи ли это съ Гератомъ и съ несогласіемъ Англичанъ съ Персіанами? Я вамъ это пишу, какъ извёстія, какъ замётку; вы изъ этого сами что-нибудь лучше разсудите".

Между тёмъ, Д. А. Милютинъ писалъ Погодину: "Что касается до мира, —то мы здёсь (т.-е., въ Петербургѣ) столько же знаемъ, сколько вы въ Москвѣ. Суворовъ—внукъ \*), дѣйствительно, бранится за Измаилъ. Но дѣло тутъ поважнѣе, чѣмъ объ одной полуразвалившейся крѣпости. Что будеть—то будеть, а будетъ—что Богъ дастъ "!

<sup>\*)</sup> Князь Александръ Аркадьевичъ. Н. Б.

Самъ же Погодинъ, 19 января 1856 года, писалъ въ высовопреосвященному Инновентію: "Ну, вотъ, у насъ и миръ, котораго, признаюсь, никавъ не ожидалъ. Это точно снътъ на голову. Должно быть какое-нибудь предварительное соглашеніе, а безъ соглашенія ни съ той, ни съ другой сторони понять нельзя такого крупнаго переворота. Что за часть Бессарабіи уступается? Неужели съ Измаиломъ? А тънь Суворова? Неужели съ Болгарскими поселеніями? Христа раде, червните мнъ что-нибудь въ ободреніе и утъщеніе".

Навонецъ, 18-го марта 1856 года, былъ подписанъ Парижскій мирный трактатъ <sup>396</sup>); а 21 марта того же 1856 года, митрополитъ Филаретъ писалъ своему Лаврскому намъстнику архимандриту Антонію: "Поздравляю и съ миромъ внъшникъ, который подписанъ въ Парижъ, въ прошедшее воскресенье. Услышавъ о немъ, я почувствовалъ нъвоторое усповоеніе отъ скорби, заботы и опасенія, но не радость. Вчера узнать о немъ, вчера же прочиталъ я, что и Англійскій министръ почитаетъ его не миромъ, а чъмъ-то похожимъ на миръ. Богъ мира да даруетъ намъ истинный и совершенный миръ" <sup>397</sup>).

Парижскій миръ обнародованъ высочайшимъ манифестомъ. Манифестъ завлючался, -- замъчаетъ Татищевъ, -- достопамятными словами, содержащими вавъ бы политическую программу новаго парствованія: "При помощи Небеснаго Промысла, всегда благод вощаго Россіи, да утверждается и совершенствуется ея внутреннее благоустройство; правда и милость да царствують въ судахъ ея; да развивается повсюду силою стремленіе въ Просв'єщенію и всякой полезной д'ятельности, и каждый подъ свнію законовъ, для всвхъ равно справедливыхъ, равно покровительствующихъ, да наслаждается въ миръ плодами трудовъ невинныхъ. Наконецъ, -- и сіе ест первое, живъйшее желаніе наше, -- свъть спасительной Върь озаряя умы, укрѣпляя сердца, до сохраняеть и улучшает болье и болье общественную нравственность, сей вырыващі залогъ порядка и счастія " 398).

Въ Кіевъ появилось какое-то "поученіе", о которомъ митрополить Филареть, 18 апраля 1856 года, писаль князю С. М. Голицыну: "Возвращаю Кіевское поученіе. Простите. Оно не очень меня пленило. Первый годъ царствованія описанъ чертами свыше нужды темными... Какая въ этомъ польза? Мы должны говорить для наставленія: наставленія изъ сего никакого не выведено. Проповеднивъ говоритъ, что Севастополь отдана врагамъ. — Неправда. Съверная часть не отдана донынъ. Говорить: враги торжествують. - Невърно. Англичане побъждены нами; а для Французовъ невелико торжество, когда они отъ несколькихъ укрепленій отбиты и одно только взяли. Борется съ вопросомъ: почему враги не наказаны. Они немало наказаны: ихъ много погибло собственно отъ войны, много истреблено бользиями и бурею на моръ... Говорить, что государь не мого отречься от мира. Опять неточность, имфющая неблагопріятный видъ. Что за невозможность? Государь властенъ быль продолжать войну, но заблагоразсудиль предпочесть миръ. Если Богъ посылаетъ непріятное, надобно сіе смиренно признавать, но не преувеличивать; ибо сіе можеть вести въ упадву 

Кавелинъ же сообщилъ Погодину: "Говорятъ, будто на празднивъ мира, 25 марта, государь выразился: Теперь мы кончили съ внъшними врагами; надо начинать войну съ врагами внутренними (ваша фраза)".

"Слава Богу", — писалъ Погодину князь Н. Н. Голицынъ", — теперь настаетъ время, вогда, по выраженію Пасхальнаго ванона, друга друга обымема. Риема, братіе и ненавидящима наса. Миръ. Но вы, въ Москвъ, не очень желаете его, кавъ говорятъ. 12 января, день св. Татьяны, государь былъ у тетушки моей Татьяны Борисовны Потемкиной съ поздравленіемъ, и долго говорилъ о томъ, что онъ соглащается на миръ изъ человъческихъ, а не капральскихъ видовъ".

По свидътельству В. А. Муханова, будущій канцлеръ, князь А. М. Горчаковъ, утверждалъ, что надобно было про-

должать войну. Противъ этого сильно воеставаль его родственникъ бывшій главнокомандующій Кримскою арміей килы М. Д. Горчаковъ; онъ, въ свою очередь, утверждалъ: "Если бы мы продолжали борьбу, мы лишились бы Финляндів, Остзейскихъ губерній, Царства Польскаго, Западныхъ губерній, Кавказа, Грузіи, и ограничились бы тъмъ, что иткогда навывалось веливимъ кинжествомъ Московскимъ. Наполеонъ кончилъ свое поприще, потому что коттяль бороться со всею соединенною противъ него Европою. Нѣтъ державы, которая могла бы вести войну безъ союзниковъ противъ общаго на нее возстанія. Заключеніе мира было неизбёжно " 400).

## LXXXIX.

29 марта 1856 года, императоръ Алежсандръ II прибылъ въ Москву. Подъ симъ числомъ, Погодинъ записалъ въ въ своемъ *Диевичесто*: "Въ Кремлъ. Звонъ. Сердце бъется. Купилъ шляпу и шпагу. Объдалъ у Авсаковыхъ".

Митрополить Филареть встретиль государя у священных врать Успенсваго собора и свазаль: "Влагочестивейшей государь! Къ тебе очи наши и сердца, какъ прежде: тогда какъ не прежнее видимъ въ теоемз еторомз царскомз лъта.

"Ты насл'вдоваль войну упорную, противъ насъ и противъ мира: и дароваль намъ миръ.

"Твоя правда и мужество не отказывались отъ войни: твое человъколюбіе не отказалось отъ предложеннаго мира.

"Не побъдили Россію враги: ты побъдиль вражду. Христіанскою мыслію одушевляль ты войну; Христіанскою мыслію осуществляеть миръ.

"Благодарно тебѣ Отечество: и чуждые отдаютъ тебѣ спрведливость и отдадутъ полнѣе, вогда утихнутъ страсти.

"Крѣпко должны мы молить и молимъ Бога, чтобы бл гопосившилъ тебѣ искусствомъ и попеченіемъ уврачева раны, безъ которыхъ не могла быть война, чтобы, по слов

пророка, *правда и миръ облобызались* въ державѣ твоей, и чтобы плодомъ ихъ было совершенное благоденствіе" <sup>401</sup>).

Встретивь государя, митрополить Филаретъ писалъ своему Лаврскому наместнику Антонію: "Сретили мы благополучно. Онъ миренъ и милостивъ. Сегодня былъ я у него въ кабинете и потомъ обедалъ со многими приглашенными. Столъ у его величества постный, частію точно по уставу нынёшняго воскреснаго дня, частію, для гостей, по уставу благовещенскому. Желательно, чтобы симъ примеромъ воспользовались многіе, которымъ онъ нуженъ... Государь императоръ, съ выраженіемъ удовольствія, изволилъ сказать, что древній характеръ иконописанія у насъ возстановляется" 402).

"Прибытіе государя императора въ древнюю столицу", писалъ М. Н. Катковъ, -- всполнено, въ настоящее время, особаго для нея значенія. Не за долго предъ симъ Москва встрѣчала его на возвратномъ пути съ поприща кровавой брани, которой не предвидёлось исхода; нынё она встрётила царственнаго постителя почти въ то самое мгновеніе, когда, разнеслось во всв концы Россіи произнесенное имъ слово мира. Громы умолили и перуны погасли, и скоро разсвются последніе остатки бури и откроется усповоенное небо. Наступающій миръ несеть намъ двойную благодать: превращается страшное вровопролитіе, возстановляется между великими державами; и съ этимъ вмёстё разумъ и сила народа, олицетворенные въ правительствъ, обращаются въ веливому дёлу внутренняго благоустройства; cedant arma togae, сила брани уступаетъ должное первенство силъ мира. Царское слово, возвёстившее намъ миръ, исполнено всей благодати его: оно отврываеть для нашего Отечества періодъ новой исторической жизни, новаго величія и блага. Будущимъ временамъ предоставлено судить объ истинномъ значении текущихъ событий; потомство произнесеть окончательный приговорь объ этомъ грозномъ столкновении народовъ, вогда разовьются во всей связи своей его слёдствія. Но что бы ни сказаль будущій историвь, мы можемь быть сповойны за народную честь нашу. Нивогда, можеть быть, даже въ самыя славныя для нашего оружія войны, не было явлено столько довазательствъ народной доблести на полѣ битвы, вакъ въ эту послѣднюю войну, болѣе оборонительную, нежеле наступательную. Нашъ народъ можеть съ честію вспомнить о самихъ неудачахъ этой войны; онъ уступилъ превосходству, котораго можеть достигнуть, и обнаружилъ доблесть, которая вселена въ него Богомъ и свидѣтельствуетъ о великихъ силахъ въ немъ соврытыхъ " 403).

Наканунъ прівзда государя въ Москву, С. Т. Аксаков писаль Погодину: "Константинь въ собраніи дворянь, витело меня; рѣчь идеть о представленіи государю, который желаеть видѣться съ Московскими дворянами, и о предложеніи соорудить тріумфальныя врата, по случаю коронаціи. Два императора Александръ и Николай уже отказались. Константинь предложить дворянамъ устроить Публичную Библіотеку. Да что вы сидите на Дѣвичьемъ-Полѣ? Для чего вы не въ Собраніи".

Прівздъ государя въ Москву одушевиль Шевырева, и овъ писаль: "Мы помнимъ въ Москве день. Небо сіяло надъ нею во всей врасоте своей. Воскресный звонъ разносился далево во всё концы ея. Была Пасха, нашъ прекрасный, нашъ вселенскій праздникъ. Вдохновенный певецъ пель свою пророческую песню:

Гряди въ нашъ міръ, младенецъ, гость желанный! Тевя узрѣвъ, колѣнопреклоненъ, Младой отецъ предъ матерью спасенной, Въ жару любви рыдаетъ, словъ лишенъ; Передъ твовй невинностью смиренной Безмолвная праматерь слезы льетъ; Уже Москва своимъ тевя зоветъ....

"И Божій мірь узрѣль желаннаго гостя, и Москва назвала его *своим* уроженцемъ.

"Съ тъхъ поръ, сколько разъ встръчала она его, во всъхі возрастахъ его жизни, встръчала очами любви и надежди покоя на немъ мысль о грядущихъ судьбахъ Отечества. И вотъ уже началось ихъ совершеніе.

"Мы помнимъ другой день: онъ былъ еще недавно. Желанный младенецъ перваго дня явился тогда уже Москвъ и ен народу богоданнымъ царемъ Россіи. Державная супруга и царственная семья его окружали. 2-го сентября 1855 года, небо сіяло не такъ свътло надъ Москвою, какъ въ тотъ первый день, когда, по свидътельству пъвца,

Восходъ спокойно соверша, Какъ ясный Богь, горъло солице славой.

"Тучи лежали тогда надъ Москвою, какъ и надъ всей Россіей: тяжело было на сердцъ, при всей радости перваго свиданіи царя съ своей древней столицей. Отрада была въ молитвъ. Она приносилась царемъ и его семьею, въ соборныхъ Московскихъ храмахъ, у нашихъ святынь, а потомъ у гробницы преподобнаго Сергія.

Тайна этой молитвы теперь открылась передъ нами. Ее услышаль и благословиль Богь. Въ день, вогда Церковь приглашаеть землю благовъствовать радость великую, она благовъстила намъ о миръ и призвала насъ въ благодарной молитей-и воть, следомъ за темъ, явился онъ самъ, нашъ царь-миротворецъ, между нами-и первый даръ его своему народу есть миръ нашъ съ другими народами. 29 марта свътло и радостно сіяло надъ Москвою, напоминая блескомъ солнца первый день жизни того, кто во главъ подвиговъ своего парствованія полагаеть конець кровопролитію. Праздникъ мира и любви, въ которой онъ родился, быль чудеснымъ предзнаменованіемъ его начальнаго действія на престоль Россіи. Но, прибавимъ въ тому: права Христіанъ на Востовъ не были бы признаны Турцією и всёми Европейскими державами, цёль войны не была бы достигнута и мира мы бы до сихъ поръ не имъли, если бы первою ръшимостью Руссваго государя по вступленіи на престоль не было настойчивое продолжение войны. Вспомнимъ, что изъ одиннадцати мъсяцевъ обороны Севастополя, шесть, столько славныхъ отбитыми приступами непріятеля, принадлежать его царствованію

"Если первая молитва царя была услышана, то помолнися же вмъстъ съ нимъ о правдъ и милости, о просвъщени, о въръ дъятельной, которая знаменуется любовью, добромъ, исполнениемъ долга, о расврытии и сближении всъхъ духовныхъ и вещественныхъ силъ нашей великой Земли, нашего славнаго Отечества. Авось, Богъ услышитъ и эти молитви его, и царственнымъ желаніямъ его сердца, которыя онъ выразилъ, даруя и возвъщая миръ своему народу, — пошлетъ благословеніе и исполненіе.

"Миръ внёшній есть первое условіе для возращенія плодовъ внутренней жизни, если урови, намъ данныя войною, не останутся для насъ безъ послёдствій. Первое благо нашего Отечества, какъ всё мы знаемъ, заключается въ союзё и жизни всёхъ великихъ силъ его. А потому у насъ всякаго рода рельсы и внёшніе, и внутренніе, и вещественные, и душевные, отъ города къ городу, отъ управленія къ управленію, отъ силы къ силё, отъ сословія къ сословію, отъ человёка къ человёку—первая, святая, настоятельная потребность. Обратно — всякая сила разъединяющая, разлагающая, есть пагуба для нашего Отечества. Первые же рельсы: самые существенные, основа и связь всёмъ другимъ, рельсы отъ царя къ народу и отъ народа къ царю.

"О! да глядятся у насъ всегда царь въ лицо народу и народъ въ лицо царю своему. Въ этомъ задушевномъ разговорѣ вси тайна жизни Русской. Царь-миротворецъ ся извиѣ—да будетъ живительнымъ миротворцемъ ся внутри и посредникомъ между всѣми ся дѣятельными силами. Виновим будутъ тѣ, которые, стоя ближе въ солнцу самодержавія, захотятъ явиться не живыми проводниками его свѣтотворной и теплотворной силы ко всѣмъ предѣламъ Отечества, а заслонять отъ солнца, тѣнью личнаго эгоизма, котя малѣйшуг часть нашей Земли, котя небольшую семью членовъ народ и Государства.

"Съ молитвою и желаніями царя соединимъ же свои — и каждый изъ насъ къ его великой силъ да принесетъ свою малую. Тогда двинется впередъ Россія — и слово, сказанное ея главою въ манифестъ мира, не останется только словомъ, а падетъ съменемъ жизни на почву Русскую и когда-нибудъ взойдетъ прекраснымъ дъломъ къ Господу".

Не безъ удивленія зам'втимъ, что эти высовія патріотическія чувства встр'втили неожиданное препятствіе для ихъ обнародованія.

Московскія Видомости, при новомъ редавтор'в своемъ В. О. Коршт, унаследовали нерасположение въ Шевыреву. Это нерасположение явно выражалось темъ, что университетская газета не принимала на свои столбцы статей знаменитаго профессора Московскаго Университета. Вследствіе сего, Шевыревъ вынужденъ былъ, 14 апреля 1856 года, писать министру Народнаго Просвъщенія А. С. Норову, между прочимъ, слъдующее: "Осмъливаюсь препроводить на ваше благоусмотрвніе двв статьи (29-е марта и Застольная рвчь графу Остенъ-Сакену). Объ были здъсь набраны. Московская Цензура, ихъ совершенно пропустила. Но пріюта здёсь нътъ статьямъ моимъ. Въ объяснение причинъ, позвольте миъ не входить. Не угодно ли будеть вамъ пріютить ихъ въ С.-Иетербургских Видомостях или въ Журнали Министерства? 17 апръля можетъ оправдать напечатаніе 29 марта на Святой недёлё. Изъ газеты С.-Петербургской ихъ перепечатають и здёсь. 29-е марта было написано 29-го-же марта вечеромъ. То, что прочувствовано было утромъ въ Успенскомъ соборъ и на площади Кремля, положено на бумагу въ тотъ же день; но вотъ, какъ трудно еще доброму чувству выбраться у насъ на свъть Божій".

Отвъть министра быль весьма неблагопріятенъ для Шевырева. "Разсмотръвъ", — писаль онъ (26 августа 1856 г.), — "двъ статьи ваши 29-е марта и Застольную ръчь графу Остенъ-Сакену, я, въ сожальнію, не могу исполнить желанія вашего касательно напечатанія статей этихъ, по распоряже-

нію моему, въ Журналь Министерства Народнаго Просвищенія или въ С.-Петербургских Въдомостях. Такое распоряженіе придало бы имъ значеніе, болье или менье оффиціальное, котораго онъ имъть не могутъ. Подобныя статы, по содержанію своему и отношенію къ событіямъ, всего приличнье могли бы быть сперва напечатаны въ Москвъ, но и для сего надлежало бы предварительно разсмотръть ихъ въ Министерствахъ Императорскаго Двора и Военномъ ...

Во время пребыванія государя въ Москвъ, Погодинъ быль потребованъ въ князю Вас. А. Долгорукову. "Правда ли,—писалъ въ Погодину В. Ө. Коршъ,—что князь Долгоруковъ выразилъ вамъ свое неудовольствіе за объдъ графу Остенъ-Сакену" 404 ?...

Самъ же Погодинъ, подъ 31 марта 1856 года, записаль въ своемъ Днеонико: "Долгорувій прислаль за мной. Что такое? Ничего. Пробыль однако пол-часа — о томъ, о семъ, объ Университетъ: какъ учатся, чъмъ занимаются. Сакенымо оби насъ задъли, но это ничею. Какъ пріятенъ пріемъ. Уступки въ Бессарабіи. Тягости войны. Извините, что васъ обезпокоили: мню хотпълось видъться съ вами. И только? Но неужели онъ присылаль за мной даромъ? Какая-нибудъ пъль была. Все-таки думаль о попечительствъ. Ночеваль у Кокорева".

За недълю до дня своего рожденія, государь возвратился въ С.-Петербургъ. Между тъмъ, въ это время произопли важныя перемъны въ составъ высшаго управленія Имперія.

З апръля 1856 года, К. Д. Кавелинъ писалъ Погодину: "Вотъ вамъ новости, почти върныя: Нессельроде нодаль въ отставку и не скрываетъ этого. На мъсто его, по всъмъ видимостямъ, Горчаковъ Вънскій. Дъло чрезвычайно важное, потому что этимъ мы явно подымаемъ антиавстрійское знамя. Вообразите, что, по разсказамъ, Нессельроде предлагалъ знаменитаго Вънскаго Мейендорфа вмъсто себя. Горчаковъ тяжелаго и сумасщедшаго нрава. Говорятъ, посланничество въ Вънъ крайне раздражало его. Чернышевъ, раздосадованный,

какъ говорять, темъ, что после смерти Паскевича не сделанъ фельдмаршаломъ и наместникомъ Царства Польскаго, подаль въ отставку изъ председателей Комитета и Совета. Его место заступить графъ А. Ө. Орловъ; Долгоруковъ едетъ посломъ въ Парижъ, а вместо него назначаютъ преемникомъ — кто Берга, вто М. Н. Муравьева, вто Ливена \*). Муравьевъ Кавказскій подаль въ отставку. Это несчастнейшій, невыносимейшій характерь, вероятно, вследствіе озлобленія, но съ которымъ, однако, нетъ никакой возможности ладить \*\*).

28 февраля 1856 года, внязь Александръ Михайловичъ Горчаковъ, предъ отъйздомъ изъ Вйны, писалъ въ своему духовнику протојерею Базарову: "Не хочу отправиться въ дальній путь, не испросивъ вашего благословенія и не поручивъ себя вашимъ молитвамъ. Въ теченіе двухъ лётъ, уже второй разъ обязанности службы отзывають меня отъ детей. Это грустно и едвали совместимо съ моими семейными обязанностями. Но, волъ Божіей и царской должно повиноваться... Я счель долгомъ исповедаться и причаститься передъ отъездомъ, тавже и въ надеждв, что въ пріобщеніи Св. Тайнъ найду крипость и уминье. Они мни нужны. Задача моя трудна. Миша \*\*\*) пишетъ вамъ подробно. Дороги весьма нехороши и погода суровая. Дай Богь, добхать благополучно. Къ гробницъ въ Сергіевской Пустынъ принесу незакрытыя раны моего сердца \*\*\*\*). Не оставьте меня вашими молитвами и поминайте ту, которая васъ такъ высоко ценила! Убедительно васъ прошу, писать мив въ Петербургъ. вашъ — созвучіе незабвеннаго прошедшаго и върный указатель на будущее, гдв нвсть ни горя, ни печали".

Но послъ этой поъздви въ Петербургъ, князь Горчаковъ

<sup>\*)</sup> Князь Василій Андреевичь Долгоруковь заняль пость начальника III-го Отділенія. *Н. Б.* 

<sup>\*\*)</sup> Преемникомъ Н. Н. Муравьева-Карскаго быль назначенъ внязь Александрь Ивановичъ Барятинскій. *Н. Б.* 

<sup>\*\*\*)</sup> Старшій сынъ внязя Горчавова. Н. Б.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Въ Сергіевой Пустын'в, близъ Стр'вльны, погребена супруга князя Горчакова. *Н. Б.* 

вернулся въ Вѣну, и только 16 іюня 1856 г., онъ окончательно вывхаль оттуда съ детьми на должность министра Иностранныхъ Делъ. Старшій сынъ внязя Горчавова, князь Михаилъ Александровичъ, писалъ протојерею Базарову: "Папа рёшился ёхать сегодня вечеромъ. Не могу свазать вамъ, своль мысль о возвращении въ Отечество обрадовала насъ! Слава Богу, что наконецъ дано намъ увидъть его и больше еще полюбить! Папа поручаетъ мив изъявить вамъ свою искреннюю привязанность... Отчаянныя минуты, въ которыя вы его такъ дружелюбно поддерживали, его навсегда въ вамъ привязале\*. Въ следующихъ за темъ письмахъ внязя Михаила Алевсандровича, изъ Петербурга, къ протојерею Базарову, мы читаемъ: "Папа здоровъ. Онъ цълый день, съ утра до поздней ночи, занять государственными дълами, и мы едва имбемъ возможность сказать ему два-три сдова. Онъ поручаеть мив душевно поклониться вамъ и просить васъ, не оставить его вашими молитвами " 405).

По пути въ Варшаву, государь, 7 мая того же 1856 года, снова посътилъ Москву, и при колокольномъ звонъ и восклицаніяхъ народа, изволилъ шествовать изъ дворца въ Успенскій соборъ, предъ южными вратами коего былъ встръченъ митрополитомъ Филаретомъ съ архіепископомъ Евгеніемъ, Алексъемъ—епископомъ Дмитровскимъ и съ прочею о Христъ братіею, въ преднесеніи св. иконъ. Митрополитъ привътствовалъ государя ръчью: "Благочестивъйшій государь! Послъ недавняго, новое твое пришествіе чъмъ изъиснить можемъ, если не тъмъ, что ты, устроя миръ и покой намъ, не даешь покою себъ, непрерывно продолжая твои царскіе подвиги, не только повелъніями съ престола, но и непосредственнымъ наблюденіемъ и дъйствованіемъ повсюду, гдъ сего наниаче требуетъ благо царства?

"По сему благодарными сердцами призываемъ тебѣ вышнее охраненіе во всѣхъ путяхъ твоихъ, вышнюю помощь, соотвѣтственную твоимъ подвигамъ и благопосиѣшество, удовлетворяющее твоимъ благотворнымъ намѣреніямъ".

По заключеніи мира, въ Москвѣ опущены въ могилу два мужа, напоминавшіе собою старину.

20 марта 1856 года, скончался Филиппъ Филипповичъ Вигель, авторъ знаменитыхъ Записокъ.

"Надъ свъжею могилою", -повъствуетъ П. И. Бартеневъ, -"неумъстенъ судъ и еще менъе позволительно осуждение. Мы хотимъ только замътить здёсь, что имя этого человъка гораздо извъстиве будеть потомкамъ, нежели сколько оно было извъстно его современникамъ. Жизнь и служба Вигеля были очень разнообразны; покойникъ говаривалъ про себя, что онъ пилъ воды Иртыша и Сены. Онъ почти ребенкомъ поступиль на службу въ Московскій Архивъ Министерства Иностранныхъ Дълъ и окончилъ ее уже въ старости въ Министерствъ Внутреннихъ Дълъ, гдъ занималъ доджность директора Департамента Иностранныхъ Исповеданій и деятельно участвоваль въ присоединении въ Православной Церкви уніатовъ. Вигель быль близовъ съ замічательнійшими людьми нашего въка. Пушкинъ, съ которымъ онъ сошелся въ Одессъ, высоко цънилъ его умъ, наблюдательность и обширное образованіе. Разнообразіе занятій, частая перем'вна мъстъ, при постоянной дъятельности ума и необывновенномъ дарѣ наблюдательности, обогащали память Вигеля и дали ему возможность оставить потомству драгоциное умственное наследство — любопытнейшія Записки, къ счастію спасенныя отъ истребленія.... Незадолго до смерти, покойникт сообщилъ одинъ экземпляръ ихъ для храненія въ Императорскую Публичную Библіотеку.... Нельзя забыть здівсь также, что въ 1853 году Вигель пожертвоваль въ Библіотеку Московскаго Университета огромное собраніе литографическихъ и гравированныхъ портретовъ, изъ коихъ особенно замъчательны портреты Русскихъ людей прошлаго въка.

"Жизнь, постоянно озаренная умственною д'ятельностію, во всявомъ случат заслуживаеть привнательной память. Благодарность ему, и миръ его праху" 406)!

"Записки Вигеля", — писалъ князь П. А. Вяземскій, любопытное и драгоциное пріобритеніе для нашей народной и общежитейской Литературы. Онв писаны умно и мвстами довольно художественно. Есть живость и увлекательность въ разсказъ, въ картинахъ и портретахъ, неръдео бойкою вистью схваченныхъ. Воть хорошая, лицевая сторона этихъ Записокъ. Но есть въ нихъ и важный недостатокъ: должно читать ихъ, следуетъ доверять имъ съ большою осторожностью. Вигель самъ не принадлежалъ къ числу дъятелей эпохи, имъ описываемой; за нъкоторыми исключеніями, не быль онь съ ними ни въ связи, ни въ сношении. Однимъ словомъ, былъ онъ внѣ дъйствующей и вліятельной среды. Многое разсказано имъ по городскимъ слухамъ, силетиямъ, кривымъ толкамъ судей, непризванныхъ и мало сведущихъ. Ничего у него не провърено, не изслъдовано критически. Авторъ имълъ замъчательный, природный и даже довольно образованный умъ. Скажу более, я убежденъ, что онъ имъль даже и мягкое, доброе сердце; но, раздражительный, щекотливый нравъ его портилъ въ немъдары природы. Во многихъ отношеніяхъ узкость понятій, мелкое чиновничество, доводившее самолюбіе его до малодушія, затмевали свётлый умъ его. Способный любить и уважать достойныхъ людей, онъ быль злопамятень въ безделицахъ и за безделицы. Онъ не прощаль, если не отплатять ему тотчась же визита его, если нарушать въ немъ права мъстничества, то-есть, посадять его за столомъ, не на мъсто, которое онъ считаль подобающимъ чину его, если при посъщении продолжаешь курить сигарку, которой не переносили его слабые и причудливые нервы. Все это вносилось имъ въ книгу разсчетовъ и обязательствъ, по которымъ онъ рано или поздно производилъ свои взысканія и накладываль пени на провинившихся предъ нимъ. Въ течение жизни, онъ неоднократно ссорился

не только съ отдёльными лицами, но и съ цёлыми семействами, съ городами, областями и народами. Не претерпъвшій никогда особеннаго несчастія, онъ быль несчастливь самъ
по себё и самъ отъ себя. Можно сказать, что при обстоятельствахъ, довольно благопріятныхъ, онъ болізненно прошелъ
жизнь свою, безпрестанно уязвляемый иглистыми терніями и
булавками, которыми онъ самъ осыпаль дорогу свою. Все это
отражается въ Записках его и лишаеть ихъ того здраваго и
внушающаго довітренность характера, который составляеть
прямое и главное достоинство историческихъ и личныхъ Занисовъ".

Къ этой харавтеристивъ, П. И. Бартеневъ прибавляетъ: "Вигель самъ уже принадлежить Исторіи. Можно бы привести множество анекдотовъ, доказывающихъ его чрезвычайную впечатлительность и порою несносную раздражительность. Въ 1853 г., одинъ молодой человъвъ \*) имълъ случай съ нимъ познавомиться и не только выслушать всв семь томовъ его Записока, но даже получать ихъ на домъ для выписовъ и извлеченій. Но это благоволеніе продолжалось только месяцъ. Вигель вызвался привести своего новаго знавомца на вечеръ въ одно почтенное, знатное семейство, гдв собирались многіе лучшіе люди Московскаго общества; условлено было, что Вигель за нимъ завдетъ. Но передъ твиъ юношъ-знавомцу случилось быть у него и вакъ то нечаянно выразиться, что торжество Наполеона ІІІ-го во Франціи не можеть быть причислено къ отраднымъ явленіямъ Европейсвой Исторіи, между тімь, какь Вигель радовался оть души подавленію республиви. Въ условленный вечеръ, Вигель не завзжаеть; мало того, черезъ нёсколько дней, профессоръ С. П. Шевыревъ счелъ нужнымъ предостеречь молодого человъва, что въ томъ самомъ вечеръ, куда ему не удалось попасть, Вигель въ многочисленномъ обществъ изображаль его врайне опаснымъ юношей, зараженнымъ идеями Фран-

<sup>\*)</sup> Caмъ II. И. Бартеневъ. *Н. Б.* 

цузской революціи.— Увъряють, что самыя Записки инъются въ двукъ экземплярахъ: въ одномъ отдъланы, въ другомъ пощажены извъстныя лица, и авторъ бралъ ихъ читать. смотря по тому, куда ъхалъ" 407).

Бѣдный Вигель скончался одиноко, на рукахъ наемной прислуги.

Мёсяцъ спустя, въ апрёлё того же 1856 года, въ великую субботу, скончался въ Москвё же современникъ и сопротивникъ Вигеля, Петръ Яковлевичъ Чаадаевъ.

15 апрёля 1856 года, Шевыревъ писалъ Погодину: "Христосъ Воскресе! Милый другъ Михаилъ Петровичь!.. А вотъ какая внезапная кончина! П. Я. Чаадаевъ скончался, въ субботу, въ четверть 4-го. А въ среду былъ еще въ Клубъ".

"Во истину Воскресе"!—отвъчалъ Погодинъ, — "Какъ перазилъ ты меня извъстіемъ о смерти Чаадаева. Ударъ что ли? Вотъ наша жизнь! Черкни миъ два слова, если что знаешь. Гдъ хоронятъ? Върно въ Дъвичьемъ монастыръ".

17 апрѣля 1856 года, Шевыревъ сообщилъ Погодину: "Чавдаева отпѣваютъ ззвтра, въ среду, а хоронятъ въ Донскомъ монастырѣ. Онъ уже давно былъ боленъ — и 20-го августа еще написалъ духовное завѣщаніе, на случай скоропостижной смерти. Въ великую субботу онъ успѣлъ исповѣдываться и пріобщиться Св. Таинъ и проводилъ своего духовника, а черезъ часъ скончался, сидя на диванѣ. Вчера были всѣ на панихидъ; но панихидъ, которая была назначена въ часъ, до 2 часовъ не было " 408).

Д. Н. Свербеевъ, ближайшій другъ П. Я. Чаадаева и розственникъ по женѣ, оставиль намъ любопытнѣйшія свѣдѣйа о покойномъ своемъ другѣ. "Съ 1827 по 1856 годъ",—пишетъ Свербеевъ,— "Чаадаевъ прожилъ безвыѣздно въ Москвѣ, и около двадцати пяти лѣтъ на одной квартирѣ, въ Новой Басманной, въ домѣ почетнаго гражданина Шульца, принадлежавшемъ прежде близкому ему семейству Левашовыхъ Живя въ одномъ мѣстѣ, онъ до того сдѣлался рабомъ своихъ комфортабельныхъ привычекъ, что всѣ эти тридцать лѣть ни

разу не могь решиться провести мочь внё города... Тридцать лёть сряду, въ обветивлой своей квартиры, изъ трехъ небольших вомнать, принималь онь у себя еженедёльно своихъ многочисленныхъ знакомыхъ, сперва вечеромъ по середамъ, потомъ утромъ, по понедъльнивамъ, и любилъ, чтоби его въ эти дни не забывали. Вся Москва знала, любила, уважала Чаадаева, снисходила въ его слабостямъ, даже ласвала въ немъ эти слабости... Конечно, Чаздаевъ самъ заискивалъ знавомства съ извёстными иностранными путещественнивами и заботился, чтобы ихъ у него видёли; не менёе старался онъ сближаться и съ Руссвими литературными и другими знаменитостями. Я помию, вакъ ленивый и необщетельный Гоголь прівхаль въ одну среду вечеромъ въ Чаадаеву. Почти не обращая нивавого вниманія на хозянна и гостей, усёлся въ углу на повойное вресло, закрыль глаза, началь дремать и потожъ, прохранввъ весь вечеръ, очнулся, пробормоталъ два - три слова въ извинение и туть же убхалъ. Долго не могь забыть Чандаевь такого оригинального посещения... Чаадаева обвиняли въ мельой суетности. Правда, что онъ любиль видеть у себя какъ можно более гостей, что искаль всеобщаго уваженія, что почеть общества быль ему дорогь. Намъ ли, тавъ часто гоняющимся за почестями всякаго рода.... упрекать отшедшаго отъ насъ брата за исканіе почести безвинной и конечно безкорыстной?... Событія посліднихъ трехъ леть тяготели надъ нимъ тяжкимъ бременемъ. Ему, воину славной брани, подъятой за свободу Отечества и освободившей Европу, ему горьки были и начало и конецъ нашей последней войны. Люди другого поколенія винили Чаадаева въ томъ, что онъ, по обычаю стариковъ, сравниваль часто настоящее съ прошедшимъ и всегда предпочиталь послъднее. Чаадаевъ, не принимая нивакого участія въ Мосвовских торжествах при вступлении въ столицу защитнивовъ Севастополя, говариваль, что некоторыхъ изъ возданныхъ имъ почестей не приняли бы воины - освободители Европы (1814 г.), что они никакъ не согласились бы жить,

пить, йсть, гулять, плясать, веселиться и молиться на счеть вакого бы то ни было богача, будь онъ коть какой знаменитый вельможа, будь онъ коть какой простой гражданинь и Русскій челов'явь по преимуществу. Дал'яе, то же говаривалъ Чаадаевъ, что ни одинъ знаменитый вождь того временя не дозволиль бы нивакому оратору торжественно и во всеуслышаніе произносить похвалы своей честности и безкорыстію на службь. То и другое, - прибавляль Чаадаевь съ грустной улыбкой, - наши современники сочли бы оскорбленіемъ мундира, чтобы не свазать болбе. Вфрный своему чувству ненависти въ врвпостному праву, Чаадаевъ, чтобы не иметь у себя въ зависимости крестьянъ, продалъ, еще будучи молодымъ человекомъ, свое довольно значительное Нижегородсвое имъніе другому владъльцу, по всей въроятности, болье взыскательному, нежели онъ самъ, и твмъ совершенно успокоиль свою совъсть. Такъ поступали и поступають многіе, и даже нъвоторые явные эмансипаторы, умыван себъ руки въ этомъ вопросв и безсовнательно отягощая твмъ судьбу своихъ врестьянъ, что не мъшало и не мъшаетъ имъ, однаго, пропов'ядывать освобожденіе чужихъ. Сл'єдствіемъ продажи имънія, была для Чаадаева почти постоянная нужда въ деньгахъ, которымъ онъ не зналъ цёны, а привычевъ комфорта умврять не умвлъ".

О последних днях жизни и кончине Чавдаева, Д. Н. Свербеевь разсказываеть: "Чавдаевъ имель постоянное предчувствие и почти желание внезапной смерти. Онъ боялся холеры, но боялся только потому, что конецъ холерою представлялся ему въ какомъ-то неприличномъ, отвратительномъ виде. Мало того жить хорошо, надо и умереть пристойно, говаривалъ онъ... Последними любимыми его мыслями были: радость о заключенномъ мире, надежда на прогрессъ Россіи вместе опасеніе, наводимаго на него противниками благодатнаго мира... Весь постъ былъ онъ на ногахъ, бывалъ в обществе и чаще всего въ Англійскомъ Клубе, где, по обычаю, обедывалъ, или у Шевалье... Страстная недёля разлу-

чила съ нимъ его самыхъ бливиихъ пріятелей. Клубъ со страстной середи быль заврыть... Къ вонцу страстной недъли, какъ-то нечаянно узналъ я, что Чавдаевъ боленъ и серьезно... Какъ вдругъ, въ страстную субботу... пришла въсть, что онъ очень плохъ и что едва ли застанутъ его въ живыхъ... Чаадаевъ, еще наканунъ, въ страстную пятницу, чувствоваль себя нехорошо... Въ тоть же день, вечеромъ, онъ пригласилъ въ себъ своего духовнива, своего приходскаго священника отъ Петра и Павла, въ Новой Басманной, Ниволая Александровича Сергіевскаго \*). Чавдаевъ наміревался говёть великимъ постомъ; на шестой недёлё, онъ былъ у священнива и высказаль рёшеніе исполнить священнёйшій долгь на страстной недёль. Будучи теперь позвань въ Чаадаеву, о. Сергіевскій озаботился взять съ собою Св. Дары. Чаадаевъ встретиль его словами о своей болевни. Священнивъ сказалъ, что до сего дня онъ ожидалъ увидёть Петра Яковлевича въ церкви и тревожился, не боленъ ли онъ; нынъ же ръшился и самъ навъстить его и дома предложить ему всеисцёляющее врачество, необходимое для всёхъ... Чаадаевъ свазалъ... что теперь онъ не готовъ исповъдаться и причаститься, а желаль бы принять Св. Таинства на утро... На другой день, въ великую субботу, после обедни, священникъ поспъшиль въ больному. Чаадаевъ быль гораздо слабъе, но сповойнъе, и ожидалъ святыню: исповъдался и пріобщился Тайнамъ Христовымъ; удаляющемуся священниву свазалъ, что теперь онъ чувствуетъ себя совсвиъ здоровымъ. Онъ собирался даже выбхать, сталь пить чай, разговариваль съ ховянномъ своей квартиры о его процессъ... Вдругъ, голосъ его сталь слабёть... Потомъ последовало молчаніе. И онъ умеръ"...

"Предчувствіе Чаадаева сбылось", — завлючаеть Д. Н. Свербеевь свое печальное пов'єствованіе, — "желаніе сердца

<sup>\*)</sup> Впосатадствін профессоръ Богословія въ Московскомъ Университеть. Скончался въ санъ протопресвитера Московскаго Успенскаго собора.

исполнилось! Безбользненна, непостыдна, мирна была храстіанская твоя кончина, нананунь Свътлаго Праздника, за немного часовъ до перваго полуночнаго удара въ большой Кремлевскій колоколъ" 400).

Въ Московскихъ Въдомостях, 17 апръля 1856 года, было объявлено: "14 апръля, въ 5 часовъ пополудни, свончался, послъ непродолжительной больени, одинъ изъ Московскихъ старожиловъ, Петръ Яковлевичъ Чаадаевъ, извъстный почти во всъхъ кружвахъ нашего столичнаго общества. Отивваніе тъла его навначено въ среду, въ 10 часовъ, въ церкви Петра и Павла, на Басманной чаго).

Наканунъ погребенія (17 апрълі), Шевыревъ извъщать Погодина: "Чаадаева отпъвають завтра, а хоронять въ Донскомъ монастыръ... Вчера были всъ на панихидъ; но панихиды, которая была назначена въ часъ, до 2-хъ часовъ не было " <sup>411</sup>).

У гроба Чаадаева, при его отпівваніи, духовнивъ его, священникъ Н. А. Сергієвскій произнесъ слідующее слово: "Если собраніе живыхъ вокругь этого гроба на сей разъ и не имбеть нужды въ поученіи,—то, не думаю, чтобы душа, которой вийшняя храмина въ послідній разъ находится въ земномъ храмі, въ настоящія минуты, была равнодушна въ нашему слову, и къ нашему безмольію.

"Почившій о Христ'я брать, Христосъ Вокресе! Поб'яз надъ смертію, и адъ въ пл'вну: л'ястница въ небеси незыблемо утверждена, и двери Царствія отверсты!

"Въруемъ и не думаемъ, чтобы здъсь были невърящіе, что ты, предъ смертію вкусившій Тъла и Крови Христовихъ, уже шествуешь по этой лъстницъ, какъ шествоваль Ангелъ въ видъніи патріарха Іакова. Сопровождаемъ тебя нашими молитвами, да вознесешься на самую верхнюю ступень, на которой Господь утверждашеся: Богъ Авраамовъ, Исааковъ Іаковлевъ, не мертвыхъ Богъ, но Богъ живыхъ!

"Тебя не привель Господь на земль съ нами торжество вать сію Пасху; да дасть тебь Христось торжествовать

Пасху въчную, спасительную, въ невечернемъ диъ Царствія Его, въ сонмъ первородныхъ, на небеси написанныхъ. Аминь".

"Свётто, торжественно было твое погребеніе", —повёствуетъ Д. Н. Свербеевъ, — "оглашаемое, вмёсто надгробнаго пёнія, побёдной надъ смертью пёснью и учащаемымъ привётствіемъ въ живымъ и въ мертвому: Христосъ Воскресе! Краткое у гроба слово, глубово прочувствованное и отъ избытва сердца сказанное достойнымъ духовникомъ, и началось и зазавлючилось тёмъ же привётствіемъ о Воскресшемъ Искупителё. И мы, друзья покойнаго, цёлуя его послёднимъ цёлованіемъ, не столько со скорбью о смерти, сколько съ упованіемъ воскресенія, сказали ему наше послёднее: Христосъ Воскресе" 412)!

Возвратись съ похоронъ Чавдаева, Погодинъ, подъ 18-мъ апръля 1856 года, записалъ въ своемъ *Дневнико*: "На похороны въ Чавдаеву. Умилительное отпъваніе. Прекрасная ръчь священника".

Въ годъ своей вончины, А. С. Хомяковъ, въ засъданіи Общества Любителей Россійской Словесности, 28-го апрыля 1860 года, сказалъ: "М. Н. Лонгиновъ представить біографію, взятую не изъ высоваго вруга историческихъ знаменитостей, не изъ жизни государственной, но изъ нашей Мосжовской, такъ сказать, домашней жизни, - біографію Петра Яковлевича Чаадаева. Почти всё мы знали Чаадаева, многіе его любили и, можетъ быть, никому не быль онъ такъ дорогъ, какъ темъ, которые считались его противниками. Просвъщенный умъ, художественное чувство, благородное сердце, таковы тв качества, которыя всёхъ къ нему привлекали; но въ такое время, когда, новидимому, мысль погружалась въ тяжвій и невольный сонь, онъ особенно быль дорогь тімь, что онъ и самъ бодрствовалъ и другихъ пробуждалъ, -- твмъ, что въ сгупцающемся сумравъ того времени онъ не даваль потухать дамиадъ и играль въ ту игру, которая извъстна нодъ именемъ живо курилка. Есть эпохи, въ которыя такая игра есть уже большая заслуга. Еще более дорогь онь быль друзьямъ своимъ какою-то постоянною печалью, которою сопровождалась бодрость его живого ума. Разгадка этой печали, истевающей не изъ случайностей его жизни, а изъ чисто нравственныхъ причинъ, узнаемъ мы изъ самой біографіи и изъ особенности его внутренняго направленія. Н'ять сомнънія, что онъ быль человыть весьма замычательный, но чъмъ же объяснить его извъстность? Онъ не быль ни дъятелемъ-литераторомъ, ни двигателемъ политической жизни, ни финансовою силою; а между тъмъ, имя Чаадаева извъстно было и въ Петербургъ, и въ большей части губерній Руссвихъ, почти всёмъ образованнымъ людямъ, не имевшимъ даже съ нимъ никакого прямаго столкновенія. Извістны были и утренніе его съёзды, по понедёдьникамъ, и размёнъ мысли, происходившій на этихъ беседахъ. Почему подобныя явленія въ другихъ мъстахъ не получали такой извъстности? Причина весьма проста. Онъ жилъ, онъ умственно дъйствовалъ въ Москвъ, и въ этомъ нельзя, важется, не видъть подтвержденія тому, что гдё бы ни быль центрь государственный, Москва не перестала и никогда не перестанетъ быть общественною столицею Русской Земли 4 413).

Въ заключеніе повторимъ слова внязя П. А. Вяземскаго: "А вотъ умеръ и бъдный Чаадаевъ. Жаль мив его. Москва безъ него и безъ Хомяковской бороды, какъ безъ двухъ родинокъ, которыя придавали особенное выраженіе лицу ея" 414).

## XCI.

28 мая 1856 года, воспоследовало высочанщее сонзволение на увольнение Погодина въ отпускъ за границу, на четыре месяца, для пользования минеральными водами въ Эмс в и Карлсбаде.

"Исвренно желаю вамъ", — писалъ Погодину А. В. Головнинъ, — "счастливато путешествія, но желаю также, чтобы в г подълились съ нами мыслями и ощущеніями, которыя оно вог. будить въ васъ, а не оставляли бы ихъ про себя. Въ чемъ же состоить любою, о воторой вы говорите въ статъв вашей, какъ не въ томъ, чтобъ предлагать соотчичамъ то, что имвешь корошаго. Иначе любою, остается пустымъ словомъ а не дъломъ. Если вдете за границу моремъ, то торопитесь записаться, ибо на пароходахъ разобраны билеты слишкомъ на мвсяцъ".

Узнавъ о предпринимаемомъ Погодинымъ путешествіи, И. И. Давыдовъ писалъ: "Намъреніе ваше отправиться на теплыя воды—не худое. А мнъ не суждено быть перелетною пташкой: гири на рукахъ и на ногахъ. Впрочемъ, о невозможномъ я и не думаю, помня золотой стихъ букваря: "Что Господомъ дано, ты тъмъ и наслаждайся; чего же не дано, о томъ не соврушайся".

С. Д. Нечаевъ дълаетъ Погодину и порученіе. "Можетъ быть", —пишетъ онъ — "въ чужихъ враяхъ увидите Ганву. Прошу передать ему мой поклонъ. Переписка наша прекратилась отъ понятной причины — со времени безпокойствъ въ Венгріи. Ни за что, ни про что сенаторъ Московскій могъ бы навлечь на него подозрѣніе Австрійскаго правительства 415).

12-го іюня 1856 года, Погодинъ вывхалъ изъ Москвы. Путь его въ чужіе края лежалъ черезъ Петербургъ. "Рѣ-шено", —писалъ онъ, — "я вду въ чужіе края на четыре мѣ-сяца: нужно отдохнуть и провътриться послъ утомительнаго труда, попить Эмса, въ угоду Иноземцову, который считаетъ его моимъ источникомъ спасенія, для облегченія настоящихъ бользней и предупрежденія грозящихъ, сдълать что-нибудь для образованія Мити \*), который потерялъ бы почти это вакаціонное время дома, и наконецъ, чтобъ удалиться изъ Москвы. Оставаясь въ Москвъ, я долженъ бы былъ писать, а писать нѣтъ уже у меня теперь ни охоты, ни расположенія".

<sup>\*)</sup> Старшій сынъ Погодина—Дмитрій Михайловичъ. Н. Б.

На второй или на третьей станціи, Погодинъ, благодари услужливости одного чиновника, вотораго онъ встрѣчаль иногда у В. А. Кокорева, перемѣстился въ особый семейний вагонъ. "Тамъ сидѣли уже: одинъ пожилой дипломатъ и богатый помѣщикъ-откупщикъ. Разговоръ тотчасъ начался общій о томъ, о чемъ говорили тогда всѣ и вездѣ. Посыпались свѣдѣнія о разныхъ злоупотребленіяхъ и неудобствахъ заведеннаго порядка, о вредѣ, происходящемъ отъ формъ. Анекдоти одинъ другаго страннѣе, смѣшнѣе, невѣроятнѣе, сообщались то отъ того, то отъ другаго собесѣдника". Одинъ изъ собесѣдниковъ даже замѣтилъ Погодину, что "многіе наши вельможи раздѣляютъ съ нами ихъ убѣжденія. Они также жалуются, бранятся, опасаются, ноютъ,—и все-таки изъ этого ничего не выходитъ"!

Въ то же время, дипломать, близкій графу Нессельроду, сообщиль объ немъ нісколько любопытныхъ подробностей, вои, замічаетъ Погодинъ, "заставляють жаліть, что такіе люди, какъ графъ Нессельродъ, молчать о своихъ дійствіяхъ, и подвергаются иногда несправедливымъ обвиненіямъ. Разумівется, —продолжаетъ Погодинъ, —служащій человівкъ, особенно на такомъ высокомъ місті, обязанъ соблюдать скромность, но всегда остаются средства дать знать такъ или иначе о своемъ образі мыслей. Наши государственные люди какъ будто не иміноть понятія о существованіи общаго мийнія. которое рано или поздно можетъ возгреміть надъ ихъ головою или хоть могилою, и надо о немъ подумать заблаговременно".

Не добажая Петербурга, Погодинъ остановился въ Ушакахъ и посътилъ владъльца ихъ, В. А. Коворева. По разсказу Погодина, Коворевъ "купилъ эту пустую, болотистую, безплодную землю, выстроилъ домъ, близъ самой станціи, положилъ около четырехсотъ тысячь на ея воздѣланіе и устройство, высушилъ болота, провелъ канавы, проложилъ мостовыя дороги, разчистилъ лѣсъ, раскинулъ искусственные луга, завелъ отличную скотину, — и ожидаетъ лѣтъ черезъ пять хорошихъ процентовъ. Если они дъйствительно соберутся, и онъ не увлекается своей живой фантазіей, то его опыть получить важный хозяйственный смысль: какъ самая неблагодарная мъстность можеть быть возбуждена къ выгодной производительности, если приложить въ ней руки съ толкомъ и капиталомъ \*). Изъ употребленнаго капитала должно исключить еще сумму, коей стоилъ домъ и садъ, да и изъ остальной вычесть тъ излишки, кои разсыпалъ вездъ хозяинъ щедрою своей рукою за всъ работы".

Отъ безплодной и болотистой Упаковской местности, Погодинъ мыслію переносится на черноземъ и размышляетъ: "Если земли совершенно ничтожная можеть давать хорошіе проценты, то что же сказать о черноземь, о мыстностяхь при судоходныхъ ръкахъ, вблизи большихъ городовъ и значительныхъ портовъ, съ обиліемъ въ тъхъ и другихъ естественныхъ произведеній; а сволько ихъ есть въ Россіи, и, наобороть, какъ мало есть хозяевь, которые владуть капиталь въ землю? Они на перечетъ, а прочіе-всѣ, всѣ стараются вынимать каниталь изъ земли; мудрено ли, что она наконецъ истощается, и безпутные хозяева принуждены бывають подъ часъ положить зубы на полку. Пом'вщиковъ, получающихъ сто тысячь руб. ас. ежегоднаго дохода, у насъ очень много, и всв они живуть въ Петербургв, тратять по полтораста тысачь на штофные обой, которые перемъняются черезъ два-три года, на вычурныя мебели, на гастрономическія причуды, на роскошные балы, на модные туалеты, и нодобныя необходимости. Они естественно жалуются на недостатовъ въ деньгахъ, напираютъ на управителей, а тъ, въ свою очередь, при сей върной оказіи, -- на крестьянъ. И воть, избы разва-

<sup>\*)</sup> Увы! Надъ Ушаками разразилось много несчастій, и усибха до сихъ норь, что касается до выгодъ и процентовъ, мало. Перкое стадо, составленное съ великими трудами и пожертвованіями, изъ породъ Голландскихъ, Швейцарскихъ, Тирольскихъ, Холмогорскихъ, стонвшее больше ста тысячъ руб., пало лѣтъ чрезъ пять; за нимъ слѣдовало другое, постигнутое тою же участью, и наконецъ третье. У хозянна опустились руки! (Поздинайшее примъчаніе Погодина).

лились, скотина зачахла, горе одольло и проч. и проч. Но нельзя помышкамь не жить въ Петербургы: у нихъ дыти служать. Да не лучше ли бы имъ было служить дома, въ своихъ деревняхъ, устроивая судьбу своихъ крестьянъ, наслаждаясь природою, удесятеряя свое состояніе. Единственный примыръ изъ высшаго сословія представляль, помнится, князь Барятинскій \*), который поселися въ Курской своей вотчины и лыть черезъ десять создаль себы милліонь дохода. Укажите мны другого князя и графа, живущаго въ деревны съ этою цылію.

Я говориль о богачахъ, но помѣщики средней руки устремляются также въ Петербургъ — для воспитанія дѣтей? Приготовить къ экзамену въ Петербургское учебное заведеніе стоить отъ 1500 до 2000 р. с. въ годъ. Извольте собрать такую сумму, — а если еще дочь на возрастѣ, если за старшимъ сыномъ долженъ поступить второй и третій. Опять помѣщикъ, самый добрый, долженъ налечь на крестьянъ, и

<sup>\*)</sup> Князь Иванъ Ивановичъ, отецъ фельдмаривла князя Александра. Ивановича, владель въ начале минувшаго XIX-го столетія интигень Ивановскимъ, гдъ и родился фельдмаршалъ. Ивановское находится въ Курской губернін, въ двухъ убздахъ: Льговскомъ и Рыльскомъ, и заключаеть въ себі 56,000 десятинъ. Когда поселился внязь Иванъ Ивановичь въ Ивановскомъ, то это место представляло голую степь. Онь обработаль землю, засадиль ее и построиль домъ. Въ настоящее время, Ивановское чудное имъніе съ тремя рощами, въ одной изъ которыхъ масса оленей; въ рощахъ растугъ веливоленныя деревья всехъ сортовь; садъ съ оранжерении и озеромъ-На озеръ два острова, на одномъ изъ нихъ маленькая кирка, такъ какъ жена Ивана Ивановича, графини Марія Өедоровна Келлеръ была лютеранка. И по-нын'в разъ въ годъ въ ней служится об'едия, кажется, въ день именинъ графини Маріи Өедоровны, 22-го іюля. Хозяйство ведется правильное экономическимъ способомъ въ большихъ размърахъ; обращено внимание на скотоводство, свиноводство и существують сыроварный, винокуренный и свеклосахарный заводы. Князь Иванъ Пвановичь хотыть чтобы и сыновья его занимались земльявлемь. По этому поводу онъ и писалъ въ своемъ друзьямъ. До сихъ поръ существуеть въ Ивановскомъ картина изображающая все семейство, въ Русскихъ платыхъ гуляющихъ; вдали виденъ домъ въ такомъ видь, какъ онъ быль при квязь Иванъ Ивановичъ, а по серединъ картины-будущій фельдмаршаль князь Александръ Ивановичъ стоитъ у плуга. (Примичание вняжны Олимпады Александровны Барятинской).

выжимать соку изъ земли, какъ можно болбе. Но вакая нужда въ этихъ экзаменахъ? Ихъ въ старое время нигде не бывало. Мальчика нужно было только привести въ заведеніе, и его определить начальство въ тоть классъ, въ который онъ можеть поступить. И время цёло у учителей, и денегь не нужно припасать родителямъ: въ убыткъ одни экзаменаторы и пансіоно-содержатели, но ихъ нельзя въдь имъть въ виду на первомъ планъ. Почему нельзя теперь воспитывать дома дътей въ деревиъ, по крайней мъръ до извъстнаго возраста? Потому что отецъ не приготовленъ самъ порядочно, не имбетъ привычки заниматься, не умфеть, какъ взяться за дело. Потому что мать любить читать только Французскіе романы и выучилась танцовать и играть на фортепіано. Потому что оть соседняго нопа, по выраженію Екатерины, тешкой пахнеть, и онь, погрязшій въ схоластическихъ хріяхъ, не можеть учить ничему по-человъчески. А перемъните всъ эти отношенія, что не невозможно, если сначала и трудно \*), и какъ любо жить будеть въ деревић, сколько семейныхъ лишнихъ радостей представитъ жизнь, какъ укрвпятся родственныя связи, какъ разыграется румянецъ во всёхъ щекахъ, какъ будеть доволенъ умный понъ, какъ развеселятся врестьяне, и какъ возрадуются авторы и журналисты, потому что всякое такое семейство будеть выписывать журналы и покупать книги! Леть десять тому назадь, мнв случилось прожить одному въ деревушкъ моей сестры, верстахъ въ тридцати отъ Москвы. Въ деревушкъ было душъ двадцатьнять, кажется, и земли десятинъ двёсти. Именіе ничтожное, но отъ этого ничтожнаго имвнія семейство, поселясь въ немъ, можеть получать муку, крупу, овесъ, свно, масло, молоко, яйца, барановъ, временемъ теленка, домашнюю птицу, овощи, грибы, ягоды, плоды. Купить, следовательно, придется только сахару, чаю,

<sup>\*)</sup> Уничтоженіе крѣпостнаго права воздѣйствуеть непремѣнно на перемѣну этихъ отношеній. — И города должны будуть отпустить многихъ жителей въ деревию, гдѣ жить дешевле, здоровѣе, пріятнѣе. (Примъчаніе Погодина).

вина, и того немного, потому что наливки домашнія замѣнять и вино. И это все при тридцати душахъ, а что могуть доставить пятьдесять, сто, двѣсти, пятьсоть? У нась всѣ такіе помѣщики ноютъ безцерерывно отъ безденежья, потому что всѣ живуть выше своего состоянія, не умѣютъ сводить приходовъ съ расходами, скучаютъ, страдаютъ и заставляють страдать другихъ. Злу причиною невѣжество. Невѣжество— въ академіяхъ, университетахъ, гимназіяхъ, обществѣ, вездѣ, вездѣ; вотъ наша главная болѣзнь, противъ которой лекарство, впрочемъ, найдено—образованіе, хотя не такое, какое у насъ еще по недоразумѣніямъ дается. О, пора, пора взлянуть на жизнь, на обстоятельства, на время, по-степеннѣе, по-строже. Мысли родятся въ умной бесѣдѣ, но мы вообще отвыкли говорить, и лишь соберутся гдѣ четверо, такъ уже вставляется между ними зеленый столъ" \*).

Въ Ушавахъ Погодинъ услышалъ, что нѣсколько правовѣдовъ, дружныхъ между собою въ продолженіе курса въ Училищѣ, рѣшились оставить службу и посвятить себя промышленности. Они составили капиталъ, положа въ него все, что имѣлъ каждый, и принялись соединенными силами за труды. Много проектовъ у нихъ въ замышленіи, между прочимъ, устройство общества для сохраненія жизненныхъ припасовъ. Они же основали журналъ: Экономическій Указатель, и хотятъ варить квасъ для жителей Петербурга, которые до сихъ поръ должны пучить себѣ брюхо противнымъ Рижскимъ квасомъ, составляемымъ Богъ знаетъ изъ какихъ снадобьевъ".

Это пришлось по сердцу Погодину и онъ писаль: "Вотъ это дело, такъ дело. Дай Богъ найдти имъ какъ можно больше подражателей,—и вонъ изъ службы, которой молодежь становится въ тягость, точно также служба становится въ тягость молодежи. Пусть остаются тамъ один охотники, рожденные именно для службы, которыхъ наберется довольно"!

<sup>\*)</sup> Въ интересахъ правды, следуеть заметить, что самъ Погодинъ страстно любилъ подвизаться за карточнымъ столомъ. Н. Б.

Въ Ушакахъ Погодинъ провелъ два дня "съ большимъ удовольствиемъ". Онъ съ Ушаковскимъ обществомъ вздилъ и гулняъ по окрестностямъ, осматривалъ работы, "кипящія во всёхъ углахъ", разговаривалъ съ прохожими и пробажими, и наконецъ толковалъ "за стаканомъ чаю о томъ и о другомъ, о прошедшемъ и будущемъ".

Вмёстё съ темъ, Погодинъ съ удовольствиемъ приметилъ, что двёсти тысячь "разсыпаны" Кокоревымъ "по соседнему населению, за рубку, очистку, за насыпку, за перевозку, за копанье, — и все население развеселилось, поздоровело, потолстело".

## XCII.

Рано утромъ, 15 іюня 1856 года, Погодинъ выёхалъ изъ любезныхъ ему Ушавовъ, и "пустился" по желёзной дорогѣ въ С.-Петербургъ, гдѣ остановился въ помѣщеніи Кокорева. Лишь только вошелъ онъ въ комнату, какъ является къ нему конторщикъ Кокорева и спрашиваетъ Погодина: "Слышалъ ли онъ, что г. Кирѣевскій скончался"? — Какой Кирѣевскій? — "Иванъ Васильевичъ"! 416)

Это ошеломило Погодина, "Боже мой"! — воскликнуль онъ, — "Умеръ Кирвевскій! Горько! Какая потеря"!

Въ концъ великаго поста 1856 г., И. В. Киръевскій повхаль въ Петербургъ, чтобъ слъдить за вкзаменомъ сына, кончавшаго курсъ въ Лицев. Онъ пробыль въ Москвъ нъсколько дней; останавливался въ домъ матери своей А. П. Елагиной и повидался здъсь, въ послъдній разъ, съ братьями и друзьями. 417)

Въ это время въ Русской Беспол печаталась статья Киръевскаго о возможности и необходимости новых началя для Философіи. По поводу ея, Т. И. Филипповъ, 5 іюня 1856 года, писальИ. В. Киръевскому: "Я сейчасъ прівхаль отъ Троицы, куда возиль вашу статью на разсмотръніе духовной цензуры. Делицынъ выкинулъ изъ нея слъдующія четыре строки (46стр.): "чтобы даже внутреній приговоръ совъсти, болье или менье очищенной, онъ не признаваль, мимо согласія другихъ разумътельныхъ силъ, за конечный приговоръ высшей справедливости". Причина выставлена такая: "Эта мысль можеть иныхъ повести къ ложнымъ перетолкованіямъ, которыхъ конечно не имълъ въ представленіи авторъ. Нашъ Попечитель\*), во время представленія къ нему Гимназіи, спросилъ меня о журналъ; потомъ заговорилъ объ васъ и поручилъ мнѣ кланяться вамъ, когда я буду къ вамъ писать, что я исполняю съ большимъ удовольствіемъ, ибо онъ показался мнѣ, какъ и всъмъ почти, очень хорошимъ человъкомъ". 418)

Это письмо еще застало И. В. Кирѣевскаго въ живихъ. 10 іюня 1856 года, И. В. Кирѣевскій занемогъ холерою, быстро и съ страшною силою развившеюся, и скончался на рукахъ сына и двухъ друзей своей молодости, графа Е. Е. Комаровскаго и А. Веневитинова.

Ошеломленный Погодинъ долго не върилъ, что Киръевскій умеръ. "Что ты говоришь, это вздоръ, не можеть быть"!—говорилъ онъ Кокоревскому конторщику.—Нътъ - съ, отвъчалъ тотъ, правда, я читалъ нынче въ газетахъ. "Когда"? спрашивалъ Погодинъ.—Нынче его отпъваютъ.—"Гдъ"?—У Знаменья!

Погодинъ "бросился" въ церковь. Входитъ. "Стойтъ по срединъ гробъ", — писалъ онъ, — "сердце мое сжалось. Нътъ, это не онъ, не можетъ бытъ. Но чрезъ двъ минуты подходитъ ко мнъ сынъ Киръевскаго, и сомнъню не осталось мъста. Киръевскій собрался уже въ возвратный путъ. Наканунъ назначеннаго выъзда, остановился вспотълый гдъ-то на Невскомъ проспектъ, встрътивъ знакомаго и простудился. Въ нъсколько часовъ его не стало".

Кончина Кирѣевскаго погрузила Погодина въ размышленіе. "Смерть",—писаль онъ,— предъль естественный, ис

<sup>\*)</sup> Е. И. Ковалевскій. Н. Б.

нигдъ важется, не дъйствуеть она съ такимъ злымъ умысломъ, какъ у насъ. Какъ нуженъ былъ нашему времени, и нашимъ обстоятельствамъ, нашимъ отношеніямъ, Киртевскій съ его яснымъ умомъ, съ его сладвою ръчью, съ его строгимъ вкусомъ, съ его благороднымъ характеромъ, съ его собственнымъ взглядомъ на вещи, взглядомъ, можетъ быть, иногда одностороннимъ, но всегда полезнымъ для полнаго обозрвнія, всегда встати дополняющимъ прочія возгрвнія! Долго онъ молчалъ, устамъ запечатленнымъ, навонецъ оне открыты, накопилось много силы, мысль окрупла, слово получило умиротворяющее свойство, -- но воть, сквозной вётерь подумъ на минуту, и смертная болёзнь низвела его въ могилу. Я не помню, вогда бы я такъ горько плакалъ. Тяжкія минуты, подобныя тёмъ, которыя мы всё, современники и ровесники, испытали тридцать лёть назадь, получивь извёстіе о вончинъ Димитрія Веневитинова. Въ послъднее время миъ случилось особенно сблизиться съ Киръевсвимъ, и мои политическія записки нашли въ немъ самаго жаркаго поборника".

По окончаніи об'єдни, ст'єснились вс'є, сколько было, около "милаго гроба. Больно отзывалось въ сердц'є дорогое имя, поминаемое священниками" <sup>419</sup>).

Ключарь Казанскаго собора и знаменитый авторъ Введенія вз науку Философіи, протоіерей Өедоръ Сидонскій, произнесъ слѣдующее слово: "Немного видно слезъ при этомъ
гробъ: но это не то значить, чтобы мы погребали человѣка,
чуждаго нашему сердцу, чтобы въ окружающихъ сей гробъ
участникахъ печальнаго обряда не было сожалѣнія объ утратѣ
изъ своего круга брата почившаго. Нѣтъ! чувства скорби
при этомъ гробъ растворилися для обстоящихъ его сопечалующихъ непричастнымъ печали сознаніемъ, что если сходитъ въ могилу сей мужъ даровитый, то уже послѣ достаточнаго ряда дѣйствій, въ коихъ его дарованія употребились
съ пользою; печаль утраты смягчается здѣсь успокоительною
мыслію, что мы провождаемъ на вѣчный покой мужа, кото-

рый, подвизавшись на поприщё литературномъ невраткій сровъ, не омрачилъ своего литературнаго призванія неумъстными притязаніями, не всегда безуворизненнымъ служеніемъ влеченіямъ природы чувственной. Да, братія, предъ нами гробъ Русскаго мыслителя, - мыслителя, которому величіе и достоинство Россіи, предшествовавшее и ожидаемое, вроющееся въ ея религіозно-нравственныхъ върованіяхъ, составляли источникъ немаловажныхъ утещеній; которому "пёльный образъ возэренія", какъ самъ онъ, покойный, выражался, — Православный Славянской старины являлся залогомы обновленія всего Европейскаго Просвіщенія, а затімы и общечеловъческаго преуспънія. Не въ простоть сердца зародилась эта мысль; не въ неясности сознанія усвоилась, полдерживалась, неоднократно высказывалась она; жизни почившаго она была плодомъ продолжительныхъ пытливыхъ думъ, плодомъ сличенія принятыхъ отъ Запада выводовъ Просвъщенія съ вореннымъ, вынесеннымъ изъ дътства убъждениемъ въ неповолебимости Православныхъ началъ нашей Въры. Тогда какъ свъть западнаго Просвъщенія, принимавшійся съ живою, непріудержанною дов'єрчивостью, отуманиваль яркостію своего глаза иныхъ, сважемъ даже, многихъ совозрастниковъ почившаго, -- въ немъ онъ какъ бы преломился и отразившись обратился, такъ сказать, на озареніе своихъ истоковъ и обличилъ предъ покойнымъ неполную доброзрачность западнаго развитія и многихъ его отраслей и направленій, особенно въ его видь новышемъ, въ которомъ, по выраженію покойнаго, ясно обнаружилась односторонность коренныхъ стремленій Европейскаго Просв'єщенія. рано посътило пашего это вонечно но не увлекло его въ противуположную крайность: онъ не раздёляль замёчаемаго во многихь презрёнія во всему янс странному и всячески искаль дать своему собственному вос врвнію ясность, отчетность выраженія. И время не напрасы текло для развитія его уб'яжденія задушевнаго. Проходит семь лътъ (отъ 1845 до 1852 г.) отъ его перваго отрывочнаго очертанія созрѣвавшей мысли — по поводу обозрѣнія (современнаго тогда) состоянія Русской Литературы, и мы получаемъ обдуманное, пробивающееся до отчетливости изложеніе его убѣжденія. Этого мало. Почившій былъ слишкомъ даровить, чтобы не усмотрѣть, что на одномъ убѣжденіи въ односторонности, въ ложности началъ Европейскаго Просвѣщенія нельзя остановиться Русскому подвижнику мысли. Труженикъ умственнаго преуспѣянія, желающій принести свою лепту на зданіе общечеловѣческаго Просвѣщенія, долженъ необходимо пробиваться далѣе. И вотъ, задачею послѣдняго труда почившій поставиль себѣ если уже не отысканіе, то по крайней мѣрѣ указаніе возможности новыхъ началь любомудрія.

"Новая теплая мысль готова была возникнуть и можеть быть выработаться въ ученомъ мірѣ нашемъ, мысль, имѣвшая, можеть быть, пролить немаловажный свёть въ область знанія. Но, не усп'єль этоть посл'єдній трудь почившаго огласиться во всеуслышаніе, какъ подвижникъ самъ отзывается отъ міра сего въ созерцанію лучшихъ зраковъ невечерняго свъта. Совершился исходъ поборника принятыхъ отъ отцевъ и прадедовъ живыхъ убежденій. Но трудъ веры его возвратить детямъ-юному поколенію, сердца отцовъ-живыя убежденія въ преданіяхъ въры, ужели останется безплоднымъ, ужели пройдеть въ ученомъ Русскомъ міръ, не возбудивъ новыхъ дарованій, не породивъ новыхъ изслідованій? Ність! Усиліе отстоять, раскрыть всю плодовитость уб'яжденія, оживляющаго православную Русскую грудь, не погаснетъ жизнію почившаго. Начало, и небезжизненное, положено. Иные дъятели пойдуть далъе, разберуть возбужденный вопросъ частиве, обсудять его многосторониве, и трудъ погребаемаго нами съ нимъ не погибнетъ! Чъмъ изъ живъйшаго убъжденія въ истин'в происходиль онъ, тімь больше доставляль блаженства работавшему: тёмъ больше сохранить онъ и разовьеть жизненности въ мірѣ духовномъ!

"Не напрасно же послъ сего возгласили мы, соучастники

печальнаго обряда, почившему рабу Божію Іоанну вѣчную память, и какъ Христіанину, жившему съ вѣрою, и какъ писателю, не стыдившемуся свидѣтельствовать о вѣрѣ. Онъ не сокрылъ своего таланта въ землю, не поставилъ свѣтильника, въ немъ возженнаго, подъ спудомъ, а поработалъ Господеви, какъ свидѣтельствуютъ знающіе его, со страхомъ, и порадовался Ему съ трепетомъ. Да будутъ же тѣ живна убѣжденія, коихъ важность желалъ онъ уяснить для оплодотворенія западнаго Просвѣщенія, да будутъ онѣ ему—источникомъ нескончаемыхъ радостей въ жизни иной, какъ онѣ согрѣвали сердце его въ жизни здѣшней! Вѣрующій въ Господа нашего Іисуса Христа, аще и умретъ, живъ будетъ съ Нимъ и о Немъ, — блаженъ будетъ о Немъ — и здѣсь и тамъ 420).

По окончаніи отпіванія, пишеть Погодинь, "всі вийсті отнесли мы гробь въ вагонь. Боже мой! Какь встрітть его мать, брать и братья, сестра, жена, діти" 421)!

Весь тотъ день Погодинъ провелъ съ В. П. Титовымъ, А. В. Веневитиновымъ, графомъ Е. Е. Комаровскимъ, в вечеръ—у Блудовыхъ 422).

Бренные останки И. В. Кирвевскаго были перевезены въ Оптину пустынь и положены близъ соборной церкви.

Іеромонахъ Оптиной пустыни Климентъ (Зедергольмъ) говаривалъ К. Н. Леонтьеву, что хотя "вет Славянофиль были люди, конечно, православные по убъжденіямъ, но нв у одного изъ нихъ онъ не находилъ столько сердечной теплоты, столько искренности и глубины чувствъ, какъ у И. В. Киръевскаго... Онъ былъ весь душа и любовъ" 4\*3).

"Кирѣевскій", — писалъ Хомяковъ къ Кошелеву, — "не только нашъ былъ дорогой другъ, онъ былъ для Бесподи необходимымъ дѣятелемъ. Его спеціальность не имѣетъ другого представителя; да если бы и имѣла, то не найдется такого, который бы имѣлъ его особенныя, свойственныя ему одному достоинства. Знаешь ли, что когда мнѣ сказали объ его смерти (это сказано мнѣ было при входѣ въ домъ, по воз-

врать изъ Смоленской Губерніи), посль перваго потрясенія, мить тотчась пришель въ голову ты, его старьйшій другь... Я долго не могь опомниться. Какъ вынесеть Авдотья Петровна \*) и бъдный Петръ Васильевичь, который такъ давно хвораеть? Нынче въ ночь я ъду къ нимъ: раньше не могъ, потому что говълъ. Какая то особенная судьба И. В. Киръевскаго! То цензура и власть царская останавливали его: то теперь смерть, и всякій разъ на половинь труда. Какое-то также особенно строгое испытаніе нашему направленію: какъ будто опыть нашего терпънія и постоянства. Ръдъеть кругь нашъ, жизнь обращается для каждаго какъ будто въ воспоминанье. Подвигь становится все строже и строже. Видно, такъ надобно 424).

"Я не пишу къ вамъ никакихъ пошлыхъ сожалѣній",— писалъ И. С. Аксаковъ къ Е. И. Елагиной,— "соболѣзнованій или утѣшеній. Въ первыя минуты горя, мое естественное движеніе: безъ словъ обнять, крѣпко пожать руку горю-ющихъ" 425).

25 октября того же 1856 года, скончался въ своей Орловской деревить, и Нетръ Васильевичъ Киртевскій. Онъ, свидътельствуетъ К. Д. Кавелинъ, "умеръ съ горя отъ кончины брата, котораго нъжно любилъ. Въ теченіе двухъ мъсящевъ и четырехъ дней онъ страдалъ разлитіемъ желчи, страшно мучился отъ этой болтани и находился въ мрачномъ состояніи духа; но до конца, всегдашняя, чрезвычайная кротость ему не измѣпила. Онъ умеръ въ совершенной памяти, съ полнымъ присутствіемъ ума; за минуту до смерти перекрестился и самъ сложилъ на груди руки, въ томъ положеніи, какъ складываютъ ихъ обыкновенно покойникамъ".

<sup>\*)</sup> Елагина. Н. Б.

Министерствъ Внутреннихъ Дѣлъ, попросите пожалуйста, почтеннъйшій Михаилъ Петровичъ, чтобы поторопились прислать въ Орелъ это разръшеніе. Этимъ вы одолжите несчастное, и столь любезное всъмъ намъ семейство 426).

"Полноте, дорогая Катерина Ивановна" \*),—писалъ И. С. Авсаковъ, — "характеръ вашего горя таковъ, что оскорбляетъ память Петра Васильевича. Вы помрачаете его свътлый образъ. Благомъ долженъ онъ въять вамъ въ душу, а не вредомъ, ободрять на дальнъйшій путь жизни, а не лишать силъ... Благословите память человъка, благодъйствующаго вамъ и по смерти... Пусть, какъ и прежде, образъ его будетъ для васъ зеркаломъ совъсти" \*27)...

Безутѣшная мать писала Погодину: "Что же скажу я вамъ, другъ нашъ? Иванъ Васильевичъ скончался! Петръ скончался! Право, это слишкомъ тяжело выговорить! — Петръ скончался, какъ праведникъ, выстрадавши безропотно, терпѣливо жестокую болѣзнь и тѣла, и души. Всѣ подробности разскажутъ вамъ при свиданьи оставшіеся братья. Послѣденее слово его было: мню очень хорошо, и этому надобно вѣрить, какъ вѣримъ справедливости Бога... Желаю объ васъ чаще знать, ибо сердечно васъ люблю и уважаю 4 428).

8-го ноября 1856 года, изъ Николаева, И. С. Аксаковъ писалъ къ своимъ родителямъ: "Вчера получилъ я письмо отъ Елагиныхъ о смерти Петра Васильевича послѣ довольно продолжительной болѣзни, собравшей къ нему всю семью. Такъ ужъ нътъ больше Киръевскихъ" 129)!

## XCIII.

На другой день по отпъваніи И.В. Киръевскаго, 16 іюня 1856 года, Погодинъ сълъ на пароходъ и въ 2 часа пополудни отплылъ въ Мемель. Общительный Погодинъ нашели на пароходъ для себя пріятное общество. Онъ нашел

<sup>\*)</sup> Елагина. Н. Б.

"множество знакомыхъ"; а "любезный Кунакъ", — пишетъ онъ, -- "извъстилъ его, что отправляется съ нимъ правнувъ Шлецера". Погодинъ тотчасъ же сталъ его разыскивать между пассажирами, и нивто не могъ указать на него. Тогда Погодинъ обратился въ капитану и попросилъ у него списокъ; но и въ немъ не нашелъ внука Шлецера, и только подлъ своего имени встрътиль имя, его удивившее: г. Мятежевъ. "Австрійскія газеты", —замівчаеть по этому поводу Погодинь— "могутъ сочинить, пожалуй, цёлую исторію изъ одного этого имени, поставленнаго рядомъ съ моимъ". Навонецъ, привели въ Погодину молодого Шлецера. Своею физіономією мальчивъ напомнилъ Погодину стараго Геттингенскаго Шлецера, котораго портретъ висълъ постоянно передъ глазами Погодина, въ его кабинетъ. Погодину очень было пріятно разспрашивать юношу обо всвхъ подробностяхъ и предложить ему житье у него, еслибъ ему вздумалось пройти курсъ въ Московскомъ Университетъ. "Я", — писалъ Погодинъ, — "былъ бы радъ принести ему какую-нибудь пользу въ благодарность за ученыя благодъянія, для меня на въви приснопамятныя, его прадъда".

Изъ прочихъ спутниковъ на пароходъ былъ принцъ Петръ Георгіевичъ Ольденбургскій. "Его обходительная въжливость, участіе и готовность ко всякимъ услугамъ",—писалъ Погодинъ,—"среди морского качанія, которое началось почти на другой же день,—произвели пріятное впечатлъніе на всъхъ путешественниковъ".

Плылъ также старый пріятель Погодина, Н. И. Любимовъ, который везъ больную жену лечиться на водахъ, и генералъ Богдановичъ, внувъ знаменитаго пѣвца Душеньки, который объщался Погодину достать вѣрнѣйшій портретъ своего дѣда. Тутъ же былъ одинъ почтамтскій чиновникъ, путешествовавшій много по Россіи.

Въ любопытныхъ предметахъ для разговора не было недостатва. Молодой купецъ изъ Риги забавлялъ много сравненіями шампанскаго съ бордо. Шампанское — это вътреная любовница, mais Bordeaux—c'est l'ami de l'homme. При всякой похваль, онъ обращался въ этому другу, вельль подавать себь по стакану, и такъ наконецъ усладился, что едва могь поворачивать языкъ, а все-таки повторяль съ чувствомъ: Вог-deaux—c'est l'ami de l'homme.

На второй день, къ вечеру, началась качка и не прекращалась до Свинемюнде. Всѣ путешественники повалились на койки, изнеможенные и разстроенные, а у Погодина, сверхъ того, распухла щека и заныли зубы.

Вечеромъ уже добрались до гавани. Рѣшили здѣсь ночевать. Кто-то предложилъ нанять особое судно, чтобъ ѣхать не медля, но складчина не состоялась. Принцъ Петръ Георгіевичъ уѣхалъ одинъ. Прогулявшись въ прибрежной аллеъ, съ особеннымъ удовольствіемъ, послѣ долгаго плаванія, Погодинъ принялся читать Путеводитель, сообщенный ему генераломъ Богдановичемъ. Плывя въ Штеттинъ, Погодинъ вспомнилъ, что тамъ родились Екатерина ІІ-я и Марія Өеодоровна.

На другой день, рано по утру, таможенные Прусскіе чиновники начали на пароходъ разбирать вещи весьма снисходительно и учтиво. Погодинъ сказалъ имъ, что везеть двънадцать фунтовъ чаю, несколько халатовъ, спальныхъ сапоговъ и туфлей для подарковъ, и у него не стали осматривать ничего, взявъ только пошлины около двухъ талеровъ. Одного его мъшка не оказалось, что было для него очень вепріятно, потому что весь его скарбъ пом'вщался въ этомъ мъшкъ, и безъ мъшка, въ полномъ смыслъ онъ оставался голъ, какъ соволъ. Исканіе продолжалось по всёмъ угламъ, между темъ какъ пароходъ пустился въ путь и наконецъ приплыль въ Штеттинъ. Въ Штеттинъ, лишь только причалили къ берегу, мъщокъ Погодина былъ принесенъ на палубу; его захватила было въ темнотв прислуга принца Петра Георгіевича, и оставила у консула, для доставленія хозявну на пароходъ.

Въ Штеттинъ, Погодинъ познакомился съ консуломъ Шле церомъ, отцомъ молодого спутника, и сталъ разспрашивать его о домахъ Екатерины и Маріи. Первая родилась въ замкъ, вторая — въ частномъ домѣ, Rossmarkt. Осмотрѣть не доставало времени, по Шлецеръ объщалъ Погодину сообщить посл'в обстоятельное св'ядініе. По этому поводу Погодинъ замъчаетъ: Какая непростительная, однако, съ нашей стороны, холодность? Сколько Русскихъ проважаетъ ежегодно черезъ Штеттинъ, и пикому не приходитъ въ голову позаботиться и сказать два слова во всеуслышаніе о такихъ любопытныхъ для насъ предметахъ. Въ Штеттинъ надо бы было поставить памятники этимъ славнымъ дочерямъ Германіи, которыя сдівлались Русскими, и принесли столько добра новому своему Отечеству. Объ Екатеринь, при всвхъ ея недостаткахъ, говорить нечего. И Марія, доброд'втельная Марія, которая, по крайнему своему разуменію, отъ души заботилась о благотворительныхъ свонхъ учрежденіяхъ, которая принимала живое, д'ятельное участіе въ судьбѣ сиротъ, воспитавшихся на ея иждивенія, съ неутомимымъ вниманіемъ сл'єдила впродолженіе тридцати льть за всякимъ лицомъ, къ нимъ принадлежавшимъ, имъетъ неоспоримое право на Русскую благодарность. Ни одного порядочнаго сочиненія объ ней ність въ Русской Литературів. Ясное доказательство необразованности и невѣжества тѣхъ лицъ, которыя ее окружали. Въ доброй волъ, разумъется, винить ихъ нельзя. Не понимають, не умъють — воть вся ихъ вина. У меня зашевелились разныя мысли, и я написаль тотчась письмо къ В. А. Кокореву, которое здесь помъщается: "...Въ Штеттинъ родилась императрица Екатерина II, въ Штеттин'в родилась и императрица Марія Өеоровна. Мы, Русскіе, должны непремінно поставить имъ здісь памятники. У меня зашевелились мысли въ головъ, и я спъщу сообщить ихъ вамъ, любезнъйшій Василій Александровичъ, какъ человеку деловому, который не любитъ ничего откладывать въ долгій ящикъ и ум'веть находить удобнейшія и легчайшія средства пускать всякое діло въ ходъ. Боюсь, впрочемъ, чтобъ вы тотчасъ не послали пригоршни золота

въ Клодту или Пименову на отлитіе статуй. Подождите, ваша рѣчь впереди. Роберту Пилю поставили памятникъ, собравшись по грошу бъдные люди, для которыхъ онъ удешевилъ хлёбъ. Эта мысль мнё очень поправилась, мы должны поступить также. Хорошему и доброму подражать не стыдно. На сооружение памятника императрицъ Маріи должны имъть право только женщины, кои воспитались въ ея заведеніяхъ, и чиновники, кои служили подъ ея начальствомъ. Для нихъ для всъхъ была она истинною, попечительною матерью. Моя покойная жена воспитывалась въ Смольномъ монастыръ, и я имъю право принести свою лепту за нее. Въ чемъ долженъ состоять ея памятникъ. Содержать на въчныя времена въ Штеттинъ пятнадцать бъдныхъ сиротъ женскаго пола, въ особомъ заведеніи, и на той площади, гдв родилась незабвенная Русская благотворительница, поставить ея бюсть изъ бронзы, съ приличными барельефами. Какъ содержать и воспитывать-напишу послѣ. Скажу только теперь, что я терпъть не могу нашихъ паркетовъ, и вообще нашей парадной, безразсудной роскоши, обличающей невъжество. Бюсть императрицъ Екатеринъ поставить предлагаю Русскимъ писателямъ, которые имъютъ честь видъть ее въ своемъ смиренномъ сонмъ. Екатерина любила Словесность, посътила скромное убъжище Ломоносова, покровительствовала Сумарокову, Державину, Петрову, Фонъ-Визину, Богдановичу, Хемницеру, Кострову, Хераскову, выписала изъ Перми талантливаго мальчика Мерзлякова, сочинила Наказъ. Бюсты и барельефы мы поручимъ сдълать нашему Рамазанову, и доставимъ ему случай отличиться, или — не открыть ли состязанія? Пусть въ назначенному сроку желающіе представляють свои проэктыэто произведеть нівоторое движеніе въ художественныхъ влассахъ! Штеттинское начальство радо будетъ нашимъ намятникамъ, которые послужатъ къ украшенію и славъ ихъ города, а мы, выражая свою признательность незабвеннымъ государынямъ, принесемъ вмъстъ удовольствие и пользу городу, который первый принимаеть съ моря Русскихъ путе-

шественниковъ. При открытіи зададимъ объдъ изъ своихъ припасовъ, привезенныхъ на пароходъ: сваримъ уху, напечемъ блиновъ, состроимъ кулебяви, нажаримъ Русской дичи, напримъръ, перепеловъ, которыхъ я не видалъ здёсь нигдё. Я предполагаю объдъ на сто человъвъ изъ почетнъйшихъ гражданъ, и другой объдъ, на сто человъвъ, - изъ нищей братін; но вы вітрно ухитритесь угостить весь городъ, да чуть ли не прихватится и изъ окрестностей, по крайней мъръ ближайшін. Безъ шутовъ, дайте моей мысли гласность, назначьте мъста, въ Москвъ и Петербургъ, куда могли бы присылаться приношенія, и задайте проэкты барельефовъ. Правительство, не должно допускать ни на шагъ въ наши распоряженія. Мы, частные люди, должны выражать передъ Европою свою благодарность; мы должны повазать, какъ мы чувствуемъ добро, намъ сдъланное. Все казенное и оффиціальное им'веть свое влеймо, и приводить въ подозр'вніе нскренность выраженія. Царствованію Александра Второго предлежить дать узнать Русскимъ человъческое и гражданское достоинство. До сихъ поръ мы походили на мухъ, застылыхъ зимою, на морскихъ путешественниковъ, закачанныхъ волнами и вътромъ, у которыхъ, по выходъ на сушу, кружится голова, какъ теперь у меня. Пусть Европейцы удостовъряются чаще и чаще, что и въ нашихъ сердцахъ живеть чувство, что и въ нашихъ головахъ уважается мысль. Штеттинскій консуль нашъ Шлецеръ, ко времени моего возвращенія въ Россію, собереть в'трно вст св'єдінія и приготовить планы площадей, гдв бюсты должны быть поставлены. Я найду можеть быть еще какія нибудь свёдёнія о воспитаніи императрицъ Екатерины и Маріи".

## XCIV.

Въ среду,  $\frac{20 \text{ Іюня}}{2 \text{ Іюля}}$ , 1856 года, послѣ обѣда, пріѣхалъ Погодинъ въ Берлинъ. Запоздавши нѣсколько минутъ при полученіи вещей, Погодинъ не нашелъ уже экипажа, и

долженъ былъ пробираться пѣшкомъ, почти вплоть до гостинницы. Въ гостинницѣ, новыя представились ему хлопоты: всѣ комнаты были уже заняты; "кое-какъ, наконецъ, досталъ онь себѣ уголъ".

Первымъ дёломъ Погодина, по пріёздё въ Берлинъ, было отыскать тотчасъ молодого Шафарика, который здёсь занимался Химіей. У него Погодинъ нашелъ кроата Матковича, который работалъ надъ Географіей. Вечеръ провелъ Погодинъ съ ними въ бесёдё о Славянскихъ обстоятельствахъ, о всёхъ корифеяхъ, о господствующемъ духё между племенами.

Утро, 3 іюля, посвящено было обозрѣнію новаго Египетсваго Музея подъ руководствомъ Матковича, который хорошо съ нимъ знакомъ. "Египетъ", —писалъ Погодинъ, — "съ своими сфинксами, муміями, папирусами, гіероглифами, саркофагами, пещерами, и даже пирамидами въ изображеніяхъ, съ своими ибисами, лотосомъ, передъ вами. Пройтись по этимъ заламъ стоитъ целаго курса, котораго наглядность нельзя заменить никакимъ чтеніемъ. Стыдъ, что наши университеты не заботятся до сихъ поръ о распространении образования посредствомъ такихъ музеевъ. И какъ легко, удобно имъ это сделать: стоить только снять готовые планы, или, еще лучше, воснользоваться живыми совътами здъшнихъ дълателей, которымъ опыть показаль, безъ сомнинія, ошибки ихъ первоначальныхъ проэктовъ Кто устроивалъ здешній Музей, какъ бы вы думаль? Лепсіусь, посвятившій всю свою жизнь изученію Египта. Можно надъяться на успъхъ, лишь бы не помъщаль какой-нибудь невъжда-начальникъ изъ тъхъ, которые любитъ соваться въ устройство дёль, непонимаемыхъ ими, какъ объясниль намъ дедушка Крыловъ въ басне Голико. Скажутъ, где же намъ взять денегь на устроение такихъ музеевъ? А где береть ихъ бъдная Баварія, которая усыпала не только Мюнхенъ, но всю свою область богатёйшими и разнообразнейшими памятниками во встхъ родахъ, храмами, портиками, галлереями, статуями и цёлыми дворцами, то-есть, дворцами для науки, для искусства, для образованія".

Прочія залы Музея въ то время еще не были готовы, и Погодинъ, любуясь новою великольпною льстницею, которая украшена огромными фресками Корнеліуса, замѣтилъ: "Искусство и Наука торжествують, а у насъ только торжественные авты съ схоластическими и педантическими ръчами, да торжественныя описанія, исполненныя грубівшей лести, какъ будто бы и желать ничего не оставалось. Чувствую въ себъ, продолжаеть Погодинъ, "совершенную реакцію, и какъ въ первой половинъ моей жизни мнъ бросалось въ глаза прежде всего хорошее, которое хотвлось заявить, охранить, восхвалить, такъ теперь береть меня безпрестанно досада и обнимаетъ грусть, что это хорошее, сволько его есть, остается in statu quo и нисколько не развивается, не стремится впередъ, а развъ подается назадъ; худое же идетъ въ гору не по днямъ, а по часамъ. Мало сказать, что беретъ меня досада и обнимаетъ грусть; нътъ, меня схватываетъ часто отчаяніе, особенно послів большой какой-нибудь работы, при возбужденныхъ нервахъ. Мив представляются разные страшные образы, и я бету тогда за границу мывать свое горе, дъйствительное и мнимое".

Изъ Музея Погодинъ отправился на лекцію Риттера. Ръчь шла о Пирененхъ. Въ Риттеръ Погодинъ не нашелъ никакой перемъны. "Занимательность чтенія таже, слушатели тъже и аудиторія таже". Послъ лекціи, Погодинъ поздоровался съ почтеннымъ старцемъ, который пригласилъ его въ нынъшнее собраніе Академіи Наукъ, праздпующей день рожденія Лейбница.

Матковичъ сообщилъ Погодину свое намѣреніе описать по Риттеровой методѣ Восточную Европу, т.-е. Россію, и просилъ указанія источниковъ. Впослѣдствіи Матковичъ свой ізглядъ на этотъ предметъ выразилъ въ слѣдующемъ письмѣ своемъ въ Погодину: Высокоученый господинъ! Простите, что осмѣливаюсь безпокоить васъ своимъ письмомъ. При первомъ свиданіи и знакомствѣ съ вами въ Берлинѣ, что для меня останется вѣчно драгоцѣннымъ,—говорилъ я вамъ

о моихъ будущихъ ученыхъ занятіяхъ, изследованіяхъ, конхъ, въ сожаленію, мы, Славяне, еще не имбемъ. Теперь пора опомниться, проснуться и довазать невърнымъ сосъдямъ нашимъ, Нъмцамъ, что мы теперь, чъмъ были нъкогда, гдъ ми обитали и какое образованіе им'вли. Тяжело вид'ять, какъ они, однимъ взмахомъ, почеркомъ пера, хотятъ поставить насъ на ряду съ Кафрами и Неграми. Вы хорошо знаете, что эти господа позволяли и позволяють себъ писать объ насъ, не зная ни слова изъ Славянскаго языка, и какъ искажають Славянскую Исторію. Припомните, что я вамъ говорилъ въ прошломъ году въ Берлинв о высшей, ученой Географіи Восточной Европы-построить полную Славянскую Науку по Риттеру. Это было мое желаніе, а теперь главная задача моей жизни. Самъ Риттеръ думаетъ и находитъ, что я съ успъхомъ могу заняться этимъ. Но это-общирное поле, на которомъ можно работать человъку во всю свою жизнь, провесть на немъ весь свой въкъ; источники и литературанеисчерпаемы, неизмъримы; изучить ихъ въ одинъ день, въ одинъ годъ-нътъ никакой возможности. Но прежде, нежеле приступить въ самому делу, я думаю, въ виде опыта н предварительнаго приготовленія къ ділу, составить нічто другое, которое бы могло служить основаніемъ, на которомъ могла бы уже строиться и развиваться дальше наукообразная Географія Восточной Европы. Безъ такого предварительнаго опыта нельзя писать прямо о настоящемъ предметь. Но, въ сожальнію, въ нашихъ библіотекахъ здызь мы не находимь ничего такого, которое бы послужило намъ матеріаломъ, пособіемъ для составленія упомянутаго "опыта", за исключеніемъ только нівоторыхъ переводовъ, на коихъ нельзя положиться: ибо неизв'естно, какъ все это переведено, и въ върности перевода можно усомниться. Для достиженія пред положенной цёли, лучше всего было бы побывать мнв в нъкоторое время въ Россіи для того, чтобы собрать нужны матеріалы, какъ-то варты и все, имъющее вакое-либо отно шеніе къ этому предмету. Но это для меня теперь невоз

можно; а думаю и помочь этому делу иначе, если мит будеть позволено. Мий остается начать и собирать постепенно, по зернышкамъ, и продолжать это до тъхъ поръ, пока накопится на цёлый пирогъ. А между тёмъ, не теряя времени, дёлать пока то, что возможно. Настоящее мое разсуждение, какъ опыть и проготовительная работа, будеть имъть своимъ предметомъ: Географію Славянской Европы въ среднихъ въкахъ. (Geographie des Slav. Europa im Mittelalter). Начну же съ такой точки зрвнія, на которую не обратили достодолжнаго вниманія бывшіе досел'в географы и историви, т.-е. объ отврытіи Славянской Европы посредствомъ распространенія христіанской віры. Это и составить тоть опыть, о которомь я упомянуль: ибо Исторія какой-либо земли начинается съ тъхъ поръ, какъ она представляется открытой, извъстной, и географическія познанія служать основаніемь исторической жизни. Миссія славныхъ мужей по землямъ Славянскимъ для обращенія Славянъ къ въръ Христовой-есть начало и конецъ моего изследованія: что древнее, то составить опыть. А житія святыхъ мужей и первыхъ літописцевъ отнесу въ Географіи Славянскихъ державъ средняго въка: ибо такъ разділяется сама собой Исторія Славянскаго образованія. Эта мысль теперь сильно занимаеть меня. И потому обращаюсь въ вамъ, высовоученый господинъ, и надёюсь, что вы, изъ любви въ Славянской взаимности, благоволите принять въ этомъ дълъ участіе. Вы долго занимались Древнею Русскою Исторією. Этотъ предметь извістень вамъ, какъ нельзя лучше. И потому прошу васъ сдёлать мнв слёдующее одолженіе: всь ть источники и памятники, которые указывають древнъйшую Географію и Исторію, и особенно на врещеніе Славянъ, о чемъ вы изволили въ разныя времена писать, кавъ-то: летописи, хроники, дела, житія святыхъ Православной церкви (acta sanctorum), монастырскія грамоты и т. д., Несторову летопись лучшаго изданія, лучшую критическую исторію Русской Церкви, географическія карты среднихъ въвовъ, восмографію, и все, что въ этому дълу можетъ

относиться, благоволите доставить мнв. Говоря о будущемь, скажу, что весьма выгодно было бы для меня и полезно, если-бъ я могъ хоть письменно познакомиться съ географами, историками и изслъдователями Древностей, особенно Русскихь, по той причинъ, что предметомъ моихъ занятій во всю мою жизнь будутъ Славянскія земли. Господинъ профессоръ Риттеръ кланяется и благодаритъ вашей великоучености за посланныя вами къ нему карты географическія о Кавказъ и др.".

Погодинъ, на это письмо, такъ отвъчалъ Матковичу: "Первымъ источникомъ должна быть Геологія, по урокамъ Мурчиссона и нашихъ его учениковъ. Вторымъ - топографическое описаніе м'істности въ настоящую минуту: карты, монографіи. Третьимъ, важнъйшимъ въ историческомъ отношеніи--собственныя имена, изъ которыхъ можно составить цвлую Науку. Въ нихъ должны открыться следы народовъ, проходившихъ чрезъ наши страны, и ихъ разселеніе, а потомъ взаимное вліяніе. Эти имена еще не собрани. Часто твердиль я объ нихъ въ Москвитянинь, и начиналь было выбирать изъ генеральнаго земель размежеванія. Вотъ задача, которую следовало бы предложить Географическому Обществу, воть работа, за которую должны бы приниматься учители губернскихъ гимназій, вибсто ералаша ихъ, по преимуществу, отъ нечего дълать, занимающаго. Кромъ собственныхъ именъ, вообще язывъ-великій памятникъ не только для Исторіи, но и для Географіи. Иностранцу или даже вноплеменнику трудно успъть на этомъ поприщъ".

Пользуясь приглашеніемъ Риттера, Погодинъ, къ 7-ми вечера, прибылъ на засѣданіе Академіи. "Множество знаменьтостей", — писалъ онъ, — "присутствовало, а публики человѣкъ пятдесятъ, которая хранила самое благоговѣйное молча е впродолженіе всѣхъ чтеній, признаться не слишкомъ зактивательныхъ, очевидно кое-какъ составленныхъ въ исполнет устава. Профессоръ Тренделенбургъ открылъ засѣданіе рѣчто о общемъ языкѣ (lingua characteristica universalis). При



ставлены были н'вкоторыя новыя изданія, относящіяся до Лейбница и его ученой д'вятельности по вновь найденнымъ рукописямъ. Трое поступившихъ членовъ говорили р'вчи, на кон отв'вчали секретари: Эренбергъ и Энке. Въ заключеніе Довъ изложилъ свои соображенія о климат'в Пруссіи. Съ забавной торжественностью были сожжены девизы и имена сочинителей, неудостоенныхъ преміи за р'вшеніе предложенныхъ Обществомъ задачь. Пора такихъ обществъ миновалась и зд'всь, какъ у насъ".

Послѣ засѣданія, Погодинъ зашелъ въ Риттеру, "и отдалъ свои обычные гостинцы, которые онъ принимаетъ всегда съ особенной признательностію". Риттеръ очень былъ радъ услышать отъ Погодина объ ожиданіяхъ Русскаго народа и надеждахъ на новое царствованіе, о желѣзныхъ дорогахъ, объ Университетъ въ Сибири, о занятіяхъ Географическаго Общества. Труды же Риттера продолжались постоянно, "п составляютъ цълое общество, университетъ и авадемію". Тогда онъ оканчивалъ Азію, и приступалъ въ Европъ, а ему въ 1856 году уже было восемьдесятъ лѣтъ.

На другой день, т.-е., 4 іюля (по новому стилю), Погодинъ посътиль Редавцію Новой Прусской Газеты, и не заставъ главнаго редактора, познакомился съ первымъ сотруднивомъ по Русской части, довторомъ Аммономъ. Погодинъ выразилъ ему благодарность "за добрыя слова, имъ говоренныя впродолженіе послъдней войны". Вмъстъ съ тъмъ онъ спросилъ его: "Какія еще газеты показали свое расположеніе или по крайней мъръ безпристрастіе, при разсужденіи о Русскихъ дълахъ"?

Выслушавъ отвътъ, Погодинъ съ грустью замътилъ: "Увы! всъ были противъ насъ, одна по той причинъ, другая — по этой, кромъ Санчо и Съвера въ Брюсселъ, до Эрдманова Сборнива, который издается съ пособіемъ, кажется, Мипинистерства Финансовъ".

Собесъднивъ Погодина докторъ Аммонъ перевелъ пъсколько басень Крылова.

Берлина въ Дрезденъ, "И здъсь", — писалъ онъ, — "прекрасная обновка: великолъпное зданіе для Картинной Галлереи, которая перенесена сюда изъ прежняго затвора. Картины расположены превосходно. Украшенія не такъ богаты, какъ въ Эрмитажъ, гдъ потолки и полы состязуются со стънами, во за то доступъ открытый для всъхъ и каждаго. Я поклонился всъмъ старымъ своимъ знакомымъ. Обощелъ съ молодежью и прочія собранія. Я увъренъ, что у насъ можно бы даже теперь основать подобныя собранія, еслибъ умъть взяться за дъло; но мы не умъли еще до сихъ поръ сладить даже и съ собственными Древностями и достопримъчательностями: онъ разбросаны или расположены въ такомъ безпорядкъ, за неимъніемъ удобныхъ помъщеній и другими причинами, что теряютъ большую часть своей цъны".

Второй визитъ Погодина, въ Дрезденъ, былъ къ старому его пріятелю доктору Клемму, который "неутомимо продолжалъ собирать памятники постепеннаго человъческаго образованія. Сынъ его служитъ теперь въ Америкъ и присылаетъ безпрестанно новыя пріобрътенія".

"Мив", — писалъ Погодинъ, — "непремвние хочется перетащить его музей въ Россію, и я, съ одной стороны, стараюсь уговорить его къ уступкв, съ другой — закидываю словцо нашему размашистому Кокореву (а больше ввдь не кому: остальные богачи... ну, да Богъ съ ними!), чтобы онъ пріобрель это важное собраніе и открылъ для всеобщаго назнданія. По готовому плану, какъ можно бы намъ увеличить, распространить музей, имвя Сибирь, Кавказъ, Северь і своемъ распоряженіи; но у насъ и мысли не зарождаетс ни о чемъ подобномъ. Густая сёть невежества покрывает глаза, на которыхъ наростаютъ катаракты, одинъ другог толще и толще".

Клеммъ написалъ Погодину и планъ особаго дома для цѣлесообразнаго размѣщенія его совровищъ. "О"! — восвлицаетъ Погодинъ, — "вавъ я жалѣю теперь, что разстался съ своими! Но вто могъ вообразить такую перемѣну моихъ обстоятельствъ! Теперь можно бы сдѣлать просто чудеса! Увы, что прошло, того не воротишъ".

Вмъсть съ тьмъ Погодина изумила "недогадливость, неповоротливость, тупость, у здъшнихъ простолюдиновъ! Узнаешь",—замъчаетъ онъ,— "полдюжины ненужныхъ исторій, а чего надо, то вытеребишь развъ только посредствомъ операцій".

Въ воскресенье, поутру, Погодинъ провелъ въ соборъ, куда знаменитый органъ и хоръ привлекаютъ протестантовъ наравиъ съ католиками.

Одинъ вечеръ Погодинъ провелъ въ театрѣ, гдѣ съ удовольствіемъ послушалъ *Норму*. "Оркестръ" — замѣчаетъ Погодинъ, — "превосходный. Нечего говорить, какъ все выучено, устроено, прилажено. Никто не опоздаетъ минутою, а мы до сихъ поръ не можемъ еще избавиться отъ безконечно утомительныхъ антрактовъ".

Нашъ путешественникъ вздилъ также за городъ "въ какой-то садъ", и вынесъ изъ этой повздки хорошее впечатлѣніе: "Прекрасная прогулка и спектакль подъ открытымъ
небомъ. Дѣйствующія лица въ піэсь — мастеровые. Подмастерье, который оказался графскимъ сыномъ, передавалъ нѣкоторыя мѣста очень хорошо. Общія мѣста о барской спѣси
возбуждали особенное удовольствіе зрителей, которые въ
антрактахъ прохлажались пивомъ, забавлялись буттербродами, ломтиками ветчины и проводили свое время весело,
дешево и сердито".

По окончаніи спектавля, Погодинъ "долго искалъ своего экипажа, не условясь предварительно о мъстъ, и подвергался опасности возвращаться пъшкомъ по пустынной дорогъ, что—замъчаетъ онъ,— "весьма непріятно ночью, тъмъ болъе, что здъсь, слышно, пошаливаютъ".

Изъ Дрездена, 8 іюля (н. стиля), Погодинъ отправился въ Лейпцигъ. Осматривая Лейпцигскія внижныя лавки, Погодинъ, обращаясь мыслію въ обанкротившимся Московскимъ внигопродавцамъ, воскликнулъ: "Ахъ, Александръ Сергѣевичъ Ширяевъ и Николай Николаевичъ Улитинъ! Если бы заставить васъ поработать хоть денекъ по здѣшнему размѣру, вѣрно на другой день вы проснулись бы съ зародышемъ чахотки! "Покойному Ширяеву", —продолжаетъ Погодинъ, — "я сказаль однажды: зачѣмъ вы не опишете своихъ внигъ; вы сами не знаете, что у васъ есть. — А вотъ умру-съ, тавъ опишуть безъ меня: изъ чего мнѣ хлопотать-съ. И въ самомъ дѣлѣ, кураторы описали Ширяевскій магазинъ и конкурсъ получиль первый ваталогъ".

Приващикъ внигопродавца Фосса, Гейшель, наняль воляску и повезъ Погодина показать городъ. "Новыя улиць",—
пишетъ нашъ любознательный путешественникъ, — "съ прекрасными домами, изящными палисадниками, веселыми балконами. И какая все опрятность — любо посмотръть въ окошки.
А сколько проживаетъ здёшній гражданинъ? въ десятую долю
меньше въ сравненіи съ нашимъ своимъ ровесникомъ — потому только, что умъетъ содержать все въ порядкъ, и обращаетъ вниманіе на всякую бездълицу; копейка-де, рубль
бережетъ — пословица, которую позабылъ легкомысленный потомокъ, подсмънваясь подчасъ надъ степеннымъ предвомъ".

Въ тотъ же вечеръ поватилъ Погодинъ во Франвфуртъ, "Дождь лилъ", — пишетъ онъ, — "вавъ изъ ведра. Потадъ гдъто останавливался ночью, и по утру, вавъ мы проснумсь мчался безъ памяти, не давая нигдъ минуты отдыха, чтотъ наверстать пропущенное время. Въ вагонъ съ нами, между прочими, сидъли два жида, одинъ старый, другой молодой. Молодой былъ очень тихъ и свроменъ; но что такое сы старикъ, того описать трудно, и я вообразить не мог, чтобъ можно было человъку имъть такую подвижность. Э было что-то необыкновенное. Ни минуты не оставался он въ одномъ положеніи, то оборачивался, то поправлялся і в

мъсть, то подвигался впередъ, назадъ, то нагибался, то приподнимался. Это было въчное движеніе. Когда взошло солнце
онъ началъ шептать молитву и наматывать какой-то ремень
съ ладони на локоть, съ изумительной быстротой. Мы поглядывали другъ на друга. Молодой человъкъ замътилъ наше
удивленіе, и сказалъ намъ потихоньку: mein Vater ist sehr
lebendig. Между тъмъ, мы мчались и мчались мимо Марбурга, который нынъ что-то особенно напомнилъ мнъ Ломоносова; мимо Гессена, гдъ подсъла въ намъ такая живая,
радостная, любящая парочка—чуть ли здъсь не было похищенія Провершины! Ну, Богъ съ ними. Ни разу мы нигдъ
не остановились, нигдъ не было предупрежденія, по крайней мъръ, что мы простоимъ здъсь минуту, двъ, дабы путешественники могли исправить свои нужды. Это непростительно"!

Навонецъ, путешественникъ Франкфуртв. нашъ BO "Опять", — жалуется онъ, — "комнату достали съ трудомъ преплохую, у Лебедя, гдв я всегда останавливаюсь". По прівадь, Погодинь отправился тотчась въ посольство, чтобъ привести въ порядовъ свои паспорты. Тамъ познакомился онъ съ посланникомъ Глинкою, который отправляется въ Бразилію, и молодымъ графомъ Орловымъ \*), о воторомъ Погодинъ слышалъ много добраго отъ покойнаго М. Н. Загосвина, который быль "въ восторгъ отъ него" и котораго, говорить Погодинь, "дъльная книга причинила мив столько досады неумъренными похвалами, раздавшимися ей во всъхъ нашихъ журналахъ. Это такой былъ признакъ для меня общаго униженія, что опостыльла на время самая внига". Послѣ объда, графъ Н. А. Орловъ посѣтилъ Погодина въ гостиницъ, "и мы", —писалъ Погодинъ, — "провели пріятный часъ въ воспоминаніяхъ о прошедшей войнь и разсужденіяхъ о настоящихъ обстоятельствахъ. Молодой человъкъ произвелъ во мнѣ самое пріятное впечатлѣніе своею простотой, искрен-

<sup>\*)</sup> Графъ Николай Алексвевичъ Орловъ. Н. Б.

ностію, благонам френностію, любовію въ родному. Дай Богь укрѣпить ему свое здоровье, и явиться на жатву, гдѣ дѣлателямъ такой недочетъ".

Вечеромъ Погодинъ прогуливался въ публичномъ саду, на берегу Майна, слушалъ музыку; а "любезный чай" пилъ "у Московскихъ прежнихъ жителей", которые приняли его "съ особеннымъ радушіемъ".

### XCVI.

По утру, 10 іюля (н. стиля), 1856 года, Погодинъ вывхалъ изъ Франкфурта на Кастель, и оттуда поплылъ по Рейну въ Кобленцъ. "Товарищами были два поляка, кажется изъ Царства, очень умъренные и любезные. Разговоръ завазался самый пріятный и занимательный, потому что мысли наши",—писалъ Погодинъ,— "сходились. Только что спросиль я рейнвейну за объдомъ, чтобы выпить за здоровье Польши, какъ онъ въ то же время потребовалъ у другого слуги шампанскаго, и мы привътствовали на-веселъ, на заръ лучшаго времени".

Въ Кобленцъ, омнибусъ дожидался парохода, и наши путешественники, не медля, пересъли съ воды на сушу. Подлъ нихъ, съ одной стороны, сидъла нъмка, съ другой — француженка. "Нъмка, — писалъ Погодинъ, — это была Мавзолова статуя: какъ съла, такъ и приросла къ мъсту; ни малъйшаго движенія ни въ глазахъ, ни на губахъ. Француженка чрезъ двъ минуты разсказала намъ всю свою исторію, описала свое состояніе, свою бользнь. Я прописала сама себъ Эмскую воду, буду пить столько-то... А діета? Нътъ, я діети знать не хочу, буду пить и ъсть, что вздумается. Какъ хотите вы, чтобъ я отказалась отъ ягодъ? Чрезъ полчаса, предъ Эмсомъ, мы были уже друзьями, и она дала мнѣ адрессвоей дачи подъ Брюсселемъ, другой—гдъ-то въ Пиренеях и звала къ себъ въ гости, если когда случится ъхать намъ сосъдствъ".

Въ Эмст, также какъ и въ Берлинт и Франкфуртт, Погодинт встртилъ затруднение попасть въ гостиницу. Онъ обошелъ ихъ шесть, начиная съ знаменитаго Curhaus, гдт жилъ прежде, и гдт отдается до двухсотъ нумеровъ; "не нашелъ ни одного порожняго уголка". Наконецъ одинъ "оборванный мальчишка" предложилъ Погодину перейти на другую сторопу Лана, въ виллу Бальцеръ, гдт онъ и нашелъ себт убъжище, чему путешественникъ нашъ "обрадовался безъ памяти".

Эмсъ уже описанъ Погодинымъ въ Дорожныхъ Запискахъ 1853 года. Съ тъхъ поръ, свидътельствуетъ онъ, "выстроено еще нъсволько преврасныхъ домовъ, проложено нъсволько удобныхъ дорожевъ, перевинутъ прочный мостъ для пъщеходовъ черезъ Ланъ, отдълано большое врасивое зданіе для ваннъ, оканчивается желъзная дорога въ Кобленцъ, сооружается цервовь для Англичанъ, — вездъ примътно движеніе впередъ, желаніе лучшаго. Въ Эмсъ множество Русскихъ и Поляковъ со всъхъ сторонъ—военные и гражданскіе, ученые и дипломаты, дамы и барскія барыни. Свъдъній не оберешься всявихъ, была бъ охота спрашивать".

Любимовъ разсказалъ Погодину много любопытныхъ подробностей о путешествіи его въ Китай, о Кулжинскомъ договорів, о торговлів чрезъ Чугучанъ, о дійствіяхъ и вообще о жизни Виткевича, о новыхъ нашихъ консульствахъ въ Средней Азіи и о чиновникахъ, поступившихъ на эти мъста, наконецъ, подробности о ніжоторыхъ примівчательныхъ дійствующихъ лицахъ нашего времени. "Всів эти свіздівнія, замівчаетъ Погодинъ, — безъ всякаго ущерба могли бы сдівлаться общимъ достояніемъ, а мы ихъ таимъ, и въ публикъ говорить становится намъ не о чемъ". Б. разсказывалъ Погодину много любопытныхъ подробностей о Персіи, гдів онъ долго жилъ, о природів и людахъ, о значеніи настоящаго нашего посланника, объ его предшественникахъ. Пр. Г., собирающій свіздівнія о дійствіяхъ холеры, познакомилъ Погодина съ ніжоторыми частностями медицинскаго управленія. Отъ Русскихъ чиновниковъ, служившихъ въ Польшъ, усишалъ Погодинъ занимательныя вещи о Паскевичъ и его образъ жизни, объ управленіи въ Польшъ по разнымъ частямъ. "На какой высотъ стоялъ Паскевичъ, — замъчаетъ Погодинъ, — муха не смъла, кажется, състь къ нему на плече! А кто же теперь остановится сказать безъ околичностей и то и другое и всякое о послъднихъ изъ его поступковъ? И все, самое скрытое, является наружу. Ну, что бы подумать объ этомъ живымъ, сильнымъ и не считать все человъчество безотвътнымъ своимъ рабомъ; ну что бы подумать, что иногда случится и при жизни пошатнуться на своемъ пьедесталъ, какъ бы ни былъ онъ высокъ, и непріятно бываетъ тогда услышать, или прочесть въ письмъ по городской почтъ, горькую правду. Не лучше ли бы предупреждать такія обстоятельства".

Висбаденскій священникъ Іоаннъ Леонтьевичъ Янышевъ, прівзжавшій въ Эмсъ, сообщиль Погодину свъдвнія "о состояніи Церкви католической и протестантской, о духв, господствующемъ въ западномъ христіанствв, о видахъ, открывающихся для Церкви восточной, указалъ на нъкоторыхъ Грековъ, которые готовятся двиствовать въ пользу ея, но нѣтъ средоточія, нѣтъ путеводства, нѣтъ опоры, а гдв должно быть все это"?

Между твиъ, въ Эмсв умирала жена Любимова. "Грвът на душв", — писалъ Погодинъ, — "Руссвихъ довторовъ, воторие посылаютъ безнадежныхъ больныхъ умирать на чужой сторонв, и лишаютъ ихъ последняго утвшенія, сповойной вончины дома, среди милыхъ сердцу. Последнія минуты ея растравили мои раны. Несчастный мужъ былъ, разумъется, безъ памяти отъ горести. Ночью, по пустой улицъ, между уснувшими домами, въ торжественной тишинъ, озаряемые бът нымъ сіяніемъ мъсяца, пронесли мы гробъ на загородно владбище". На третій день, пріъхалъ Висбаденскій священник Янышевъ и совершилъ отпъваніе. Почти всъ Русскіе, знако мые и незнакомые, сътхались отдать последній долгь почтв

шей соотечественниць. Дамы украсили гробъ ея цвътами. Общее искреннее участіе, напоминая о человъчествъ, трогало сердце".

Въ Эмсъ Погодинъ собралъ много внигъ о Россіи на всъхъ язывахъ, и на досугъ перечелъ ихъ "съ живъйшимъ любопытствомъ". Много узналъ онъ новаго, многое было для него неожиданно, и произвело въ немъ пріятное впечатлѣніе. "И силу, и умъ", — писалъ онъ, — "и сердце, и опытъ, обнаружили нѣвоторыя сочиненія въ высокой степени. Они должны принесть свою пользу. Мечтанія, религіозныя и политическія, должно предоставить личности; а несправедливое, преувеличенное, желчное, можно отложить въ сторону".

Изъ Эмса, Погодинъ посътилъ Нассау. "Мы осмотръли", — писалъ онъ, — "домъ знаменитаго Штейна, который здъсь, кажется, и умеръ. Предъ входомъ въ башню, стоитъ статуя Александра Невскаго. Въ башнъ, на трехъ большихъ доскахъ, исчислены главныя событія войнъ 1812, 13 и 14 годовъ, начиная отъ перехода Наполеонова черезъ Нъманъ до вступленія союзниковъ въ Парижъ. Домъ очень простъ, кабинетъ наполненъ внигами, кои мы видъли только чрезъ окопко. На каминъ бюсты Шиллера и Гете". Гуляя по общирному саду, Погодинъ "думалъ о политической дъятельности Штейна и Обществъ, имъ основанномъ, думалъ, почему у насъ невозможенъ Штейнъ съ своимъ Обществомъ. Что же можно"?

Взойдя на высокую, утесистую гору, на которой живописуются развалины древняго замка, Погодинъ взглянулъ по сторонамъ. "Внизу чуть прилипла къ подошвѣ бѣдная деревушка. Герцогъ Нассаускій, богатѣйшій принцъ во всей Европѣ; герцогство обладаетъ драгоцѣнными минеральными водами, привлекающими всѣхъ Европейцевъ: Эмсъ, Висбаденъ, Крейцнахъ, Швалбахъ, Шлангенбадъ, Соденъ,—отъ чего же простой народъ бѣдствуетъ въ нищетѣ? Не бывши коммунистомъ, нельзя не подумать, что новые leges agrariae стали необходимы для нѣкоторыхъ Европейскихъ мѣстностей, но обдное народонаселеніе изъ глубины сердца напрасно зоветь Гравховъ".

Другую прогулку, пѣшкомъ, Погодинъ сдѣлалъ въ Клеменау, горную возвышенность, "съ которой виды безпредѣлъные — на краю струится серебряной лентою самъ Рейнъ".

Въ Эмсв Погодинъ любилъ ходить на тамошнее ватоинческое владбище, —и тамъ нечаянно набрелъ на памятниъ, поставленный Русскими надъ прахомъ достойнаго священника Вънской миссіи Гаврилы Тихановича Меглицваго, воторый скончался здъсь въ 1842, кажется, году. "Достойный былъ человъкъ", —замъчаетъ Погодинъ, —служившій виъсть съ своими товарищами по разнымъ миссіямъ живымъ довазательствомъ, какъ можетъ развиться наше духовенство на просторъ, не въ тъхъ тъсныхъ обстоятельствахъ, кои парализируютъ ихъ способности дома. Наши теперешніе заграничние священники —вотъ надежда Русской Церкви, если имъ откроется поприще для дъйствія, а не обречены они будуть на одно исправленіе требъ".

Здъсь мы позволимъ себъ спросить у нашего путешественника: Какая же "работа" для священника важнъе, священнъе исправленія требъ?

Въ Эмсѣ Погодина посѣтилъ, пріѣхавшій изъ Копентагена, профессоръ Ширнъ. Отъ него онъ получилъ любопытное свѣдѣніе: по вновь открытымъ несомнѣннымъ документамъ, "оказывается, что вся сѣверная Норвегія, въ ХІІІ столѣтіи, около времени Татаръ, была готова сдѣдаться Русскою, и что Русскіе распространили свои завоеванія даже далеко на югъ. Видно, Новгородцы хотѣли отдать визить древнимъ Варягамъ". Профессоръ Ширнъ издаль изслѣдованія о нѣкоторыхъ островахъ Балтійскаго моря, гдѣ онъ нашелъ слѣды Славянскихъ поселеній. Объ Antiquitates Rossic Погодинъ услышалъ отъ него подтвержденіе своему мнѣні "которое боялся выговорить. Это отнюдь не ученое пре; пріятіе, а парадное, и приноситъ Русской Исторіи гораз; менѣе пользы, нежели сколько ожидать было можно".

Одна "извъстная Петербургская дама" изъявила "странное желаніе" познакомиться съ Погодинымъ. "Я" — писалъ онъ, — празумъется, уклонился; а послъ подумаль, не ложный ли стыдь, не малодушное ли опасеніе меня удержали. Кто даль мив право бросить въ нее вамень, почему знать - можеть быть судьба хотёла, чтобъ я сказаль ей проповёдь, или по крайней мъръ прочелъ съ нею Коварство и Любовъ Шиллера. А если бъ и это сдёлаль, о Боже мой, какіе влики раздались бы въ Москев и Петербургв, какіе намеки посыпались бы въ газетахъ и журналахъ! Удивительно настроено наше общество, и много нужно времени, чтобъ оно скольконибудь уладилось! Кавъ оно радо всявому поводу свазать что-нибудь злое, растольовать что-нибудь въ худую сторону! Оно какъ будто пріобр'втаеть себ'в что-то всявою мерзостію, истинною или ложною! Сважите мив одно имя, воторое пользовалось бы общимъ расположениемъ. А съ другой стороны, не чувствуется ли присворбіе, что нътъ ни одного. Да, мы всъ испорчены, повреждены нравственно, и всякое преобразованіе должны начать съ самихъ себя. Намъ нужно перевоспитаніе, - и опять припомнился Штейнъ, съ его замыслами. Однажды, продолжаеть Погодинъ, я увидаль эту даму за рулеткою. Кучи золота и серебра лежали передъ нею. Я готовъ быль прошептать ей провлятіе, при мысли, откуда привезла она это золото, но она держала себя очень умъренно и ловко, играла смъло и счастливо и я прощелъ мимо, усповоенный ".

По овончаніи питья и ваннъ, медиви смутили Погодина тавнии разнообразными совътами, что онъ счелъ себя здоровымъ и неимъющимъ нужды ни въ вакомъ дальнъйшемъ леченіи. Иноземцевъ посылаль его изъ Эмса въ Карлсбадъ; Енохинъ—въ Ахенъ, Эмскій Франвъ—въ Вильдбадъ; случившёся въ то время въ Эмсъ Цецуринъ—въ Крейцнахъ, а Фейеръ—въ Ниццу. Изъ этихъ совътовъ Погодинъ завлючилъ, что для него нътъ никакого яснаго леварства, а потому ръшился ъхать въ Ниццу, чтобы, вавъ онъ говоритъ, "побы-

вать въ Сардиніи и посмотрѣть на физіономію тамошнихъ Италіанцевъ, которые одни подаютъ вакую-то надежду<sup>4</sup>.

## XCVII.

6 августа 1856 года, Погодинъ вывхалъ изъ Эмса и направился обратно въ Кобленцъ. Въ ожидании парохода, нашъ путешественникъ успълъ обойти городъ.

"Плаваніе по Рейну до Майнца,— какъ пишеть Погодинъ,— не доставило никакой особенной черты, кром' удовольствія, неразлучнаго съ въчными красотами природы".

Въ Майнцъ, Погодинъ осмотрълъ соборъ и намятникъ Гуттенбергу съ преврасною надписью. Ночевалъ во Франкфуртъ. На другой день съездиль въ Гомбургъ, навъстить Любимова. Погодинъ отыскалъ его тотчасъ, "благодаря порядку полицейскому". Вмёстё съ Любимовымъ-осмотрыль здішній казино, "знаменитійшій на Рейній", — писаль Погодинъ, -- "гдв ежегодно огромныя суммы пересыпаются изъ рукъ въ руки, а всего больше въ хозяйскую вассу; прошлись по богатейшимъ заламъ, украшеннымъ зеркалами и бронзами, гдъ обреченныя жертвы приготовляются въ закланію, заглянули въ журнальную комнату, наполненную всеми возможными газетами, и прогулялись по веливоленному, что касается до растительности, саду маркграфа Гессенъ-Гомбургскаго. Какіе виды, какія аллен, какія м'еста, а гулявшихъ никого. Рулетка привлекательнее природы. Роились мысли, но незаписанныя пропали: память отвазывается ихъ удерживить, а время беретъ свое".

Любимовъ очень расхвалилъ Погодину Гейдельбергскаго медика Хеліуса, что и заставило его вхать въ Гейдельбергь, просить совъта Хеліуса, "и вмъстъ показать ему молодежь", т.-е., своего сына.

Вечеромъ нашъ путешественникъ былъ уже въ Гейдельбергъ.

Здёсь Погодинъ, узнавъ, что докторъ Хеліусъ принимаеть

у себя въ 3 часа, нашелъ возможнымъ посвятить утро обозрѣнію Гейдельберга. Съ этою цѣлью онъ взялъ провожатаго и съ нимъ взобрался на гору и оттуда осмотрѣлъ въ подробности развалины Гейдельбергскаго замка Фридриха V, которыя такъ живо еще напоминаютъ средніе вѣка. Обошелъ залы, лѣстницы, корридоры, башни, не исключая подземныхъ мѣстъ тайнаго суда и заточенія, въ сосѣдствѣ съ знаменитою бочкою. Дочерь привратника хотѣла объяснять Погодину, какъ иностранцу, все на Французскомъ языкѣ, и она, писалъ Погодинъ, "очень была смѣшна съ своими примѣчаніями, выученными, разумѣется, наизусть".

Вм'вст'в съ т'вмъ Погодинъ восхищенъ былъ видами на Неверъ, на городъ, на противоположную сторону.

Послѣ этого осмотра Погодинъ нашелъ еще время посѣтить историва Шлоссера. "Старивъ", —писалъ Погодинъ, — "все тоть же, вавимь я встрётиль его двадцать лёть назадь (1839 г.), только квартира переменилась. Мит нужна комната на солнце, -- свазалъ онъ, -- съ видами изъ окна въ садъ. Я порадовался его здоровью. Нёть, нёть, слабёю, отвёчаль онъ, и тотчасъ упомянулъ о Гумбольдтв и Гаммерв \*), которые его старше. Разсвазаль действія Гаммера по поводу последней изданной имъ вниги о Крыме, прочель его предисловіе, исплюченное теперь изъ вниги. Въ внигѣ есть много хорошаго. Видно было, что старивъ прочиталъ уже ее и сделаль изъ нея свои excerpta. Жалель о торгово-матеріальномъ направленіи времени, осуждаль д'яйствія католическаго духовенства, которое никакъ не хочеть отказаться отъ своихъ притязаній, радовался зар' новаго порядка вещей въ Россіи во благу человъчества. Шлоссеръ - одинъ изъ немногихъ, принадлежащихъ въ золотому въку Нъмецкой Словесности. Поучительно смотрёть на этихъ старцевъ, посвятившихъ всю жизнь свою одной Наукв".

<sup>\*)</sup> Теперь нѣтъ уже ни Гаммера, ни Гумбольдта. Примъчание М. II. Погодина.

Отъ Шлоссера Погодинъ отправился въ Хеліусу, воторый нашелъ для нашего путешественника всего болбе полезнымъ вупанье въ Остенде. "И такъ", — восклицаетъ Погодинъ, — "направо кругомъ"!

Въ пятницу, 8 августа, Погодинъ "отпустилъ не безъ страха своихъ молодыхъ людей въ Швейцарію на двѣ недѣли,—пусть поучатся распоряжаться по своей волѣ", в самъ отправился рано поутру въ Мангеймъ.

Спутнивами Погодина быль старивь, "высовій ростомь, бёлый, худощавый, съ дочерью, дёвушкой лёть двадцати пяти, у которой онъ быль, важется, на рукахъ, вакъ будто изъ романа Августа Лафонтеня. "Это верно", — замечаеть Погодинъ, -- "пасторъ или профессоръ Богословія, и я отпустиль ему Латинскую фразу, по поводу его какого-то ученаю замѣчанія, подавшаго мнѣ это право, и мы тотчась познакомились, такъ что, пріфхавъ въ Мангеймъ, онъ предложизь мий нанять вмёстё воляску до парохода. Овазалось, что оня тавже тдутъ въ Кельнъ. Чего же лучше-я очень радъ. Мы наняли вмёстё коляску, взяли мёста на пароходе, песвои вещи. Минхенъ знала тавсы, и разсчитывалась тавъ бойво съ kutscher'ами, trager'ами и прочими соприкосновенными, so viel Stück, so viel Kreutzer, Rheinisches Geld Deutsches Geld, etc., что они всв иялили на нее глаза и выражали свою досаду только бормотаньемъ сквозь зубы, за то, что имъ не приходится сорвать ничего лишнаго. Sie können schon ruhig seyn, meine Tochter, ist mächtig der Sache, сказаль мив въ полномъ удовольствів пасторъ, и я разсыпался въ выраженіяхъ искренней благодарности за принятыя ею на себя хлопоты Für einen Ausländer es ist sehr schwer и проч."

По замѣчанію Погодина, "Мангеймъ, въ послѣднее врем разбогатѣлъ сильно и завелъ обширную торговлю хлѣбомъ, о к торой прежде здѣсь не было и понятія. Промышленность вездразвивается, замѣтилъ профессоръ. Люди богатѣютъ физически. И бѣднѣютъ нравственно, прибавилъ я. Что дѣлать

завлючилъ профессоръ, таковы условія времени. Теперь составился особый разговоръ изъ общихъ мѣстъ на эту тему, которыми и пробавляются путешественники".

На пароходъ случился и Шведсвій епископъ, который вздиль въ Базель навестить какого-то своего стараго товарища. "Богословы", — писалъ Погодинъ, — "завели между собою разговоръ, а я слушалъ. Профессоръ разсказалъ мнѣ, между прочимъ, жизнь Штрауса, воторый поселился въ Гейдельбергв. Приметно, что онъ, какъ и всв почти Немецкіе ученые, сволько мей случалось читать ихъ и слышать объ нихъ, силятся опровергнуть Штрауса на его почвъ; но на его почет съ нимъ не сладить, а надо перетащить его на другую, гдв онъ и долженъ повориться". Еще подсвлъ въ Погодину молодой финанндець, воторый путешествуеть для изученія торговыхъ оборотовъ, и разсказалъ Погодину свои похожденія. Въ Майнцъ прибавилось много путешественнивовъ, и объдъ былъ очень оживленъ. Что за движение по Рейну, замівчаеть Погодинь, "безчисленные пароходы шмыгали взадъ и впередъ. Да сверхъ того, по одной сторонъ проложена желёзная дорога, а теперь затёвають провладывать и по другой. Капиталь чуть ли не собрань".

Наступилъ вечеръ. Огни по берегамъ сообщили картинъ новую прелесть. Въ Боннъ наши путешественники "высадили" Шведскаго епископа, а сами приплыли въ Кельнъ поздно вечеромъ.

Поутру, въ воскресенье, 10 августа, Погодинъ обощелъ соборъ внутри и снаружи: "величественное зданіе, нельзя не повторить въ десятый разъ Но такъ медленно идутъ работы возстановленія, что вчужъ жалко". Со вторымъ поъздомъ желъзной дороги Погодинъ поъхалъ въ Ахенъ и остановился на нъсколько часовъ. Пользуясь этимъ временемъ, Погодинъ обощелъ городъ, до самыхъ отдаленныхъ улицъ. "Мъстоположеніе", — записалъ Погодинъ, — "самое несчастное. Прогулокъ никакихъ. Новая улица довольно красива. Защелъ въ древній соборъ, единственный цамятникъ старины, и послушалъ проповъдника, который кри-

чаль громко, но до сердца его возгласы не доходили. Народу множество, особенно женщинь, очень нарядныхь". Воротясь на станцію, Погодинь прочель въ какомъ-то объявленіи, что путешественники, вдущіе въ Бельгію, должны имвть визу консула; спросиль какого-то Beamten, и тоть его напугаль, что 
недавно съ границы были возвращены двое. "Я",—писаль 
Погодинь,— "благимь, матомь, взяль коляску,— въ консулу; 
контора заперта, и никого нфтъ дома. Воротился назадь съ 
разспросами къ новымь лицамь, которыя меня успокоми, 
что визы нивакой не нужно, и я прокатался и перепугался 
по пустому".

Поздно вечеромъ, нашъ путешественникъ прівкаль въ Литтихъ, стоящій "среди мечущихъ искры и пламя желізныхъ заводовъ". На послідней станціи, гді было какоето гулянье, насіло къ нашимъ путешественникамъ такое мюжество народа, что они "всі сжались, какъ сельди въ боченків". Въ вагонъ, въ которомъ сиділъ Погодинъ, "понало",—пишеть онъ,—"семейство благословенное: человікъ пятнадцать дітей, маль-мала-меньше, открыли такую увертюру, что пришлось ущи зажать".

Вообще слёдуеть замётить, что Погодину не везло на гостинницы. "Комнаты", — жалуется онь, — "въ ближайшей гостинницё не нашлось, и я быль отослань съ рекомендаціей въ другую. Гадость страшная; ужинъ подали такой, что даже съ голодомъ трудно было приступить". Сожителемъ Погодина случился одинъ полякъ, "очень благовоспитанный и основательный".

По прівздв въ Брюссель, Погодинъ отыскаль адресь Лелевеля, прогулялся по городу, и потомъ зашелъ въ театръ. "Пьесы",—писалъ Погодинъ,—"одна другой глупве, такъ что я рвшительно не могъ высидвть и половины".

Поутру отыскалъ Погодинъ Редавцію Le Nord и в разспросиль о политическихъ новостяхъ и состояніи жу нала, и узналь, что Le Nord "начинаетъ входить въ извёс ность и пріобрётать публику". Въ Редавціи Погодинъ встрі

тилъ Консидерана, сотрудника Indépendance Belge, который отправлялся въ Москву для описанія коронаціи, возбуждавшей тогда общее вниманіе Европейское. Погодинъ написалъ для него письмо въ Московскимъ своимъ пріятелямъ, и быль увъренъ, что они доставять ему полное удовольствіе.

Въ Москву же отправлялся сотрудникъ газеты Le Nord Луи Геймансъ, о воторомъ, изъ Остенде, Погодинъ писалъ слъдующее Московскому сунодальному ризничему архимандриту Саввъ: "Съ береговъ Нъмецкаго моря пишу къ высокопреподобнъйшему отцу Саввъ и прошу принять подъ свое покровительство подателя — Луи Гейманса и показать ему Ризницу, Библіотеку, соборы, Чудовъ, а отчасти пусть покажетъ Капитонъ Ивановичъ Невоструевъ и укажетъ ему путь къ Троицъ. Больше писать мнъ теперь некогда. Желаю кончить успъшно великое дъло (т.-е., коронацію), а мы здъсь только мысленно можемъ вамъ содъйствовать".

Этотъ протеже Погодина надълалъ отцу Саввъ много хлопотъ; но, тъмъ не менъе, онъ принялъ "съ обычнымъ радушіемъ и охотно повазаль ему всё сокровища Патріаршей Ризницы и Библіотеки. Какъ бы въ благодарность за пріемъ, этотъ бельгіецъ послаль изъ Москвы въ газету Le Nord слёдующую корреспонденцію: "Рёшившись ёхать къ Троицё, я немедленно принялся искать спутника: это уладилось въ одинъ часъ. Найдя этотъ первый необходимый предметь, нужно было достать еще два: экипажъ и способъ войти въ монастырь. Получить дозволение было легко; но получить его немедленно-вотъ въ чемъ было затрудненіе... Къ счастію, знаменитый исторіографъ OTP далъ мив рекомендательное письмо въ одному почтенному Грево-Россійской цервви архимандриту, и я решился имъ воспользоваться. Этотъ священникъ, который долженъ имъть санъ епископа, живеть въ Кремль, въ домъ патріарха, гдъ кранится множество сокровищъ, которыя и находятся подъ эго вёдёніемъ. Я взобрался на лёстницу Крестовой Палаты и быль изумлень двумя вещами: во-1-хъ, темъ, что нашелъ караульнаго солдата даже у дверей священника, во-2-хъ, тёмъ, что я быль принять безъ замедленія. Я увидёль предъ собою человека леть сорова, съ вротвою и приветливою фивіономією. Его длинные, русые волосы густыми волнами падали на плечи. Большой золотой вресть блисталь на его фіолетовой рясъ, черное покрывало спускалось съ его монашескаго клобука и пальцы его перебирали четки изъ чернаго дерева. Архимандрить протянуль мив руку и заговориль со мной по-Русски, я ему отвъчаль по-Французски, по-Немецки-но все напрасно, мы не понимали другь друга. Мы нёсколько минуть глядёли другь на друга въ замёшательствъ; потомъ собесъднивъ мой улыбнулся и сказалъ мнъ: Loqueris ne linguam Latinam? Я такъ испугался этого вопроса, что отвъчаль по-Итальянски: Se, signor! un poco. Я, важется, вогда-то получиль награду за Латинское сочиненіе. Но, признаюсь не враснъя, этотъ язывъ сдълался для меня вдвойнъ мертвыма съ тъхъ поръ, какъ я оставилъ училище. Между темъ, разговоръ завязался. Я понималь довольно хорошо; но, такъ какъ мић казалось, что невъжливо говорить "ты" такому важному лицу, то я говориль ему vos и vobis, вивсто tu и tibi. Пусть лучше онъ сочтеть меня неучемъ, чвмъ неввжливымъ. Главное состояло въ томъ, чтобы объяснить ему цёль моего посёщенія. Это удалось миё довольно хорошо.

"Cupio ire ad monasterium sancti Sergii et ibi admitti. Dabo tibi epistolam, sed tibi opus erit comprehendi".

- "Kapawo"!

Это была уже не латынь; но архимандрить сдёлаль еще более и сказаль мив: "Сичась"?

Онъ спрашивалъ, сейчасъ ли мнѣ нужно письмо? Я ему отвѣчалъ: сейчасъ! Въ свою очередь, и онъ мнѣ сказаг Карашо! Мы какъ нельзя лучше понимали другъ друга. Че резъ пять минутъ я получилъ запечатанное письмо, адресс ванное господину Горскому, профессору въ монастырѣ сг Сергія.

Gratissimus sum, domino!—сказаль я своему собесёднику. Въ отвёть онъ пожаль миё руку. Это понятно на всёхъ языкахъ.

— Difficile est inter nos colloqui, сказалъ онъ потомъ, приглашая меня слёдовать за собою.

Я прошель вслёдь за нимъ чрезь нёсколько узкихъ и темныхъ корридоровъ. Мы скоро вошли въ древнюю Ризницу, гдё онъ показаль мнё митры и облаченія патріаршія, изъ которыхъ одно украшено шестидесятью шестью тысяч. жемчужинами. Я осмотрёль также Библіотеку, наполненную драгоцёнными рукописями и, наконецъ, огромные серебряновызолоченые котлы, подобные тёмъ, въ какихъ варять пиво; въ нихъ приготовляется для всей Имперіи муро для муропомазанія и соборованія. Трудно было намъ объясняться, и это значительно уменьшило интересъ при осматриваніи всёхъ этихъ сокровищъ, которыхъ такъ мнё хотёлось слышать описаніе. Однако я вышелъ, очарованный архимандритомъ и его пріемомъ" 480)...

Сдёлавъ это отступленіе, вернемся изъ Москвы въ Брюссель, гдё въ то время пребываль Погодинъ.

Въ тотъ же день, въ который Погодинъ посётилъ Редакцію газеты Le Nord, нашъ путешественникъ посётилъ и историка Польши, бёднаго изгнанника Лелевеля, и вотъ что записаль въ своемъ Дорожномъ Дневникъ: "Старикъ живетъ у цирульника. По темной лёстницё взобрался я къ нему на верхъ. Въ коморке, где онъ сидёлъ, среди всякой всячины, двоимъ было тёсно, и мы перешли въ другую комнату, также заваленную, но однёми книгами. Лелевелю за семьдесятъ лётъ, но онъ живъ и бодръ, хотя и примётно изнеможеніе. Таже, кажется, была на немъ толстая темнозеленая куртка, которую я видёлъ въ 1842 году. Панталоны спущенные, цикіе. Мы говорили съ нимъ о положеніи Европы, объ отношеніи къ Польшё Запада, на который онъ не надёстся. Въ голосё его слышится отчанніе, но порой мелькаетъ предънимъ и лучъ надежды. Слово его получаетъ особенную силу

и звучность, когда онъ воспламеняется. C'est une insulte, воскливнуль онъ съ такою силою, выражая свое негодование объ одномъ событии, что я вздрогнуль. О Польшъ хранить онъ высокое понятие. Польша и Россія, заключиль онъ, и никто въ Европъ не осмълится заикнуться противъ нихъ. Меня безпокоитъ, сказалъ онъ, судьба моихъ книгъ. Есть ръдкія. Боюсь, что послъ моей смерти онъ распропадутъ. Нъкоторыя рукописи готовы къ печати. Я тотчасъ предложилъ ему уступить его книги мнъ, на какихъ угодно условіяхъ, и объщалъ ему за себя и за своихъ наслъдниковъ представить ихъ сполна въ ту первую Польскую національную библіотеку, которая когда-нибудь, гдъ бы то ни было будеть основана. Рукописи же брался напечатать, если онъ ученаго содержанія. Старецъ быль очень благодаренъ и объщаль отвъчать мнъ въ Остенде".

## XCVIII.

По чугункъ поватилъ Погодинъ изъ Брюсселя, и передъ сумервами былъ уже въ Остенде. Здъсь нашелъ онъ своего стараго пріятеля, однофамильца, Варшавскаго сенатора Погодина, и провелъ съ нимъ "пріятный вечеръ въ воспоминаніяхъ о Москвъ, и его тамошнихъ знакомыхъ". Онъ собирался уже на другой день выъхать, но остался для своего однофамильца на день, передалъ ему свою ввартиру и на другой день посвятилъ его "въ Остендскія таинства, т.-е., окунулъ въ морскія волны". Сенаторъ Погодинъ былъ близокъ въ Паскевичу, служилъ генералъ-интендантомъ въ Венгерскую и Турецкую войны.

"Морскія купанья", — писаль Погодинь, — "превосходни. Ни съ чёмъ нельзя сравнить удовольствія купаться въ морё Какая-то особенная бодрость, свёжесть, оживленіе, разливается по всему организму. Въ самую дурную погоду, подъ дождемъ и на вётру — окунешься въ морё, и не чувствуеми нивакого ненастья, и любо тебё подставлять спину волнамъ, напирающимъ на тебя одна за другою, сильнѣе и сильнѣе до девятаго вала, который обдаетъ тебя торжественно. А послѣ, пріятнѣйшая прогулка по стянутому отливомъ песку, какъ по лучшему паркету, подъ теплыми лучами солнца, проникающаго во вся внутренняя. И наконецъ кофе, въ исполненіе требованій возбужденнаго желудка, и отдыхъ столько же пріятный. Что за великолѣпное захожденіе солнца бывало на морѣ! Какъ удивительно отражается и дробится луна въ морскомъ зеркалѣ. Фосфорный свѣтъ по ночамъ бываетъ иногда очень ярокъ. Нигдѣ и никогда не чувствовалъ я себя такъ корошо, какъ въ Остенде и послѣ Остенде".

О жителяхъ Погодинъ замёчаеть, что "сначала производять впечатленіе очень непріятное своими прижимками, неумфренными требованіями, грубостію и даже наглостію. Такъ было со мною, такъ было и со многими другими Руссвими. Я возвращаюсь, напримъръ, на другой день по прівздів въ свою гостиницу, и вижу свои мёшки въ сёняхъ. Что это значить? Мы думали, что вы переходите на другую квартиру, и отдали вашу комнату новому постояльцу. Кто же сваваль вамь это? Я говориль вамь, напротивь, что буду объдать у васъ, и оставилъ въ комодъ денегъ больше тыснчи франковъ. Пойдемте. Мы пошли вмёстё съ прикащивомъ. Въ комнатъ моей лежалъ на постели какой-то больной, какая-то женщина разбиралась въ чемоданахъ. Я отперъ комодъ и нашелъ все свое въ цёлости. Видите ли? А въдь это все могло пропасть. Бездъльники не хотъли даже извиниться предо мною, и отговаривались недоразумъніемъ. Въ новой квартиръ, продолжаетъ Погодинъ, "оставленной сенаторомъ Погодинымъ, я долженъ былъ приплатить за двъ кровати для ожидаемыхъ моихъ юношей, чего почти стоила бы особая ввартира. За что вы кладете такъ дорого? Деньги вамъ уже заплачены. Mais vos deux jeunes gens auront le droit de circulation, чемъ истаптываются вовры, трется поврышва на мебеляхъ. Что касается до circulation, отвъчаль

я, вы можете быть спокойны, это Русскіе лежебоки, которые не истопчуть вашихъ вовровъ. Илата должна была начаться съ ихъ прівзда, но въ счетв я увидвль требованія за нъсколько дней лишнихъ. Помилуйте — за что! Молодые люди прівхали тогда-то. Mais les lits pour eux étaient plaсе́я. Ну, извольте же съ ними толковать! Квартиры здесь дороги, столъ порядочный въ гостинницахъ, но продолжается долго, и мы устроили навонецъ объдъ у себя дома. Главное блюдо рыба, если совершенно свъжая. Вино прекрасное и недорогое. Гулянье по взморью по площадь всегда очень оживлено. Народу толкается множество. Языки слышны всякіе, и даже Русскій. Внизу, во время прилива, дети строять обывновенно врвпости изъ песка, и охраняють ихъ отъ напирающихъ волнъ. Шумъ, крикъ и движеніе... Прекрасная игра и вмёстё школа, духъ, характеръ испытываются и крвпнутъ.

Много думы возбуждается на берегу. И куда стремится человък, чего онъ ищеть, чего хочеть, для чего предпринимаеть всё эти труды, изъ чего подвергается всёмъ этих опасностямъ"!

Въ Остенде нашъ путешественникъ проводилъ время очень пріятно и полезно. Онъ пилъ чай въ знакомомъ обществъ, игралъ въ ералашъ и вмъстъ съ тъмъ учился Англійскому языку, платя за это учителю "по франку за часъ".

Вмёстё съ тёмъ, въ Остенде Погодинъ завязалъ знакомство съ Поляками Австріи, Пруссіи, Царства Польскаго, Литвы и эмигрантами. Это дало возможность ему коротко познакомиться со всёми яхъ отношеніями. Особенное вниманіе Погодина обратилъ на себя авторъ многихъ извёстныхъ сочиненій о Гегелевой Философіи и членъ Берлинской Палаты Депутатовъ Чешковскій. Къ тому же Лелевель не з былъ исполнить своего обёщанія и прислалъ Погодину г Остенде отвётъ на его предложеніе о библіотекъ. Отвъ з этотъ былъ доставленъ "однимъ господиномъ", въ вотором з Погодинъ увидёлъ "типъ радикала". Лелевель писалъ: "с отечественники мои принимають на себя обязанность заботиться о моей библіотекви.

Большая часть прогуловъ Погодина посвящена была "размышленіямъ о Польшъ". Сопровождавшіе въ его прогулвахъ чиновники Польскіе, Поляки и Русскіе, военные и гражданскіе, доставляли ему много матеріаловъ для размышленій.

Изъ Русскихъ, Погодинъ былъ очень радъ встрётить А. Ө. Гильфердинга, котораго не видалъ онъ года три.."Я",—писалъ Погодинъ,—"не узналъ его: такъ онъ развился, столько сведеній пріобрёлъ; это благонадежный деятель для Науки и Литературы".

5 августа 1856 года, Погодинъ вывхалъ изъ Остенде, и отправился въ Брюгге и Гентъ. "Брюгге", —писалъ нашъ путешественнивъ, — "невогда знаменитый своею торговлею въ средніе века, завлючаеть въ себе еще несколько остатковъ старины въ расположеніи улицъ, съ безконечными поворотами, въ некоторыхъ домахъ Готической архитектуры, обширнымъ гостинымъ дворомъ, обращеннымъ теперь на другое употребленіе, древнимъ соборомъ съ герцогскими и епископскими гробницами". Въ Брюгге Погодинъ осмотрелъ еще одну больницу, помещенную въ монастырской некогда церкви. "Здёсь безнадежные", —сказалъ нашему путешественнику проводникъ —, и ему тяжело было взглянуть на эти обреченныя жертвы смерти"!

Изъ Брюгге, Погодинъ посътилъ Гентъ, — родину Карла V. "Вонъ Русскій мундиръ", — свазалъ Погодину проводнивъ, указывая вдали на молодого офицера. — "Я", — писалъ Погодинъ, — "обрадовался ему, какъ родному, и тотчасъ подошелъ къ нему поздороваться. Какое-то особенное чувство возбуждается видомъ своего на чужой сторонъ".

Изъ Гента Погодинъ думалъ-было проёхать прямо въ Парижъ, но, принимал въ соображение, что приёдеть туда ночью, отправился ночевать въ Брюссель.

Вагонъ, въ которомъ талъ Погодинъ, занятъ былъ аббатами. "Человъкъ ихъ было",—писалъ Погодинъ,—"двадцать,

старыхъ, пожилыхъ и молодыхъ. Они прівзжали въ Генть, къ епископу, для выслушанія какикъ-то поученій и сообщенія свёдёній о своихъ приходахъ. Были и три монахини,— одна, молодая, очень красивая, высокая ростомъ. Я видёль, какъ нёкоторые аббаты, видно коротко знакомые между собою, переглядывались между собою и ухмылялись. Монахини показывали величайшую покорность. У старичковъ защель между собою очень веселый разговоръ, и они заливались смёхомъ, такимъ добродушнымъ, такимъ искреннимъ, что вчужё стало весело. Станціи за двё до Брюсселя, они всё вышли, и остался со мною одинъ изъ окрестностей Антверпена. Этотъ заговорилъ тотчасъ о войнё, узнавъ, что я Русскій, выразилъ свое негодованіе противъ Англичанъ, и удивленіе силамъ Россіи, которая представила такой-де славный отпоръ".

Въ Брюсселъ, Погодинъ успълъ еще побывать въ театръ, "но такая",—замъчаетъ онъ— "давалась дребень, что я не выдержалъ и половины".

На другой день, поутру, Погодинъ отправился въ Лелевелю, но не засталъ его дома.

Между тъмъ, Погодинъ торопился въ Парижъ, чтобы въ тамошней посольской церкви провести 26 августа 1856 года и "присоединить свою искреннюю мольбу о благополучномъ царствовании новаго нашего государя".

# XCIX.

Съ быстрымъ повздомъ Погодинъ помчался въ Парвжъ. Въ такъ называемую столицу міра, онъ въвхаль подъ дождемъ. Остановился въ Hôtel Province. На другой день, т.-е., 26 августа, раннимъ утромъ, отправился въ магазинъ De l. Jardinière, отысканный имъ по догадкамъ, и купилъ тамъ готовое платье. Нарядившись, Погодинъ отправился въ цер ковь, которая была наполнена Русскими. "Смъло сказать можно",—замъчаетъ Погодинъ,—"что молитвы были искренві

и горячія. Ни одинъ государь не быль встрічень съ такою довіренностію, съ такою любовію, съ такою готовностію всіхъ порядочнихъ людей служить ему, какъ этоть. Дай Богь ему оправдать общее расположеніе, и возвратить Россіи принадлежащее місто въ Европі; а съ другой стороны, что еще нужніве и желанніве, водворить порядовъ дома, распространить Просвіщеніе, поднять духъ, облагородить стремленія, привести свой народъ къ сознанію человіческаго достоинства".

Въ Парижъ Погодинъ нашелъ много новаго. Лувръ въ то время приближался въ окончанію. Погодину всего болье хотьлось осмотръть Ассирійскія Древности; но залы тогда только что отдълывались, и всъ вещи были заперты.

"Самое же важное, драгоцвиное пріобрвтеніе, сдвланное Парижемъ въ послвднее время", — говоритъ Погодинъ, — "это свъжая чистая вода, которая бъжитъ безпреставно по всвмъ канавкамъ, сгоняетъ нечистоту, освъжаетъ воздухъ и про-изводитъ какое-то особенно пріятное впечатлівніе во всякомъ півшеходів". Но, продолжаетъ Погодинъ, — "на театрахъ даютъ по тридцати разъ такія глупости, такія нелівности, что просто мочи нівть. Только Comedie Française держится своихъ старыхъ правилъ, и вечеръ почти всегда проведень съ удовольствіемъ. Нынів посчастливилось Мольеру, и я пересмотрівль теперь тамъ нівсколько изъ его безсмертныхъ півсъ".

Погодинъ не преминулъ зайти и въ судъ. Тамъ разбиралось дѣло надъ однимъ несчастнымъ молодымъ человѣкомъ,
котораго обвиняли въ повушеніи на смерто-убійство. Убить
котѣлъ свою любовницу, которая упрекала его въ измѣнѣ.
Выслушивались свидѣтели и свидѣтельницы. "Что это за
лица"?—восилицаетъ Погодинъ.— "Страшно смотрѣть на нихъ.
Іьимъ словамъ можемъ мы вѣрить, сказалъ одинъ адвокатъ.
Этецъ и мать молодого человѣка находились между слушагелями. О, какъ глубоко упадаетъ человѣчество въ большихъ
ородахъ! Преступленіе само по себѣ не такъ ужасно, какъ

эта жестовость, остервененіе, неистовство, потеря всёхъ человіческихъ чувствованій, кои вы видите во всёхъ чертахъ несчастныхъ преступнивовъ, кои вы слышите во всёхъ звувахъ ихъ голоса, кои вы прим'вчаете во всёхъ движеніяхъ ихъ тёла".

Нѣсколько часовъ по утрамъ посвящено было Погодинымъ и политикъ, въ бесъдахъ съ нашимъ посланникомъ, барономъ Брунновымъ.

Во время пребыванія Погодина въ Парижѣ, было положено начало святому делу. Дотоле наша посольская церковь была устроена въ зданіи бывшей конюшни и иконостась ся составляли пять-шесть образовъ. Настоятелю цервви протоіерею Іосифу Васильевичу Васильеву пришла благая мысль воздвигнуть въ Парижв Русскую церковь, которая бы могла подать ватоливамъ достойное понятіе о православномъ богослуженіи во всёхъ подробностяхъ. Само собою разум'вется, мысль эта пришлась совершенно по душт Погодину. "Надо выбрать ", -- говорилъ онъ, -- "хорошее мъсто, въ лучшей части города; въ архитектуръ сообразоваться съ нашими древниме церквами, главы вызолотить, иконостасъ поставить не нынъшній, а въ нъсколько тяболь". Въ этомъ святомъ дълъ н баронъ Брунновъ принималъ живое участіе. Приготовлени были докладныя записки, и дёло пошло въ ходъ. Вскоре было получено на это согласіе Французсваго правительства, и начать быль сборъ.

C.

Глубовое впечатлъние произвела на Погодина Парижсвая Биржа. "Представьте себъ", — писалъ онъ, — "что всъ гръшнива, заключенные въ аду отъ сотворения мира до нашего времен получили вдругъ позволение подышать полчаса чистымъ вос духомъ. Какой крикъ и гамъ поднимутъ они, сорвавшись ст съ цъпей своихъ. Такой крикъ и гамъ услышалъ я в Биржъ, переступивъ за дверь и входя по лъстницъ въ верх

нюю галлерею. Странные, произительные, дивіе звуки приносились во мет на всявую ступень, такъ что волосы у меня начали становиться дыбомъ. Наконецъ, взошелъ я на галлерею, взглянуль изъ-за периль внизь, откуда неслось дыханіе бурно. Черная сплошная бездна зіяла предъ моими глазами. Волны поднимались, оборачивались, толкались, представляя вакую-то влокочущую поверхность. Вниманіе мое тотчась привлевла въ себъ вруглая общирная загородка на одномъ враю залы, около воторой бъсновались вакія-то человъческія фигуры... Потъ катился съ нихъ градомъ, лица красныя горъли, какъ огонь, всъ члены-головы, руки, ноги, туловище дергались съ неистовствомъ. Они перекрививались между собою изъ всёхъ силъ. Какіе-то разсыльные черти шмыгали отъ нихъ безпрестанно въ толпамъ, толпы приходили въ движеніе вдругь и издавали глухіе звуки. Черти возвращались съ этими ответами. Особые дьяволы оборачивали ушами во всъ стороны и записывали что-то. Я не выдержалъ четверти часа и совершенно одурблый, опьянблый, посибшиль вонъ изъ безумнаго водоворота".

Выйдя на улицу, душу Погодина объяло грустное прискорбное чувство. "Бъдное человъчество", — думалъ онъ, — "неужели здъсь высшій градусь твоего прогресса, неужели это желанные плоды твоей цивилизаціи, награда твоихъ тяжкихъ трудовъ и страданій".

Послѣ случилось Погодину говорить "съ степенными Французами, знающими воротко всѣ здѣшнія отношенія. Они объяснили ему азартную игру и увѣряли, пожимая плечами, что большая часть этихъ людей сознають ужасъ своего положенія, и потому мечутся, какъ угорѣлые, изъ угла въ уголъ, ухищряясь спастись какъ-нибудь въ настоящемъ, рано или поздно, кораблекрушеніи, изобрѣтаютъ всякій день новые проекты, затѣваютъ разныя предпріятія на землѣ и подъ водою, въ Австраліи и Индіи, на перешейкѣ Суезскомъ и перешейкѣ Панамскомъ, рѣжутся не на животъ, а на смерть, готовые на все съ отчаянія, что богатство ихъ и нищета

смѣняются здѣсь ежедневно, производя одинъ дымъ, чадъ и фейерверкъ".

Настроенный этими разсужденіями, Погодинъ въ другой разъ пошель на Биржу, и встрётиль тамъ тоже явленіе. "Но иная мысль пришла мнё въ голову", — писаль онъ, — "когда я посмотрёль сверху внизъ на метавшихся тамъ людей: неужели эти алчные псы, эти голодныя вороны, бросятся когданибудь на Россію и налетять стаями на наши дёвственныя поля, проникнуть въ непочатыя наши горы, захватять наши заповёдныя озера, разведутся на семи нашихъ моряхь? Что же надёлають у насъ съ своимъ умомъ, блескомъ, любезностью, дерзостью, искусствомъ. Души наши они возьмуть себё на откупъ".

Возвратясь въ Москву, Погодинъ услышалъ о предоставлении постройки нашихъ железныхъ дорогъ Французской кампании, и "вспомнилъ онъ о Парижской Бирже".

Въ Парижъ Погодинъ "имълъ честь" познавомиться съ вняземъ Александромъ Яковлевичемъ Лобановымъ-Ростовскимъ. Онъ сообщилъ Погодину много любопытныхъ подробностей объ устроенной имъ въ двадцатыхъ годахъ Русской Типографіи въ Парижъ и вновь отлитыхъ тогда шрифтахъ, кои поступили, кажется. въ Главный Штабъ, о напечатаніи имъ, въ 1821 г., у Дидота, этимъ шрифтомъ Евангелія отъ Матеея и молитвъ при Божественной Литургіи на Русскомъ языкъ, кои онъ и подарилъ Погодину, о намъреніи его печатать Русскихъ классиковъ, о чемъ даже представлена быль имъ докладная записка".

Въ Европейской Литературъ, внязь Лобановъ "почетно" извъстенъ изданіемъ вновь найденныхъ имъ писемъ и документовъ для Исторіи Маріи Стюартъ. "А мы",—замъчаетъ Погодинъ,—"ничего не знали до сихъ поръ объ его благородныхъ усиліяхъ на пользу отечественнаго Просвъщенія".

Освъживъ себя прогулкою въ коляскъ по Булонскому лъсу, Погодинъ отправился обозръвать Тріаноны, большой и малый. Объ этомъ посъщеніи вотъ что мы читаемъ въ Дорожноми Дневникъ нашего путешественника: "Домъ, особенно садъ, заставляетъ задуматься. Здѣсь Марія Антуанетта, на своей фермѣ, въ одеждѣ молочницы, доила коровъ и подчивала Парижскихъ гостей сывороткою и сыромъ. Прибытіе ихъ возвѣщалось съ башни, по близости построенной. Несчастная! Забавляясь здѣсь, среди смѣховъ и игръ, ты не думала, какія тучи грянутъ скоро надъ твоей беззаботною головою! Кого хочетъ наказать Богъ, тому насылаетъ ослѣпленіе. Придворные, это племя отверженное, держали своихъ злополучныхъ господъ въ ихъ недоумѣніи, думая только о себѣ, продолжая сосать кровь изъ нѣдръ родной земли". Гуляя по оставленнымъ дорожкамъ, Погодинъ читалъ про себя стихи К. К. Павловой:

> Ночь летнюю сменило утро, Отливомъ бледнымъ перламутра Востокъ во мраке просіллъ, Погасъ рой звездъ на небосклонъ. Не унимался въ Тріанонъ Веселый шумъ, и длился балъ.

И въ свежемъ сумраке боскетовъ Везде вопросовъ и ответовъ, Живме шопоты неслись, И въ толкахъ о своихъ затеяхъ Гуляли въ стриженыхъ аллеяхъ Толпы напудренныхъ маркизъ.

"Но вотъ", —продолжаетъ Погодинъ, — "блеснула молнія, грянулъ громъ, — и все несчастное поколѣніе пало жертвою своихъ заблужденій. Страшный урокъ, а какъ имъ пользуются люди? Что дълалъ Карлъ Х-й и что дълали прочіе, и прочіе".

Погодину хотълось увидёть Людовика Наполеона, чтобы дополнить картину настоящей Европы, какъ она нарисовалась въ воображеніи,—услышать звукъ его голоса, поймать его взглядъ, подмётить тълодвиженіе".

Для достиженія своей цёли, Погодинъ приготовилъ письмо къ министру Двора и быль увёренъ, что оно откроеть ему двери въ кабинетъ; но въ это время императоръ отсутствоваль, и должно было дожидаться его возвращенія недёли три, а у сопровождавшей Погодина "молодежи", — какъ зам'вчагъ онъ, — "начинала кружиться голова. Н'втъ, — подумалъ Погодинъ, — лучше домой" 431).

Въ Парижѣ Погодинъ очень сомелся съ о. Іосифомъ Васильевичемъ Васильевымъ. Простившись съ нашимъ путешественникомъ, о. протојерей писалъ ему: "Вопреки принятому обычаю и въ подражание вамъ, сердечно уважаемый мною Михаилъ Петровичъ, начинаю мою записку увъреніемъ васъ въ чувствахъ моего глубочайшаго уваженія, уваженія, лично пріобретеннаго. Теперь я пишу вамъ по просьбе подателя сего письма, г. Сегуена, которому вздумалось побывать въ Россіи, поучиться нашему языку и поучить Руссвихъ своему нарічію. Этоть французь есть старинный мой знакомый, очень милый и честный человёкъ. Скажите ему по доброте вашего сердца доброе слово и дайте полезный совыть, воторый въ чужой сторонъ важные всего. О дълъ же спиритуальномъ, или лучше спиритуозномъ, или върнъе - спиртовомъ, вы получите отъ меня письмо чрезъ три или четыре дня \*). Ваши совъты производять вездъ добрые плоды, начиная отъ барона Бруннова, проходя чрезъ внягиню Трубецвую, пригласившую меня учить ея сына, и оканчивая по нисходащей линіи вняземъ Мещерсвимъ, который охотно прочвталь брошюрки Хомякова. Отвёта о церкви еще нёть; да и рано ожидать! Оканчиваю тёмъ, чёмъ началъ и уже не отъ своего только лица, но и отъ жены моей, т.-е., свидътельствую мое душевное почтеніе и благословляю васт на все доброе и благод тельное для Россіи. Кланяюсь мончь любезнымъ знакомымъ: вашему сыну Дмитрію Михавловичу и г. Мамонтову".

Надо зам'втить, что кром'в сына, Погодину въ Париж сопутствовалъ и  $\Theta$ . Мамонтовъ, который, л'ятомъ 1856 год

<sup>\*)</sup> Это, очевидно, по поручению Кокорева. Н. В.

посётиль Пафарика въ Прагѣ, и изъ Маріенбада, 30 іюня 1856 года, писалъ Погодину: "Найдя Шафарика дома, передаль ему въ кабинетѣ, ваше письмо, книги, чай и проч. Портрета В. А. Кокорева у меня не оказалось. Шафарикъ принялъ меня очень благосклонно, спросилъ какъ выговаривается моя фамилія и спрашивалъ, отъ чего она происходитъ и когда я не могъ ему на это хорошенько отвѣтить, то обѣщался сдѣлать мнѣ филологическое изслѣдованіе, и на другой день далъ мнѣ, въ знакъ памяти, записочку, писанную своею рукою, гдѣ онъ выводилъ мою фамилію отъ св. Мамонта" 433).

Чрезъ Страсбургъ и Брухсаль, Погодинъ, 30 сентября, прибылъ въ Стутгартъ.

"Городъ", — писалъ нашъ путешественнивъ, — "былъ пустеконекъ. Всъ жители укатили въ Капштатъ на гулянье, по
случаю, важется, рожденія вороля. Я написалъ письмо въ
священнику и пустился также вслъдъ за другими, съ моими
молодыми людьми. А сколько тамъ было народа — видимо-невидимо! И всъ веселятся. И всъ радуются. Съ грустію подумалъ о нашихъ народныхъ гуляньяхъ: да что же другіе
люди мы что ли? Возвратились поздно вечеромъ въ шумъ,
гамъ и толкотнъ".

Въ Стутгартъ Погодинъ завхалъ съ цвлію познакомиться съ финансистомъ Молемъ 433).

Еще до прівзда Погодина въ этотъ городъ, протоієрей Базаровъ, 20 августа 1856 года, писалъ ему: "Въ отвѣтъ на почтенное письмо ваше изъ Остенде, имѣю честь вамъ сообщить, что отыскиваемое вами лицо называется Фонъ-Моль, финанцъ-ассессоръ и живетъ въ Стутгартъ. Ближайшія свъдънія объ немъ, при провздъ вашемъ чрезъ Стутгартъ, можетъ сообщить вамъ нашъ повъренный въ дълахъ, г. Штофрегенъ. Я крайне буду сожальть, если не буду имъть удовольствія видъться съ вами въ Стутгартъ. Опасаться этого я могу потому, что я теперь большую часть времени провожу въ Карлсруэ, гдъ занимаюсь приготовле-

ніемъ великой княжны \*), къ принятію Православія. Но для воскресныхъ и праздничныхъ дней я возвращаюсь въ Стутгартъ, гдѣ бываетъ впрочемъ служба только въ присутствіи великой княгини. Въ противномъ случаѣ, я служу на Ротенбертѣ" <sup>434</sup>).

Лъть за семь до своего прівзда въ Стутгарть, Погоднев прочель въ Allgemeine Zeitung объявленіе, что вавой-то житель Стутгартскій нашель средство выплачивать государственные и городовые долги въ вороткое время, безъ новаго отягощенія народа, и предлагаеть объявить оное, кому угодно, по взаимномъ соглашении въ условіяхъ. Это объявленіе обратило на себя внимание Погодина. Хотя посёдній нивогда не занимался въ особенности Политическою Экономією, но ему часто приходила въ голову мысль объ отношеніи вашитала къ его движенію: одинъ рубль, думаль онъ, переходя изъ рукъ въ руки двадцать разъ, замъняетъ собою двадцать рублей, покупая въ сложности вещей на двадцать рублей; слъдовательно, общее богатство зависить преимущественно оть движенія капиталовъ. Погодинъ задумывался надъ темъ, не завлючаеть ли проевть неизвёстнаго господина чего-либо, относящагося въ подобной мысли.

По прівздв въ Стутгартъ, Погодинъ отправился отыскивать Моля, "и, ходя около его дома, переспросилъ человъвъ десять, даже полицейскихъ служителей о названіи улицы. Нътъ, да и только". Наконецъ, одинъ мальчикъ, слушая его разспросы, сказалъ ему: пойдемте, я васъ отведу, и привелъ чрезъ двъ минуты къ дому Моля.

Погодина встрётилъ старичекъ "почтенной наружности, певысоваго роста, сёдой". Объявивъ ему свое имя и званіе, Погодинъ сказалъ: "Сообщите мий вашъ севретъ—у насъ теперь новое царствованіе. Нётъ момента удобиваля новыхъ мыслей. Подъ своей отвётственностію я покажу вашъ прфектъ довёреннымъ знающимъ людямъ, и если въ

<sup>\*)</sup> Ольги Өеодоровны. Н. Б.

немъ оважется что сбыточное, буду искать случая передать его такимъ лицамъ, которые могутъ пустить его въ ходъ. Отъ васъ будетъ зависъть войти съ ними въ ближайшее сношеніе и условиться о вознагражденіи". Старикъ подумалъ и сказалъ: Хорошо, извольте, я согласенъ, сообщите миъ только письменно то, что вы передали теперь изустно. Погодинъ объщалъ и они разстались" 435).

Возвратясь въ Москву, Погодинъ, 26 октября 1856 года, написалъ слъдующее письмо къ А. М. Княжевичу: "Я говорилъ вамъ, почтеннъйшій Александръ Максимовичъ, о финансовомъ проектъ одного Стутгартскаго дъльца, о которомъ когда-то было писано въ Allgemeine Zeitung. Вотъ онъ, вмъстъ съ письмомъ сочинителя къ государю и ко мнъ. Не угодно ли будетъ вамъ отдать его кому-нибудь на разсмотръніе. Если окажется что-нибудь дъльное, тогда можно будетъ войти въ сношеніе съ г. Молемъ и опредълить условія. Я объщалъ ему только, что секретъ его во всякомъ случать не будеть употребленъ во зло и имъ никто не воспользуется безъ его согласія «486).

## CI.

Путевымъ товарищемъ Погодина отъ Стутгарта до Ульма былъ одинъ гимназическій учитель, который разсказывалъ ему въ подробности учебное устройство въ Виртембергъ.

Въ Ульмъ Погодинъ посътилъ византиниста Тафеля и засталь его "за прежнимъ стаканомъ вина, въ его темномъ кабинетъ, по темной лъстницъ". Онъ показалъ Погодину томъ Венеціанскихъ матеріаловъ, изданный имъ послъ его послъдняго свиданія, и указалъ на одно вновь вышедшее сочиненіе о Скиоахъ.

На другой день, поутру, Погодинъ, осмотръвъ древній Ульмскій соборъ, отправился въ Мюнхенъ, спѣша застать знаменитые ихъ Octoberfeste; но праздники должны были

начаться только съ перваго воскресенья, а ожидать ихъ нашъ путешественникъ не имълъ возможности.

Новостью для Погодина въ Мюнхенъ была вторая Пинакотека, огромное зданіе, насупротивъ первой, посвященное произведеніямъ современной живописи. Погодина заняла особенно зала съ видами alfresco Греціи. Здъсь и Кориноъ, и Микены, и Дельфы, и Өивы, и Лакедемонъ, и Олимпъ, и Аоины. Въ театръ Погодинъ нашелъ "глупость страшную".

Изъ Мюнхена Погодинъ рѣшилъ ѣхать по желѣзной дорогѣ въ Донаувертъ, а изъ Донауверта, внизъ по Дунаю, въ
Регенсбургъ—и до Вѣны. Сначала маршрутъ этотъ удался.
Въ Донаувертъ пріѣхалъ во времени отплытія парохода, кавъ
назначено, а оттуда въ Регенсбургъ очень рано. Видовъ по
Дунаю нѣтъ, кромѣ одного мѣста. Въ Регенсбургѣ Погодинъ
"подхватилъ" коляску и поѣхалъ въ Валгаллу, но когда
взобрались они на гору, начало темнѣть, и они успѣли только
"поклониться великимъ мужамъ и женамъ Германіи, уже въ
таинственномъ сумракѣ вечера". Спустились по великолѣпной
лѣстницѣ, и берегомъ Дуная добрались до своей коляски.

Отъ Регенсбурга нашъ путешественнивъ могъ "добраться" только до Пассавы, потому что началъ опускаться туманъ, и капитанъ боялся идти далве. Но у Погодина относительно осторожности капитана явилось и другое предположение: "капитанъ сторговался съ мъстными трактирщиками, которые были рады такому количеству гостей, и приняли ихъ подъ свой кровъ". Вечеромъ нашъ путешественникъ обощелъ городъ, который, по его замъчанію, "очень скученъ для проходящихъ". На другой день туманъ продолжался за полдень, и они стояли "въ прескучномъ ожиданіи". Пользуясь свободнымъ временемъ въ Линцъ, Погодинъ обощелъ этотъ городъ. Въ Таможнъ нашелъ онъ "благосклонный осмотръ".

На другой день наши путешественники выбхали, и недоплывъ до Вѣны, принуждены были остановиться въ какомъ то городишкѣ. "Кто побойчѣе",—писалъ Погодинъ,— "и поопытнѣе изъ путешественниковъ, тотъ занялъ мѣсто въ гостинницахъ;

мы помъстились вое-какъ въ каютахъ и провели пребезпокойную ночь — самый непріятный эпизодъ изъ всего путешествія".

Въ Вънъ, замъчаетъ Погодинъ, "всегда бываетъ свучная исторія при переъздъ отъ пристани до гостинницы. Извощиви здъшніе—нъчто особое, среднее между человъвомъ и звъремъ, ближайшее въ послъднему".

Не найда въ Вънъ нашего протојерея М. О. Раевскаго, Погодинъ отправился въ Миклошичу, который въ то время началъ уже печатать мелкія сочиненія Капитара. Миклошичь, замъчаетъ Погодинъ, "работаетъ больше всёхъ". Старый Вукъ все "тотъ же", и разсказывалъ Погодину много любопытнаго о Славянскихъ племенахъ въ продолженіе войны, о причинахъ, почему они были такъ спокойны, о Сербіи и Черногоріи. Погодинъ "толковалъ" также съ его дочерью, которая намъревается заводить женское училище въ Бълградъ, и Погодинъ взялся доставить ей пять воспитанницъ.

Въ засъданіи Академіи Наукъ Погодинъ познакомился съ нѣкоторыми членами,—а также и съ Гаммеромъ: "старикъ", замѣтилъ Погодинъ, "еще бодрѣе Риттера, не только Шлоссера". Объ академическомъ засъданіи Погодинъ замѣтилъ, что читать на ономъ "было нечего, какъ и у насъ грѣшныхъ въ иное засъданіе. Пробормоталъ секретарь какую-то записку отъ Рафна изъ Копенгагена, да еще нѣсколько замѣтокъ. Нѣкоторые члены извинялись предо мною въ скудости засъданія: не всъ собрадись члены, только что кончились ваканціи и тому под. Знаемъ мы, думалъ я, всъ эти причины".

На ночь нашъ путешественникъ пустился въ Прагу и прівхалъ туда въ 11 часовъ.

"Прага", — говорить Погодинь, — "совстмъ не то, что была за двадцать лътъ: какое-то общее разслабленіе, не только что успокоеніе. Старики устарти и забились по угламъ. Шафарикъ хлопочеть о глаголитт, Палацкой — о Гусситахъ, Пуркиніе — о физіологическихъ опытахъ, Прешль умеръ. Съ

молодыми связь у нихъ какъ будто прервалась. Непримътно пикакого стремленія, не только восторга, какъ было прежде, а казалось бы обстоятельства благопріятствують національному движенію гораздо больше, чъмъ тогда: союзь Австрія съ Россіей уничтоженъ, да и другихъ искреннихъ союзниковъ она не имъетъ; слъдовательно, всякое желаніе или даже требованіе со стороны подвластныхъ племенъ она должна выслушивать снисходительнъе. Странное состояніе духа: въетъ гдъ и когда хочетъ"!

Въ такомъ настроеніи духа Погодинъ оставилъ Прагу и повхаль въ Варшаву. На этомъ пути его поразила "чрезполосность Польская". Ему пришлось нівсколько разъ останавливаться то въ Австріи, то въ Пруссіи, то опять въ Австріи, и наконецъ начинается Царство Польское. "Каково поляку",—замівчаетъ Погодинъ,— "бхать этими полосами? Не должно ли сердце обливаться у него кровью"?

Къ Мысловице наши путешественники подъбажали поздно вечеромъ. По правой сторонъ вездъ свътились огни, и даже пылало пламя. "Что это такое"? спросилъ Погодинъ своего спутника. — Это желъзные заводы и угольныя вопи. "Кому принадлежатъ онъ"? — Одному владъльцу, Винклеру.

Объ этомъ Винклерѣ вотъ что узналъ Погодинъ отъ своего спутника: "Это богатѣйшій частный человѣкъ не только въ Пруссіи, но во всей Германіи. У него капитала болѣе сорока миліоновъ талеровъ. Какъ онъ могъ собрать такое богатство? Въ двадцать лѣтъ. Сначала у него было малое хозяйство и небольшой участокъ земли. Онъ началъ разработывать, скупать сосѣднія земли и увеличивать мало-помалу свое дѣлопроизводство. Надо отдать справедливость его дѣятельности, честности и добродушію. Весь край его благословляетъ. Здѣсь, по его милости, возникли не только селенія, но цѣлые города. Проведені желѣзныхъ дорогъ по всѣмъ сторонамъ доставило ему выгодный сбыть угля и желѣза. Въ 1855 году, онъ умеръ и оставиль все свое огромное состояніе единственной дочери, которая вышла замужъ за поручика Мекленбургской службы. Оня

живутъ очень хорошо и ведутъ всё дёла по прежнему. — "Но сважите мнё", —продолжаль вопрошать Погодинъ своего спутнива, — "почему же огни мы видимъ только по правой сторонё, почему ихъ нётъ на лёвой"? —По лёвой идетъ Русское Польское владёніе, это уже Царство! "Что же тамъ нётъ угля и желёза"? —О нётъ, тамъ вопи гораздо богаче, вакъ утверждаютъ знающіе люди. "Тавъ почему же онё не разработываются"? —Спросите у нихъ: мы не знаемъ".

Дорога отъ Мысловице до Варшавы, замъчаетъ Погодинъ, "очень весела, по множеству путешественниковъ, которые подсъдаютъ на всякой станціи больше и больше. Сначала былъ только одинъ чиновникъ таможенный изъ Границы. Съ этимъ чиновникомъ Погодинъ, по обычаю, разговорился. Предметомъ разговора были угольныя копи. Чиновникъ оказался "очень смышленый молодой человъкъ", и онъ сообщилъ Погодину много любопытныхъ подробностей. Это обратило вниманіе Погодина, и онъ спросилъ: "Почему бы не собраться товариществу для разработки такихъ богатыхъ рудниковъ, для разработки, которой обращикъ представляется въ сосъдствъ"?

По пути до Варшавы была остановка для ужина "презабавная и преживая", какъ замъчаетъ Погодинъ. "Музыка такъ и отдираетъ! Всъ проголодались. Бъготня. Ищутъ мъстъ. Кто кричитъ котлетъ, кто жаркаго. Шумъ, движенье. Хватаютъ изъ рукъ, что приносится".

По прівздв въ Варшаву, на станціи, Погодина ожидаль Ив. Ив. Поплонскій и перевезь его въ себв на квартиру. Пом'вщеніемъ Погодинъ остался очень доволенъ: "преспокойное и препріятное". •

Въ Варшавѣ нашъ путешественнивъ повидался со старыми своими друзьями: Мацѣевскимъ, П. А. Мухановымъ и С. П. Бутурлинымъ.

Театръ Варшавскій очароваль Погодина. "Я", — писаль онь, — "вовсе не ожидаль найти его въ такомъ блестящемъ положеніи. Это одна изъ первыхъ Европейскихъ сцень и не уступить никакой Нарижской, развъ превзойдеть

иную. Такой цёлости я не встрёчаль нигдё. Здёсь всё дёйствующія лица играють въ одно время, и тоть, кто говорить, и тоть, кто слушаеть, и всё тё, которымь случается быть свидётелями или участниками разговора. Сюда актеры должны ёздить учиться драматическому искусству. Я просто быль очаровань. Пани Кастелянша Корженевскаго разыграна была превосходно".

### CH.

Подъ впечативніемъ Варшавскаго театра вывхаль Погодинъ изъ столицы Царства Польскаго. Иное впечативніе произвели на него дороги, ведущія въ Москву. "Дороги", -- писалъ онъ, --- "западными нашими губерніями наводили на меня всегда грусть. Такой бъдности, такого однообразія, отсутствія всякой нравственной, умственной жизни, не встрітимъ, я думаю, и въ Турціи. Особенно несчастные жиды, разстрепанные, въ лохиотьяхъ, бледные, худые раздираютъ человеческое сердце, а ихъ домишки часто безъ крыши, безъ вороть, развалившіеся, покачнувшіеся, сквозные. Всякій разъ, проезжая этою стороною, думаль я, чемь бы можно было облегчить ихъ участь, а вместе употребить ихъ въ дело. Нынъ я попаль, кажется, на счастливую мысль. Къ земледълію жиды неспособны. Что ни говорится въ нашихъ отчетахъ о жидовскихъ колоніяхъ-есть ложь. Тяжелую работу вообще на жидовъ возлагать нельзя, по слабости и тщедушности ихъ организаціи. Но почему не употребить ихъ на ремесла ручныя и легвія. Это племя умное, ловкое, догадливое-оно можеть успъвать значительно во многихъ ремеслахъ. Еслибъ на первый случай взять съ каждаго двора изо всёхъ этихъ мёстечевъ и городовъ по мальчику и отдать въ ученье мастерству портному, слесарному, башмачному, сапожному, столярному, малярному, токарному, въ наборщики, въ золотыхъ, серебряныхъ, часовыхъ дёлъ мастера, въ Кіевъ, Одессъ, Петербургъ, Москвъ, — чрезъ пять-шесть аътъ важдое семейство пріобрѣло бы себѣ въ такомъ мастеровомъ помощника, а наши здоровяви могли бы быть обращены въ другимъ занятіямъ. Жиды, разумѣется, будутъ рады отдать дѣтей своихъ въ ученье и даже возьмутся представить сами въ показанныя мѣста; а хозяевъ, которые берутъ въ себѣ мальчиковъ въ ученье въ годы, безъ всякой платы, множество вездѣ. Весь трудъ собрать дѣтей и развести ихъ по городамъ. Это будетъ стоить бездѣлицы".

Погодинъ весьма сожалълъ, что не могъ остановиться въ Слуцвъ, для свиданія съ тамошнимъ Каширинымъ, котораго онъ двадцать лѣтъ тому назадъ уговорилъ вмѣстѣ со многими его товарищами опредълиться въ Виленскій округъ на службу, по просьбѣ Г. И. Карташевскаго, перваго Виленскаго попечителя. "Молодые люди",—писалъ Погодинъ,—"отправились жить; имъ сперва было порядочно, а потомъ начальство перемѣнилось, и они были забыты или хотъ полузабыты".

Наконецъ, кое-какъ, на "несчастныхъ обывательскихъ" лошадяхъ, Погодинъ дотащился до Москвы <sup>437</sup>).

18 овтября 1856 года, С. Т. Авсаковъ писалъ Погодину: "Добро пожаловать. Слава Богу, что вы воротились благо-получно! Спасибо, что не замедлили дать о себъ въсточку! Вы върно уже видълись съ моей старухой и съ моими дочерьми, а потому получили отвъты на всъ ваши вопросы, посланные въ Абрамцево. Мы сидимъ здъсь, застигнутые рановременною зимою и свучаемъ. Константинъ, по обычаю, работаетъ, а я—ничего! Или нашелъ столбнякъ, или исчерпалъ неглубокій источникъ своего дарованія, или старость вступаетъ въ свои права".

По возвращеніи въ Москву, Погодинъ задумаль дать баль. Днемъ торжества онъ избраль академическій праздникъ 29 декабря. Но это торжество, кажется, не совсёмъ удалось. Подъ 29 декабря 1856 года, въ Дневникъ Погодина записано: "Приготовленіе къ вечеру. Не совсёмъ удаченъ. Нужныя лица не могли быть. Пёніе не уладилось. Съ профессорами

и проч.". А приглашенный на этотъ балъ Шевыревъ писалъ своему другу следующее: "Сожалеемъ очень, что изложенныя въ запискъ твоей причины помъщали дътямъ твоимъ провести у насъ вечеръ, а было очень весело и дъти танцовали за полночь. Ужъ конечно я не подумаль бы платить тебъ тою же монетою и повезъ бы въ теб'в детей своихъ; но ты самъ же своею запискою нагналъ на насъ страхъ. Лошади у меня не всв еще поправились и каретою я располагать не могу; но если бы и могь, то побоялся бы увязить ее съ детьми въ снегахъ твоихъ. А ехать въ саняхъ, судя по твоему письму, еще страшиве: ужь не говорю о нападеніи и грабежь, а одинъ испугь дътямъ чего стоитъ. Но какъ же ты это распорядился? Если какая бёда случится съ приглашенными гостями, ты за нее отвъчаешь. Насъ ты предупредилъ: мы и не повдемъ. Но для другихъ ты долженъ бы быль по врайней мфрф приготовить вонвой и попросить о томъ Беринга. - Я въ тебъ не иначе теперь прівду, какъ утромъ, чтобы увхать до обеда. Вотъ что значить жить въ такой отдаленности. Поневолъ разобщаемся другъ съ другомъ и на дътей простираемъ это разобщение".

Въ чужихъ краяхъ Погодинъ отростилъ себъ бороду и съ нею не только прівхаль въ Москву, но даже отважился въ такомъ видъ посъщать театръ. Въ Диевникъ своемъ 1856 года, подъ 6 декабря, онъ записалъ: "Въ театръ съ бородою, но безъ мысли о возможныхъ непріятностяхъ".

На бороду Погодина обратиль вниманіе самъ директоръ Московскихъ театровъ, А. Н. Верстовскій, и писаль ему: "Зачёмъ же борода! А? Такъ де въ Европе ходять! А зачёмъ прежде не ходилъ"? Графиня Е. П. Ростопчина, приглашая Погодина къ себё на вечеръ, писала ему: "Дамъ не будетъ, стало быть, ваша борода не помёха".

Борода Погодина вдохновила М. А. Дмитріева написать ему сл'єдующее саркастическое посланіе:

Delenda Carthago! Обръйте усы! Мяхандъ Петровичъ! Ну, что въ нихъ прасы! Знакома намъ ваша на пользу отвага, И Русской вашъ разумъ и къ Руси любовь! На что бородой ихъ доказывать вновь? Обръйте усищи! Delenda Carthago!

Я Руссвій душою: служпать и царю, И правду объ Руси я вслухъ говорю; Живаль я и въ свёть, живаль съ бородами: Одно я замътиль у всъхъ и вездъ, Что умъ, честь и совъсть едва ль въ бородъ; Безмездная жъ честность едва ли съ усами!

Жуковской и Пушкинъ, Крыловъ, Карамзинъ— Изъ нихъ съ бородой не ходилъ ни одинъ, А жили и умерли перломъ народа! Въ бритъв ли и плутни, и прочее зло? Нетъ! съ нимъ лишь на степень искусства взошло, Что было въ небритыхъ простая природа!

Повхали Русскимъ во всей вы врасъ; Съ бородкой и въ фракъ jeune français! Подъ лъты ль такія вывидывать штуки! Повърьте, что Кліо, вашъ дамскій патронъ, И самъ предводитель всъхъ Музъ, Аполлонъ, Всъ брились: въ бородкамъ не льнутъ и науки \*)!

"Жду возвращенія Хомявова",—писаль въ Погодину Шевыревь,— "для возобновленія Общества Любителей Россійской Словесности. Но какъ возобновлять Общество, когда вы всё съ бородами, въ зипунахъ, въ горлатныхъ шапкахъ, и когда полиція им'єсть право вывести васъ всёхъ изъ зас'єданія, какъ дёла публичнаго. Ты все-таки не сбрилъ бороды—и даешь балы. Охъ! не въ бородів діло" 438).

конецъ книги четырнадцатой.

5 ноября, 1899 года. Екатеринославъ.

<sup>\*)</sup> На подлинникъ этого посланія рукою Кокорева карандашомъ написано: Просто вздоръ. Н. Б.

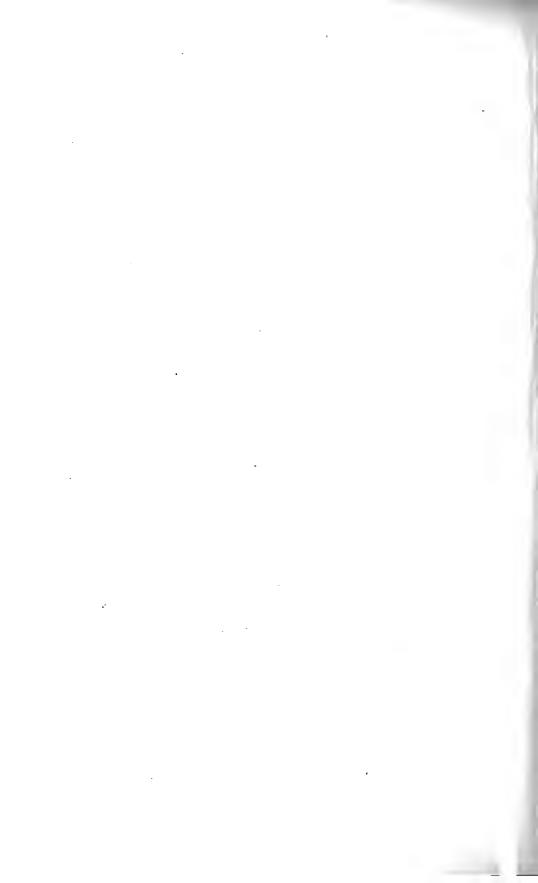

- Московскія Впдомости. 1855.
   № 23.
- 2) *Русскій Архие*. 1879. № 3. стр. 381.
- 3) Русскій біографическ. словарь. Изданъ подъ наблюденіемъ предсъдателя Императорскаго Русскаго Историческаго Общества А. А. Половцова. Сиб. 1896. І. 453. 455.
  - 4) *Письма*. XXIII.
- Московскія Въдомости. 1855.
   № 23. Полное собраніе сочиненій князя ІІ. А. Вяземскаго. Спб. 1887.
   ХІ. 208—209.
- 6) Письма Филарета м. Московскаго къ высочайшимъ особамъ и разнымъ лицамъ. Тверь. 1888. П. 19—21.
  - 7) Письма. XXIII.
- 8) Письма Филарета м. Московскаго къ высочайшимъ особамъ и пр. II. 21—22.
  - 9) Ilucoma. XXIII.
- Собраніе митній и отзывовъ Филарета м. Московскаго. М. 1886. IV. 35—36.
- 11) Письма м. Московскаго Филарета къ Антонію. М. 1883. III. 321.
- 12) Московскія Вп∂омости. 1855.№ 65.
- 13) Письма м. Московскаго Филарета къ архіепископу Тверскому Алекспю. М. 1883. стр. 129.
  - 14) Москвитянина. 1855. II. 39-43.
- 15) Письма м. Московскаго Фимарета къ Антонію. III. 321.

- 16) Nucsua. XXIII.
- 17) H. C. Ancanoer. M. 1892, III. 105-106.
- 18) Русскій Архию. 1878. № 7. стр. 381.—1884. № 4. 226—327.
  - 19) *Письма*. XXIII.
- 20) Русскій Архивъ. 1897. № 8. стр. 619—620.
  - 21) H. C. Ancanoes. III. 115.
- 22) Pyccniŭ Apxues. 1884. № 4. crp. 327.—1878. № 7. crp. 381.
- 23) П. С. Аксаковъ. ПІ. 106—109. 112. 118.
  - 24) Письма. ХХІІІ.
  - 25) H. C. Ancanoer. III. 149-150.
- 26) Письма м. Мсковск, Филарета къ Антонію. III. 329—330. 332.
  - 27) Ilucima. XXIII.
- 28) Историко-политическ. письма и записки. М. 1874. стр. 310—313.
  - 29) Письма. XXIV.
  - 30) Tamuness. ctp. 454-456.
- 31) Русская Старина. 1896. анв. стр. 100.
- 32) Письма м. Московскаго Филарета къ Антонію. III. 334.
- 33) *Кієвская Старина*. 1896. май. стр. 154.
- 34) Русскій Архиет. 1878. № 7. стр. 382.
  - 35) *Письма*. XXIII.
- 36) *Pyccni*й *Apxuss.* 1879. № 3. crp. 382.
  - 27) Письма. XXIII.
  - 38) Русскій Архись. 1897. №8. стр. 622.

- 39) Письма м. Московскаго Филарета къ Антонію. III. 329.
- 40) Современникъ. 1855. № 9. стр. 5-30.
- 41) Кієвская Старина. 1896. апр. стр. 35.—май. стр. 154.
- 42) Письмо Погодина къ С. Т. Аксакову, получено мною отъ О. Г. Аксаковой.
  - 43) H. C. Ancanoss. III. 128.
  - 44) Письма. ХХІІІ.
- 45) *Русскій Архивъ.* 1877. № 1. стр. 124—142.
- 46) Кієвская Старина. 1896. апр. стр. 27--28.—май. стр. 146--148.
- 47) Русскій Архиві. 1897. № 8. стр. 626—627.
- 48) *Кіевская Старина*. 1896. май. стр. 149. 151. 165.
- 49) Московскія Въдомости. 1855. № 86
- 50) Кіевская Старина. 1896. май. стр. 156—158. 161.
  - 51) Татищевъ стр. 458.
- 55) Кіевская Старина. 1896. май. стр. 167—169.—Севастопольскія письма Н. И. Пирогова. Спб. 1899. стр. 120.—Письма. XXIII.—Кіевская Старина. 1896. май. стр. 171—174.
  - 53) Татищевъ. стр. 458-459.
  - 54) Русскій Архивь. 1891. № 6.
- 55) Впноко на могилу высокопрессвященнаго Иннокентія. М. 1867. стр. 131—136.
- 56) Московскія Выдомости. 1855 № 99.
  - 57) Вънокъ. стр. 131—136.
- 58) Московскія Впдомости. 1855. № 112.
  - 59) Вънокъ. стр. 131—136.
- 60) Кіевская Старина. 1896. май. стр. 174—175.
  - 61) Москвитянинг. 1855.IV.32—35.
- 62) Русскій Архиев. 1891. № 6. стр. 235.
- 63) Кісвская Старина. 1896. іюнь. стр. 280.
  - 64) Письма, ХХІІІ.
  - 65) Московск. Въдомости. 1855. № 91.

- 66) Ilucana. XXIII.
- 67) Москвитянинг. 1855. IV. 32.
- 63) Письма. XXIII.—Т. Н. Грановскій. М. 1897. І. 261.—Письма. XXIII.
  - 69) Дневникъ. 1855. подъ 9 мая.
- 70) Историко-политическія письма и записки. М. 1874. стр. 318—322.— ІІисьма. XXIII.
- 71) Русскій Архивъ. 1890. № 4. стр. 471.
- 72) Воспоминаніе князя Д. И. Святополкъ-Мирскаго о сраженіи при Черной рычкъ 4 Августа 1855. Певза. 1897. стр. 2—7.
  - 73) Татищев. стр. 460-461.
  - 74) Русскій Архиев. 1884. стр. 329.
- 75) *Кіевская Старина.* 1896. іюнь. стр. 287—290. 293.
- 76) Московскія Видомости. 1855. № 105.
- 77) Кіевская Старина. 1896. іюнь. стр. 294. 299.—Письма къ М. П. Погодину изъ Славянскихъ земель. М. 1879. стр. 396—398.
- 78) *Русскій Арамо*. 1874. стр. 1580—1582.
  - 79) Татищевъ стр. 462-463.
- 80) Письма м. Московск. Филарета ко Антонію. III. 346—347.
- 81) Сборникъ Общества Любитемей Россійской Словесности на 1891 г.
   М. 1891. стр. 130.
- 82) T. H. Грановскій. M. 1897. II. 455.
- 83) Впстник Европы, 1894. февр. стр. 492.
- 84) H. C. Ancanors. III. 161-165.
  - 85) Huchna, XXIII.
- 86) Дневникъ. 1855. подъ 29 августа.
  - 87) Huchma, XXIII.
- 88) Иисьма м. Московск. Филарета къ Антонію. III. 343—344.
- 89) Сочиненія Филарета м. Московскаю, 1885. V. 323—324.
- 90) Московскія Видомости. 1855. № 109.
  - 91) Ilucima. XXIII.

- 92) H. C. Ancanoss. III. 169.
- 93) Письма. ХХИІ.
- 94) Записки и Дневникъ А. В. Никитенко. Спб. 1893. II. 19.
- 95) Т. Н. Грановскій, М. 1897. II. 455--456.
- 96) Татишевъ. стр. 463.— Сборникъ Общества Любителей Россійской Словесности на 1891. М. 1891. стр. 133.
- 97) Т. Н. Грановскій. М. 1897. II. 305—306.
  - 98) Татищевъ. стр. 463—464.
- 99) Сборникъ Общества Любителей Россійской Словесности на 1891. М. 1891. стр. 133.
- 100) Помое собране сочинений князя П. А. Вяземского. Спб. 1886. X. 161.
- 101) Письма. XXIII. Русскій Архивъ. 1896. № 6. стр. 247 — 248.— Письма. XXIII.
- 102) Дневникъ. 1855. подъ 19 сентября.
  - 103) Письма. XXIII.
  - 104) Т. Н. Грановскій. ІІ. 458.
  - 105) Письма. XXIII.
- 106) Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземскаго. Спб. 1884. IX. 49—50.
  - 107) И. С. Аксаковъ. III. 220. 217.
- 108) Письма. XXIII.—Стихотворсніе это доставлено мит А. А. Титовымь изъ пріобрътеннаго имъ Архива О. М. Бодянскаго.
  - 109) Татищевъ. стр. 464—465.
  - 110) *Письма*. XXIII.
- 111) Помое собрание сочинений князя II. А. Вяземскаго. Спб. 1896. XII. 399—401.
- 112) Письма. XXIII.—Московскія Вподомости. 1855. № 130.
  - 113) *Дисьма*. XXIII.
  - 114) Гражданинъ. 1898. № 18.
  - 115) Татишевъ. стр. 465—466.
- 116) Московскія Выдомости. 1855.№ 135.
  - 117) H. C. Ancanoes. III. 189-190.
  - 118) Татищевъ. стр. 466.
  - 119) Копія съ подлинняго письма, Х. 159—161.

- сообщенная мив Т. И. Филиппо-
- 120) Кіевская Старина. 1896. іюль августь. стр. 44—46. 51.
- 121) Московскія Въдомости. 1855.№ 136.
- 122) Иисьма м. Московск. Филарета къ Антонію. III. 370.
- 123) Татишевъ. стр. 466.—Письма. XXIII.
- 124) Московскія Видомости. 1855. № 147.
- 125) Воспоминие князя Д. И Соятополкъ-Мирскаго о сражении пуи ръкъ Черной. Пенза. 1897. стр. 22—25.
- 126) Московскія Впдомости. 1855. № 153.
- 127) Семейный Архивъ М. А. Есневитинова.
- 128) Письма м. Московск. Фил:рета нъ Антонію. III. 362.
  - 129) *Письма*. XXIII.
  - 130) Татишев. стр. 466-467.
- 131) Письма м. Московск. Филирета къ А. Н. М. Кіевъ. 1869. стр. 481.
  - 132) *Татищевъ*. стр. 467,
- 133) Кіевская Старина. 1896. іюльавгусть. стр. 56.
- 134) Письма м. Московск. Филарета къ Антонію. III. 374, 375.
- 135) Полное собраніе сочиненій князя П. А. Вяземскаго. Спб. 1886. X. 167.
  - 136) *Письма*. XXIII.
- 137) Русскій Архивъ. 1884. № 4. стр. 329.—1879. III. 286.
- 138) Впстникт Европы. 1894. февр. стр. 491.
- 139) Письма Аксаковых въ И. С. Тургеневу. стр. 119.
  - 140) *Письма*. XXIII.
- 141) Полное собраніє сочиненій князя П. А. Вяземскаго. Спб. 1886. Х. 161.
  - 142) *Письма*. XXIII.
- 143) Полное собраніе сочиненій князя П. А. Вяземскаго. Спб. 1886. X. 159—161

- 144) Русскій Архиев. 1885. III. № 6. стр. 313—314.
- 145) Русская Старина. 1896. янв. стр. 100—101. 92.
- 146) Сочиненія и Переписка П. А. Плетнева. Спб. 1885. III. 419.
- 147) Москвитянинъ. 1855. IV. 247—249.
  - 148) *Письма*. XXIII.
- 149) Сборник Общества Любителей Россійской Словесности на 1891. стр. 131.
- 150) Русскій Архиев. 1871. стр. 2107—2112.
- 151) Сборник Общества Любителей Россійской Словесности на 1891. стр. 131.
- 152) Русскій Архиев. 1871. стр. 2107—2112.
- 153) Сборник Общества Любителей Россійской Словесности на 1891. стр. 133.
- 154) Русскій Архивъ. 1871. стр. 2107—2112.
- 155) Сборникъ Общества Лювителей Россійской Словесности на 1891. стр. 134.
- 156) Русскій Архиев. 1871. стр. 2107—2112.
  - 157) Ilucoma. XXIII.
- 158) Русскій Архиев. 1871. стр. 2107—2112.
- 159) Жизнь и Труды П. М. Строева. Спб. 1878. стр. 520—521.
- 160) Письма къ М. П. Погодину изъ Славянскихъ земель. М. 1879. стр. 398—400.
- 161) Русскій Архиев. 1885. № 6. стр. 313—314.
- 162) Прибавленія къ Извистіямь Императорской Академіи Наукъ по Отдиленію Русскаго языка и Словесности. 1855. стр. 43—48.
  - 163) Ilucama. XXIII—XXIV.
- —В. В. Григорьевъ. стр. 144.—Русскій Архивъ. 1886. № 6. стр. 300 — 301. — Письма. XXIV.
- 164) II. В. Анненковъ и его друзья. Спб. 1893. II. 493.

- 16**5) Московскія Впдомости.** 1855. № 42.
  - 166) Huchma. XXIV, XXIII.
- 167) Комія съ подлиннаго письма, сообщенная миѣ Т. И. Филиповымъ-168) Письма. XXIII.
- 169) Москвитяния. 1855. № 19—20. кн. 1—2. стр. 1—56. № 12. кн. 2. стр. 1—4.
- 170) Т. Н. Грановскій. М. 1897. II. 455—457. I. 276—277.
- 171) Сборших Общества Любитемей Россійской Словесности на 1891. стр. 134.
- 172) Московскія Выдомости. 1855. № 120.
- 173) Сборник Общества Лювителей Россійской Словесности на 1891. стр. 135.
- 174) Московскія Видомости, 1855. № 120, 122.
- 175) Сборник Общества Лювителей Россійской Словесности на 1891. стр. 134—135.
- 176) Московскія Въдомости. 1855. № 122.
- 177) Москвитянина. 1855. VI. 244— 245.
- 178) Московскія Видомости. 1855. № 122.
  - 179) Ръчи. М. 1872. стр. 184—185.
- 180) Отечественныя Записки. 1855. СПІ. Науки и Художоства. стр. 88
- 181) Сборник Общества Любителей Россійской Словесности. 1891. стр. 136.
- 182) Pyccniũ Apxun. 1886. № 10. crp. 256—257.
- 183) Впстникъ Европы. 1894. февраль. стр. 493.
- 184) Письма Аксаковых къ Н. С. Тургеневу. стр. 121.
  - 185) H. C. Arcaroes. III. 194.
- 186) Записки и Дневникъ А. В. Никитенко. II. 21.
  - 187) Русскій Архивь. 1879. III. 343.
  - 188) Т. Н. Грановскій. П. 443—444.
- 189) Областныя учрежденія Россіи въ XVII выкь. М. 1856.

190) Москвитянинг. 1855. VI. стр. 244—245.—В. В. Григоргевг. Спб. 1887. стр. 140.— 141.— Московскія Въдомости. 1855. № 141.

191) Собраніе сочиненій К. Д. Кавелина. Спб. 1897. І. живнь и д'явтельность К. Д. Кавелина (Д. А. Корсакова). стр. XXII.—Письма. XXIII— XXIV.

192) Въстникъ Европы. 1894. февраль. стр. 491.

193) Ilucana. XXIII.

194) Отечественныя Записки. 1855 CIV. Журналистика. стр. 49—50.

195) Huchma. XXIII.

196) Т. Н. Грановскій. II. 470.

197) Письма. ХХІІІ.

198) Москвитянинг. 1855. V.17-70.

199) *Письма*. XXIII.

200) Современникъ. 1855. XI,IX. 207—304.

201) Письма. ХХІІІ.

202) Отечественныя Записки. 1855. СШ. Словесность, стр. 49—114.

203) Письма. XXIII.—Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева къ А. И. Герцену. Женева. 1892. стр. 90.

204) *Пропилеи*. M. 1854. IV. 1—32. 1—80.

205) *Письма*. XXIII.

206) Москвитянинъ. 1855. II. 47—66. 107—126.

207) Ilucima. XXIII—XXIV.

208) Русский Въстникъ. 1856. мартъ. Кн. 1-я. стр. 49.

209) Ilucama. XXIII.

210) Русскій Въстникъ. 1856 годъ. марть. Кн. 1-я. стр. 78.

211) flucima. XXIV.

212) **М**осквитянинь. 1856. I. 225— 288.

213) Письма М. П. Погодина къ М. А. Максимовичу. Спб. 1882. стр. 71. 214) Письма. XXIII.

215) Русская Старина. 1897. декабрь. стр. 572. 575—578. 586. 579— 580.—Т. Н. Грановскій. II. 473.

216) Письма Аксаковых вы И. С. Туриеневу. стр. 119.

217) Т. Н. Грановскій. ІІ. 306.

218) Ilucana. XXIII.

219) Московскія Въдомости. 1855. № 137.

220) Русскій Архиев. 1885. № 6. стр. 314.

221) Копія съ подлиннаго письма къ Н. В. Киръевскому, сообщенная инъ Т. И. Филипповымъ.—В. В. Григоръевъ. стр. 143.

222) Письма Аксаковых къ И. С. Тургеневу. стр. 126.

223) H. C. Ancanoer. III. 209.

224) Современникъ, 1855. LIV. Замътва о журналахъ. стр. 283.

225) Т. Н. Грановскій. ІІ. 306.

226) Письма. XXIII.

227) Русская Старина. 1897. ноябрь. стр. 371.

228) *Письма*. XXIII.

229) Записки и Дневникъ. III. 26.

230) Письма. XXIII—XXIV.

231) Pyccriŭ Apxues. 1885. № 6. crp. 315. —1878. № 7. crp. 380.

232) Полное собраніе сочиненій А. С. Хомякова. Прага. 1867. II. 23—145. 233) Русскій Архивг. 1881. II. 41.—

1879. III. 285-286.-1881. II. 41.

234) Письма. ХХШІ.

235) Русскій Архивь. 1879. № 3. стр. 381—382.—1884. № 4. стр. 329.

236) *Письма*. XXIII.

237) Письма Аксаковых къ И. С. Тургеневу. стр. 120—121.

238) H. C. Ancanoss. III. 200.

239) Iluchna. XXIV.

240) Письма Аксаковых къ И. С. Тургеневу. стр. 129, 134.

241) И. С. Аксаковъ. III. 154. 237.

242) Письма Аксаковых къ И. С. Тургенсву. стр. 135. 138.

243) П. С. Аксаковъ. ПІ. 317.

244) Собраніе отдъльных статей и замытокь. М. 1861. стр. 678—680.

245) Ilucima. XXIII.

246) Русскій Архиет. 1896. № 10. стр. 161—162.

247) Московскія Впдомости. 1855. № 30. 115-117.

249) Т. Н. Грановскій. II. 454—455.

сковскія Въдомости. 1855. № 136. — И. С. Аксаковъ. III. 297—298.

251) Ilucoma. XXIV.

252) H. C. Ancanoss. III. 244.

**253**) Вистички Европы. 1894. февр. стр. 495.

254) Письма Аксаковых къ И. С. Туриеневу. стр. 135.

255) И. С. Аксаковъ. III. 296 прил. стр. 106.

256) Русскій Архивъ. 1877. № 5. стр. 42-46.

257) Письма м. Московскаго Фила : Совр. летоп. стр. 62рета къ Антонію. III. 371—372

258) Русскій Архивъ. 1877. № 5. стр. 47-49.

259) Письма Аксаковых в И. С. Тургеневу. стр. 121.

260) И. С. Аксаковъ. III. 217.

261) Русскій Архивъ. 1879. ІП. 287. 510—541.—1877. № 5. стр. 49.

262) H. C. Ancanoes. III. 114.

263) Pycckiü Apxuer. 1884. N. 4. стр. 327.

264) Ilucoma. XXIII.

265) Pycckiŭ Apxues. 1884. № 4. стр. 328.—1879. III. 285 — 286. 218— 219. 344. 286.

266) H. C. Arcaross. III. 150. -Т. Н. Грановскій. II. 457.

Калюнановъ. — Біографія А. И. Кошелева. М. 1892. II. 238.

268) Pyccki ii Apxuss. 1879. III. 286-287.

269) Biospapia A. H. Kowesesa. II. 238.

270) Записки и Дневникъ. II. 29.

271) Pycckiŭ Apxues. 1879. № 11. crp. 345-346. 290-291.-1884. № 4. стр. 330-331.

272) Письма. XXIV.

273) Русскій Архивъ. 1878. № 7. стр. 382-383.

274) Konis co nucema no H B. Ku.

248) И. С. Аксаковъ. III. 9—11. риевскому, сообщенная мив Т. И. Филипповымъ. — Полное собрание сочиненій князя П. А. Вяземскаго. Сиб. 250) H. C. Ancanoes. III. 130.—Mo- 1882. VII. 28-30.—Hucsma. XXIV.

275) Русскій Архивь.

276) Письма Аксаковихъ къ И. С. Тургеневу, стр. 126.

277) Русскій Архивь. 1885. І. 316.

278) Ilucina. XXIII.

279) Современникъ. 1856. LVI. Замътки о журналахъ. стр. 234.

280) Русскій Архиев. 1899. № 11. стр. 345-346,

281) Московскія Въдомости. 1856. № 27. 29.

282) Русскій Выстинк. 1856. III.

283) H. C. Arcanoss. III. 205-207. 243, 239, 276, 281-282, 286, 290-291. 340. 327-328. 342-343.

284) *Huchaa*. XXIV.

285) H. C. Arcaross. III. 223. 242.

286) Письма Аксаковых къ И. С. Тургеневу. стр. 128.

287) *Письма*. XXIV.

288) И. С. Аксаковъ. III. 293. 295.

289) Письма. XXIV.

290) H. C. Ancanoss. III. 242.

291) Письма Аксаковихь къ Н. С. Тургеневу. стр. 132.

292) И. С. Аксаковъ. III. 237.

293) Русское Обозръніе.

294) Письма Филарета м. Московскаго къ высочайшимъ особамъ и раз-267) Рдсскій Архивъ. 1886. № 3. нымь другимь лицамь. Тверь. 1888. П. 28—29.

295) Русское Обозрвніе.

296) Письма. ХХІП.

297) Русское Обозрњије.

298) Письма. XXIV.

299) Письма М. П. Погодина къ М. А. Максимовичу. Спб. 1882. стр. 70.

300) Цисьма. XXIII. XXIV.

301) Дневникъ.

302) Huchma. XXIV.

303) Диевникъ. подъ 22 января 1856.

304) Ilucina. XXIV. — Eiorpagia А. И. Кощелева. II. 260-261.

305) Huchna, XXIV.

- 306) Записки и Дневникъ. II. 31—32. 307) Письма. XXIV.
- 308) Москвитянина. 1855. VII. 297—309.
- 309) Русскій Вистникъ. 1856. Соврем. літопись. III. 218—219.
- 310) Москвитянинг. 1855. VII. 297-309.
  - 311) Ilucima. XXIV.
- 312) Отечественныя Записки. 1856. Литература и Журналистика. СVII. 128.
  - 313) Письма. XXIV.
- 314) Дневникъ. подъ 16 марта 1855.— Иисьма. XXIV.
- 315) Москвитянинъ. 1855. V. 10-14.—I. 157 и пр. II. 175—178.
- 316) Отечественыя Записки. 1855. іюль. Критика. стр. 1—12.
  - 317) Письма. ХХІІІ.
- 318) Чтенія въ Императорскомъ Обществъ Исторіи и Древностві Россійскихъ. 1887. І. 143.—Письма. XXIV. 319) Письма. XXIII.
- **320)** Москвитянин 1855. IV. 121-136. 351.
  - 321) *Письма*. XXIII.
- 322) **М**осквитянию. 1855. V, 79 и пр.
  - 323) Ilucama. XXIV. XXIII.
- 324) Москвитянинь. 1855. I. 89—92.—VI. 177—179.
  - 325) Huchna. XXIII. XXIV.
- 326) Москвитянинъ. 1855. V. 145-158. 8-9.
  - 327) Письма. XXIII.
  - 328) Москвитянинь. 1855. V. 14-15.
  - 329) Huchma. XXIII.
- 330) Москвитининь. 1855. V. 77 132.
  - 331) Письма. XXIV.
- 332) Отечественныя Записки. 1855. январь. Критика. стр. 1—22.
- 333) Московскія Видомости. 1856.
- № 37.—Письма. XXIII, XXIV. 334) Родъ князей Голицыныхь. Спб.
- 1892. I. 193. 276—277. 335) Письма. XXIII. XXIV.
- 336) Письма м. Московскаго Филарета къ Антонію. III. 410.

- 337) *Иисьма Аксаковыхъ къ И. С.* Тургеневу. стр. 123—124.
  - 338) Tucoma. XXIII.
- 339) Москвитянинг. 1855. N. 21—22.
  - 340) Письма. XXIII.
  - 341) H. C. Ancanoes. III. 214-215.
  - 342) Т. Н. Грановскій. II. 456.
- 343) Архивъ III-го Отдъленія. 1856. № 27.
  - 344) Письма. XXIV.
- 345) Обзоръ Исторіи Славянскихъ Литературъ. Спб. 1865. стр. 487.
  - 346) Huchma. XXIII.
  - 347) Московскія Въдомости. 1855.
    - 348) Huchna. XXIII.
- 349) Московскія Видомости. 1855. № 154.
  - 350) Письма. XXIII.
- 351) Иолное собраніє сочиненій И.В. Бирпевскаго.М. 1861. I. 108—110.
  - 352) Письма. XXIII.
- 353) Русскій Впстинк. 1856. Совр. Літопись. стр. 1—2.
- 354) Москвитянинъ. 1856. № 1. стр. 35—48.
  - **355)** Письма. XXIII.
- 356) Иисьма М. И. Погодина къ М. А. Максимовичу. стр. 71.
- 357) Pyccniĭ Apxues. 1882. № 2. crp. 333—354.
  - 358) *Письма*. XXIII.
- 359) Русскій Архиог. 1882. № 2. стр. 333—334.
  - 360) Письма. XXIII.
- 361) Москвитянинъ. 1856. № 1. стр. 35—48.
- 362) Въдомости Московской Городской Полиціи. 1856. № 46. стр. 246—247.
- 363) **Москвитянин**ъ. 1856. № 1. стр. 35—48.
  - 364) Письма. XXIV.
- 365) Москвитянинг. 1856. № 1. стр. 35—48.
  - 366) Письма. XXIV.
- 367) Москвитянинг. 1856. № 1. стр. 35—48.

368) И. С. Аксаковъ. III. 231—232.— Письма. XXIV.

369) Москвитянинг. 1856. № 1. стр. 35—48.

370) Письма. XXIV.

371) Москвитянинг. 1856. № 1. стр. 35—48.

372) Письма. XXIV.

373) Москвитянинъ. 1856. № 1. стр. 35—48.

374) *Письма*. XXIV.

375) Москвитянинг. 1856 № 1. стр. 35—48.

376) Письма. XXIV.

377) Письма м. Московского Филарета къ Антонію. III. 391—392.

378) Москвитянинъ. 1856. № 1. 35—48.

379) Письма м. Московскаго Филарета къ Антонію. III. 397—398.

380) Москвитянинъ. 1856. № 1. 35—48.

381) И. С. Аксаковъ. III. 255—256.

**382)** *Письма*. XXIV.

383) Письма м. Московскаго Филарета къ Антонію. III. 393.

384) Москвитянинг. 1856. I. 250— 256.

385) *Письма*. XXIV.

386) *Pyccniŭ Apxus*. 1879. № 11. стр. 345.

387. Архивъ III-го Отдъленін Собственной Его Императорскаго Величества Канцеляріи. 1856. № 94.

388) Pycckiŭ Apxues. 1885. I. 316.

389) Письма. XXIV.

390) *Русскій Архие*л. 1886. № 3. стр. 358—359. І. 316—317.

391) *Письма*. XXIV.

392) И. С. Аксаковъ. III. 301.

393) *Цисьма*. XXIV.

394) Т. Н. Грановскій. ІІ. 455.

395) И. С. Аксаковъ. III. 204—205.

396) Письма. XXIV.—Записки Императорскаго Одесскаго Общества Исторіи и Древностей. XV.14.—Татищеть. стр. 480.

197) Письма м. Московскаго Филарета въ Антонію. III. 399. 398) Татищевъ. стр. 484.

399) Письма Филарета м. Московскаго къ киязю С. М. Голицыну. М. 1884. стр. 101—102.

400) Письма. XXIV.—Русскій Архивь 1896. № 10. стр. 195.

401) Сочиненія Филарета м. Московскаго. М. 1885. V. 369.

402) Письма м. Моск. Филарета къ Антонію. III. 401.

403) Русскій Въстиик. 1856. II. Совр. Літоп., стр. 241—242.

404) *Письма*. XXIV.

405) Татишевъ. стр. 485—486.— Иисьма XXIV.—Русскій Архивъ 1896. № 3. стр. 349—350.

406) Московскія Видомости. 1856. № 55—56. 37.

407) Pyccniŭ Apxuss. 1866. crp.219—220.

408) Письма. XXIV.

409) Записки Дмитрія Николаевича Свербеева. М. 1899. II. 385—411.

410) Московскія Въдомости. 1866. № 46.

411) *Цисьма*. XXIV.

412) Записки Д. Н. Свербеева. II. 411.

413) Собранів отдъльных статей и замьтокь А. С. Хомякова. М. 1861. I. 720—721.

414) Pyccriŭ Apxum. 1885. I. 316 – 317.

415) *Письма*. XXIV.

416) Дорожныя Замышки 1856 года.

417) Иолное собраніе сочиненій И. В. Кирпевскаго. М. 1861. стр. 110.

418) Копія съ письма Т. И. Филиппова къ И. В. Бирпевскому, оть 5 іюня

1856 года.

419) Дорожныя Замътки 1856.

420) Русская Беспда. 1856. II.

421) Дорожныя Замътки 1856 года.

422) Днеоникъ 1856. подъ 15 іюня. 423) Отецъ Клименть Зедергольнь.

М. 1882. Изд. 2-е. стр. 5.

424) Русскій Архию. 1879. № 11. стр. 201.

425) H. C. Ancanors. III. 258-259.

- 426) Собраніе сочиненій К. Д. Кавелина. Спб. 1898. II. 1219.—Письма. XXIV.
  - 427) И. С. Аксаковъ. III. 308.
  - 428) Ilucama. XXIV.
  - 429) H. C. Ancanors. III. 300.
- 430) Дорожныя Замитки 1856 года.—Савва. Хроника моей жизни. Св. Тронцкая Сергіева Лавра. 1899. II. 286—289.
- 431) Дорожныя Замьтки 1856 да.
- 432) Письма. XXIV.
- 433) Дорожныя Зампінки 1856 10да.
  - 434) Ilucima. XXIV.
  - 435) Дорожныя Замътки 1856 года.
  - 436) Письма. XXIV.
  - 437) Дорожныя Замътки 1856 года.
  - 438) Письма. XXIV.

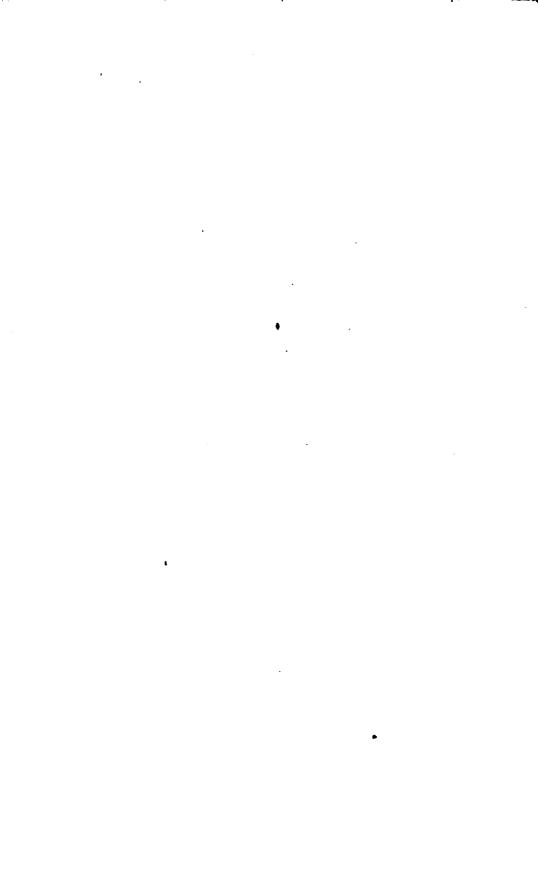



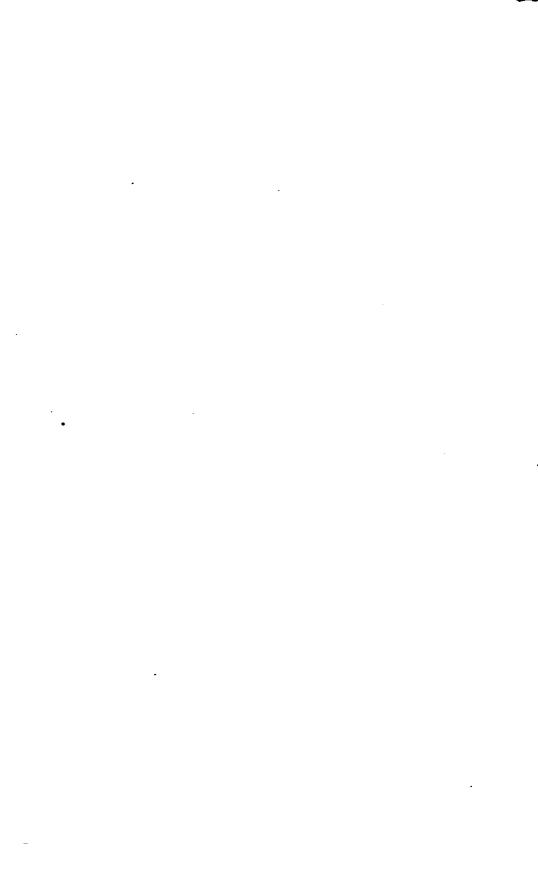

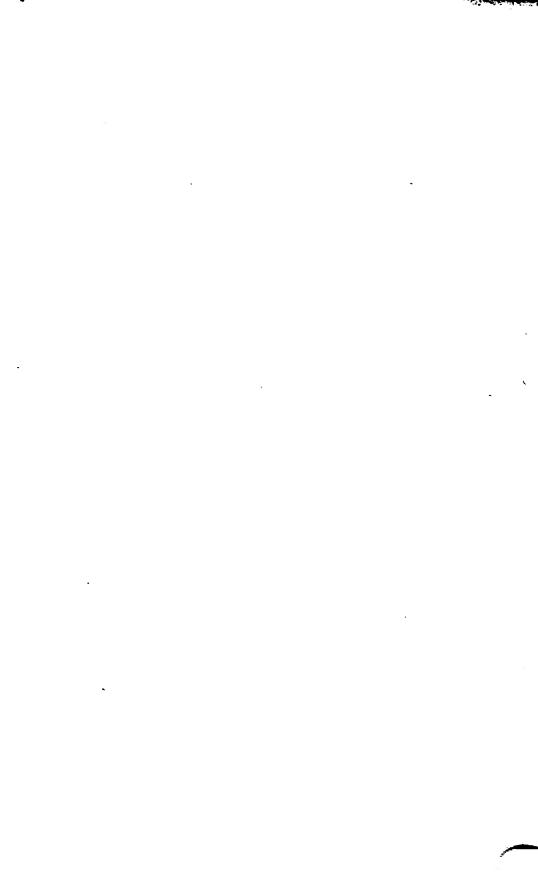

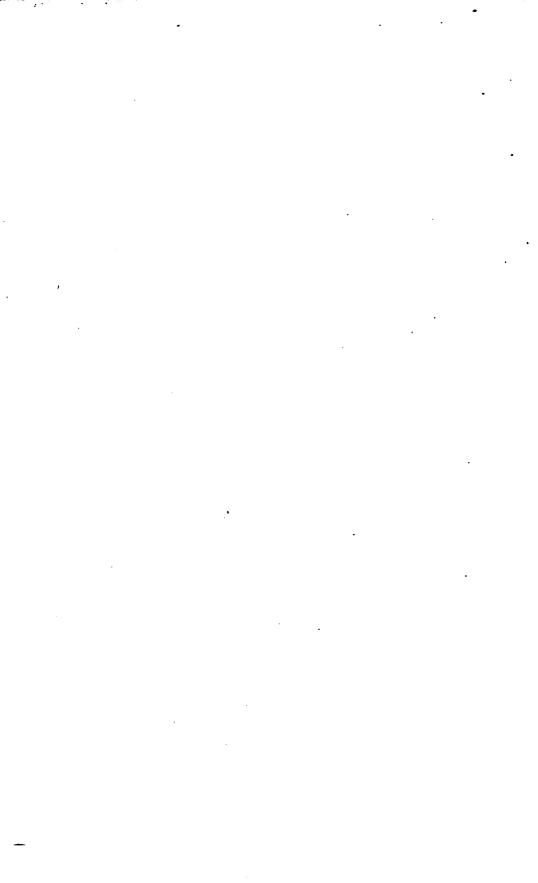

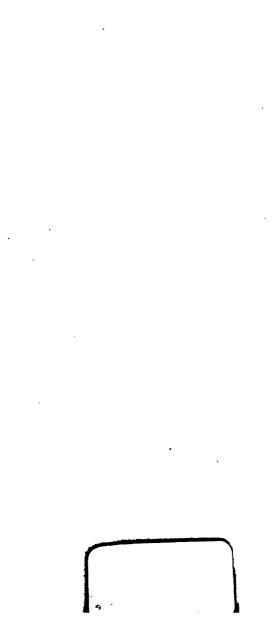

Wing.

1

